M5 P-94



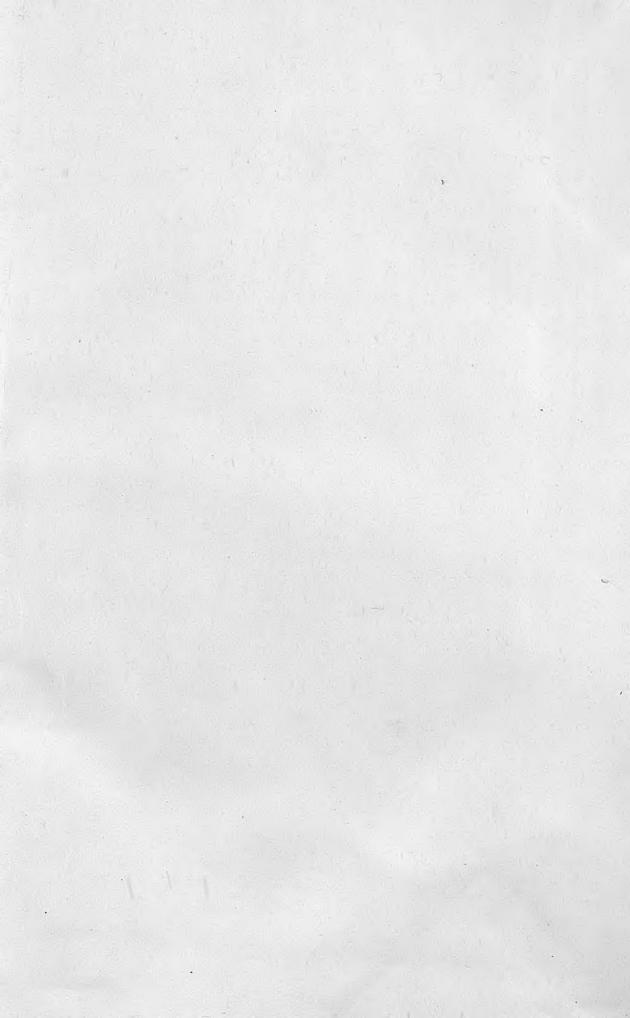



# ОБЩЕЕ

# УЧЕНІЕ О ГОСУДАРСТВЪ

## Людвига Гумпловича,

профессора Грацскаго университета.

переводъ со второго нъмецкаго изданія со вступительнымъ очеркомъ, примъчаніями и дополнительной статьей

Ив. Н. Нфровецкаго.

#### Motto:

\*Die siegenden Naturgesetze zu erkennen ist der höchste Triumph unserer Wissenschaft!»

(Из помыщенного ег этой книги письма И. Гумиловича къ Ив. Нироссикому).

#### С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Силадъ изданія въ Юридическомъ инижномъ магазин'в Н. К. МАРТЫ-НОВА, (Невскій пр., д. № 50). 1910.

# Въ Юридическомъ книжномъ магазинъ Н. К. Мартынова.

(Спб. Невскій пр., 50)

продаются следующія книги проф. л. і, петражицкаго:

**Баронъ.** Система римскаго гражданскаго права. Перевелъ съ последняго немецкаго изданія Л. Петражицкій.

Выпуско первый. Книга I, Общая часть. (Третье исправленное изданіе 1909 г.).—1 р. 60 коп.

Выпускъ второй. Книга II. Владъніе. Книга III. Вещныя права. 1888 г. (Третье исправленное изданіе 1908 г.)—1 р.

Выпускъ третій. Книга IV. Обязательственное право. 1888 г. (2-е изд. 1899 г.).—1 р. 50 к.

Выпуска четвертый. Книга V. Семейственное право. Книга VI. Наслѣдственное право, Предметный указатель, 1889 г. (Второе исправленное изданіе 1908 г.)—1 р. 50 к.

Bona fides въ гражд. правъ. Права добросовъстнаго владъльца на доходы съ точекъ зрвнія догмы и политики гражданскаго права. 2-е изданіе 1903 г.—2 р. 75 к.

Анціонерная номпанія. Акціонерныя злоупотребленія и роль акціонерных в компаній въ народномь хозяйств в. По поводу предстоящей реформы акціонернаго права. Экономическое изследованіе. 1898 г. (Готовится къ печати 2-е исправленное и дополненное изданіе).

Введеніе въ изученіе права и нравственности. Эмоціональ-

ная психологія (3-е изданіе 1908 г.)—2 р.

Теорія права и государства въ связи съ теоріей нравственности. Т. І. 2-е исправленное и дополненное изданіе. 1909 г.—2 р. Т. П. 1907 г.—2 р.

Университеть и наука. Опыть теоріи и техники университетскаго діла и научнаго самообразованія. Т. І. Теоретическія основы. 1907. (Изданіе распродано).—2 р. 25 к. Т. П. Практическіе выводы. Приложеніе: О высшихь спеціальныхь учебныхь заведеніяхь. 1907—2 р. 25 к.

ЗАНОНЫ ГРАЖДАНСКІЕ (св. зак. т. Х ч. І, изд. 1900 г.), съ разъясн. Сената и алф. указат. Сост. подъ ред. А. Гаугера. Изд. 7-е исправл. и дополн., 1909 г. 3 р. въ шагр. пер. 3 р. 50 к.

ОБЩЕЕ Rymens

# УЧЕНІЕ О ГОСУДАРСТВЪ

## Людвига Гумпловича,

профессора Грацскаго университета.

переводъ со второго нъмецеаго изданія со вступи тельнымъ очеркомъ, примъчаниями и дополнительной

Ив. Н. Неровециата

Motto:

«Die siegenden Naturgesetze zu erkennen ist der höchste Triumph unserer Wissenschaftl»

(Изъ помъщеннаго въ этой книгь письма II. Гумпловича къ Ив. Нъровецкому).

#### С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Силадъ изданія въ Юридическомъ книжномъ магазинъ Н. К. МАРТЫ-НОВА, (Невскій пр., д. № 50). 1910.

0.3. 1 8780.



# Дополняющій эту книгу очеркъ свой О

# "Новъйшихъ успъхахъ конституціонныхъ идей"

посвящаю

# ученикамъ своимъ,

въ память о незабвенномъ для меня общеніи съ учащимся юношествомъ за время (1905—1909 г.г.) преподаванія мною законовѣдѣнія въ С.-Петербургскихъ гимназіяхъ—ІІ-й, Ларинской, VIII-й и гимназ. и реальн. учил. Л. Д. Лентовской.

Ив. Нтровецкій.

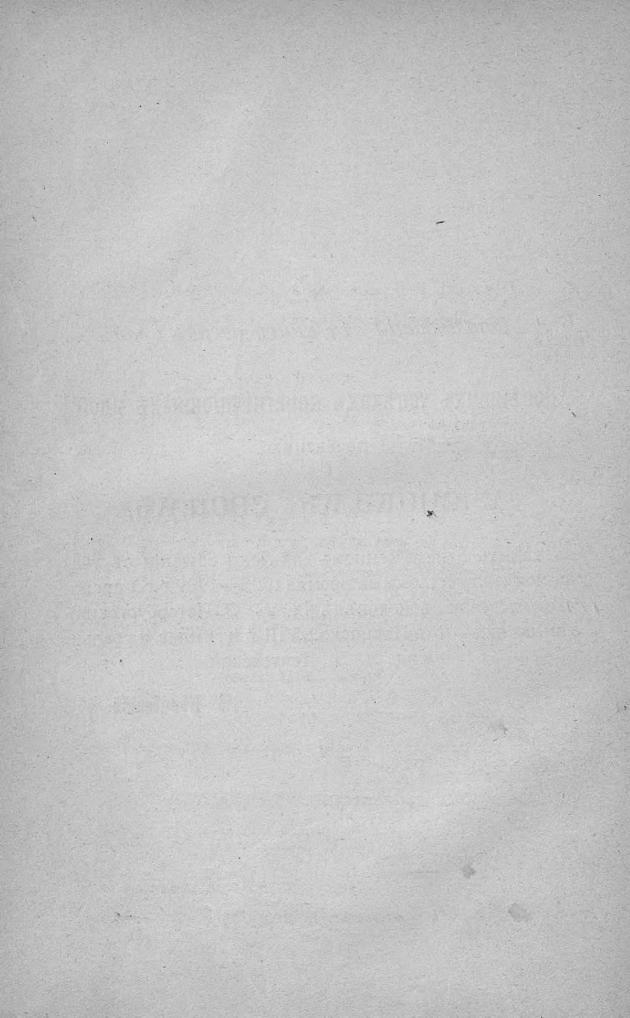

# Оглавленіе.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стр.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| "Людвигъ Гумпловичъ, какъ государствовъдъ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     |
| (Вступительный очеркъ переводчика, Ив. Нъровецкаю).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XI    |
| Предисловія автора:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| І. Къ первому нъмецкому изданію  П. Ко второму нъмецкому изданію  Ш. Къ русскому изданію  Предисловіе переводчика                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XVIII |
| Введеніе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| § 1. Что такое наука?—§ 2. Дуализмъ и монизмъ.—§ 3. Методъ государственной науки.—§ 4. Задача государственной науки.—§ 6. Трудность государственной науки.—§ 6. Трудность государственной науки.—§ 7. Потреоность въ общемъ міровоззрѣніи.—§ 8. О системахъ философіи права и ученій о государствъ.—§ 9. Естественное право.—§ 10. Государство и право, какъ соціальныя явленія.—§ 11. Источники и литература.  |       |
| І ннига. Государство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| i namia. Lucydapeiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Глава первая: понятіе государства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35    |
| § 12. Опредъленіе понятія государства.— § 13. Различныя опредъленія государства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Глава вторая: происхожденіе государства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47    |
| § 14. Происхожденіе государства, какъ историческій актъ.—§ 15. Теорія мирнаго происхожденія государства.— § 16. Теологическія и раціоналистическія теоріи.—§ 17. Опроверженіе вышеизложенныхъ теорій.—§ 18. Смыслъ теорій о происхожденіи государствъ.—§ 19. Примирительная попытка Моля.—§ 20. Опроверженіе молевскихъ теорій.—§ 21. "Правовая основа" государства.—§ 22. В. Веджготъ о "возникновеніи націй". |       |

71

114

140

175

#### Глава третья: основание государствъ въ Европъ.

§ 23. Соціальная структура, какъ результать завоеваній.—§ 24. Основаніе государствь Кельтами.—§ 25. Военная знать, друнды и среднее сословіе въ кельтскихъ государствахъ.—§ 26. Борьба римлянъ съ кельтами.—§ 27. Римскія провинціи.—§ 28. Съверные и восточные варвары.—§ 29. Основаніе государствъ "варварами".—§ 30. Являются ли эти варвары "германцами" —§ 31. Генеалогическое заблужденіе.— § 32. Осъдлыя и кочевыя племена.—§ 33. Лингвистическое заблужденіе.—§ 34. Яковъ Гриммъ.—§ 35. Каспаръ Цейссъ и Вильда.—§ 36. Отъ первобытнаго народа до нъмцевъ.— § 37. "Первобытный народъ", какъ нъчто смъщанное (О. Шрадеръ).—§ 38. Полигенизмъ.—§ 39. Языкъ народа вовсе не является доказательствомъ его происхожденія.—§ 40. Дъйствительный ходъ развитія человъчества.—§ 41. Всеобщее смъщеніе расъ.—§ 42. Смъщеніе языковъ.—§ 43. Лингвистика и соціологія.—§ 44. Заключеніе

# Глава четвертан: соціальные элементы государства.

§ 45. Соціальное содержаніе государства.—§ 46. Атомистическая теорія.—§ 47. Являются ли семьи коренными основными частями государства?—§ 48. Дъйствительныя основныя части государства.—§ 49. Племя, какъ основная часть народа.—§ 50. Основанія въ пользу полигенизма.— § 51. Политика природы.—§ 52. Множество расъ.—§ 53. Единство рода человъческаго.—§ 54. Гипотеза полигенизма.— § 55. Раса и племя.—§ 56. Племена и государства.—§ 57. Превращеніе племенъ въ классы и сословія.—§ 58. Народъ.— § 59. Народъ и государство, государственная и народная воля.

#### Глава пятая: нація и національность . . . . . .

§ 60. Государство и нація.—§ 61. Понятіе національности.—§ 62. Національность и государство.—§ 63. Идея національности въ Австріи.—§ 64. Идея національности въ Германіи.—§ 65. Идея національности въ Италіи.—§ 66. Теорія національности.—§ 67. Насильственная денаціонализація.—§ 68. Національный принципъ на Вѣнскомъ конгрессь.—§ 69. Освобожденіе Греціи.—§ 70. Національность, какъ средство политики.—§ 71. Національность и границы государства.—§ 72. Территоріальное развитіе и націонализмъ (Nationalismus).—§ 73. Территоріи.—§ 74. Территоріальная интеграція.—§ 76. Территоріальная интеграція.—§ 77. Интернаціонализмъ.—§ 78. Территоріальная форма европейскихъ государствъ.—§ 79. Національность и интернаціонализмъ.—§ 80. Національный вопросъ въ государствъ.

#### Глава шестая: общественныя формы

§ 81. Возникновеніе понятія объ "обществъ".—§ 82. Какъ выяснилось понятіе объ "обществъ".—§ 83. Общество и на-

родъ.—§ 84. Понятіе объ обществъ и наука.—§ 85. Ученіе Моля объ обществъ.—§ 86. Разборъ молевскаго ученія объ обществъ.—87. Существо общества.—§ 88. Обобществляющіе интересы.—§ 89. Участіе во многихъ общественныхъ кругахъ.— § 90. Ученіе Щтейна объ обществъ.—§ 91. Критика выставленнаго Штейномъ понятія объ обществъ.—§ 92. Дальнъйшая разработка понятія объ обществъ.—§ 93. "Общественный организмъ".—§ 94. Что понимать подъ соціальной "бользнью?"—§ 95. Жалобы на соціальныя бользни.—§ 96. Сопіальные медики.

#### Глава седьмая: развитіе государства....

203

§ 97. Понятіе о развитіи.— § 98. Соціально-политическое развитіе государствъ.— § 99. Ступени развитія.— § 100. Законы развитія.— § 101. Развитіе государства.— § 102. Идея прогресса.—103. Ученіе объ эволюціи.— § 104. Спенсеровская формула эволюціи.— § 105. Существо этой формулы.— § 106. Одінка спенсеровской формулы.— § 107. Дійствительное развитіе государства. Феодальная монархія.— § 108. Сословная, абсолютная и конституціонная монархія.— § 109. Результать развитія.

#### Глава восьмая: формы государства.

221

§ 110. Аристотелевская трехчленная классификація государствь.—§ 111. Развитіе этого ученія.—§ 112. Переходь къ историческому взгляду.—§ 113. Ученія Моля о государственныхь формахь.—§ 114. Критика молевскаго ученія.—§ 115. Ученіе Блунчли о государственныхь формахь.—§ 116. Критика ученія Блунчли.—§ 117. "Правовое государство".—§ 118. Конституціонная монархія.—§ 119. Субъективныя построенія государства.—§ 120. Современное культурное государство.—§ 121. Признаки современнаго культурнаго государства.—§ 122. Современныя государства.—§ 123. Міровыя, великія и малыя государства.—§ 124. Европейскія государства.—§ 125. Единыя и сложныя государства.—§ 126. Государства.—уній; союзное государство и союзь государствь.

l

#### Глава девятая: государственное управление . . .

265

§ 127. Государственная двятельность.—§ 128. Развитіе государственной двятельности.—§ 129. Ученіе о государственных властяхь.—§ 130. Единая государственная власть.—§ 131. Мотивы государственной двятельности.—§ 132. Цвян государства.—§ 133. Самоуправленіе.—§ 134. Начало самоуправленія.—§ 136. Паденіе и возстановленіе самоуправленія.—§ 137. Сословное и территоріальное самоуправленіе.—§ 138. Размірь самоуправленія.—§ 139. Обоснованіе самоуправленія въ новое время.—§ 140. Указаніе на Англію.—§ 141. Объемъ самоуправленія.—§ 142. Англійскій selfgovernment.—§ 143. Джентри въ англійскомъ самоуправленіи.—§ 144. Организмы самоуправленія.—§ 145. Административное и политическое самоуправленіе.

|       |          |                 |  |   |   |  |   |   |   | Стр. |
|-------|----------|-----------------|--|---|---|--|---|---|---|------|
| Глава | десятая: | парламентаризмъ |  | • | • |  | • | • | • | 295  |

§ 146. Древность парламентаризма.—§ 147. Общераспространенность парламентаризма.—§ 148. Парламентаризмъ и представительная система.—§ 149. Двухналатная система.— § 150. Современное "народное представительство".—§ 151. Развитіе парламентаризма въ Англіи.—§ 152. Право разръшенія налоговъ.— § 153. Созывъ парламента.— § 154. Періодичность сессій.— § 155 Законодательные періоды.— § 156. Контроль надъ расходами. — § 157. Отвътственность министровъ. — § 158. Выборы и избирательное право. — § 159. Ограниченное избирательное право. — § 160. Всеобщее избирательное право въ Германіи, Италіи и Австріи.—§ 161. Значеніе всеобщаго избирательнаго права.—§ 162. Поправка ко всеобщему избирательному праву.—§ 163. Проекты для представительства меньшинства. — § 164. Введение представительства отъ меньшинства. - § 165. Косвенные (непрямые) выборы. -166. Предпочтительные ли непосредственные выборы?—§ 167. Избиратели в депутаты.—§ 168. Избирательное право и избираемость.—§ 168. Избирательные округа, корпуса избирателей и мъсто производства выборовъ. — § 170. Производство выборовъ. - § 171. Вознаграждение народныхъ представителей (діеты).—§ 172. Юридическая охрана парламентовъ.— § 173. Иммунитеть народныхъ представителей.—§ 174. Дъловой порядокъ въ парламентв.

#### II книга. Право и правопорядонъ.

#### Глава одиннадцатая: обычай и право . . . . . . . 347

§ 175. Первоисточникъ обычая.—§ 176. Обычай.—§ 177. Интересъ къ государственной жизни.—§ 178. Различныя представленія о нравственности.—§ 179. Нравственность и право.—§ 180. Связь нравственнаго съ естественнымъ.— § 181 (о томъ же).—§ 182. Воспитательное значеніе обычая.— § 183 (о томъ же).—§ 184. Заблужденіе "психологіи народовъ".—§ 185. "Идеи" нравственности и права въ абстрактной философіи.

#### Глава двёнадцатая: право и наука о немъ . . . . 378

§ 186. Нравственная идея.—§ 187. Подраздѣленіе права.— § 188. Право и наука.—§ 189. Право собственности.—§ 190. Семейное право.—§ 191. Брачное право.—§ 192. Наспѣдственное право.—§ 193. Всякое частное право первоначально было государственнымъ.—§ 194. Долговое право.—§ 195. Частное и государственное право.—§ 196. Источники государственнаго права.—§ 197. О кодифицированіи государственнаго права.—§ 198. Послѣдовательныя начертанія государственнаго права.—§ 199. Конституціонное и административное право.—§ 200. Развитіе и систематика государственнаго права.—§ 201. Развитіе уголовнаго права.—§ 202. О наказаніи.—§ 203. Систематика уголовнаго права.—§ 204. Понятіе о преступленіи.—§ 205. Наказуемыя дѣянія.—§ 206. Способъ наказанія.—§ 207. Способъ установленія виновности.—§ 208.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VL          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Исторія права и государственное право.—§ 209. Понятіе объ<br>исторіи государства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Стр         |
| Глава тринадцатая: государственный правопо-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| рядовъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415         |
| § 210. Современный правопорядокъ.—§ 211. Организація государственной власти.—§ 212. Соціальные союзы.—§ 213. Правовая сфера личности.—§ 214. Правовое положеніе женщины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Глава четырнадцатая: международныя отноше-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Hist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 425         |
| § 215. Международное право.—§ 216. Научная разра-<br>ботка международнаго права.—§ 217. Несовершенство меж-<br>дународнаго права.—§ 218. Война.—§ 219. Война, какъ<br>"правовое средство".—§ 220. Право на войну.—§ 221. Стре-<br>мленіе ко всеобщему миру.—§ 222. Три соціальныхъ сферы.—<br>§ 223. Право и государство.—§ 224. Эмансипація права отъ<br>государства.—§ 225. Юридическое пониманіе государства.                                                                                                                                                                                   |             |
| Глава пятнадцатая: систематика наукъ о госу-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| дарствъ и правъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450         |
| § 226. Недостатокъ въ систематикв и ея методахъ.— § 227. Историческая систематика.—§ 228. Естественное право и государственно-экономическія дисциплины.—§ 229. Дальнѣйшія государственныя науки.—§ 230. Философія государства.—§ 231. Конкурирующія между собою названія.—§ 232. Политика.—§ 233. Отношеніе государственнаго права къ политикъ.—§ 234. Макіавелли, какъ политикъ.—§ 235. Логическая систематика.—§ 236. Соціологія.—§ 237. Государственна и юриспруденція.—§ 238. Политическія науки.—§ 239. Этнологія, антропологія и исторія культуры.—§ 240. Факультеты государственныхъ наукъ. |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Дополнительная статья.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| (Отъ переводчика, Ив. Нъровецкаго).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Задача этой статьи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 487         |
| «Новъйшіе успъхи конституціонныхъ идей».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Введеніе представительнаго образа правленія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| BP LOCGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 88 |
| Прежнія попытки.— Разложеніе сословныхъ началь.—<br>Дальневосточныя дъла.—Указъ сенату отъ 12 дек. 1904 г.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

|    | Рескриптъ отъ 18 февр. 1905 г.—Положение о Государственной Думъ 6 авг. 1905 г.—Манифестъ 17 окт. 1905 г.—Законъ отъ 20 февр. 1906 г. — Преобразование Госуд. Совъта. — Основные законы 23 апр. 1906 г. — Недочеты русской конституции.—Русское избирательное право.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Стр.  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. | Переходъ отъ сословнаго къ народно-представительному режиму въ Финляндіи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 490   |
|    | Прежнее сословное представительство.— Реформа 20 іюля 1906 г.— Новое всеобщее избирательное право.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 3. | Установление конституции въ Черногории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490   |
|    | Выборный госуд. совъть съ 1879 г.—Конституція 6 дек.<br>1906 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 4. | Введеніе конституціи въ Персіи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 491 |
|    | Почва для конституціоннаго движенія.—Разрывь духовенства съ правительствомъ и посланіе главнаго тегеранскаго муштанда.—"Крикъ о справедливости къ персидскому совъту министровъ".—Конституція 5 авг. 1906 г.—Новое положеніе о парламентъ 2 дек. 1906 г.— Организація парламента. — Воцареніе шаха Мухаммеда-Али. — Проведенныя парламентомъ реформы.—Контръ-революціонныя попытки.— Низложеніе Мухаммеда-Али и возведеніе на престолъ Султана-Ахмеда-Мирзы. — Новыя условія политической жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 5. | Возстановленіе турецкой конституціи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496   |
|    | Какъ подготовлялась почва для конституціи? — Гатти- шерифъ 1839 г. — Парижскій конгрессъ и гатти-гумаюнь 18 февр. 1856 г.—"Софти".—Воцареніе султана Абдулъ-Ази- са.—"Младотурки".—Демократичность Шаріата и состояніе страны. — Реформаторская дѣятельность Мидхата-паши. — Усиленіе младотурецкой партіи. — Смѣна султановъ. — Бер- линская конференція и провозглашеніе султаномъ Абдуль- Гамидомъ конституціи 23 дек. 1876 г.—Реакція и "отложеніе" конституціи.—"Гамидизмъ" и его результаты.—Новое осво- бодительное движеніе.—Конгрессы младотурецкой партіи.— Организованность турецкой "безкровной" революціи. — Воз- становленіе 23 іюля 1908 г. турецкой конституціи.—Органи- зація парламента (Общаго Оттоманскаго Собранія). — Что установляєть турецкая конституція?—Контръ-революціонная попытка 1909 г. — Низложеніе Абдулъ-Гамида и возстано- вленіе нормальнаго конституціоннаго режима. |       |
| 6. | Предстоящее конституціонное преобразованіе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F.0.0 |
|    | Китая  Зародыши реформаціонных стремленій въ концъ XIX в.— Богдыханъ Гуанъ-сюй и вдовствующая императрица-мать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 503   |
|    | Тсу-си. — Возстаніе "боксеровъ" въ 1900 году и подавленіе его.—Постепенное европеизированіе Китая.—Оффиціальное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

516

| правительственное заявленіе  |            |                    |
|------------------------------|------------|--------------------|
| къ предстоящему (въ 1917 г.) | введенію к | онституціи.—Открыв |
| шіеся 1 окт. 1909 г. области | ые сеймы.  |                    |

| 7. Новъйшее (1900—1910 гг.) развитие конститу ціонныхъ основъ въ Европъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| — Во Франціи. — Усиленіе радикальной партіи. —Со піально-демократическія реформы. —Борьба (1909 г.) пропор піональное народное представительство. — Въ Англіи. — Усиленіе либераловъй появленіе рабочей партіи. — Бюджеть на 1910 годъй конфликть междинжней и верхней палатами. — Индійская реформа 25 ма 1909 г. —Образованіе южно-африканской федераціи 2 Сент 1909 г.                                                                                                                              | )-<br>у<br>я       |
| — Въ Германіи.—Рость германской соціаль-демократической партіи.—Демократизація парламентскаго состава.—Конфликть (1906 г.) рейхстага съ правительствомь и новы выборы 1907 г.—Германскій имперскій тормазь для конст демокр. развитія.—Обновленіе конституцій и избирательны реформы въ государствахъ, входящихъ въ составъ германской имперіи (въ Бременъ, Ваденъ, Вюртембергъ, Любекъ Саксенъ-Веймаръ-Айзенахъ и Саксоніи).—Выборы (октябр 1909 г.) въ саксонскій и баденскій ландтаги и (дополн.) в | е<br>я<br>;-<br>;- |
| имперскій рейстагь,—побъда оппозиціонныхъ партій.  — Въ Австріи.—Введеніе (1907 г.) всеобщаго избира тельнаго права. — Побъда соціалъ-демократической партіна выборахъ въ 1907 г.—Демократизація парламента и на ціональный вопросъ. — Измъненіе (противъ обструкціи) на каза рейхсрата въ 1909 г.                                                                                                                                                                                                     | er<br>,-<br>,-     |
| — Въ Греціи.—Новый избирательный законъ 10 юн. 1905 г.  — Въ Норвегіи.— Обновленіе конституціи 7 іюн. 1905 г.—Избирательная реформа.—Выборная верхняя палата—Ограниченное законодательное veto короля.  — Развитіе парламентарнаго режима въ Енропъ.—Перопектива будущаго.                                                                                                                                                                                                                             | я<br>ì.            |

Замеченныя опечатки...



# Людвигъ Гумпловичъ, какъ государствовъдъ.

Людвигъ Гумиловичъ (1838—1909 г.г.) \*) прежде всего соціологъ, ученіе свое выработавшій подъ вліяніемъ громадныхъ естественно-научныхъ завоеваній XIX въка.

На этой-то соціологической основь онь и создаєть затымь своеобразное ученіе о государствы, подходя къ послыднему, какъ къ явленію, "е стественно" возникшему изъ другихъ, предварительныхъ, догосударственныхъ соціальныхъ формацій. Такими первичными соціальными группами являются многочисленныя орды; столкновеніе ихъ между собою приводить къ завоеванію, откуда затымъ е стественно возникаєть организація властвованія, и являющаяся существеннымъ признакомъ всякаго государства. Властвуетъ это послыднее съ помощью принудительныхъ правовыхъ нормъ, являющихся уже чисто государственнымъ установленіемъ.

Основнымъ элементомъ государства служитъ отнюдь не личность, а соціальная группа, которая является главнійшимъ факторомъ и дальнійшаго государственнаго развитія.

Какъ возникновеніе, такъ и развитіе, и разрушеніе государства происходять согласно извъстнымъ всесильнымъ соціальнымъ естественнымъ законамъ (Naturgesetze), съ которыми тщетно борется человъческій произволъ.

Высшей формой достигнутаго развитія является современное "культурное государство", въ которомъ все болѣе и

<sup>\*)</sup> Въ августъ 1909 года телеграфъ принесъ извъстіе о трагической кончинъ проф. грацскаго университета Людвига Гумпловича: больной ракомъ, онъ ръшнлъ покончить счеты съ жизнью и (вмъстъ съ женой своей) отравился.

болье отдаленные слои народныхъ массъ становятся участниками властвованія и получаютъ такимъ образомъ возможность пріобщиться къ высшимъ благамъ культуры. Въ дальныйшее-же будущее, не желая выступать въ роли пророка, Гумпловичъ не заглядываетъ и не считаетъ неосновательнымъ ученіе Антона Менгера \*), отваживающагося въ своемъ "Новомъ ученіи о Государствъ" такъ увъренно и детально рисовать картину далекаго будущаго, картину "народнаго трудового государства" ("volkstümlicher Arbeitsstaat").

Монисть, върно преданный завътамъ естествознанія, Гумпловичь стремится поставить государственную науку на позитивную почву, кладя въ основу изученія государства этнографическія и историческія данныя. Исторія, работающая надъ установленіемъ фактовъ дъйствительной жизни, является върной союзницей всъхъ наукъ и въ особенности науки о государствъ. Къ сожальнію, историческія описанія, претендуя на научное значеніе, зачастую удаляются въ область поэзіи или политики \*\*). Въ такомъ видъ, конечно, исторія является лишь помъхой для всякаго истиннаго, объективнаго знанія; и государственная наука должна чрезвычайно осторожно относиться къ столь важнымъ для нея историческимъ даннымъ. Это дълаетъ работу государствовъда весьма трудной,—но рег азрега ad astra!

Стремясь къ позитиваціи ученія о государстві, Гумпловичь не можеть спокойно наблюдать, какъ въ Германіи многіе государствовіды (и даже такіе солидные, какъ Лабандь) ведуть эту науку по весьма произвольному, чисто-конструктивному ("юридическому") пути. Гумпловичь объявляеть этимъ "юристамъ" войну. И слідуеть признать, что порою споръ съ обінихъ сторонъ ведется со слишкомъ уже большимъ пыломъ. Съ кімъ-же это столь горячо полемизировалъ государствовідь-соціологь? Съ формально-индивидуалистическимъ направленіемъ, со "школою юристовъ", которые, увлекаясь стройными конструкціями римскаго гражданскаго права, ни что-же сумняшеся, стали пересажи-

<sup>\*)</sup> См. у Гумпловича Allgemeines Staatsrecht" 1907, S. 267—279.

<sup>\*\*)</sup> См. у Гумпловича "Allgemeines Staatsrecht" 1907, Anhang (С)—"Psychologie der Geschichtsschreibung", S. 502—526.

вать цивилистическіе пріемы, понятія и категоріи въ чуждую имъ область публичнаго права. Получались, правда, (у болъе талантливыхъ) \*) элегантныя и стройныя логически очертанія различныхъ публично-правовыхъ институтовъ. Но къ сожалвнію, ясность и элегантность получаются иногда за счеть истинности; въдь формальная логика сама по себъ безплодна, она намъчаетъ границы, очерчиваетъ понятія, но не въ силахъ заполнить данныя границы надлежащимъ содержаніемъ. Особаго-же содержанія эти "государствовъдыюристы" не желали искать, не усматривая существенной разницы между цивилистикой и публичнымъ правомъ. И вотъ стали воздвигаться въ Германіи "конструкціи" государственнаго права, --- но сколько здёсь было искусственнаго, субъективнаго и порою (даже невольно) политиканствующаго!--Кромъ того (какъ мною выше замъчено) эту формальную "школу юристовъ" можно назвать еще индивидуалистической, такъ какъ она, противополагая личность государству, слишкомъ мадо обращаетъ вниманія на союзное начало, столь, важное для уясненія общественной основы государства, сказывавшейся и въ прошломъ, и призванной соціальными задачами будущаго къ еще большему развитію. Преемственно продолжая романтическое пониманіе личности, это направление весьма чуждо сознанія тіхъ многочисленныхъ связей, которыя несомнённо соединяють человёка съ различными общественными союзами.

Вотъ съ къмъ горячо полемизировалъ Гумпловичъ!—и въ полемикъ этой особенно отчетливо и рельефно обрисовывается его собственный научный обликъ: это былъ всъми фибрами души своей рвавшійся къ позитивизму государствовъдъ-соціологъ, признававшій основнымъ и движущимъ началомъ государственности союзное начало. Этимъ-же самымъ боевымъ настроеніемъ объясняются и многія допущенныя Гумпловичемъ преувеличенія. Такъ, въ своемъ неудержимомъ стремленіи къ позитивизму онъ зачастую доходить до фактопоклонства и не хочетъ удълить надлежащаго вниманія существу и значенію "нормы"; иногда съ-маху разрубаетъ гордіевъ узелъ такихъ "проклятыхъ вопросовъ",

<sup>\*)</sup> Такъ, напр., у Лабанда въ ero "Das Staatsrecht des Deutschen Reiches".

надъ которыми человъчество не скоро еще, въроятно, перестанетъ мучиться. Таковы увлеченія и ошибки Гумпловича. Онъ не оставилъ намъ того строго-выдержаннаго, стройно и аккуратно "конструированнаго" наслъдія, какое оставили "государствовъды-юристы". Но, какъ теорія этихъ послъднихъ была искусственна и безжизненна, такъ въ ученіи Гумпловича всегда била ключемъ сама жизнь, которую онъ дълалъ объектомъ научнаго изслъдованія.

Являясь непримиримымъ врагомъ формально - индивидуалистическаго направленія и вообще занимая обособленное положеніе среди представителей государственной науки, Гумпловичъ все-таки ближе подходитъ къ историко-органической школѣ, главнымъ корифеемъ которой является Оттонъ Гирке, а послѣдователями его—Кааль, Розинъ и Прейссъ.

Признавая нъкоторую связь между гражданскимъ и государственнымъ правомъ, какъ двумя вътвями единаго, обобщающаго ихъ соціальнаго права (Socialrecht), Гирке \*) тъмъ не менъе энергично возражаетъ противъ игнорированія своебразнаго характера государственныхъ явленій и не допускаеть, чтобы, въ угоду формальной логикъ, государствовъдъніе подчинялось цивилистическимъ пріемамъ и понятіямъ. Выработанныя цивилистическія формулы придають какъ-будто ясность явленіямъ, даже безъ особаго ихъ изследованія. Но пріємъ этотъ крайне ошибочень: онъ отвлекаеть отъ изученія генезиса явленій, наводя на искусительную и въ высшей степени пагубную идею-отожествлять генезись самихъ явленій съ генезисомъ понятій. Происхождение государства и права имъеть отнюдь не искусственный, а естественный, историко-органическій и при томъ мирный характеръ.

Готовый принять, mutatis mutandis, это высказанное Оттономъ Гирке воззрѣніе, Гумпловичь однако никакъ не можеть согласиться съ мирнымъ характеромъ происхожденія и развитія соціальныхъ явленій, видя всюду лишь борьбу, какъ основной реальный принципъ государственной и междугосударственной жизни.

<sup>\*)</sup> Cm. y Gierke — "Die Grundbergiffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien" 1874.

Съ другой-же стороны Гумпловичъ долженъ высоко цънить указанія историко-органической школы на чрезвычайную важность общественнаго, союзнаго начала въ судьбахъ государства, о чемъ такъ убъдительно трактуетъ От. Гирке въ своихъ незабвенныхъ для германской научной литературы трудахъ \*).

Таково въ общихъ чертахъ отношеніе Гумпловича къ двумъ наиболѣе значительнымъ нѣмецкимъ школамъ государственной науки въ концѣ XIX вѣка.

Являясь противникомъ всякихъ искусственныхъ построеній, онъ весьма скептически относится и къ "теоріи" такъ назыв. "правового государства" ("Rechtsstaat"), каковое увлеченный патріотическимъ чувствомъ Руд. Гнейстъ готовъ видъть и въ Пруссіи, далеко еще не усвоившей принциповъ современнаго культурнаго государства.

Соціологъ-государствовъдъ признаетъ, что государства естественно возникаютъ, естественно развиваются до высшихъ формъ и также естественно гибнутъ, а "на руинахъ ихъ расцвътаетъ новая жизнъ"\*\*). Такъ разрушаются отдъльныя государства, культура-же, достигнутая ими, не пропадаетъ, а передается другимъ государственнымъ формамъ,— она есть достояніе человъчества.

Соціальные "естественные законы" непреодолимы и тщетно человъческій произволь ведеть съ ними постоянную и въ то же время безплодную борьбу. Однако же, познавая эти законы и согласно имъ дъйствуя, можно съ успъхомъ способствовать дальнъйшему естественному ходу культурногосударственнаго развитія.

Теорія Л. Гумпловича вызвала оживленіе въ итальянской и французской научной литературь и оказала огромное вліяніе на Лингга (Lingg—"Empirische Untersuchungen zur allgemeinen Staatslehre" 1890) и Ратценго фера, создавшаго на этой соціологической почвы цылую систему научной политики ("Begriff und Wesen der Politik", 1893).

Какой же, послъ всего сказаннаго, вырисовывается нередъ нами обликъ Л. Гумпловича, какъ представителя го-

<sup>\*)</sup> Otto Gierke "Das deutsche Genossenschaftsrecht" 1881; "Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung" 1887.

<sup>\*\*)</sup> См. у Гумпловича—"Allgemeines Staatsrecht", 1907, S. 33 ff. ("Die Funktion des Staates im socialen Weltprozesse").

сударственной науки? — Это быль соціологь - государствов' в'я да монисть, в'я поставить государственную науку на позитивную почву. Правда, боевой духь его творчества приводиль часто къ преувеличеніямъ и ошибкамъ, но ошибки встр' вчаются во вс' вхъ ученіяхъ и ихъ исправить критика. Для насъ же им' веть неоц' внимое значеніе тоть призывъ, которымъ онъ будиль зачарованную различными субъективными "принципами" и "конструкціями" государственную науку.

"Познаніе непобъдимыхъ естественныхъ законовъ есть высшій тріумфъ нашей науки, "—таковъ безсмертный завътъ недавно сошедшаго въ могилу Л. Гумпловича.

Ив. Нъровецкій.

Петербургъ, дене в марти и постава и постава

### ПРЕДИСЛОВІЯ АВТОРА.

1.

### Къ первому нъмецкому изданію.

Тъсная связъ между науками приводить къ тому, что всякій прогрессь въ какой-нибудь области умственной работы вліяеть и на всв другія отрасли знанія; что новое пониманіе вещей къ какой либо одной умственной сферв, словно электрическій токъ, сообщается всьмъ другимъ и влечеть ихъ съ собою впередъ. Современный сильный расцвътъ естествознанія вызваль въ философіи реалистическое міропониманіе, и направленію этому должны слъдовать и всв прочія философскія дисциплины, —иначе имъ не принадлежать къ циклу современныхъ наукъ. Сказанное всецьло относится и къ философскому \*) или такъ назыв. общему государственному праву.

Но между тъмъ какъ старая естественно-правовая точка зрънія справедливо признается уже негодной, да и такъ назыв. "органическое" міропониманіе (виднымъ представителемъ котораго недавно еще являлся Аренсъ) никакъ уже не можетъ выдерживать натиска со стороны новаго реалистическага направленія,—до сихъ поръ все-таки еще не достаетъ такого систематически изложеннаго ученія, которое, согласно пробивающемуся всюду реалистическому пониманію, считалось бы съ требованіями современной науки.

Особенно тяжело недостатокъ этотъ ощущается въ высшей школъ, гдъ учащаяся молодежь желая ознакомиться съ философскимъ или такъ назыв. общимъ государственнымъ

<sup>\*)</sup> Первое изданіе этой книги у Гумпловича было озоглавлено—"Philosophisches Staatsrecht".—Hep.

правомъ, обращается къ произведеніямъ, котя и помѣченнымъ иногда новѣйшими датами, но все-таки основаннымъ на такихъ философскихъ понятіяхъ, которыя не имѣютъ ничего общаго съ современнымъ научнымъ сознаніемъ.

Устранить данный недостатокъ, помочь учащейся университетской молодежи подступить и въ этой области поближе къ побъдоносно пробивающемуся всюду реалистическому міропониманію—воть задача моей книги!

Придерживаться въ какой-нибудь одной научной области такихъ взглядовъ, которые въ другихъ областяхъ уже сданы въ архивъ устарѣлыхъ предразсудковъ,—это анахронизмъ, и сохраненіе его не можетъ не вредить данной отрасли знанія, поэтому необходимо всѣ силы свои направить къ уничтоженію подобнаго анахронизма. Требованіе это становится особенно настоятельнымъ, если данная отрасль знанія является предметомъ обязательныхъ занятій университетской молодежи: вѣдь здѣсь потеря особенно ощутительна и трудно ее наверстать.

Людвигъ Гумпловичъ.

Грацъ, Янв. 1877 года.

II.

## Ко второму нъмецкому изданію.

Трудно было мнъ ръшиться приступить ко второму изданію этой, двадцать льть тому назадь написанной и давно уже разошедшейся книги. То были первые, неувъренные шаги по новому пути, который и для меня самого тогда не представлялся еще вполнъ яснымь. Но вотъ съ тъхъ поръ въ пъломъ рядъ трудовъ я все дальше и дальше подвигался впередъ по тому-же направленію, стараясь изслъдовать и выяснить природу государства съ соціологической точки зрънія.

Мнѣ и не грезился никогда такой усиѣхъ, какой выпалъ на мою долю. И если вѣрно, что "иностранная критика является какъ-бы судомъ потомства" (досл. "das Ausland die Nachwelt repräsentirt"),—то послѣ всѣхъ трудовъ своихъ я со спокойнымъ сердцемъ могъ-бы и на покой.

Остановлюсь прежде всего на Италіи. Съ чувствомъ глубокой благодарности вспоминаю о твхъ своихъ многихъ итальянскихъ друзьяхъ, которые подвергли самому обстоятельному разбору мои труды и дали въ своихъ соціологическихъ произведеніяхъ столь отрадный для меня отзывъ о скромныхъ моихъ заслугахъ. Прежде всъхъ пармскій проф. А. Ронкали, который въ Giornale degli Economisti восторженно привътствовалъ \*) мою соціологическую теорію; затъмъ коллега его Ичиліо Ванни въ своей Programma Critico (1888 г.) столь върно разбираеть мое ученіе, а въ дальнъйшихъ своихъ успъшныхъ опытахъ создать на основаніи соціологіи новую философію права онъ считается \*\*) съ моей теоріей. А этоть бодрый и столь много успъвшій Анджело Ваккаро! Возьмемъ прекрасный, ученый трудъ его-"Le Basi del Diritto e dello Stato" (1893 г.): сколь глубоко онъ адъсь захватываеть мое ученіе, сколько самь я почерпнуль отсюда для дальнъйшаго углубленія взглядовъ. Онъ уже ръшиль было переводить мой "Rassenkampf", но его предупредиль французскій переводчикь Charles Baye, переводь котораго сталъ сильно распространяться и по Италіи, такъ что недовольный моей теоріей Паоло Мантегацца поставиль ей въ вину то обстоятельство, что она сдълалась "столь популярной" въ Италіи \*\*\*). Відь и Мантегацца упрекаеть меня въ томъ, въ чемъ раньше еще такъ мило укорялъ пылкій Наполеонъ Калайяни, а именно-въ чрезвычайномъ пессимизмѣ \*\*\*\*). Но воть, когда я мысленно переношусь въ кругъ всьхь своихъ друзей, воодущевляемыхъ единой наукой, когда я вспоминаю о нихъ, -о Вадала-Папале, ди-Бер-

<sup>\*) &</sup>quot;Un Sistema di Sociologia". Giornale degli Economisti 1883, vol. I Facs. IV.

<sup>\*\*) &</sup>quot;11 probleme della filosofia dell diritto" 1890; "La funzione pratica della filosofia dell diritto" 1894.

<sup>\*\*\*)</sup> Fanfulla della Domenica 15 Decembre 1895.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Napoleone Colajanni—"Un Sociologo Pessimista". Estratto della Rivista di Filosofia scientifica. Anno V. 5, 1886.

нардо, Франческо Нитти, Чельзо Феррари, Джюзеппе Фьяминго, объ основателяхъ Rivista Italiana di Sociologia и о многихъ другихъ единомышленникахъ, которые и въ печати, и въ письмахъ выражали мнъ чувства дружескаго расположенія и симпатіи, --тогда ужъ я, право, окончательно не знаю, гдъ этотъ мнимый пессимизмъ.

Затымъ перейду къ Франціи, гды мны посчасливилось найти такого талантливаго переводчика, какъ Charles Baye.

Изъ-подъ пера Ферд. Брюнетьера, Габр. Тарда и многихъ другихъ выходили по поводу переведенной Ш. Бейемъ моей "La lutte des races" прекрасныя, полныя ума и остроумія статьи. Сколь драгоцінны были для меня замівчанія справедливо прославленнаго критика Ферд. Брюнетьефа \*), который, правда, недавно, отчаявшись въ наукъ. бъжаль въ ватикань. Отчаянье это проглядывало уже въ нъкоторыхъ замъчаніяхъ, встрьчающихся въ той статьъ, которую онъ написаль по поводу моей книги. "Если важно". разсуждаль Брюнетьерь, "чтобы человъкъ быль священнымъ для человъка, то этого не должны забывать всъ тъ науки, которыя имфють дфло съ человфкомъ; и презирать намъ ихъ ложные выводы, противоръчащие необходимой истинъ этого основнаго принципа". Въ словахъ этихъ нетрудно уже было подмътить предстоящее сенсаціонное отчаянье Брюнетьера. Духъ ватикана уже обвъвалъ его, когда онъ писалъ эти строки. Однако "истина", "необходимая" для того, чтобы не было противоръчій съ извъстнымъ "основнымъ принципомъ", не научная, но "религіозная истина". А кто колеблется между научной и религіозной истинами, ну, -тому, конечно, вольно выбирать последнюю. Замечательно устроено въ этомъ міръ: кто не въ состояніи переносить суроваго климата на ледяныхъ высотахъ науки, тотъ всегда обрътаетъ себъ пріють во многихь, столь благод втельных убъжищахьподъ скалой св. Петра, у ковчега завъта, у священной Каабы и т. д. И было-бы слишкомъ жестокосердно отнимать у нихъ то спасеніе, котораго они вмёстё съ милліонами людей здёсь ищуть и обрётають.

Не къ этому направленію принадлежить Габріель Тардъ, глубокій соціологь, создавшій въ своей "Logique Sociale" (1893) такое художественно-философское произведеніе, ко-

<sup>\*)</sup> Revue des deux Mondes, отъ I5 янв. 1893 г.

торое очаровываеть и порабощаеть и къ которому, во избъжаніе полнаго пліненія, слідуеть подходить лишь хорощо вооруженнымъ. Габріель Тардъ -- мой умственный антиподъ, мой Парижскій противоположный полюсь; всё соціальныя явленія онъ хочеть постичь "съ одного пункта" и чудесно изображаеть, какъ все развивалось лишь силою руководящихъ человъчествомъ "законовъ подражанія". Моя теорія ему носколько непріятна, такъ какъ я, наоборотъ, стремлюсь выяснить то-же самое развитіе, ведя наблюденія свои уже со многихъ пунктовъ. Онъ не можетъ съ этимъ примириться: его излюбленную мечту разрушаеть "ужасный австріецъ" ("le terrible Autrichien" \*). Однако-же истина должна находиться гдъ-нибудь между нами; въдь иначе развъ могли-бы его произведенія столь сильно увлекать меня?-да и онъ со своей стороны не такъ ужъ сильно громить меня.

Особо хочу я здёсь выразить сердечную признательность следующимъ двумъ парижскимъ научнымъ светиламъ: Морису Блоку, патріарху французскихъ экономистовъ и Альфреду Фуллье, который, подобно итальянскому Ванни, неутомимо работаеть надъ созданіемъ новой философіи права. Блокъ, который пережиль нъсколько поколъній философовъ и политиковъ и лично наблюдаль возникновеніе и паденіе столькихъ теорій, котораго, какъ видівщаго "все возможное", теперь уже не удивить никакое новое ученіе, шзбралъ мою соціологическую теорію предметомъ весьма лестнаго для меня доклада, прочитаннаго въ Academie de sciences morales et politiques \*\*). А Фуллье, въ ушахъ котораго со всъхъ сторонъ звучатъ однъ лишь гармоніи, огорчень, что я рисую человіческую жизнь... въ столь мрачныхъ краскахъ. Причисляя меня къ соціологамъ, "воспъвающимъ гимнъ войнъ", онъ спрашиваетъ: "Неужели же въ обществъ не существуетъ вовсе отношеній, построенныхъ на чувствъ симпатіи, на подражаніи, на взаимномъ внушеніи?" \*\*\*) Увъряю почтеннаго коллегу, что я высоко

<sup>\*)</sup> Revue Philosophique, Juni 1893 и за 1896 годъ I, стр. 639.

<sup>\*\*)</sup> Bulletin de l'Academie des sciences morales et politiques; séance du 21 Janvier 1893.

<sup>\*\*\*)</sup> Revue des deux Mondes 1895, liv. 128, p. 365; и "Le Mouvement Positiviste et la Conception Sociologique du Monde" 1896, p. 238.

пѣню подобныя разсужденія. Но во всякомъ случать не я же запѣваю эту "пѣснь войны", нѣтъ,—я нъ лишь слышу ее и передаю безъ прикрасъ то, что доносится до моего слуха. А философская лирика Фуллье заставляетъ меня думать, что существуетъ еще болѣе тонкій слухъ, который, среди грохота смертоносныхъ орудій улавливаетъ нѣжное чириканье сверчковъ въ травъ. Откровенно сознаюсь, что я завидую ему въ столь тонкомъ слухъ.

Еще шлю свою сердечную признательность далеко на югъ, въ прекрасную Испанію, уважаемому коллегъ моему, проф. Саламанкскаго университета Педро Дорадо Монтеро; отъ не только взяль на себя трудъ перевести эту мою книгу на испанскій языкъ, такъ что она стала учебнымъ пособіемъ для студентовъ этого стариннаго университета, но и снабдилъ ее учеными комментаріями и, такимъ образомъ, еще при жизни моей создалъ мнъ иллюзію посмертной славы. Право, когда я представляю себъ мысленно этихъ прилежныхъ студентовъ, какъ они ходятъ "по валамъ саламанкскимъ" и готовятся къ экзамену по моему "Derecho philosophico", то мнъ становится досадно, что они пользуются не вторымъ изданіемъ этой книги. Въдь тутъ они могли бы больше почеринуть, такъ какъ эти два десятилътія прошли не безслъдно для моего научнаго опыта.

Но выражая столько признательности чужимъ краямъ, я быль бы несправедливь, если бы не упомянуль о томъ величайшемъ успъхъ, которымъ меня обрадовала и моя австрійская родина. (Истинный сынъ Въны (неистинные менъе расположены ко мнъ) Густавъ Ратценгоферъ создалъ на основаніи моей соціологической теоріи такую величественную систему "политики", которая выдъляется среди всемірной литературы и составляеть красу німецкаго научнаго слова.) Но германскіе профессора, конечно, ни слова объ этомъ; они не ждали съ этой стороны такого сильнаго потока мыслей, который смыль карточные домики ихъ системъ. Неразръшимую до сихъ поръ проблему, разръшеніе которой и я самъ въ первомъ изданіи этой книги считалъ еще "невозможнымъ", -- вотъ эту-то именно проблему и разръшиль блестяще Ратценгоферь, опираясь въ значительной степени на выработанную мною въ позднъйшихъ моихъ соціологическихъ произведеніяхъ теорію. Ни въ Германіи, ни

въ какой другой странв не было до сихъ поръ научнаго построенія политики; и воть Ратценгоферь сділаль это въ своемъ трехтомномъ произведеніи—"Begriff und Wesen der Politik" (1893). Я даже понимаю молчаніе германскихъ профессоровъ. Эта книга не можетъ быть для нихъ пріятна. Въдь вмъсть съ "политикой" Ратценгофера профессорамъ надлежало бы признать и ту соціологію, на которой она построена, ту же самую соціологію, на которую они глядять такъ косо и все еще считають ее ненаучной. Да къ тому же и упомянутая политика, и соціологія—объ не германскаго происхожденія. Неужели придуть об'в ex oriente? Неужелиже новая германская имперія должна получать идеи изъ Австріи? О, нътъ! не бывать этому! Это было бы чъмъ-то положительно неслыханнымъ! Но посмотримъ. Этой нелюбимой маркой "made in Austria" имъ впоследствии все-таки придется пользоваться, хотя бы даже и косвеннымъ путемъ, черезъ дальніе чужіе края.

За двадцать лёть, протекшихь послё первой попытки выступить на новый путь, много новаго мною пережито, испытано, продумано и изучено. Въ новомъ изданіи я, конечно, долженъ былъ со всвиъ этимъ считаться, долженъ былъ разсмотръть эти новыя данныя. Поэтому мнъ не представлялось заманчивымъ переиздавать старую, во многихъ мъстахъ неудовлетворительную книгу, имъющую для меня самого лишь значеніе первой ступени, на которую я тогда вступилъ. Мнъ было бы, пожалуй, легче написать новую книгу, а старую я охотно даже предаль бы забвенію. И если я все-таки ръшился ее переработать и пополнить новыми пріобрътеніями послъдняго своего научнаго опыта, то сдёлаль это послё неоднократныхъ, настойчивыхъ просьбъ со стороны многихъ учениковъ, этихъ моихъ юныхъ друзей, жаловавшихся, что мое "Philosophisches Staatsrecht" можно достать уже лишь въ испанскомъ переводъ Дорадо, а переводомъ этимъ пользоваться имъ затруднительно.

Людвигъ Гумпловичъ.

Грацъ.

Мартъ 1897 года.

#### Къ русскому изданію.

(Изъ письма \*) къ переводчику, Ив. Н. Нъровецкому).

Всемірная исторія представляеть изъ себя непрерывную борьбу человіна съ естественными законами и непрерывную побіду этихь законовь надъ человінкомь. Такая борьба происходить въ государствахь и между государствами. Наивное, искусственное описаніе ея дають намь историки. Научное же пониманіе этой борьбы составляеть задачу государствовідінія. Историки еще претендують описаніями своими учить насъ, какь мы должны поступать, что должны ділать и что допускать (historia magistra vitae!). Наука о государстві такихь претензій не иміветь. Она знаеть, что

Graz 1/XI 1905.

Lieber Freund! Ihr Schreiben vom 16 Octob. hat mich sehr erfreut. Mit Vergnügen stimme ich Ihrem Vorhaben zu, mein "Allgem. Staatsrecht" mit Ihren Ergänzungen in russischer Sprache erscheinen zu lassen.

Sie verlangen von mir einige Worte, als Einleitung für die russiche Uebersetzung meines Buches.

Wohlan! vielleicht genügen Ihnen die folgenden:

Die Weltgeschichte ist ein fortwährender Kampf des Menschen gegen die Naturgesetze und ein fortwährender Sieg der Naturgesetze über den Menchen. Dieser Kampf spielt sich ab in den Staaten und zwischen den Staaten. Die naive, künstlerische Beschreibung dieses Kampfes liefert uns der Historiker. Das wissenschaftliche Begreifen desselben ist Aufgabe der Staatswissenschaft. Der Historiker erhebt aber noch den Anspruch uns durch seine Beschreibung zu lehren, wie wir handeln sollen, was wir tun und was wir lassen sollen (Historia magistra vitae!). Diesen Anspruch erhebt die Staatswissenschaft nicht. Sie weiss, das dieser ewige Kampf des Menschen gegen die Naturgesetze den höchsten Reiz des Lebens bildet, diesem Leben einen Werth giebt. Die Staatswissenschaft ist weit davon entfernt dem Leben des Menschen diesen Reiz und diesen Werth rauben zu wollen.—Und schliesslich um was geht's? Mögen die Geschlechter der Menschen, wie von Ewigkeit, so auch ferner um's Glück kämpfen; die siegenden Naturgesetze zu erkennen ist der höchste Triumpf unserer Wissenschaft!

Ludwig Gumplowiez.

Graz, Universität, am 1 November 1905.

<sup>\*)</sup> Вотъ это письмо въ подлиникъ:

эта вѣчная борьба человѣка съ естественными законами составляеть высшую прелесть жизни, даеть жизни извѣстную цѣнность. Государственная наука далека отъ того, чтобы отнимать отъ человѣческой жизни эту прелесть и цѣнность. И что же наконецъ? Да пусть поколѣнія человѣческія и дальше (какъ это вѣчно было) борются за свое счастье; познаніе же непобѣдимыхъ естественныхъ законовъ—вотъ высшій тріумфъ нашей науки!

Людвигъ Гумпловичъ.

Грацъ, университеть. 1 ноября 1905 года.

#### Предисловіе переводчика.

Переведенная мною книга озаглавлена въ подлинникъ "Aligemeines Staatsrecht") но я позволяю себъ нъсколько отступить отъ буквальнаго значенія этого нъмецкаго титула и выпускаю ее въ русскомъ изданіи подъ заглавіемъ—"О бще е Ученіе о Государствь", что, несомнънно, болье подходить къ характеру даннаго произведенія. Да и самъ въдь Гумпловичъ заявляетъ (см., напр., § 225), что, по его пониманію, "общее государственное право—не юридическая дисциплина, не юридическое ученіе, но наука о государствъ". Почему-же въ такомъ случать не называть вещи ихъ настоящими именами?

Предлагаемое мною русскимъ читателямъ "Общее Ученіе о Государствъ" Л. Гумпловича есть переводъ со второго нъмецкаго изданія. Вышедшее въ 1907 году третье изданіе весьма мало даетъ новаго, съ другой-же стороны много цъннаго изъ прежняго матеріала здѣсь выброшено, послѣ чего и самый текстъ получаетъ порою нѣсколько странную архитектуру; во многихъ мѣстахъ тутъ замѣтна печать какой-то поспѣшности. Не являлось-ли это результатомъ охватившей Гумпловича тяжкой болѣзни? Въ виду этого я рѣшилъ не измѣнять порядка предпринятой работы,—продолжалъ переводить второе нѣмецкое изданіе, снабжая его попутно своими примѣчаніями, и въ концѣ концовъ модернизировалъ переведенное "Общее Ученіе о Государствъ" своими собственными статьями.

Во вступительномъ краткомъ очеркъ ("Людвигъ Гумпло-

вичъ, какъ государствовъдъ"), отмъчая позицію Гумпловича среди другихъ нъмецкихъ представителей государственной науки, я указываю и на тъ его послъднія научныя переживанія, которыя отразились въ третьемъ нъмецкомъ изданіи. Къ сожальнію, переживанія эти здъсь Гумпловичъ обнаруживаеть далеко не въ полной мъръ. Такъ, напр., развивая мысль о "функціи государства въ соціальномъ міровомъ процессъ", подвергая критикъ смълую попытку Антона Менгера, онъ даже и не упоминаеть о той дъйствительно свъжей струъ, которую вносить въ нашу науку Л. Дюги.

Въ дополнительной-же своей статъв (о "Новвишихъ Успвхахъ Конституціонныхъ Идей") я старался вкратцв отметить важнвишія перипетіи во внутреннемъ развитіи различныхъ государствъ (кромв американскихъ) за это последнее десятильтіе (1900—1910 г.г.).

Насколько удалось мнъ выполнить свою задачу,—объ этомъ судить научной критикъ, указанія которой были-бы весьма цънны для дальнъйшихъ моихъ работъ.

Въ заключение позволю себъ здъсь выразить свою глубокую благодарность профессору Л. І. Петражицком у за его авторитетное внимание къ моему труду, котя, конечно, съ теорией Гумпловича онъ не можетъ согласиться. Мнъ сейчасъ вспоминается, что, излагая ученикамъ своимъ учение Гумпловича и даже дълая его, mutatis mutandis, какъ-бы основою своего курса "общаго ученія о государствь", я всегда, словно для уравновъшенія умовъ своихъ слушателей, знакомиль ихъ съ теоріей Л. І. Петражицкаго, которая, какъ приходилось мнъ замъчать, живо запечатлъвалась въ ихъ представленіи и вызывала рядъ юныхъ научвапросовъ.

Приношу здёсь также глубокую свою признательность профессорамъ-государствовёдамъ И. Ал. Ивановском у и Л. П. Дымпі в, моимъ университетскимъ учителямъ, которые всегда такъ охотно откликались на мои молодые, студенческіе научные запросы и давали мнѣ столько цѣнныхъ указаній относительно теоріи Л. Гумпловича.

Ив. Нъровецкій.

# Введеніе.

#### § 1.

#### Что такое наука?

Понятіе о государственной наукѣ до сихъ поръ въ высшей степени шатко и спорно. Для того, чтобы дать ясное и точное опредѣленіе его, слѣдуетъ предварительно рѣшить: что такое наука вообще? И вотъ, лишь въ случаѣ разрѣшенія этого вопроса легко можно будетъ установить и понятіе о государствовѣдѣніи.

Ясно, что можетъ существовать одно лишь правильное понятіе о наукъ. Невозможно, чтобы натуралисть понималь ее иначе, чёмъ государствовёдъ и юристъ. Если бы у насъ было два различныхъ понятія о наукі, то одно изъ нихъ, очевидно, являлось бы ложнымъ, другое-правильнымъ. Издавна однако царствуетъ несогласіе въ понятіяхъ о "наукъ" между натуралистами съ одной, и государствовъдами и философами права-съ другой стороны. это несогласіе, старались его обосновать различіемъ "точныхъ" наукъ отъ "философскихъ", "реальныхъ" отъ наукъ о "духовной" природъ человъка ("geistige" Wissenschaften) или "моральныхъ". Такое обоснованіе неудовлетворительно; оно не выдерживаетъ критическаго взгляда на вещи. Имя прилагательное, какъ опредъление (differentia specifica), можетъ, конечно, обозначать различныя качества, различныя модификаціи коренного понятія (genus proximum), но это послёднее по существу своему должно оставаться однимъ и тёмъ же.

Одно изъ двухъ! Либо "духовныя" и "моральныя" знанія общее государственное право.

образують "науку" на такомъ же основаніи, какъ и "точныя" или "реальныя", — либо они вовсе не составляють науки. Въ послѣднемъ случать ихъ можно назвать фантазіей, втрой, поэзіей или какъ угодно, только бы не злоупотреблять словомъ "наука". Если же, несмотря на всю свою "духовность и моральность", знанія эти не перестають быть "наукой", — тогда они безъ страха могутъ сойтись съ тѣмъ понятіемъ о наукъ, которое составили себъ естествоиспытатели и, сойдясь, открыто и серьезно примириться съ нимъ.

И дъйствительно, — они могутъ это сдълать! Для государствовъдънія и отдъльныхъ его дисциплинъ нътъ надобности уклоняться въ сторону отъ того понятія о наукъ, которое установлено Ньютономъ и Александромъ Гумбольдтомъ, Дарвиномъ и Геккелемъ, и которое теперь пользуется всеобщимъ признаніемъ.

Взглянемъ же поближе на это понятіе. Всякая наука, проникая въ извъстную сумму эмпирическихъ фактовъ и положеній, является изслъдованіемъ обнаруживающихся въ нихъ законовъ. Всякая наука, слъдовательно, опирается на наблюденіе явленій, происходящихъ въ міръ, — въ природъ и исторіи, и стремится раскрыть управляющіе ими законы. Установленія этихъ законовъ она достигаетъ посредствомъ логическихъ умозаключеній, при случаъ же должна пользоваться также и гипотезами (а).

а) Для выясненія понятія о «наукі» приведемь то місто, въ которомь 0 гю сть Конть говорить о своей «позитивной философіи»: «Высшее призваніе позитивной философіи—раскрывать законы феноменовь; первый отличительный признакь ея заключается именно въ томь, что она считаеть недоступными для человіческаго разума всі ті величественныя тайны, которыя теологическая философія излагаеть—напротивь—со столь удивительною легкостью, входя въ мельчайшія ихъ детали». («Principes de philosophie positive», Paris 1868, р. 94)... «Наша интеллектуальная діятельность достаточно разжигалась силой истинной надежды—раскрыть законы феноменовь»... (ів., р. 96). «... воть основное характерное свойство позитивной философіи: она считаєть, что всякіе феномены, какъ подчиненные естественнымь закона мъ, неизмінны, и правильное раскрытіе ихъ является цілью всіхъ нашихъ стремленій»... (ів. р. 98, 99).

Послѣ вышеизложеннаго взгляда Конта нельзя, конечно, усмотрѣть никакого прогресса въ ученіи Дильтея (Dilthey, «Einleitung in die Geisteswissenschaften». 1883, S. 5), опредѣляющаго науку, какъ такую «совокупность положеній, элементами которой являются понятія»; и словомъ «наука» онъ обозначаетъ «всякую

совокупность духовныхъ (?) явленій». — Разумѣется, опредѣленіе Конта гораздо яснѣе и не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ, въ то время какъ «дуковныя явленія» Дильтея скорѣе затемняютъ понятіе науки, чѣмъ выясняютъ его (о Дильтеѣ см. ниже—§ 2 пунктъ b).

Гораздо понятнъе выражается Масарикъ, видящій въ наукъ «разумное пониманіе вещей, а также выясненіе этихъ послъднихъ въ ихъ сосуществованіи и послъдовательности». (Мазагу k, «Versuch

einer concreten Logik», Wien 1887).

## § 2.

#### Дуализмъ и монизмъ.

Натуралисты и адепты "точнаго" знанія повсюду свято придерживаются такого пониманія науки; но не всегда, къ сожальнію, можно это наблюдать у государствовьдовь и ученыхъ юристовъ. Въдь эти посльдніе издавна считають, что государство и право— ньчто совершенно иное, что въ то время, какъ предметами естествознанія являются матеріальныя тьла, произведенія природы, — что въ это самое время философія права и государства имжеть дъло уже съ "духовными" объектами, которые вовсе не продукты природы, а напротивъ того—произведенія человьческой свободной воли. Отсюда выводили заключеніе, что точныя знанія— ньчто совершенно иное, что наука о "духовной" природь человька ("Geisteswissenschaft"), и что для этой последней науки значеніе должны имьть совсёмь иные правила и методы, что для точной.

Не нужно теперь забывать, что это дуалистическое пониманіе и вытекающая изъ него двойственность наукъ коренятся въ томъ воззрѣніи, по которому природа противополагается духовной жизни. Такое пониманіе было вѣрнымъ выраженіемъ того дуализма, который проходитъ черезъ представленія всѣхъ временъ и народовъ и только лишь въ наши дни начинаетъ отступать передъ монизмомъ (а).

Два разобщеныхъ міра зналъ раньше человъческій умъ: матеріальный и духовный. Природа и духъ, какъ враги, стояли другъ противъ друга. Моста не было и пропасть зіяла между этими двумя великими сферами человъческаго изслъдованія. Не удивительно, что и наука разбилась на двъ, враждебно одна противъ другой стоя-

щія области— "естественныхъ" и "моральныхъ" наукъ или наукъ о духовной природъ человъка. Теперь это старое дъленіе разбито и уже не можетъ притязать на существенное значеніе.

Какъ природа и разумъ проникаютъ взаимно другъ въ друга, точно такъ же всякая естественная наука въ науку о "духовныхъ" явленіяхъ, а эта послъдняя—въ естественную. Понятіе науки, какъ мы его выше изложили, относится теперь ко всъмъ ея областямъ; оно вездъ остается однимъ и тъмъ же.

Ничего въ этомъ понятіи не мѣняется, — безразлично, вращается ли испытующій умъ человѣка въ области природы, или же въ сферѣ исторіи и человѣческаго общества.

Когда натуралисть изслёдуеть явленія природы, онъ систематизируеть ихъ и этимъ путемъ старается раскрывать управляющіе ими таинственные законы. Точно такую же задачу имѣетъ теперь передъ собой историкъ, политикъ и философъ права. Онъ долженъ наблюдать явленія исторіи, государственной и правовой жизни, долженъ классифицировать эти явленія и изслёдовать таинственные законы ихъ развитія. Данная задача имѣетъ двойную аналогію со сферой дѣятельности натуралиста: вѣдь—во-первыхъ—явленія эти изображаютъ извѣстную сторону природы, какъ жизни человѣческой, при чемъ—во-вторыхъ— пріемомъ изслѣдованія служитъ одинъ и тотъ же научный методъ.

Возраженіе, будто историческія, государственныя и правовыя явленія зависять оть воли и произвола человіка и поэтому не подлежать "точному" изслідованію,—такое возраженіе теперь ужь не выдерживаеть критики.) По приміру Шопенгауера и Букле, благодаря огромнымь успіхамъ статистики, въ настоящее время знають, что и всі эти явленія, которыя происхожденіемъ своимъ обязаны будто-бы лишь "свободной волії человіка,—что всі они при своемъ вступленіи въ жизнь, при существованіи, при развитіи и при отході въ візчность повинуются извістнымъ всесильнымъ законамъ, обнаруживають неизмінный прочный порядокъ. Такое пониманіе,— а правильность его не подлежить никакому сомнінію,— должно теперь въ свою очередь привести къ тому, чтобы разсматривать право и государство,—эти произведенія и сферы яко-бы "свободной человіческой діятельности и произвола",— чтобы тімъ не меніе разсматривать ихъ, какъ естественныя явленія, существованіе и развитіе которыхъ зависять отъ высшихъ законовъ и обнаруживають незыблемый порядокъ. И воть, государство и право

перестають быть продуктами человьческаго произвола; они поднимаются въ высшую сферу, въ которую, соединяясь другь съ другомъ, вливаются безчисленные акты человьческой воли, но гдъ вмъстъ съ тъмъ надъ всъмъ этимъ потокомъ человъческихъ волензліяній господствують особые законы. Воть это—сфера естественныхъ явленій; она, правда, соприкасается съ человъческимъ произволомъ, однако лишь съ виду подчинена ему, на самомъ же дълъ недоступна. Къ сферъ этой принадлежатъ государство и право, а слъдовательно они должны быть разсматриваемы и изслъдуемы такъ же, какъ и другія естественныя явленія (b, c, d, e).

а) Справедливо замъчаетъ Давидъ Фридрихъ III трауссъ («Der alte und der neue Glaube» 1872, S. 211), что дуализмъ и монизиъ ни въ коемъ случай нельзя смишвать съ идеализиомъ и матеріализмомъ. Напротивъ, какъ матеріализмъ, такъ и идеализмъ «непримиримые враги дуализма», какъ міровозэрінія, «раздванвающаго человъка на тъло и душу, раздъляющаго его существо на временное и въчное и противопоставляющаго бренному міру—вѣчнаго Бога-Творца. Съ дуалистическимъ міровоззрѣніемъ не сходятся ни матеріализмъ, ни идеализмъ, которые, стоя на почвъ монизма, стремятся объяснить всё явленія однимъ принципомъ, стараются представить себъ міръ и жизнь, какъ нѣчто цъльное. При этомъ одна теорія витаеть вверху, а другая остается винзу: идеалистическая слагаеть все изъ представленій и идейныхъ силъ, матеріалистическая же-изъ атомовъ и силы ихъ. Но для того, чтобы данныя теоріи удовлетворяли своей задачь, одну изъ нихъ нужно свести съ ея недосягаемости до самыхъ низшихъ естественныхъ сферъ, нужно при этомъ путемъ тщательныхъ наблюденій пров'трить ее,другой же (матеріалистической) слёдуеть принять въ соображеніе также высшія духовныя и нравственныя проблемы и постараться разрѣшить ихъ».

b) «Попытка» берлинскаго академика и профессора философіи Дильтея создать новое «основаніе для изученія общества и исторіи» совершенно неудачна; въ своемъ трудь—«Einleitung in die Geisteswissenschaften» (1883) онъ кочетъ установить науку о духовныхъ явленіяхъ, какъ «самостоятельное цѣлое, на ряду съ естественной». Конечно, намѣреніе его—«уладить споръмежду исторической школой и отвлеченными теоріями»—можеть быть похвально. Однакоже исходная точка зрѣнія и направленіе, которыхъ придерживается Дильтей, ведуть его къ игнорированію всѣми пріобрѣтеніями исторической школы и ставять на ложный путь «отвлеченныхъ теорій». Вѣдь вмѣсто того, чтобы при наблюденіи фактовъ держаться направленія, протореннаго исторической школой, и дополнять его добытыми между тѣмъ естественно-научными, въ особенности же антропологическими и этнологическими знаніями,—вмѣсто этого

Дильтей остановился «на внутреннемъ (!) опытъ, на фактахъ сознанія», думая найти здъсь «прочную основу» для своихъ разсужденій.

Это уклонение отъ исторической школы Дильтей хочетъ софистически обосновать тынь, что, исходя изъ принципа, -- «всякая наука покоится на опытъ», - разъясняеть дапное положение слъдующимъ образомъ: «всякій опытъ основу и отсюда опредёленную силу свою находить лишь въ условіяхь нашего сознанія»; принципь искаженъ до неузнаваемости; въ нашемъ «представленіи о всей природѣ, какъ въ пустомъ призракъ», Дильтей не призпаетъ никакой реальности, реальными же напротивъ считаетъ лишь «покоющіеся на внутреннемъ оныть факты нашего сознанія». Отсюда онь заключаеть, что «анализъ этихъ (внутреннихъ) фактовъ является центромъ наукъ о духовныхъ явленіяхъ и, соотв'єтственно (?) духу исторической школы, остается познаніемъ принциповъ духовнаго міра въ предёлахъ этого последняго; и такимъ образомъ духовныя науки составляютъ систему» (S. XVII). Следовательно, Дильтей какъ бы снова направилъ ихъ по пути старой метафизики и гегеліанской діалектики, что собственно и было его цёлью.

Аргументація Дильтея сводится къ совершенно ложнымъ заключеніямъ. Вёдь прежде всего нелогично отставлять въ сторону наблюденіе внѣшнихь фактовь подъ тѣмъ предлогомъ, что «всякій опыть... имфеть определенную силу лишь въ нашемъ сознаніи», т. е., что «наше представление о всей природъ оказывается лишь тънью, которую бросаетъ скрытая для насъ дъйствительность». Само собой разумъется, что мы, люди «всю природу», всв внътнія явленія познаемъ только лишь въ зеркалѣ нашего человѣческаго интеллекта, —да иначе и быть не можеть. Впѣппія явленія и вся природа им'бють для нась сицсль лишь постольку, поскольку они отражаются въ нормальномъ человъческомъ разсудкъ Думать же о «скрытой действительности» («verborgene Wirklichkeit»), объ этой кантовской «вещи въ себъ» («Ding an sich»)-положительно безуміе. Въдь, конечно, для насъ, познающихъ все человъчески-интеллектуально, «вещь въ себъ» вовсе не существуетъ, и для людей нормальных она не представляеть уже никакого интереса.

Далте «самостоятельность» «наукт о духовныхт явленіяхт» («Geisteswissenschaften») Дильтей хочеть мотивировать тты, что на выше указанномъ основаніи ограничиваеть ихт «анализомъ внутреннихъ фактовъ»; но туть опять-таки невозможно усматривать предёлъ между естественными науками и науками о духовной природт человта, —вта и тт факты, которые наблюдались Ньютономъ, Дарвиномъ и Геккелемъ, являются тоже лишь «внутренними», такъ какъ и величайшіе натуралисты познаютъ только при помощи человтческаго интеллекта и видятъ также лишь «тты, отбрасываемую (на нашъ духъ) скрытою дта также лишь «тты, какъ естественная наука, такъ и наука о духовныхъ явленіяхъ оперируютъ надъ однимъ и тты же объектомъ, а именно—надъ «ттыю» при

роды, надъ пустымъ призракомъ пресловутой «вещи въ себъ»; и такимъ образомъ перегородка, воздвигнутая Дильтеемъ между этими двумя отдълами науки, оказывается излишней.

Гегеліанство въ томъ или иномъ видѣ, кажется, вошло въ тра-

дицію берлинской кафедры философіи.

Впрочемъ, съ «попыткой» своей Дильтей остановился на первомъ

томѣ, что предохранило его отъ дальнъйшихъ заблужденій.

- с) На существенное сходство между естественной наукой и наукой о духовныхъ явленіяхъ указываетъ между прочимъ Hippolite Taine. Вотъ что онъ говоритъ: «.... on permettra à un historien d'agir en naturaliste; j'étais devant mon sujet comme devant la metamorphose d'un insecte» («Origines de la France moderne» I. V.).
- d) Вотъ какъ выражается Фридрихъ Мюллеръ относительно кажущагося различія между естественными и гуманитарными науками, при существенномъ сходствъ ихъ предмета, т. е. природы: «Изв'ястно, что челов'якъ, какъ отд'яльная особь, .... является объектомъ естествовъдънія; съ другой же стороны, какъ членъ духовнаго общенія, въ отношеній своихъ поступковъ онъ входитъ въ область историческихъ и, сл'бдовательно, гуманитарныхъ наукъ. Нельзя отрицать, что тѣ законы, по которымъ въ последнемъ случав действуеть человъкъ, такъ-же строги и неизмънны, какъ и законы въ первой категоріи явленій; и, следовательно, нельзя оспаривать, что въ этомъ смыслъ между объими данными категоріями нътъ собственно никакой противоположности; но все-таки туть сохраняется н'вкоторое существенное (?) различіе, а именно: происходящее въ первой категорін сводится къ естественнымъ причинамъ, въ которыхъ моральная сторона человека не играеть никакой роли, между темъ какъ происходящее въ последней категоріи зависить отъ такихъ причинъ, которыя лежать въ самомъ человъкъ, какъ моральной личности. Итакъ, природа въ первомъ случав двиствуетъ не посредственно, въ послъднемъ же-косвенно,-черезъ человъка; вотъ поэтому-то и законы въ первомъ случат представляются столь простыми (?) и опредъленными, въ последнемъ-же наоборотънастолько запутанными и безпорядочными, что многіе видять во второй категоріи не законъ, а только лишь произволь и случай». («Еіпleitung in die Sprachwissenschaft». 1876, I, 11).
- е) «Направленіе современнаго мышленія, несомнѣнно, клонится къ монизму. Что же касается до дуализма, то, будь это противоположеніемъ духа природѣ, содержанія формѣ, существа явленію, да и вообще, какъ бы мы его ни понимали, во всякомъ случаѣ при теперешнихъ естественно-научныхъ взглядахъ онъ представляетъ изъ себя совершенно разбитую точку эрѣнія. Для этихъ современныхъ знаній нѣтъ никакой матеріи безъ духа (т. е. безъ опредѣляющей ее необходимости), а равнымъ образомъ—и духа безъ матеріи. Или вѣрнѣе—нѣтъ ни духа, ни матеріи въ обычномъ смыслѣ, но существуетъ одно лишь—оба они вмѣстѣ. Обвинять въ матеріализмѣ дан-

ное, на наблюденіяхъ построенное воззрѣніе было бы столь же неправильно, какъ еслибы кто-нибудь вздумаль уличать его въ спиритуализмѣ». Вотъ что говоритъ Августъ Шлейхеръ въ своемъ посланіи къ Геккелю, озаглавленномъ—«Die Darwin'sche Theorie und die Sprachwissenschaft» (1863); Геккель, будучи согласенъ съ этими словами, цитируетъ ихъ въ своей Общей Морфологіи (Generelle Morphologie. 1866, I, 105).

#### § 3.

#### Методъ государственной науки.

Наблюденіе и изслідованіе естественных явленій въ области государственной и правовой жизни—воть предметь государствовівдінія, предметь, въ сущности сходный съ объектами всіхъ другихъ "точныхъ" наукъ. Сходство въ предметь, разумівется, приводить и къ приміненію одного и того же метода, а именно—индукціи.

Итакъ, на государственную науку мы смотримъ совершенно иначе, чѣмъ это дѣлала до сихъ поръ бо̀льшая часть государствовѣдовъ и философовъ права. Вѣдь то, что̀ они предлагали намъ, какъ "философію права и государства", а равнымъ образомъ какъ "общее или философское государственное право", — ученія эти по большей части являлись системами логическихъ выводовъ изъ произвольнаго, а priori взятаго принципа,—изъ какой-нибудь "идеи". Не на эмпирически установленныхъ фактахъ, не на объективномъ наблюденіи естественныхъ явленій въ государствъ и обществъ, не на этихъ положительныхъ данныхъ основывали они свои ученія, а напротивъ — на хитросплетеніи философскихъ принциповъ и "истинъ". При этомъ методомъ у нихъ служила не индукція, исходящая изъ конкретныхъ фактовъ и со времени Бэкона получившая въ естественныхъ наукахъ исключительное примъненіе. Въ то время, какъ, благодаря индуктивному методу, естествознание достигло огромныхъ успъховъ, -- государствовъды и философы права въ области "гуманитарныхъ наукъ" самоувъренно считали возможнымъ обойтись безъ него и полагали, что слъдуетъ пользоваться одной лишь дедукціей, исходящей изъ апріорныхъ принциповъ. Вотъ, этотъ-то именно особый способъ изслъдованія и долженъ былъ образовать главное различіе между "естественными" науками и науками о "духовныхъ" явленіяхъ.

Ложное понятіе о "наукъ" вмъстъ съ дедуктивнымъ методомъ привели теперь къ тому, что теряющіеся во все болье и болье поверхностныхъ абстракціяхъ государствовёды и философы права окончательно утратили всякое къ себъ довъріе; и вотъ лучшіе юристы теперь сомнъваются въ будущности этихъ двухъ отраслей знанія, въ будущности юридической и государственной наукъ.

Эти, къ сожаленію, весьма основательныя сомненія будуть разсвяны лишь тогда, когда вврный индуктивный методъ вмъств съ правильнымъ понятіемъ о "наукъ" получать доступъ въ данную область. Въдь учение о государствъ и философія права ни въ коемъ случав не предназначены для безплодной діалектики, — нътъ, передъ ними лежитъ широкій путь науки, широкій путь эмпиричеекихъ наблюденій и изследованій. По этой дороге шли даже многіе романисты и германисты, этотъ путь быль указань чуткимъ инстинктомъ исторической школы (а). Велика область соціальныхъ явленій, образующихъ предметъ государствовъдънія: она широко раскинулась передъ нами-въ исторіи государственной и правовой жизни народовъ, въ этнографическихъ и этнологическихъ изслыдованіяхъ ихъ состоянія, нравовъ и обычаевъ. Слыдуетъ воспринимать вещи въ томъ видъ, въ какомъ онъ существуютъ, — безъ выдумокъ и безъ прикрасъ; нужно брать не болъе, чъмъ предлагаеть намъ исторія, нужно стараться придерживаться фактовъ и дъйствительности, —и вотъ тогда безъ затрудненій можно будеть воздвигнуть поистинъ на учное строение общаго государственнаго права (b).

a) Въ «Jenauer Literatur-Zeitung» (1876, № 33) Мейеръ (Н. G. Меуег) справедливо замъчаетъ по моему адресу, что «индуктивный методъ государственной науки долженъ являться историческимъ». Но одного лишь историческаго направленія еще недостаточно. Государствовъдъніе кромъ результатовъ историческаго изслъдованія должно также принимать въ соображение этнографическія и доисторическія (prähistorische) изысканія и считаться съ ними. Историческая школа упустила изъ виду данное обстоятельство, да отчасти она и не въ состояніи была этого сдёлать. Но теперешнее огромное развитие такихъ вспомогательныхъ для государствовъдънія наукъ, какъ этнографія, доисторическая (prähistorische) антропологія и др., даеть намь возможность примёнять къ государственной наукъ индуктивный методъ съ гораздо большимъ успъхомъ, чъмъ это могло быть сдълано «историческимъ направленіемъ».

Въ своемъ «государственномъ правъ Цэпфль (Zöpfl) какъ будто указываетъ на върный историческій индуктивный методъ. Вотъ его слова: «Если мы хотимъ достичь практическихъ познаній относительно существа государства, то нужно исходить изъ историческаго его проявленія-изъ факта-и отсюда уже следуеть направляться къ той иде в (къ разумной мысли), которая лежитъ въ основъ государства» («Grundsätze d. allg. Staatsr.», S. 1). Къ сожалвнію, однако и Дэпфль не соблюдаль этого правильнаго метода, при примънени котораго прежде всего, конечно, пришлось бы изследовать действительное происхождение государства, о чемъ въ государственной наукт до сихъ поръ почти не было и ръчи. Полъ «историческимъ проявленіемъ» и подъ «фактомъ» Цэнфль, конечно, разумъетъ только фактъ существованія (Bestandes) государства и отсюда желаетъ исходить. Въ этомъ ошибка Цэнфля. Исходя изъ одного лишь факта существованія государства, не добраться до «идеи» его. Только разсмотревъ съ естественно-научной точки эрвнія действительный способь возникновенія, генезись и развитіе государства, -- лишь посл'в этого можно прійти къ истинной идев, т. е. къ познанію сущности (des Wesens) государства.

b) Съ тъхъ поръ, какъ появилось вышеприведенное замъчание Мейера (1876 г.), я въ цёломъ рядё трактатовъ 1) сдёлалъ государство и соціальное развитіе предметомъ тщательнаго изследованія, при чемъ для проведенія своей программы прибъгаль къ помощи богатыхъ успёховъ этнологіи, пользовался изысканіями относительно доисторическихъ временъ, антропологіей и больше всего исторіей. Изследованія эти я назваль сопіологическими, а примененый мною въ данной области индуктивный методъ является, — точнъе выражаясь, также соціологическимъ. И вотъ, за это юристы «вёпской школы» (Грюнгутъ и его приверженцы) объявили форменный походъ противъ моей «соціологіи», которую они были такъ любезны назвать «нигилизмомъ» и «пропагандой дёла». Съ другой же стороны, напротивъ, мнъ весьма отрадно, что глубочайшій австрійскій мыслитель Густавъ Ратценго феръ (не юристъ и не профессоръ) въ замъчательномъ своемъ сочинения—«Wesen und Zweck der Politik» открыто призналъ соціологическій методъ и при помощи него достигь неподражаемаго успъха въ области теоріи политики. Наконецъ съ особеннымъ удовольствіемъ позволю себѣ упомянуть здѣсь Вильгельма Вундта (имфющаго, конечно, большее значение, чфмъ государствовъды-юристы «вънской школы» виъстъ съ ихъ корифеемъ Грюнгутомъ); въ своей «Logik» (1895, В. II, S. 498), послъ тщательной оценки соціологическаго метода въ государственной наукъ, Вундтъ высказываетъ взглядъ, что данному методу «принадлежитъ будущность преинущественно передъ всеми другими».

<sup>&#</sup>x27;) «Rechtsstaat und Socialismus» 1881; «Der Rassenkampf» sociologische Untersuchungen 1883; «Grundriss der Sociologie» 1885; «Sociologie und Politik» 1892; «Die Sociologische Staatsidee» 1892.

#### § 4.

#### Задача государственной науки.

Государствовъдъніе до сихъ поръ чаще всего понимали, какъ тенденціозную науку. Въ зависимости отъ точки зрвнія авторовъ оно должно было соответствовать той или иной ясно преднамеченной цёли, -- должно было оправдывать данный государственный порядокъ или же опровергать его и рекомендовать другой. Итакъ государственной наукъ приходилось служить средствомъ, употреблявшимся для извъстной цъли. Но наука имъетъ цъль въ самой себъ; поэтому, когда государствовъдъние выставляють, какъ средство, то этимъ унижаютъ престижъ науки. Мы же вовсе не считаемъ задачей государствовъдънія — защищать данный правопорядокъ (въдь, если онъ нормаленъ и согласенъ съ естественными законами, то и не нуждается въ такой защитъ и не добиваемся никакого идеальнаго строя. Мы хотимъ лишь познать, какія естественныя силы произвели человъческое сосуществование въ государствъ и какія управляють имъ.) Мы хотимъ изучить законы, руководящіе развитіемъ этихъ государственныхъ отношеній; хотимъ познать ту единую великую "волю", которая-высоко надъ всякимъ человъческимъ произволомъ и надъ злополучіемъ индивидуальной воли — съ естественной пеобходимостью установляеть и регулируетъ человъческое сосуществование въ государствъ. И вотъ, если мы познаемъ дъйствіе этой "воли", если разгадаемъ ея направленіе, тогда достигнемъ высшей ціли, до какой только можеть дойти человъческій умъ (а).

а) «Всякая дёйствительная наука изслёдуеть абсолютныя истипы»,—такъ совершенно вёрно говорить юристь Шлоссманнъ (Vertrag. S. 190).

Вопросъ лишь въ томъ,—что юристы понимають подъ словомъ «истина» («Wahrheit»)? Я, помнится, какъ-то прочелъ во введени къ одной системъ гражданскаго права, что «частное право должно являться совокупностью истинъ». Глубокомысленный юристъ, очевидно, полагалъ, что такія законодательныя постановленія,— какъ, напр.: должникъ обязанъ платить кредитору 6°/о за неустойку (Verzugszinsen) или супругъ является «главою семьи»,—должны быть «абсолютными истинами».

#### § 5.

# Значеніе государственной науки.

Часто бываеть, что предлагающіе какое-нибудь ученіе превозносять его, какь-будто сь ученіемъ этимъ не можеть сравниться никакая другая наука. Мы не намърены здъсь этимъ заниматься. Всъ науки одинаково важны, и съ научной точки зрънія одна не можеть быть важнъе другой.

Трактуя же здёсь о "значеніи" ("Wichtigkeit") своего предмета, мы желаемъ лишь выяснить роль его въ политической жизни народовъ. И, разумёется, въ такомъ спеціальномъ отношеніи одна наука можетъ быть большей, а другая меньшей важности.

Пока недостаточно ясно еще сознають, сколь глубокое вліяніе оказываеть государственная наука на практическую политику, на жизнь и развитіе государства, на измѣненія и перевороты въ государственномъ строѣ. А однако,— если взглянуть на исторію данной науки и параллельно съ этимъ прослѣдить за развитіемъ политическихъ отношеній, то совершенно ясно можно будетъ замѣтить это вліяніе. Конечно, государственная наука является дочерью практической политики и исторіи государствъ,— но все-таки она даетъ этимъ послѣднимъ не меньше, чѣмъ получаетъ отъ нихъ.)

Какъ зароненныя въ землю сѣмена даютъ урожай, такъ корень, пущенный практической политикой и историческимъ развитіемъ, пышно разростается, благодаря государственной наукѣ, которая сильно укрѣпляетъ его, развиваетъ и затѣмъ снова пускаетъ въ потокъ исторіи.

Возьмемъ (государственно—и естественно-правовые) принципы свободы, равенства и братства. Не являлись ли они въ сущности достояніемъ государствовъдънія? А эти-то именно принципы и раздули то неукротимое пламя французской революціи, благодаря которому въ Европъ уничтоженъ средневъковый государственный режимъ.

Не принадлежала ли къ государствовъдънію та идея "единства", которая зажигательной искрой прежде всего заблистала въ ръчахъ Фихте и воспламенила умы? Не гегелевскимъ ли государственнофилософскимъ ученіемъ была та идея о проявившемся въ нъмец-

кой націи міровомъ духѣ, которая на всѣ части Германіи распространила пламя національнаго воодушевленія и способствовала политическому движенію, окончившемуся объединеніемъ Германіи, присоединеніемъ ІПлезвигъ-Голштиніи и лѣваго берега Рейна? И, если разсмотримъ причины тѣхъ великихъ политическихъ движеній, которыя подъ знаменемъ національности происходили на востокѣ Европы, которыя на Бугѣ и Вислѣ потребовали столько кровопролитныхъ жертвъ и предали въ руки палача цѣлыя человѣческія поколѣнія, — если вглядимся въ данныя движенія, то съ удивленіемъ замѣтимъ, что и тутъ была извѣстная государственно-правовая идея, которая впервые высказана на Вѣнскомъ конгрессѣ и съ тѣхъ поръ дала просторъ неизвѣстнымъ раньше политическимъ страстямъ; она вызвала стремленія, совершенно непонятныя прежнимъ поколѣніямъ, теперь же принесшія горе для милліоновъ людей. Эта послѣдняя идея называется "правомъ національности" ("Nationalitätenrecht") (a).

Вст подобныя идеи являются теперь дтищами политической философіи и государствовтатия. Это такія понятія, которыя наука лелтеть и развиваеть, пока они не пріобртають государственно-преобразовательной силы.

Но корень этихъ идей и понятій лежаль, конечно, въ фактахъ. Вотъ тутъ-то и обнаруживается характерное для науки, живое взаимодъйствіе между фактомъ и идеей (b). И въ государствовъдъніи больше, чъмъ въ какой-либо другой области, проявляется это въчно возобновляющееся оплодотвореніе идеи фактомъ, и обратно—ускореніе факта при помощи идеи. Вотъ гдъ лежитъ практическое значеніе государственной науки и огромная роль ся въ политической жизни народовъ. Государствовъдъніе представляетъ изъ себя какъ бы громадную мастерскую, гдъ обрабатывается тотъ матеріалъ, изъ котораго потомъ вовлеченныя въ политическую борьбу партіи выковываютъ себъ оружіе.

Непосредственнаго же участія въ этой борьбъ государственная

Непосредственнаго же участія въ этой борьбѣ государственная наука не принимаетъ. Ей принадлежитъ лишь прошлое, — то, что выступаетъ передъ ней, какъ уже вполнѣ законченное явленіе. Наоборотъ, — что еще подвержено измѣнчивому счастью борьбы, что еще относится къ злобѣ дня, — на все это государственная наука составленными ею понятіями и ученіями оказываетъ, конечно, лишь косвенное вліяніе, непосредственно же сюда она не вторгается. Наука далека отъ злободневной политики. ∧

Когда мы такимъ образомъ представили себѣ з наченіе государственной науки, — то отсюда сама собою вытекаетъ ея польза. Основательное знакомство съ ученіями этой науки даетъ намъ возможность о цѣнить по достоинству относящіяся къ данной области понятія и идеи. Такимъ образомъ противъ политическихъ лозунговъ можно выставить безпристрастное изслѣдованіе; и вотъ твердо и непоколебимо стоимъ мы среди бушующаго потока политическихъ фразъ.

Основательное изучение государственной науки будущему общественному дѣятелю и народному представителю дастъ возможность идеями и знаніями побороть политическіе лозунги и громкія фразы.

Мы живемъ во время борьбы, ведомой съ помощью умственнаго оружія, силою котораго одерживаются блистательнѣйшія побъды. Государственная наука, хотя она и далека отъ борьбы, во всякомъ случаѣ доставляетъ матеріалъ для этого умственнаго вооруженія,—и вотъ тутъ ея практическая польза (с).

а) Можетъ показаться, будто мы здёсь одно и то же обстоятельство, одну и ту же государственно-правовую идею называемъ двумя отдёльными именами,—по отношенію къ Гермавіи отмёчая ее, какъ идею «единства», по отношенію же къ Польшё,—какъ идею «національности». Но это не такъ. Были, да отчасти и теперь еще существують двё различныя государственно-правовыя идеи, то здёсь, то тамъ проявляющіяся.

Въ Германіи создалось представленіе, что неумъстна многочисленность государствъ, имъющихъ одинаковое въ національномъ отношеніи населеніе, что, наоборотъ, эти многія государства съ національносходнымъ населеніемъ должны образовать е д и н о е государство. Идею эту обыкновенно называли идеей національнаго е д и н с т в а; точно такъ же поступаемъ теперь и мы.

Совершенно иная государственно-правовая идея волновала польскую націю; а именно, — туть дъйствоваль взглядь, что каждая нація имъеть право на собственное національное правительство и, конечно, не должна покоряться ни передъ какимъ «чужимъ» правленіемъ.

Вотъ какія замѣчавія я считаю нужнымъ здѣсь привести для обоснованія вышеуказаннаго различія. Они имѣютъ лишь предварительный характеръ. Дальнѣйшая же, подробная разработка даинаго вопроса помѣщена ниже—въ V-ой главѣ.

b) Въ этомъ взаимодъйствии между фактомъ и идеей и заключается секретъ всякаго развития, происходящаго въ жизни и наукъ. Это—простой законъ, съ величественнымъ проявлениемъ котораго мы повсюду встръчаемся. Фактъ производитъ извъстное впечатлъние на человъческую психику, эластичность которой, усиливъ данное впе-

чатлёніе, пускаеть его, какъ двигательную силу, обратно въ область фактовъ. Эта эластичность нашей психики приводить къ тому, что выходящая изъ нея двигательная сила по большей части перелетаетъ черезъ свою цёль и требуетъ здёсь фактической поправки, для того чтобы развитіе человёческихъ отношеній шло правильнымъ путемъ. Этотъ простой законъ постоянно слёдуетъ имёть въ виду, если мы желаемъ вёрно понимать сущность политическаго развитія.

с) Совершенно справедливо замѣчаетъ Гольтцендорфъ: «Иден служатъ въ высшей степени важными проявленіями государственной жизни, а поэтому игнорированіе ими указываетъ на величайшее политическое невѣжество» («Principien der Politik», S. 15). Въ своемъ сочиненіи, трактующемъ о «философіи и политикѣ» («Welt- und Staatsweisheit») Ласкеръ изображаетъ взаимодѣйствіе между «господствомъ ученій и положеніемъ государственнаго устройства». «Въ великихъ эпохахъ», говорить онъ (S. 27), «можно узнать двигательную силу идеи. Цѣлые народы, —властвующіе и подсвластные силою слова и ученія приводятся къ рѣшительному образу дѣйствія».

# § 6.

## Трудность государственной науки.

Трудность государствовъдъпія и особенно общаго государственнаго права заключается вовсе не въ огромномъ количествъ матеріала. Овладъть этимъ послъднимъ государствовъду помогаютъ историки всъхъ временъ и народовъ. У нихъ мы въ изобиліи находимъ замътки, касающіяся государственнаго права. Излагая исторію государствъ и народовъ, они, подъ-часъ сами того не замъчая, даютъ намъ массу интересующаго насъ матеріала.

Правда, въ большинствъ случаевъ историки повъствуютъ главнымъ образомъ объ участи государей, о войнахъ и ихъ перемънномъ счастьъ, — однако давно уже междуусобицы и государственные перевороты становятся излюбленнымъ предметомъ историческаго изложенія. И вотъ, даже у самыхъ черствыхъ историковъ, — у тъхъ, которые весьма мало интересуются политическимъ устройствомъ, — и у этихъ иногда мы находимъ важныя сообщенія относительно государственныхъ установленій. Другіе же, напротивъ, съ особеннымъ или даже съ исключительнымъ вниманіемъ останавливаются на внутреннихъ государственныхъ событіяхъ, — на борьбъ

партій и на различныхъ политическихъ компромиссахъ. Итакъ, добываніе матеріала причиняетъ государствовъду меньше всего труда и заботъ.

Трудность его задачи, напротивъ, въ обманчивости этого матеріала. Нигдѣ, — по тѣмъ или инымъ причинамъ, — не было столько скрытаго и неяснаго, какъ въ государственныхъ дѣлахъ; нигдѣ не дѣлается столько для виду, какъ въ публичномъ и международномъ правѣ; нигдѣ не было столько джи, не высказано и не написано столько разсчитаннаго прямо на обманъ, какъ въ данной области; нигдѣ не сдѣлано столько въ пользу условности, а также не разыграно столько умышленныхъ комедій, какъ здѣсь.

Вотъ въ чемъ большое затруднение для государствовъда. Довърять онъ долженъ только фактамъ; къ внъшнему же виду государственной жизни слъдуетъ относиться въ высшей степени скептически. Государствовъдъ всегда долженъ имъть въ виду, что внъшнія формы государственнаго права по большей части устанавливаются съ цълью сокрытія дъйствительнаго существа его; и слъдуетъ помнить, что эти формы весьма затрудняютъ познаніе сущности государственнаго права.

Записанное государственное право почти всегда является соглашеніемь между двумя или нѣсколькими борющимися изъ-за власти
и преимущества партіями. При этомъ вполнѣ естественно, что одна
партія постоянно норовить обмануть другую. Государственное право,
какъ выраженіе заключеннаго наконецъ примиренія, носитъ на себѣ
духовный отпечатокъ сильнѣйшей партіи, которая тутъ входитъ въ
соглашеніе съ болѣе слабой. Но здѣсь происходить, что сильнѣйшая партія всегда маскируется и показываетъ видъ, будто-бы она
даетъ слабѣйшей гораздо больше, чѣмъ дѣлаетъ это на самомъ
дѣлѣ. Такимъ образомъ возникаетъ государственное право, которое
всегда больше умалчиваетъ, чѣмъ выражаетъ; больше скрываетъ,
чѣмъ раскрываетъ; больше обѣщаетъ, чѣмъ исполняетъ; хвастаетъ
тѣмъ, чего въ дѣйствительности не заключаетъ въ себѣ (а).

Но при всемъ этомъ существуетъ нѣчто еще худшее. Записанное государственное право вовсе еще не прекращаетъ борьбы партій; оно ни въ коемъ случаѣ не ознаменовываетъ собою окончанія ея, а указываетъ лишь на нѣкоторое затишье; это — перемиріе, которое постоянно нарушается, такъ какъ въ моментъже ратификаціи его условій борьба снова начинается. Отсюда слѣдуетъ, что всякое записанное государственное право является всегда

уже въ значительной мъръ устарълымъ и отжившимъ и представляетъ собою какой-то остатокъ, имъющій тенденцію переживать самого себя.)

И вотъ, общее государственное право, предметомъ котораго является государство и его право, должно считаться со всёми этими обстоятельствами. Оно не должно поддаваться обманчивому виду формы, не должно допускать себя до ослёпленія мишурой. Для того, чтобы понять сущность отношеній, государствовёду слёдуетъ всмотрёться въ замаскированное и скрытое содержаніе,—въ самый корень вещей. Наука никогда не должна считать существующими такія обстоятельства, которыя, будучи преходящими, разсёялись; однимъ словомъ, общее государственное право во всёхъ этихъ формахъ должно схватывать лишь существенныя черты, сохраняющіяся при непрерывныхъ изм'єненіяхъ.

а) Относительно способа возникновенія древнѣйшаго римскаго государственнаго права знаменитый романисть Густавь D е m е-lius говорить слѣдующее: «.... такъ и древнѣйшіе публичноправные законы (leges publicae) были не чѣйъ инымъ, какъ выраженіемъ согласія со стороны народа на извѣстныя, предложенныя ему соціально-правовыя положенія. Что касается до lex curiata de imperio 1) и до власти сената (auctoritas patrum) при избираніи царя, — то здѣсь никто не станеть въ этомъ сомнѣваться. И, если въ такъ наз. lex tribunicia Брута есть нѣчто историческое, —въ такомъ случаѣ данный законъ также быль lex curiata de imperio. Охранялся новый порядокъ клятвой народа. Самые важные законы въ древнѣйшее время были leges sacratae, —законы, которые, являясь въ формѣ дого во ра (foed us) между патриціями и плебеями, скрѣплялись клятвой и такимъ образомъ выходили при содѣйствіи жрецовъ (Gustav Demelius—«Die Rechtsfiction in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung», Weimar 1858).

Средневѣковые законы часто называются договорами (расta), такъ напр.—расtum Вајичагогит; основой польскаго государственнаго права были заключенные между «республикой» и королемъ «расta conventa». О заключающемся въ англійскихъ «хартіяхъ» государственномъ правѣ Гизд говоритъ: «се sont des transactions entre deux pouvoirs rivaux dont l'un fait des promesses et dont l'autre constate des droits» (Guisot—«Origines du Gouvernement Réprésentatif» II, 105). Условія, представлявшіяся въ

<sup>1)</sup> Для того, чтобы получить верховную власть (imperium), новоизбранный царь долженъ былъ обратиться къ народу въ comitia curiata. Просьба эта удовлетворялась посредствомъ lex curiata de imperio. Отъ переводч.



Германіи кандидатомъ при избраніи, —условія, которыя гат'є є охуру образовали германское государственное право, Г. Шульце в в рно опредвляеть («Einleitung in das deutsche Staatsrecht», S. 223), какъ «договоръ» между будущимъ императоромъ и курфюрстами, заключаемый для нихъ самихъ и для всёхъ сословій страны. Подобнымъ же образомъ объясняеть онъ р шенія имперскаго сейма, а именно, — какъ «соглашенія между императоромъ и сословіями» (1. с., 241). «Такъ наз. всеподданнъйшія представленія (венгерскаго) ландтага и принятіе ихъ королемъ имёли характеръ особыхъ условій, на которыхъ сходились два соискателя и которыя чиновниками той и другой стороны должны были быть составлены въ видъ одной законной хартін». (Это были «статьи» венгерскаго государственнаго права). Такъ говорить авторъ «Genesis der Revolution in Oesterreich» (1850), S. 344.

И наконецъ основой государственнаго права австро-венгерской монархіи является актъ «соглашенія» 1867 года.

#### \$ 7

# Потребность въ общемъ міровоззрѣніи.

Человъческій умъ имъетъ потребность представлять себъ общую картину міра и его явленій-и приводить все это въ одну систему. Считають, что успъшнъе пойдеть познание вселенной и ея явленій, если ихъ представить, какъ единое и организованное цвлое. И вотъ, къ этой-то цвли, — къ этому общему міровоззранію и направлены стремленія всахъ философовъ. Для того, чтобы достигнуть данной цёли, для того, чтобы можно было описать этотъ большой идеальный кругь, который, охватывая весь міръ и его явленія, долженъ закрыпить ихъ въ предылахъ своей окружности, — для этого необходимо найти такую исходную точку зрвнія, которая дала бы возможность начертить этоть идеальный кругь и съ которой, какъ съ высокой точки зрвнія, можно было бы обозрѣть данный, охватывающій вселенную горизонть. Такимь исходнымъ пунктомъ, очевидно, можетъ быть лишь "идея", соотвътствующая умственному кругозору отдъльнаго философа и входящая въ его міровозэрѣніе, какъ исходная и конечная точка эрѣнія. Работа философовъ состоить теперь по большей части въ томъ, что они подводять подъ свое міровоззрѣніе подходящую идею, какъ исходную точку, втискивають въ свой умственный

кругозоръ всв явленія міра, освъщають ихъ съ точки зрънія своей "иден"—и это "цълое" объявляють философской системой (а).

Но, такъ какъ развитіе міра и его явленій вовсе не считается съ узкимъ кругозоромъ философовъ; такъ какъ мы не знаемъ о дъйствительномъ началъ и концъ міра и его явленій, а вмъстъ съ прогрессомъ развитія все больше расширяется и кругозоръ человъчества,—то отсюда само собою слъдуетъ, что философскія системы развитія явленій неудовлетворительны; очевидно, что философы также все дальше и дальше раздвигаютъ свой умственный горизонтъ, приноравливаютъ къ нему все новыя и новыя идеи и точки зрънія и всегда стараются, чтобы временные фазисы развитія міра и его явленій были закръплены въ новомъ философскомъ кругозоръ.

Такой пріемъ философовъ поконтся на коренномъ заблужденіи. В ез к о не ч н у ю область явленій они хотять втиснуть въ о г р аниченную способность человѣческаго ума. Съ этимъ методомъ неразрывно связаны два зла. Во-первыхъ, что даже въ самой остроумной системѣ рядомъ съ истиной должно находиться много и ложнаго. Вѣдь, если даже проницательный взглядъ философа и схватываетъ много истиннаго изъ дѣйствительнаго міра явленій, то всетаки онъ заключаетъ данную истину въ фиктивныя рамки, такъ какъ, исходя изъ произвольной, субъективной точки зрѣнія, онъ заключаетъ зерно истины въ произвольный же и искусственный кругъ мыслей. Стремленіе согласовать вещи съ "идеей", какъ съ начальнымъ и конечнымъ пунктомъ, а затѣмъ съ субъективнымъ міровоззрѣніемъ, какъ съ "системой", приводитъ къ слѣдующему результату: ради системы и цѣльности допускается мпого ложнаго.

Во-вторыхъ, —въчный контрастъ между безконечнымъ развитіемъ міра и его явленій, — съ одной стороны, — и недальновидностью человъческаго ума, — съ другой, — приводитъ къ тому, что каждая слъдующая система опровергаетъ предыдущую; и вотъ на это постоянное убираніе стараго, негоднаго матеріала тратится слишкомъ много времени и умственнаго труда.

Можно было бы избъжать и того и другого неудобства, если бы пришли къ сознанію, что міръ безконеченъ, а поэтому умъ человъческій никогда не въ состояніи понять его, какъ цълое; что человъкъ изъ этого міра можетъ выхватывать лишь отдъльныя явленія и долженъ довольствоваться изслъдованіемъ и изученіемъ этихъ

последнихь, оставивь затею определить ихъ связь со всемъ це-

Итакъ нужно понять, что умъ человъческій, неспособный къ постиженію міра, какъ цълаго, можетъ познавать лишь отрывки его; и что человъкъ, — какъ гласитъ одно глубокомысленное изреченіе, — держитъ передъ собой книгу безъ первыхъ и послъднихъ страницъ или по крайней мъръ, если и со страницами этими, то во всякомъ случаъ скрытыми отъ него подъ семью печатями.

а) Относительно наклонности къ системамъ Ласкеръ правильно заивчасть: «... произвольно избранное средоточіе идей или новая комбинація ихъ, открытое или-върнъе-изслъдованное явленіе, -- все это часто соблазняеть къ новой систем'в. И, такъ какъ познаніе вещей доступно для большей части образованных в людей, то весьма многіе образують себ'я собственную систему, какъ будто для своего личнаго пользованія, и вотъ воздухъ насыщается споромъ системъ.... Но не всё философы скромно ограничиваются своимъ личнымъ пользованіемъ или хотя бы устнымъ обращеніемъ въ близкихъ имъ сферахъ. Нътъ, мпогіе проникаютъ въ литературу; нъкоторые выставляють туть свою систему, какъ истинную философію, и завоевывають себъ среди своихъ адептовъ, правда, преходящую, для человъческой же жизни все-таки значительную славу. Но для людей дёла это обиліе системъ не приносить радости; они ищутъ зеренъ истины, а изъ системъ выходять лишь пустые стебли» («Ueber Welt-und Staatsweisheit» S. 13).

Англичанинъ Вэджготъ наклопность строить охватывающія вселенную системы приписываеть «чрезмърной энергіи», которая, будучи свойственна человъчеству, «заливаеть философію-и здъсь изъ вещей можеть создать обширныя системы, которыя должны были бы остаться незначительными предположеніями». «Всякій видъ философіи», говорить Бэджготь, «приводится въ систему, но такъ какъ эти системы противоръчать другь другу, то большинство изъ нихъ, очевидно, должно быть ложно. Люди-сангвиники быстро собирають безчислепные, необоснованные абстрактные принципы, старательно развиваютъ ихъ въ своихъ книгахъ и теоріяхъ для того, чтобы ими объяснить весь міръ. Но міръ не считается съ данными абстракціями, и это не удивительно, такъ какъ онъ противоръчатъ другъ другу. Искусственная закопченность этихъ системъ привлекаеть къ себъ расположение молодежи и производить на неопытныхъ извъстное внечатлъпіе, но развитые люди не поддадутся подобному ослѣпленію. Они всегда готовы хорошо относиться къ намекамъ и предположеніямъ, и самая малая истина пріятна для нихъ. Но огромная книга, переполненная дедуктивной философіей, вызываеть у нихъ педовъріе. Конечно, самые выводы могуть быть правильны, да у большинства писателей опи и являются таковыми, — но откуда же берутся предпосылки? Кто можеть быть увёрень, что онё выражають всю истину, являясь относительно даннаго предмета лишь истиной? Кто почти заранёе уже не убёждень, что дедукціи эти представляють изь себя удивительную сиёсь заблужденія съ истиной и поэтому не стоять того, чтобы задумываться надъ ихъ результатами». («Ursprung der Nationen», S. 217).

Кантъ очень мътко выразился, что при этой «наклонности» создавать системы дёло идеть о наивномъ успокоеніи человёка. «Разумъ», говоритъ онъ, «находится подъ давленіемъ наклонности своей природы, - наклонности выходить изъ колеи опыта и отвлеченнымъ путемъ, при помощи однихъ лишь идей рваться къ самымъ крайнимъ предбламъ всякаго познанія и туть только, въ завершенін своего круга, въ абсолютномъ систематическомъ цёломъ накодить себъспокойствіе» («Kritik der reinen Vernunft». Reclam'sche Ausgabe. S. 605.) Кто съ этой именно точки зрвнія посмотрить на образование философскихъ системъ и на создание общаго міровоззрівнія, тотъ будеть въ состояніи боліве правильно судить о нехъ. Примитивнъйшими и простъйшими міровозэръніями, издавна дававшими успокоеніе массамь, являются религіозныя системы. Онъ разделяють участь всёхь вообще философскихь системь, такъ какъ прогрессъ нашего знанія расшатываеть ихъ. Философы и натуралисты создають для себя свои собственныя міровоззрівнія, — можно сказать, религіи. А для массъ, которымъ недоступны философскія системы, или которыя къ нимъ неспособны, -- для этихъ массъ вивсто запутанныхъ философскихъ и научныхъ системъ выступаютъ болве простыя-религіозныя. Отсюда напвная наклонность энциклопедистовъ и вольтеріанцевъ осибивать религію, такъ какъ они создали для себя матеріалистическую систему. Теперь для насъ смещны ихъ системы, представляющіяся намъ уже наивными, и мы смотримъ на «систему природы» Мирабо (Гольбаха) такъ же, какъ и на многія религіозныя. Отсюда следуетъ вывести заключеніе, что и «Евангеліе Дарвина» («Evangelium Darwini») еще не можеть быть абсолютной истиной и не представляеть изъ себя последняго слова въ развитіи человеческаго разума. Кого оно, какъ извъстное міровоззрвніе, удовлетворяеть, тотъ наивно находить себъ въ немъ успокоеніе-такъ же, какъ правовърный мусульманинъ въ системъ корана. И празднымъ является вопросъ о томъ, «вознаграждаетъ ли» насъ современное міровоззрівніе, опирающееся на нов'єйшія естественныя зпанія, «за церковную въру въ безсмертіе» (Д. Фр. Штрауссь). Это субъективно различные взгляды, и вполнъ правъ Штрауссъ, въ своемъ «Der alte und der neue Glaube» мастерски выражающій данное современное міровозэрівніе, не вдаваясь въ этотъ вопрось, но устраняя его слівдующими словами: «Кто здёсь самъ себ'в не можетъ помочь, положеніе того вообще безпомощно, тоть съ нашей точки зрвнія еще не достигь врилости». И, конечно, массы не скоро еще дозриють до этой «точки зрвнія», — и вотъ туть-то коренится сила религій и церквей, которыя переживуть еще очень много философскихъ системъ

и самыхъ «современныхъ» міровоззрѣній. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ быть терпим'ье и къ тому и къ другому. Не всѣ люди въ состояніи быть дарвинистами и геккеліанцами, но и не всѣ также могутъ оставаться ортодоксальными. Терпимость выростаетъ лишь изъпониманія значенія и равнаго права этихъ различныхъ міровоззрѣній.

Государствовёды также подвержены этой общечеловёческой наклонпости,—и воть они норовять включить государство въ эту общую систему, охватывающую всю вселенную, т. е. въ единое общее міровозрёніе. Влестящій примёрь такого построенія мыслей даеть намъ Ш е ф ф л е въ своемъ «Ваи und Leben des socialen Körpers». Шеффле строить одно общее, цёльное міросозерцаніе, къ которому онъ приходить, разсматривая весь соціальный міръ, а также и государство— подъ символомъ единаго организма. Въ данныя р а м к и онъ заключаеть картину соціальной и государственной жизни, при чемъ обнаруживаеть много жизненнаго опыта, глубокихъ мыслей и огромный запасъ знанія. Картипа эта—художественное произведеніе, содержащее въ себё очень цённыя детали; это признаеть даже и тоть, кому данныя рамки не нравятся или кажутся совершенно излишними.

# § 8.

# 0 системахъ философіи права и ученій о государствъ.

Изъ стремленія философовъ создать идеальное цёлое слёдуеть, что въ системы свои они заключали также право, государство и все, связанное съ этими послёдними. А именно, — согласно своему методу, философы приводили ихъ въ тёсное соотношеніе съ излюбленными основными принципами и идеями и втискивали право и государство въ свой философскій міръ. Такимъ образомъ ученія о правё и государстве, начиная съ классической древности, образують неотъемлемую составную часть всёхъ философскихъ системъ. Это обстоятельство имёло большое значеніе въ развитіи философіи права и государства.

И воть, по примъру философовъ, и философски мыслящіе юристы, такъ называемые философы права и государства, стали разрабатывать свою спеціальную науку также въ духъ и по методу философіи. Слъдовательно, философія права и государства также должна была образовать одно идеальное цълое. Для этого требовалось найти "первооснову" ("Urgrund") права, изъ нея тща-

тельно вывести всё возможныя права, а также государство со всёми его учрежденіями — и все это привести въ одпу систему. Задача исторіи философіи права и государства — представить чередованіе этихъ системъ и прослёдить въ данной области за заблужденіями человёческаго ума (а).



а) Всю философію права и государства чаще всего выводили изъ врожденной человъку идеи. Такъ, въ числъ другихъ и Фердинандъ Вальтеръ («Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart» 1863) эту склонность къ разсужденію о прав'т принисываетъ «врожденному у человъка чувству справедливости и неправды». Такое врожденное чувство, -- какъ полагаетъ онъ, -- обнаруживается «болѣе или менте сознательно въ языкъ, въ обычаяхъ и въ организаціи каждаго народа». «Это, Вогомъ въ человъка заложенное правовое чувство-фактъ, изъ котораго здёсь должно исходить, какъ изъ извъстныхъ данныхъ». Вотъ, какъ легко относятся философы къ своимъ разсужденіямъ. И трудно лишь понять, зачёмъ тутъ еще философствовать, если нужно исходить изъ такихъ совершенно произвольныхъ «фактовъ»; еще нъсколько подобныхъ «фактовъ», — и тогда всякая философія является излишней. Вёдь тогда ужъ лучше довольствоваться религіозными ученіями, а философію оставить въ покож. И въ самомъ дълъ, философія, исходящая изъ того «факта», что «Богъ вложиль въ человъка правовое чувство», —такая философія не имъеть никакого преимущества передъ религіей, которая ту же мысль выражаетъ гораздо красивве и поэтичнве, —а именно, что «Богъ въ откровенін провозв'єстиль людямь в'єчные, божественные законы». Н'єть никакой разницы нежду религіозной догной и такинъ «фактомъ», съ какимъ мы встръчаемся въ философіи Вальтера. Передъ судомъ науки подобный «факть» не можеть имъть никакого значенія. Въдь мало того, что этотъ вальтеровскій «фактъ» ничемъ не можеть быть обоснованъ, --- но гораздо ужъ легче доказать противоположное ему положеніе. И, если бы правовое чувство было прирождено челов'іку, тогда, пожалуй, являлись бы излишними всякіе законы, кодексы и ученія о правъ. Тогда человъкъ всегда находиль бы право и поступалъ бы по праву, не изучая его и не подвергаясь никакимъ насильственнымъ къ тому принужденіямъ. Вполнъ понятное возраженіе это Вальтеръ предупреждаетъ «другимъ фактомъ», съ которымъ мы, конечно, охотно соглашаемся. «Другой фактъ», говорить онъ, «состоить въ тонъ, что родъ человъческій находится въ состояніи нравственнаго несовершенства, въ силу котораго въ человъкъ, а слъдовательно и въ человъческихъ организаціяхъ эгонзиъ, утилитарные доводы и даже насиліе часто преобладають надъ нравственностью и справедливостью». Этотъ «другой фактъ» очевиденъ; каждая страничка изъ исторіи представляетъ намъ блестящія доказательства его върности. Но воть чего никакъ нельзя допустить, такъ какъ это нелогично, — а именно: нельзя, — какъ это дёлаеть Вальтеръ, — ста-

вить данный, «другой факть» на одну параллель съ «первынь»; въдь и ему самому, конечно, ясно, что тутъ одинъ «фактъ» совершенно исключается «другимъ». Несовершенство человъка, недостатокъ правового чувства, преобладаніе у людей эгоизма, утилитарности и насилія—все это является доказательствомъ того, что правовое чувство не есть что-то врожденное, но лишь добытое силою пріученія и воспитанія. Совершенно отсутствуя у челов'єка въ догосударственномъ его состоянін, -- въ подтвержденіе чего можно привести тысячи примъровъ, -- это правовое чувство лишь подъ вліяніемъ государства все болье и болье запечатль вается въ людяхъ. Лишь государство создаеть въ человеке правовое чувство и взращиваетъ его. Наоборотъ же, - эгоизмъ, инстинктъ пользы, насиліе прирож дены челов вку, и только въ государств в люди возвышаются до правового чувства. Какъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ, человъкъ и въ данномъ случав совершаетъ путь развитія-отъ животнаго состоянія къ чисто-человіческому. Плохую услугу оказывають человъку тъ философы, которые допускають въ немъ врожденное правовое чувство; въдь тогда проведение идеи права въ жизнь не ставилось бы ему въ заслугу, а неуважение къ правовому порядку, конечно, составляло бы чрезвычайно большую, непростительную вину.

Съ вышеизложенной точкой зрвнія Вальтера тёсно связано еще ийчто другое, -- и вотъ, на это обстоятельство здёсь мы сейчасъ также должны указать. Въ последнее время признано, что философія права и государства, изучая общественныя явленія и «жизнеустройство» людей, должна разсматривать эти послёднія въ связи съ «физическими и духовными свойствами» человъка, въ связи съ его физическимъ и духовнымъ естествомъ. Другими словами, дошли до сознанія, что для пониманія государства и права нужно уяснить себъ «природу человъка». Но выраженія эти, употребляемыя очень многими философами права, являются лишь пустыми звуками до тъхъ поръ, пока методъ выясненія человьческаго естества остается абстрактно-философскимъ. Здъсь-то и наблюдается ошибка. Относительно свойствъ человъческой природы абстрактная философія не можеть дать намъ никакихъ удовлетворительныхъ свъдъній; за этими последними мы должны обратиться къ естествознанію; вотъ въ этомъто пунктъ философія права и связана съ естественными науками,она должна считаться съ ихъ прогрессомъ и направлять вийстй съ ними свой путь. Частыя же ироническія выходки философовъ права и государства, направленныя по адресу «естествознанія, матеріалистовъ и дарвинистовъ», совстиъ неумъстны. Напротивъ, порицанія заслуживаетъ высокомърное игнорирование того, что выдвинуто на свътъ «матеріалистами и дарвинистами», а также наивный взглядъ, будто связь «жизнеустройства» съ «физической и духовной человъческой природой» «можеть быть найдена посредствомъ размышленія и сравненія этого жизнеустройства съ духовнымъ и нравственнымъ естествомъ человъка; масштабъ же для этого всякій носить въ самомъ себъ,во врожденномъ нравственномъ и правовомъчувствъ (Walter«Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart», S. 7). Этотъ методъ, конечно, совскиъ не наученъ, и примъненіе его нисколько не

можеть содъйствовать прогрессу философіи права.

Напротивъ въдругомъ мъсть (ibid., S. 11), Вальтеръ вполнъ правильно разсуждаеть относительно заблужденія такъ называемой «теоріи естественнаго состоянія», съ которой мы встричаемся въ XVII и XVIII стольтіяхъ. «Ошибка этого метода», говорить онъ, «заключается въ следующемъ: внесто того, чтобы познавать человека во всей совокупности его природы и въ государствъ, теорія эта останавливается съ объектомъ своего изученія въ преддверім государства и здёсь изъ какой-нибудь отдёльной черты эмпирической природы человъка выводитъ принадлежащія ему первоначальныя права (Urrechte). Этотъ ошибочный пріемъ привель къ другой неправильности, — а именно къ тому, что точку зрвнія даннаго изследованія стали называть теоріей естественнаго состоянія. Такимъ образомъ перенеслись въ какую-то невърную абстракцію, между тъмъ какъ человъкъ повсюду существуеть лишь въ государствъ». Но эти послъднія слова заключають въ себъ опять ужъ слишкомъ большую вольность. Человъкъ нъкогда существовалъ, конечно, и до государства, а, следовательно. и в н в этого последняго; только въ томъ первобытномъ состоянім онъ вовсе не представляеть изъ себя предмета ученія о правѣ и государствѣ, но является исключительно лишь объектомъ антропологіи.



#### § 9. ·

#### Естественное право.

Одна боковая тропинка этихъ заблужденій приводить къ е стественном у праву. Идея такого природнаго права ведеть свое начало оть самыхъ древнихъ времень. Уже Аристотоль утверждаеть, что "отъ природы существують общія понятія права и несправедливости" (Реторика I, 13). Дальше успёшному распространенію этой идеи способствовало извёстное римское (ульпіановское) дёленіе права на "jus civile, naturale et gentium". Однако же подъ "jus naturale" Ульпіанъ разумёсть лишь то, что инстинктивно чувствують всё животныя (quod natura omnia animalia docuit); но это уже нёчто совсёмъ иное, чёмъ то, что понимали подъ естественнымъ правомъ въ дальнёйшія эпохи (а). А именно, — это послёднее во всёхъ своихъ подробностяхъ должно было конструироваться изъ "идеи", и приверженцы естественнаго права утверждали, что оно стоитъ выше позитивнаго и относится къ нему, какъ идеалъ къ дъйствительности. На самомъ же дёлё

естественное право являлось одной лишь иллюзіей, баловствомъ ума или-въ дучшемъ случав-замаскированнымъ выражениемъ стремленій къ реформамъ въ области права (b). Мы полагаемъ, что сущностью права служить его двиствіе (seine Geltung) на извъстной государственной территоріи, — полагаемъ, что право есть. норма, которая должна дёйствовать и дёйствуетъ или дёйствовала; и теперь является вопросъ: что же это за право, которое нигдъ не дъйствуетъ? И замъчательно: давно уже убъдились, что такъ наз. политические романы не имъютъ никакой научной цынности, что они-лишь пустая фантазія и не могуть способствовать развитію науки о государствъ; по отношенію же къ естественному праву взглядъ этотъ еще не получилъ всеобщаго признанія. А однако политическій романъ и естественное право— въ сущности одно и то же: въдь, въ то время какъ въ романт рисуется нигдъ не существующее, фантастическое государство, естественное право представляеть изъ себя такія пормы, которыя нигді не дійствують. Слідовательно, подобно роману, и естественное право не имъетъ для науки никакой ценности (с).

a) Относительно римскаго jus naturale см.: Voigt — «Die Lehre vom Jus naturale», а затѣмъ и Karl Hildenbrand— «Gescihethe und System der Rechts- und Staatsphilosophie» I, 566. Каноническое толкованіе гласитъ: jus naturale est quod in lege (Mosaica) et in Evangelio continetur (Gratian—«Einl. in's kanon. Recht»).

b) «Итакъ, естественное право—не что иное, какъ философія современнаго права; оно исходить только изъ позитивной нормы, которая сбрасываетъ съ себя лишь внѣшній обликъ и обнаруживаетъ свое очищенное отъ шелухи зерно, какъ истинно внутреннее понятіе». Lenz—«Geschichtl. Entstehung des Rechts», S. 25.

с) Хотя теперь съ научной точки зрѣнія естественное право и не выдерживаетъ критики, однако въ свое время оно выполнило громадную историческую задачу. Начиная съ XVII столѣтія, оно сдѣлалось духовнымъ оплотомъ противъ абсолютной монархіи, феодально-клерикальныхъ правительствъ и противъ устарѣлыхъ, гнилыхъ порядковъ. И можно смѣло утверждать, что большинство адептовъ естественнаго права являлось борцами за политическую свободу и прогрессъ. Поэтому ихъ слѣдуетъ вспомнить съ благодарностью, и они заслуживаютъ того, чтобы была написана ихъ исторія, — а это до сихъ поръ выполнено лишь отчасти. Исторія же естественнаго права распадается на двѣ эпохи, образованныя силою лежащаго между ними вліянія великой французской революціи. Первый періодъ начинается еще въ XVI столѣтіи съ Ольдендори а (Oldendorp—«Elementaris introductio juris naturae» 1539) и Гемминга (Нет

ming — «De lege naturali» 1562). Это вступление естественнаго права на историческое поприще описалъ отчасти Кальтенборнъ (Kaltenborn—«Die Vorläufer von Gugo Grotius»). Anorea choero въ первомъ періодъ естественное право достигаетъ въ лицъ П у ф ф е ндорфа (1631 — 1694) и Тоназія (1655—1728). XVIII столътіе необыкновенно богато учебниками естественнаго права; но лишь въ концъ этого стольтія, когда идеямъ французской революціи удалось выразиться въ естественномъ праве, это последнее начинаетъ возбуждать активный интересь и пріобретаеть все больше и больше значенія, — въ особенности тогда, когда подъ вліяніемъ французской революціи даже такіе философы перваго ранга, какъ Кантъ («Меtaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre» 1797 H «Sittenlehre» 1798) и Фихте («Grundlage des Naturrechts» 1796), обращаются къ естественному праву.

И вотъ тогда, — въ серединъ девяностыхъ годовъ XVIII столътія, почти одновременно появляются слъдующие труды: «Grundsätze des Naturrechts» (1795)—Gottlieb'a Hufeland'a. «Grundriss des Naturrechts» (1795)—C. Ch. E. Schmid'a n «Deductionen des Naturrechts» (1795) — Шеллинга. Уже это огромное движение въ области естественнаго права показываеть, что здёсь дёло касается чего-то активнаго: въ дъйствительности, естественное право представляло тогда революцію въ Германіи; оно являлось публицистическимъ отголоскомъ французской революціи. Изъ естественнаго права тогда выводили требование политической свободы и реформированія государственнаго строя; оно д'яйствовало возбуждающе. И этотъ характеръ въ нъмецкомъ естественномъ правъ оставался до половины XIX столътія. Историческая школа (Савиньи), какъ научная реакція противъ естественнаго права, являлась вибств съ твиъ выраженіемъ политической реакціи противъ требованій «революціонеровъ». Такимъ образомъ въ Германіи въ первой половинѣ XIX стольтія скрещивались между собой научныя и политическія тенденціи: заблужденія естественнаго права служили дёлу политическаго прогресса, а истины исторического направленія-политической реакціи.

То же приблизительно положение остается и теперь; въдь и въ настоящее время не выдерживающія научной критики, пылкія бебелевскія идеи (напр. о женщинт и др.) возбуждающе служать прогрессу, - въ то время какъ въ другую сторону направленныя, трезвыя разсужденія безпристрастныхъ мыслителей временно поддерживаютъ регрессивную тенденцію. Въ механизм'в соціальнаго развитія безпристрастная наука часто является извёстнаго рода тормазомъ, между тъмъ какъ разныя поверхностныя фразы агитаторскаго свойства развиваютъ движеніе.

Впрочемъ относительно односторопности исторической школы см. noe «Rechtsstaat und Socialismus» 1881, S. 38 ff.

1201

## § 10.

# Государство и право, какъ соціальныя явленія.

Итакъ, согласно съ вышесказаннымъ, мы не намѣрены выводить право и государство изъ идеи (а); не намѣрены выставлять "принципъ" и на основаніи его строить "систему". Наша задача совершенно иная.

Разсматривая государство и право, какъ соціальныя явленія (b), постараемся въ исторически послѣдовательномъ множествѣ этихъ явленій открыть законъ, который выясниль бы намъ существо ихъ.

Теперь же прежде всего обратимся къ вопросу: существуетъ ли право само по себъ, внъ государства? Что бы ни говорили о такихъ нормахъ философы и приверженцы естественнаго права, но ни одинъ изъ нихъ не въ состояніи указать намъ это право безъ связи съ государствомъ. Если отнять у права государственный фундаментъ, тогда ужъ эти ученые прекрасно могутъ убъдиться въ томъ, что имъ не удержать право на базисъ всъхъ своихъ идей! Право мыслимо только въ государствъ; вмъстъ съ этимъ послъднимъ оно и существуетъ и падаетъ. И, какъ право въ естественномъ, внъгосударственномъ состояніи философскій миеъ, такъ и естественныя, врожденныя права, — одна лишь, извинительная впрочемъ, выдумка. Человъкъ имъетъ только тъ права, которыя признаетъ за нимъ государство и которыя онъ тутъ завоевываетъ себъ. Другихъ онъ никогда не имълъ и не будетъ имъть, несмотря на всъ правовыя философіи и цълыя библіотеки по естественному праву.

Изъ всего этого теперь слѣдуетъ, что прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію права, мы должны всесторонне выяснить понятіе го с ударства, — должны изслѣдовать и форму и содержаніе этого послѣдняго.

а) Относительно «спекулятивныхъ теорій», выводящихъ государство изъ «идеи», справедливо замъчаетъ Константинъ Францъ: «Какъни разнообразны эти теоріи, все-таки въ нихъ есть общая черта: онъ исходятъ не изъ дъйствительнаго государства, но изъ какогонибудь общаго принципа, будь то или народная воля (Volkswille), или разумъ, или такъ наз. божественное право; и принять такой принципъ это значитъ принять самое главное. Тутъ съ самаго же начала становятся на ложный путь. При этомъ никогда, конечно,

не беруть въ соображение существа дѣла, но, выставивъ извѣстный принципъ и развивая его, подвигаются дальше и дальше по данному пути. И вотъ передъ взоромъ читателя развертывается панорама, но это — не картина великаго государственнаго міра, нѣтъ, это доктрины Руссо, или Гегеля, или Шталя и т. д.» («Vorschule zur

Physiologie der Staaten 1867, S. 322).

b) Согласно съ современными завоеваніями въ области знанія, мы можемъ раздѣлить явленія окружающаго насъ міра на неорганическія, органическія, психическія, соціальныя и соціально-психическія. (Обстоятсльно это изложено у меня въ «Grundriss der Sociologie», S. 53 и въ «Sociologie und Politik», S. 92). Здѣсь слѣдуетъ лишь замѣтить, что, считая государство соціальнымъ явленіемъ, мы подъ этимъ послѣднимъ разумѣемъ такое, которое создается вваимодѣйствіемъ соціальныхъ группъ. Не мало перипетій пережила наука, пока наконецъ уяснили себѣ понятіе соціальнаго явленія и научились отличать его отъ индивидуальныхъ дѣяній, имѣющихъ характеръ личной иниціативы. (См. объ этомъ мою статью «Un programme de Sociologie», въ Annales d. l'institut international de sociologie, I, Paris 1895).

## § 11.

## Источники и литература.

Важнъйшимъ источникомъ для изученія государства служить исторія всіхъ времень и народовъ. Обзоръ исторической литературы. мы встрвчаемъ въ спеціальныхъ произведеніяхъ, какъ напр. въ "Historische Methode" (1894) Бернгейма. Затымь существуеть особая отрасль политической исторіи, разсматривающая лишь развитіе государственныхъ установленій и называемая "исторіей государственнаго устройства" ("Verfassungsgeschichte"). (Одною изъ первыхъ и знаменитъйшихъ является, конечно, "Constitutional History of England" Hallam'a). Эти "исторіи государственнаго устройства" по большей части трактують объ отдельныхъ государствахъ; но Лоранъ (Laurent) въ своемъ объемистомъ произведени-"Histoire du droit des gens" (Brüssel 1850—70)—пытается дать общую исторію государственныхъ установленій. Сочиненіе это во всякомъ случав весьма поучительно. Источникомъ современнаго государственнаго права могутъ служить также часто составляемые въ послъднее время сборники копституціонных хартій, напр. A e g i d i's Staatsarchiv fortg. von Delbrück (a).

Литература о государствъ, начиная со временъ классической Греціи, весьма обширна и для обозрѣнія ея слѣдуеть обратиться къ исторіи политическихъ ученій. Поучительную исторію философін права и государства за періодъ классической древности написаль К. Гильдебрандъ (Leipzig 1860). А. Ф. Ферстеръ въ Allg. Monatschrift f. Wissenschaft u. Literatur 1853 прекрасно изложилъ "Die Staatslehre des Mittelalters". Начинающаяся съ конца среднихъ въковъ "Die Geschichte des allgemeinen Staatsrechts" 1864 Блунчли (есть въ русскомъ переводъ.— Переводч.) написана довольно поверхностно. Произведение Фридриха ф.-Раумера "Geschichtliche Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Politik" (1861), при всей своей тенденціозности (въ реакціонномъ направленіи), содержить въ себъ въ сжатомъ изложеніи много весьма важнаго. Хорошо изложены у І. Н. Fichte "Die Philosophischen Lehren von Recht, Staat und Sitte in Deutschland, Frankreich und England" (начато съ Канта) 1850. Сухо и педантично написана "Geschichte des Rechts und Staatsprinzipien seit der Reformation" Γ. Φ. Γинрихса (1850). Всю политическую литературу пытается представить Вlakey въ своемъ трудъ—"The history of political Literature" (London 1855); вышло всего 2 тома. Подробнъйшее и лучшее до сихъ поръ произведение по истории политическихъ теорій 1) даетъ намъ П. Жане (Janet) въ своей "Histoire de la science politique" 1887 (b). -

Изъ знаменитыхъ трактатовъ о государствъ слъдуетъ упомянуть—изъ эпохи классической древности "Политику" Аристотеля (лучшее нъмецкое издане въ переводъ Susemihl'я) [на русскомъ языкъ въ переводъ Н. Скворцова, изд. 1865 г.—Отъ переводъ Ди.]; а изъ эпохи возрожденія—сочиненія Макіавелли "Il Principe" и "Discorsi sopra Livio", которыя до сихъ поръ не теряютъ своей прелести, и ихъ и теперь еще можно читать съ большой пользой. А весьма извъстные въ свое время, но схоластически написанные трактаты — Бодена "De Republica" (1577) и Гуго Гроція "De jure belli et pacis" (1625) въ

<sup>1)</sup> Въ руссской литературв имвется "Исторія политическихъ ученій" Б. Н. Чичерина. Эготь пятитомный трудь, по обстоятельности и точности, съ какою въ немъ переданы ученія различныхъ мыслителей, начиная съ древне-греческихъ философовъ и кончая политическими теоретиками XIX въка, представляеть собою выдающееся явленіе въ соотвътствующей научной литературь.

Переводчикъ.

настоящее время читаются уже съ большимъ трудомъ. Вышедшій въ 1748 г. изъ-подъ пера Монтескье "L'Esprit de lois" ')— теперь, правда, въ нёкоторыхъ частяхъ своихъ устарёлъ, но въ общемъ, по богатству заложенныхъ въ него мыслей, все еще заслуживаетъ большого вниманія; то же самое можно сказать и относительно знаменитаго произведенія Ж. Ж. Руссо— "Du contrat social" (1762), не имѣющаго, правда, научнаго обоснованія, но производившаго огромное впечатлѣніе. Оригинальную и останавливающую на себѣ вниманіе разработку философскихъ основъ права и государства находимъ мы у Гоббеса въ его трудахъ "De cive" (1642) и "Leviathan" (1651), у Локка въ "Тwo treatises of governement" (1690), а въ особенности у Спинозы въ его "Tractatus theologico-politicus" 1670 (на нѣмецкомъ яз. въ Reclam's Universal-Bibliothek).

О представителяхъ "естественнаго права" въ Германіи мы уже упоминали (§ 9). Французская революція вызвала въ Германіи такъ наз. "конституціонное ученіе о государствъ" ("constitutionelle Staatslehre"), которое сильнъе всего выразилось у Роттека и Велькера въ ихъ Staatslexicon'ъ (1. Aufl., 1834 — 1845).

Какъ реакція противъ естественно-правового ученія о государствѣ, весьма усиѣшно дѣйствовала историческая школа (Савиньи, Эйхгорнъ). Противъ конституціоннаго, по французскому образу построеннаго государственнаго права прежде всего выступилъ "реакціонеръ" К. Л. ф.-Галлеръ ("Handbuch der Staatskunde" 1808, "Restauration der Staatswissenschaften" 1820), не маловажный однако въ наукѣ; а затѣмъ здѣсь же подвизался склонный къ теологіи и во всякомъ случаѣ весьма глубокомысленный Шталь ("Die Philosophie des Rechts" 1853—1856).

Кром'в того, подъвліяніемъ натурфилософіи Шеллинга (1775—1854) образовалось "органическое ученіе о государствів" (Фридр. Ромеръ, Блунчли, Аренсъ, Шеффле, Лиліенфельдъ),—ученіе, которое сперва было весьма фантастично, теперь же стало нісколько умітреннів (сюда принадлежить произведеніе Шеффле—"Ваи und Leben des socialen Körpers", 2, Aufl., 1896).

Съ середины семидесятыхъ годовъ въ области общаго госу-

<sup>1)</sup> На русскомъ языкъ: "Духъ Законовъ" 1862 г., п "О духъ Законовъ" 1900 г. И ереводч.

дарственнаго права наступило въ Германіи полное оскудініе; послів перваго изданія этой моей книги, т. е. съ 1876 г. здісь уже не появлялось ни одного "общаго государственнаго права" 1).

При этомъ наростаетъ "нѣмецкое государственное право" (но, увы!—мало зерна, а много пустыхъ стеблей). Во главѣ съ Лабандомъ и Генелемъ нѣмецкіе профессора государственнаго права даютъ "юридическую конструкцію" новой Германской Имперіи. Особенно головоломнымъ является для нихъ вопросъ, —гдѣ же теперь находится мѣстопребываніе нѣмецкаго суверенитета? у кого "онъ покоится" ("sie ruht")? остается ли онъ цѣльнымъ или дѣлится? и т. под. (с).

И воть, въ то время какъ всв эти юридическія теоріи государственнаго права безцеремонно преследують свои политическія тенденціи и, конечно, мало способствують развитію науки, --- въ это время съ другой стороны "органическое" ученіе о государствъ образовало переходъ къ соціологіи, которая вызываеть пониманіе существа государства съ совершенно новой точки зрѣнія. Эта новая наука, которую Огюстъ Контъ ("Курсъ позитивной философін") открыль, а Герберть Спенсерь ("Система синтетической философіи") такъ сильно подвинулъ впередъ, возбуждала до сихъ поръ въ Германіи очень мало интереса. Тёмъ ревностиве разрабатывается она въ Италіи, Испаніи, Франціи, Англіи и Америкъ. Въ своемъ произведеніи— "Der Rassenkampf", sociologische Untersuchungen (1882)— я представилъ замкнутую логическую систему, въ которой и для государства выясниль естественное его положеніе. Правда, въ последнее время и въ Германін зам'вчается нікоторый повороть къ соціологіи; здівсь выступають: Barth ("Hegel'sche Philosophie" 1893), Waentig ("Auguste Comte und seine Philosophie" 1895), Kurt Busse ("Herbert Spenser" 1895). И слъдуетъ надъяться, что результаты соціологическаго изследованія откроють новый горизонть для государственной науки, которую такъ принизили въ Германіи творцы "юридическихъ конструкцій".

<sup>1)</sup> Послѣ 2-го нѣмецкаго изданія настоящей книги, т. е. съ 1897 г. въ Германіи вышло нѣсколько трудовь по «общему ученію о государствѣ»: Rehm—"Allgemeine Staatslehre" (1899), Jellinek—"Das Recht des modernen Staates. І Тh. Allgemeine Staatslehre" (1900),—это произведеніе Еллинека переведено на русскій яз. (изд. 1903 г.), R. Schmidt—"Allgemeine Staatslehre" (2 Bde 1901—1903). Затѣмъ появились «Vorträge aus dem allgemeinen Staatsrechte» (1903) Max'a Seydel'я. Переводчикъ.

3. Инстит. Краси. Профес

a) Литературно-критическій обзор даєть нийть Модь во своей «Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften» (1856). Вибліографическимъ подспорьемъ могуть служить: «Catalog der Bibliothek der Gehe-Stiftung in Dresden» 2. В. 1890—1892, а также составленный Оттономъ Мюльбрехтомъ «Wegweiser durch die neuere Literatur der Rechts- und Staatswissenschaften» 2. Aufl. 1893. Сборники конституціонныхъ хартій изданы слідующими лицами: Laferrière (1869), Demombuyes (1884), Dareste (1891), Stoerk («Handbuch der deutschen Verfassung») и Binding («Deutsche Staatsgrundgesetze» 1896).

b) Прежніе словари юридическихъ и государственныхъ наукъ (напр. Влунчли и Братера) были разработаны гораздо основательнее, чёмъ новейшіе: эти последніе служать более спекулятивнымь целямь и проникнуты извъстнымъ партійнымъ духомъ (напр. Конрада и Лексиса «Handb. der Staatswissenschaften»); «государства» они (политично!) вовсе не разсматривають, а также замалчивають и современное, столь важное развитие соціологіи. Неравном'врно, правда, но въ общемъ тоже неудовлетворительно выработанъ «Handbuch des öffentl. Rechts» Marquardsen'a: изъ обдасти позитивнаго государственнаго права въ данномъ сборникъ есть нъсколько порядочныхъ статей, напр. французское государственное право въ изложении Лебона, русское-Энгельмана, но есть много и сухого схематизма, напр. статья Ульбриха по австрійскому государственному праву, а также здёсь можно встрётиться и съ «юридическими» конструкціями (статья Лабанда о Германской Имперіи). «Общая» же часть этого сборника никуда не годится; здёсь объ общемъ государственномъ правё пишетъ спеціалистъ по торговому праву-Гарейсъ! также и Ремъ даеть совершенно негодную статью объ «исторіи государственной науки» («Geschichte der Staatsrechtswissenschaft»); онъ прежде всего строитъ себъ схоластическое понятіе о наукъ государственнаго права, — понятіе, не им'єющее ничего общаго съ наукой о государств'є, а затъмъ ищеть его у Платона и Аристотеля; туть его, конечно, онъ не находить и жалуется на то, что Платонъ и Аристотель ничего не сдёлали для науки государственнаго права. Здёсь, у политическихъ писателей прежнихъ временъ Ремъ ищетъ «юридическую» науку о государствъ, — такую, какая недавно построена въ Пруссіи: Эту «юридическую» государственную науку можно найти у Лабанда и Генеля, но ни въ коемъ случав не у Платона, Аристотеля и Макіавелли.--Въ носледнее время вышель «Oesterr. Staatswörterbuch» Ульбриха и Мишлера; но напрасно было бы искать въ этомъ сборникъ столь важную для Австріи статью о «національности»; весьма характерно!

с) Старая, давно уже считавшаяся мертвой схоластика торжествуетъ свое воскресеніе въ современномъ «нѣмецкомъ государственномъ правѣ». Пять профессоровъ—Лабандъ, Ленингъ, Г. Шульце, Генель и Зейдель—защищаютъ пять различныхъ взглядовъ относительно того, государство ли Эльзасъ-Лотарингія? И вотъ, какъ бы для ровнаго счета до полдюжины, сюда присоединяется еще проку-

Общее государствен. право.

роръ изъ Метца—Вернеръ Розенбергъ, защищающій шестое мнѣніе («Die Staatsrechtliche Stellung von Elsass-Lothringen» 1896). А я предложиль бы этимъ господамъ сойтись между собою на слѣдующемъ: Эльзасъ-Лотарингія для Пруссіи—хорошая добыча.

# I книга. Государство.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

# Понятіе государства.

§ 12.

## Опредъление понятия государства.

Мы знаемъ государство, потому что живемъ въ немъ, на каждомъ шагу ощущаемъ его дѣятельность, пользуемся его покровительствомъ и призываемъ его на помощь. Относительно другихъ существующихъ теперь государствъ намъ даютъ свѣдѣнія статистика и газеты,—относительно же тѣхъ, которыя существовали и которыхъ уже иѣтъ,—исторія человѣчества.

Какими высшими благами, кром'в голой жизни, ни пользуется челов'вкъ,—свободой и собственностью, семьей и личными правами,—вс'вмъ этимъ онъ обязанъ государству.

Однако не только отдёльная личность получаеть изъ рукъ государства высшія жизненныя блага, но и вся совокупность людей, образующихъ государство, обязана ему своимъ, соотвётствующимъ человѣческому достоинству существованіемъ. Вѣдь государство создаеть благопріятныя условія для стремленія къ высшимъ культурнымъ цѣлямъ, достиженіе которыхъ внѣ государства было бы невозможно.

Постараемся-же теперь поближе подойти къ понятію государства. Властвующіе—съ одной и подвластные—съ другой стороны

правящіе и управляемые, вотъ—вѣчные, неизмѣнные признаки государства. Безъ этого контраста, какъ не существовало, такъ и не существуетъ ни одного государства. Какія бы свободныя формы правленія, даже республики, мы ни брали, во всякомъ государственномъ соединеніи, будь то аристократія или демократія, монархія или республика—въ настоящемъ или прошедшемъ,—вездѣ и всегда мы найдемъ глубоко запечатлѣвшимся этотъ неизбѣжный признакъ всякаго государства.

Что бы благотворнаго ни дълало когда-либо государство, какія бы высокія цъли оно ни преслъдовало,—вся его дъятельность прежде всего обусловливается соотношеніемъ властвованія и подвластности, и это проходить черезъ всю его организацію — отъ вершины до самыхъ низшихъ слоевъ. Если данное соотношеніе властвованія и подвластности выступаетъ передъ нами во всъхъ государствахъ, какъ постоянный и существенный признакъ, если оно является необходимымъ условіемъ, conditio sine qua non всякой успъшной государственной дъятельности, — то мы, конечно, не впадемъ въ заблужденіе, опредъливъ государство, какъ е с тес твенно возникшую организацію властвованія, предназначенную для охраны опредъленнаго правопорядка.

## § 13.

# Различныя опредъленія государства.

# а) Каряв Велькеръ (1790—1869).

Сколько было государствовъдовъ и философовъ, столько существуетъ и опредъленій государства.

Самый употребительный методъ или,— скажемъ прямо,— самая обычная ощибка при установленіи этихъ опредѣленій состоитъ въ томъ, что въ нихъ вкладывають все, чего только требуютъ отъ государства. Въ опредѣленіи изображають не то, что представляло и представляеть изъ себя въ дѣйствительности государство, но то, чѣмъ оно должно быть по субъективному взгляду, по субъективной точкѣ зрѣнія, желаніямъ и идеаламъ каждаго отдѣльнаго государствовѣда, политика и философа. Эта тенденціозность въ опредѣленіи государства особенно сильно про-

явилась въ XIX-омъ стольтіи. Всякая политическая партія имъла, какъ девизъ, свое собственное опредъление государства, - такое, въ которомъ она закръпляла свои желанія и требованія и стремилась лишь къ тому, чтобы согласно съ ними было преобразовано данное государство. Но туть же лежить и признаніе, что государство какъ разъ-не то, что выражается въ его опредъленіи, - иначе вёдь, конечно, требованія, заложенныя въ основу даннаго опредёленія, были бы излишни. Классическимъ образомъ подобной тенденціозности можеть считаться опреділеніе, данное Велькеромъ (въ "Словаръ" Роттека и Велькера). Въ первой своей книгъ-"Letzte Gründe von Recht, Staat und Strafe" (1813) онъ еще довольно просто опредёляеть государство, какъ "народное соединеніе, организованное для постояннаго реализованія завѣломо высшаго закона или также высшаго блага". Въ "Словаръ" же Велькеръ возносится до такого удивительнаго опредъленія: "Государство есть суверенный, морально-личный, живой, свободный общественный союзъ народа, союзъ, который, по конституціонному закону, въ свободно-конституціонной организаціи народа, подъ руководствомъ конституціоннаго и самостоятельнаго правительства стремится къ правовой свободъ и въ ея предълахъ къ назначенію, а поэтому и къ счастью всёхъ своихъ членовъ". Ясно, что подъ это опредъление не подходить ни одно дъйствительное, исторически существовавшее государство и оно оказывается лишь наборомь благихъ желаній Роттекъ-Велькеровской конституціонной теоріи.

## b) Робертъ ф.-Моль (1799—1875).

Итакъ иногда, по мъръ научнаго развитія государствовъда, опредъленіе понятія государства становится все шире и шире, и съ теченіемъ времени въ него вкладывается все больше и больше новаго; съ подобнымъ явленіемъ мы встръчаемся также и у Роберта ф.-Моля. Сначала въ опредъленіи своемъ онъ даетъ лишь то, что съ перваго же взгляда представляется умственному взору государствомъ,—и это опредъленіе изображаетъ внѣшнюю, такъ сказать, осязаемую форму государства. Это послъднее на первыхъ порахъ было для Моля такимъ "устройствомъ, которое должно организовать человъческую жизнь и содъйствовать ей"; другими словами,— "государство есть организація совмъстной народной жизни на опредъленной территоріи и подъ одной высшей властью". По-

добное этому, такъ сказать, грубо очерченному опредъленію государства, какое Моль выставиль въ своей, въ 1844 г. вышедшей "Polizeiwissenschaft",—мы находимъ у него еще въ "Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften", гдъ онъ обозначаетъ государство, какъ "единый организмъ общей народной жизни". Но Моль не останавливается на этомъ довольно пустомъ и мало выражающемъ опредъленіи. Чъмъ больше вдавался онъ въ теоретическое изследование свойствъ государства; чемъ больше опытности пріобр'яталь въ этой области, какъ практическій политикъ; чъмъ большія требованія къ государству самъ онъ начиналъ предъявлять, —тымъ общирные должно было становиться и развивавшееся въ его ум'в понятіе о государств'в. Такимъ образомъ въ опредъленіе этого понятія Моль вкладываеть все больше и больше признаковъ, бывшихъ собственно лишь выраженіемъ техъ требованій, которыя онъ предъявляль къ государству. И воть, въ послъднемъ, большомъ его сочиненіи,—въ "Энциклопедіи государ-ственныхъ наукъ" ("Encyclopädie der Staatswissenschaften" 1872) мы встръчаемъ слъдующее опредъление: "Государство есть постоянный, единый организмъ такихъ установленій, которыя, будучи руководимы общею волею, поддерживаемы и приводимы въ дъйствіе общею силою, им'єють задачей содійствіе достиженію дозволенныхъ цёлей опредёленнаго, на данной территоріи замкнутаго народа, — а именно, начиная отъ отдельной личности и кончая обществомъ, до техъ поръ, пока эти цели не будутъ удовлетворяемы собственными сидами личности и пока онъ составляютъ предметь общей необходимости". Это — утомительно-длинное и тенденціозное опредѣленіе, которое въ крайнемъ случав подойдетъ лишь къ образцовымъ конституціоннымъ государствамъ; цёлый же историческій рядъ государствъ, съ глубокой древности и до нашихъ дней, -- остается тутъ совершенно непринятымъ во вниманіе. Это опредъленіе государства, данное Молемъ въ его послёднемъ трудъ, является послёднимъ этапомъ въ долгомъ умственномъ развитіи государствовъда; оно загромождено многочисленными теоретическими и практическими свъдъніями. Очень интересно сравнить первыя молевскія опредёленія государства съ послёднимъ. "Устройство, организующее человъческую жизнь", какъ это говорилось въ "Polizeiwissenschaft", уже является для него недостаточнымъ въ "Encyclopädie"; его уже не удовлетворяеть и одна лишь "организація совм'єстной народной жизни". Теперь онъ

смотрить на государство, какъ на средство къ достиженію извъстной цъли, а на цъль эту, --- какъ на смыслъ народной жизни. Подъ "народомъ" Моль разумветь не одпу лишь совокупность отдёльных личностей, соединившихся въ государствъ, какъ проповъдовала радикальная французская политика XVIII стольтія; нъть, туть онъ видить нъчто целое, составленное изъ многихъ единицъ, а именно, — какъ изъ индивидуальныхъ, такъ и корпоративныхъ или общественныхъ. Поэтому Моль, чтобы не остаться непонятымъ, къ выраженію — народъ — присоединяетъ: "начиная отъ отдёльной личности и кончая обществомъ". Къ этому молевскому понятію объ обществ'ь мы еще вернемся ниже въ соотвътственномъ мъстъ. Здъсь же только замътимъ, что послъднее молевское определение государства, въ силу именно допущения въ немъ понятія объ обществъ, очень выгодно отличается отъ всъхъ прежнихъ опредвленій. Твиъ не менве и къ нему должно относиться все то, что мы сказали насчеть Велькеровскаго опредъленія: оно является больше выраженіемъ желаній, чёмъ вёрнымъ опредъленіемъ понятія о данномъ предметь (а).

а) Примъромъ опредъленія, вытекающаго изъ нохвальнаго образа мыслей и благихъ пожеланій, но вовсе не содержащаго въ себъ истины, можеть считаться также и данное Аретиномъ. Оно гласить: «Государство есть союзъ свободныхъ людей на опредъленной территоріи подъ общей верховной властью, существующій для всесторонняго пользованія правовымъ состояніемъ. Это послъднее, для сохраненія котораго соединились люди, обнимаетъ собою гарантію всъхъ основныхъ человъческихъ правъ,—слъдовательно, права собственности, личности, вмъстъ съ полной свободой развитія и образованія». (Aretin—«Staatsrecht der constitutionellen Monarchie» 1824. Einl.).

Сколько же европейскихъ государствъ можно добросовъстно подвести подъ это опредъленіе? Въдь Турцію нельзя? Также, конечно, и Россію? А Пруссію можно ли?—очень сомнительно! Данный перечень можно было бы еще продолжать и продолжать. И вотъ, согласно опредъленію Аретина, все это не являлось бы государствами!

Вышеописанный методъ, состоящій въ томъ, чтобы опредѣлять государство не по дѣйствительнымъ его свойствамъ, съ которыми оно выступаетъ передъ нами въ исторіи и въ настоящее время, но соотвѣтственно желаніямъ и стремленіямъ,—такой методъ нашелъ себѣ защитника въ лицѣ Гельдера. «Насколько», разсуждаетъ онъ, «ученіе о государствѣ хватаетъ черезъ край, когда изъ субъективныхъ представленій и благихъ желаній оно строитъ идеальное государство,—настолько оно и недохватываетъ (?), если остается при томъ, что уже реализовано исторіей; и вотъ, главное вниманіе го-

сударствовъдънія должно быть направлено на ту общую цѣль, къ которой стремится всякое государственное образованіе» (Hölder—«Wesen des Staates», in der Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaften 1870, S. 620). Въ данномъ случат субъективнымъ тенденціямъ быль бы открытъ свободный доступъ, и государствовъдъніе сдѣлалось бы ареной для споровъ объ этой «общей цѣли», относительно которой очень трудно добиться единогласія; такимъ образомъ всякое объективное, научное познаніе было бы упразднено.

# c) Аренсъ (1808—1874) и Блунчли (1808—1881).

Хаосъ и невыразимая путаница, царящіе въ опредёленіяхъ государства, дають печальный отзывь о состояніи государствовъдънія. Подобной картины полнаго упадка не представляеть никакая другая научная область. Теорія отдалась служенію самымъ разнообразнымъ партійнымъ интересамъ. Дошло до того, что въ послъднее время охотнъе стали совершенно обходить молчаніемъ опредъленіе понятія о государствъ. Но и такіе примъры не могуть быть оправдываемы. Вѣдь всякая наука прежде всего безбоязненно должна опредълить тотъ предметь, о которомъ она трактуеть; и было бы очень печально, если бы государствовъдъ не смълъ или не могъ намъ открыто сказать, что онъ понимаетъ подъ государствомъ? Если же мы отъ всякаго государствовъда можемъ требовать этого определенія, то мы должны также домогаться, чтобы оно было изложено ясно и понятно, а не представляло бы изъ себя какого-то quasi-философскаго, совершенно неудобопонятнаго набора фразъ, отъ котораго никто не можетъ поумнъть, который ровно ничего не выражаетъ, хотя сюда и можно очень многое включить. Къ этой категоріи принадлежать, во-первыхь, всь Краузе-Арен с'овскія опредёленія, относящіяся къ такъ называемому "органическому ученію о государствъ". Такъ, напр., Аренсъ ("Organische Staatslehre", Wien 1850, S. 4) называеть государство "общественнымъ организмомъ, оживотворяемымъ особенной идеей", и выставляеть это понятіе, какъ преимущество "органическаго ученія о государствъ". Вообще это "органическое" ученіе произвело много пустыхъ фразъ (b).

Равнымъ образомъ неудобопонятно и то опредъленіе, которое даетъ Влунчли въ своемъ "Allgemeines Staatsrecht" (München 1868, 4. Aufl., В. І, S. 41). Оно гласитъ: "Государство естъ политически организованная народная личность (Volksperson) страны". Тутъ можно разумъть или все или ничего.

Въдь личность вовсе не народъ, и народъ—не личность; подъ "народной личностью" ничего собственно нельзя себъ представить, съ другой же стороны въ это опредъленіе тъмъ болье многое можно вложить, что Влунчли и не медлить сдълать. Правда, и самъ Влунчли почувствоваль туманность даннаго опредъленія, и вотъ въ статьт "Staat" своего "Staatswörterbuch" онъ уклоняется въ сторону отъ высказанныхъ раньше мыслей. Тутъ онъ даетъ не одно, а нъсколько опредъленій,—а именно опредъляеть одно за другимъ государства— древнее, средневъковое и современное. Но это вовсе не опредъленіе, такъ какъ послъднее должно быть общимъ и не можетъ содержать въ себъ описанія отдъльныхъ видовъ.

b) Представителенъ связи между «органическими» и содержащими въ себъ политическія желанія политически-тенденціозными опредъленіями является Моргенштернъ (Leopold von, Anhalt-Dessau'scher Regierungspräsident und Geheimer Rath). По его мнънію, государство есть «органическое народное существо, воля котораго господствуетъ надъ отдъльными волями составляющихъ его личностей—для того, чтобы содъйствовать м прной, соотвътствующей человъческой природъ, совмъстной жизни, а также м ирном у существованію народа и составляющихъ его единицъ среди другихъ народовъ и принадлежащихъ къ нимъ личностей» («Mensch, Volksleben und Staat im natürlichen Zusammenhange». Leipzig 1855). Но гдъ же найти такое «мирное» «органическое существо»?

#### d) Теологи и реалисты.

Само собой разумъется, что всъ теологическій опредъленія государства не имъютъ ровио никакой научной цънности мнъніе, будто-бы государство является божественнымъ учрежденіемъ, можетъ имъть лишь поэтическій смыслъ;) съ дъйствительностью-же такія опредъленія не имъютъ ничего общаго.

Въ противоположность всёмъ этимъ "органическимъ", quasi-философскимъ, раціоналистическимъ и теологическимъ опредѣленіямъ,—хорошее и освѣжающее впечатлѣніе остается послѣ здраваго реалистическаго опредѣленія, даннаго К и р х м а н о м ъ ("Die Grundbegriffe des Rechts und der Moral", Berlin 1873, S. 147, 148), гдѣ государство является просто лишь "союзомъ между государемъ и народомъ" ("Die Verbindund zwischen Fürst und Volk"). Правда, опредѣленіе это слишкомъ узко, такъ какъ (государь является лишь представителемъ господствующаго класса, властвующаго сословія, въ пользу интересовъ котораго онъ править)

Воть наконець сошла со сцены такъ называемая "органическая теорія", долго вводившая большую путаницу, какъ въ ученіи о государствъ вообще, такъ и въ опредъленіи понятія государства въ частности (главные представители ея: Краузе, Аренсъ, Редеръ). Неблагодарный трудъ, состоящій въ собираніи всего этого "органическаго" хлама, взяль на себя Albert Th. Krieken въ своемъ сочинение—"Ueber die sogenannte organische Staatstheorie" (Leipzig 1873). Цълительная реакція противъ этихъ туманныхъ теорій явилась со стороны "реалистовъ", подвергавшихся не малымъ нападкамъ. Послъ всей напыщенности представителей органическаго направленія можно было у реалистовъ встрътить здравыя опредъленія государства. Подобно Кирхману и Максъ Зейдель ("Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre", Würzburg 1873) опредъляеть государство, какъ "страну и людей, надъ которыми господствуеть высшая воля". Въ этихъ определеніяхъ есть хоть сколько-нибудь смысла. Конечно, они лишь пробивали путь къ удовлетворительному разрѣшенію вопроса. Что касается до опредъленія, даннаго Кирхманомъ, то "союзъ между государемъ и народомъ" вовсе уже не подходитъ къ республикамъ; а у Зейделя остаются неразъясненными свойства "высшей воли". Несмотря на все это, борьба Гирке съ реалистами въ защиту "органической" теоріи (Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, 1874) осталась совершенно безуспѣшной. Такъ какъ Гирке подъ государствомъ понимаетъ "высшее и общирнъйшее среди неощутимыхъ (!), умственными же средствами правильно распознаваемыхъ общественныхъ состояній, ставящихъ родовое человъческое существование выше индивидуальнаго"; такъ какъ для него "это общественное состояніе является продолжительнымъ, живо волевыразительнымъ (lebendig wollende) и способнымъ къ дъятельности единствомъ, въ которое замыкается народъ", -- то остается лишь пожальть, что глубокомысленные люди не рышаются ясные изображать свои мысли, что они прибъгаютъ къ выраженіямъ, не соотвътствующимъ никакому реальному содержанію, какъ напр., "родовое существованіе" ("Gattungsexistenz"), противополагаемое "индивидуальному" ("Individualexistenz"); жаль, что они прибъгаютъ къ описаніямъ, не имѣющимъ никакого смысла, какъ напр. "живо волевыразительное (lebendig wollende) единство", какъ будто-бы существуютъ также и "неживо волевыразительныя единства"!! (с)

е) Реалистическія опредёленія имівоть по крайней мірів то преимущество, что они ясны и не содержать въ себё ничего фантастическаго. Конечно, они обнимають не всі признаки, входящіе въ понятіе о государстві, но во всякомь случать большинство существенныхь, какь напр.—зависимость подвластныхь отъ правительства и
т. под. Сюда же принадлежить опредёленіе, данное Ц а х а р і э (Zachariä): «Государство есть единство, существующее среди людей
тогда, когда ови подчиняются одной и той же внішней власти»
(«Vierzig Bücher vom Staate», 1839, І. 101). Равнымь образомь
и Ш е ф ф л е въ первомь своемь произведеніи, пока онъ еще не подчинился «органическому» воззрінію, опредёляеть государство вполнів
понятно, какь «человіческое общество, организованное для всеобщаго
осуществленія права посредствомь общественнаго авторитета и власти»
(«Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft»
S. 30).

## с) Цепфль (1807—1877) и Герберъ (1823—1891).

Данное Цепфлемъ опредъление государства во всъхъ отношеніяхъ ошибочно. Оно гласить: "государствомъ называется факть, состоящій въ томъ, что на опредвленной территоріи въ наодномъ единеніи существують осталыя семейства", ("Grundsätze des allgemeinen und deutschen Staatsrechts" 1846, I. S. 1). Въ данномъ опредълении прежде всего неумъстно то, что государство названо "фактомъ" ("Thatsache"). Это хорошо почувствоваль самъ Ценфль и поэтому поправился въ слъдующей же затымь фразь, гдь онь "государство, какь факть" ("Staat, als Thatsächliches"), называеть "состояніемъ" ("Zustand"). Кромв того въ данномъ опредълении заключается понятіе, которое предварительно слъдовало бы установить, —а именно — "народное единеніе". Прекрасно чувствуется, что въ этомъ понятіи лежить основа опредёленія; потомъ и самъ Цепфль проговаривается, что "въ понятіи народнаго единенія" содержится "свойство, какъ общественное состояніе, и идея властвованія". Но нельзя признать яснымъ опредъленіе, содержащее въ себъ загадочныя понятія, которыя лишь потомъ, -- да и то не вполнъ, -разъясняются. При этомъ непонятно, почему Цепфль въ данномъ опредвленіи строить государство изъ нікотораго числа "осъдлыхъ семействъ" ("ansässige Familien"), почему онъ, — если ужъ тутъ не придаетъ значенія личности, выхватилъ именно "семейную" соціальную форму? почему не "общинную", не "племенную"? Гораздо правильные оказывается

другое опредъленіе государства, которое Цепфль выставляеть, какъ "общее понятіе всъхъ современныхъ христіанскихъ европейскихъ народовъ"; по этому послъднему опредъленію, государство должно являться "состояніемъ осъдлаго народа подъ руководящею общими интересами, т. е. разумно господствующею верховною властью". Только лишь для правильности этого опредъленія нужно въ немъ върно представить себъ понятіе "народъ", —а именно, какъ "организацію властвованія людей надъ подобными имъ". Въ самомъ дълъ, — "народъ" составляетъ государство; поэтому лишь при върномъ пониманіи "народа" создается правильное понятіе о тосударствъ. Если же, наоборотъ, понятіе "народъ" оставить въ неопредъленномъ положеніи, тогда пропадетъ и все опредъленіе государства. (Сравн. Моля — "Епсусюрайіе", 2. Aufl. 1872, S. 79 ff., а также статью von Hack'а — "Ueber den Staatsbegriff" въ Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, 1871).

Совершенно върныя разсужденія относительно государства встръчаемъ мы у Гербера во введеніи къ его — "Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts" (Leipzig 1865). "Въ государствъ народъ пріобрътаетъ правовой порядокъ своей общественной жизни. Здёсь онъ признается нравственно-объединеннымъ цылымъ и получаетъ правовое значение. Въ государствъ онъ ищетъ и находить самыя существенныя средства для охраны и успъшной постановки своихъ общихъ интересовъ. Въ государствъ народът получаеть то строеніе, при которомъ становится возможнымъ примънять для общаго блага всв его нравственныя силы. Государство есть правовая форма совывстной народпой жизни, - и форма эта принадлежить къ первоначальнымъ и въчнымъ типамъ нравственнаго устройства человъчества". Только противъ второй половины последней фразы мы должны протестовать, такъ какъ тутъ перейдены границы возможнаго для науки сужденія. Является ли данная "правовая форма" "первоначальнымъ типомъ нравственнаго устройства человъчества", - этого мы прежде всего не можемъ знать, такъ какъ у насъ нътъ никакихъ достовърныхъ историческихъ данныхъ, которыя бы освътили эпоху первоначальнаго человъческаго появленія въ міръ; а затьмь тысяча основаній говорить за то, что нікогда не существовало государства, что тогда по бълу свъту безъ всякаго признака государственнаго устройства бродили отдёльныя челов вческія орды (d).

Не научно равнымъ образомъ и утвержденіе, что теперешняя "правовая форма совмѣстной народной жизни" останется "вѣч-нымъ" типомъ нравственнаго устройства человѣчества. И этого мы не можемъ знать, такъ какъ не обладаемъ даромъ проро-чества.

d) «Жизнь больших настушеских племень, хотя бы и подъ начальствомъ старъйшинъ, ... все-таки лишена государственнаго устройства», говорить Гееренъ (Heeren—«Kleine historische Schriften». II, 178).

Также и Гербертъ Спенсеръ, при разсмотрѣніи соціальнаго развитія исходящій изъ «примитивной группы», не признаетъ въ этой послѣдней властвованія, а поэтому считаетъ ее лишенной государственнаго устройства; лишь въ случаѣ обороны отъ нападенія со стороны другой группы появляется общая совмѣстная дѣятельность подъ временнымъ предводительствомъ («Political Institutions» 1892, р. 246). Спенсеръ очень часто повторяетъ этотъ взглядъ, приводя въ подкрѣпленіе его многочисленые примѣры изъ жизни первобытныхъ народовъ. Такъ, напр., на страницѣ 266 упомянутаго сочиненія онъ говорить о «the members of a primitive horde, loosely aggregated and without distinctions of power...». «Concerning the members of the sma'e unsettled groups l. c. § 454: of Fuegians Cook remarks that: none was more respected than another».

## f) "Философскія" опредъленія.

Примъромъ того, какъ обходилась съ государствомъ спекулятивная философія, какъ она старалась затемнить понятіе о немъ, примъромъ этого можетъ служить опредъленіе, данное Гегелемъ. Для него государство является "воплощеніемъ объективнаго мірового духа" и вмъстъ-съ-тьмъ "единеніемъ свободной, самостоятельной, индивидуальной воли въ общей, объективной свободъ къ высшему совершенствованію" ("die Einigung der freien Selbständigkeit des besondern Willens in der allgemeinen und objectiven Freiheit zur höchsten Vollkommenheit"). Подобныя опредъленія въ Берлинъ и въ другихъ мъстахъ въ свое время были единственно возможными, такъ какъ о государствъ не смъли говорить ясно и понятно; лишь это обстоятельство объясняетъ и отчасти оправдываетъ тотъ мистически-философскій туманъ, которымъ покрывали сущность и понятіе государства.

Однимъ изъ послъднихъ Гегеліанцевъ былъ Лоренцъ Штейнъ (1815—1890, проф. кильскаго и вънскаго университетовъ). Его опредъленіе гласить: "Государство такъ же, какъ и человъческое я, не является ни установленіемъ, ни требованіемъ права, ни этической формой, ни логическимъ понятіемъ. Государство есть высшая матеріальная форма личности. Сущность его заключается въ самодовльніи. Такъ же, какъ и человъческое я, государство не можеть быть ни доказано, ни обосновано. Оно само по себъ. Его, какъ и человъческое я, нельзя развивать изъ другого. Государство есть великій фактъ, заключающійся въ томъ, что единеніе людей имъсть свое собственное, самостоятельное и самодъятельное бытіе, находящееся внъ и выше воли общества". ("Verwaltungslehre". I, 6).

И это опредѣленіе не содержить въ себѣ никакихъ конкретныхъ признаковъ понятія о государствѣ, а между тѣмъ на нихъ-то прежде всего и слѣдовало бы обратить вниманіе, когда желаютъ опредѣлить государство (е).

е) Вотъ общая черта всёхъ «философскихъ» опредёленій: они не выясняють тъхъ вещей, которыя требують разъясненія; въ лучшемъ случав, на мъсто требующей разъясненія неясности они помъщають другую, -- по большей части вставляють безсодержательную фразу или очень широковъщательное, также не имъющее никакого ровно смысла разглагольствованіе. Такъ, напр., Кантъ въ своемъ ученіи о прав'є, опред'єляя государство, какъ «соединеніе множества людей подъ законами права (Rechtsgesetze)», заставляеть насъ разрѣшать еще болѣе трудную задачу,—что такое «законы права»? Если подъ этими «законами права» понимать лишь опредѣленную категсрію законовъ, соотв'єтствующихъ изв'єстной «правовой идев», то является вопросъ: неужели же государства, не имъвшія или не имъющія ихъ, не считаются государствами? Если же подъ этимъ понимать всь возножные законы, которые провозглашены, какъ существующіе для права, — и тогда данное опредъление ничего намъ не выяснить, во-первыхъ, потому что подъ него могутъ быть подведены также различныя общества и ассоціаціи (напр.—религіозныя общества); а затёмъ опредёленіе это не содержить въ себ'в всёхъ признаковъ государства и пропускаеть именно самый характерный и самый важный изъ нихъ (властвованіе). Все-таки Кантъ по крайней мъръ не такой ужъ туманный писатель, какъ Гегель и его последователи. Даже такой, чисто отрицательной оценки нельзя дать пражскому профессору, потомъ депутату въ рейхсратв и министру народнаго просвъщенія Гаснеру, если прочесть его категорическое опредъленіе: «государство есть міровой законь, какъ личность» («Philosophie des Rechts» 1851, S. 85). Этимъ достоинствомъ, состоящимъ въ краткости, надълено также и опредъление Іеринга: «государство есть организмъ свободы». Не понятно однако ни одно, ни другое.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ.

## Происхождение государства.

§ 14.

Происхожденіе государства, какъ историческій актъ.

Если понятіе государства часто сводилось къ выраженію политическихъ тенденцій, къ изображенію политической программы и служило знаменемъ для политическихъ стремленій,—то неменьшему извращенію долженъ быль подвергаться и чисто историческій актъ происхожденія государствъ: его часто искажали и сознательно игнорировали въ пользу такъ называемыхъ "высшихъ" идей. Чисто историческій актъ происхожденія государствъ строили на идев, выводили изъ извъстныхъ потребностей или, иначе говоря, изъ опредъленныхъ раціоналистическихъ и нравственныхъ мотивовъ. Полагали, что для поддержанія морали и человъческаго достоинства обязательно нужно скрыть дъйствительный, естественный способъ возникновенія государствъ и выставить вмъсто него какую-нибудь "легальную" и гуманную формулу. Вопросъ,— "какъ происходятъ государства?"—мы разработали подробно въ другомъ мъстъ 1), и здъсь хотимъ изложить лишь существенное.

Исторія не предъявляеть намь ни одного примѣра, гдѣ бы государство возникало не при помощи акта насилія, а какъ-нибудь иначе. Кромѣ того это всегда являлось насиліемъ одного племени надъ другимъ, оно выражалось въ завоеваніи и порабощеніи болѣе сильнымъ чужимъ племонемъ болѣе слабаго, уже осѣдлаго населе-

нія)(a, b, c, d).

а) Для вполнѣ научнаго доказательства истиности даннаго положенія нужно исторически разсмотрѣть происхожденіе всѣхъ нѣкогда существовавшихъ и теперь еще существующихъ государствъ и такимъ образомъ удостовѣриться въ томъ, что всегда и вездѣ они возникали путемъ завоеванія, производившагося враждебнымъ племенемъ, съ завоевательными цѣлями нападавшимъ на осѣдлое населеніе. Правда, для выполненія этой задачи дѣйствительно научнымъ образомъ, не

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) «Der Rassenkampf». Sociologische Untersuchungen, 1883, S. 218 ff.

достаточно силь отдёльнаго человёка. Все-таки я сошлюсь на «историческія указанія», пом'єщенныя въ У глав'є моего «Rassenkampf», гдё выведено происхожденіе значительн'єйшихъ древнихъ государствъ, — Египта, Вавилона, Ассиріи, Мидіи, Персіи, Индіи и Китая, какъ возникшихъ путемъ завоеванія и порабощенія. Дальн'єйшіе прим'єры такого возникновенія государствъ будутъ приведены ниже. Здёсь же мы хотимъ лишь привести н'єкоторыя мн'єнія ученыхъ государствов'єдовъ, относящіяся къ данному вопросу и подкрібпляющія нашъ взглядъ.

Вотъ какъ говоритъ Блунчли («Allg. Staatsrecht» I, 241, 4. Aufl. 1868) по поводу сказанія объ основаніи Ромуломъ Рима: «Очень сомнительно, чтобы въ дъйствительности когда-либо существовала эта, -- какъ мы её можемъ назвать, -- форма творческаго созданія государства». И для другой формы возникновенія государствъ, совершающейся путемъ «народной организаціи» («Volksorganisation»), Блунчли едва удается привести одинъ лишь примъръ (Исландія); затёмъ онъ переходить къ «земельному захвату» («Landnahme»). «Гораздо чаще бываетъ», говоритъ Влунчли, «что прежде образуется народъ, а затънъ ужъ слъдуетъ завладъніе землей, какъ вторымъ, необходимымъ для существованія государства элементомъ. Эту форму мы можемъ назвать земельнымъ захватомъ (die Landnahme). Она является прежде всего завоеваніемъ населенной страны. Такая форма происхожденія государствъ очень часто встръчается въ исторіи, Этотъ характеръ сказывается въ образованіи еврейскаго государства, затімь значительной части греческихъ (дорическихъ), а также во всъхъ государствахъ, возникшихъ силою оружія германскихъ народовъ на римской провинціальной территоріи и въ славянскихъ земляхъ. Здёсь проявляется военное превосходство того или другого народа надъ жителями завоеванной страны; и, какъ съ одной стороны война производитъ разрушительное дъйствіе, такъ съ другой — въ ней обнаруживается и нъкоторая положительная, извъстнымъ образомъ созидающая государства сила. Государственные аттрибуты подчиненія и челов'вческаго властвованія выростають во время войны, и воть победоносный народъ съ большимъ успъхомъ основываетъ новое государство въ покоренной странъ. Возникшія такимъ образомъ государства на первыхъ порахъ своего существованія, кром'є внішних несогласій, должны преодоліть большія внутреннія трудности: если даже вооруженная борьба и не возобновляется, то все-таки обыкновенно начинается внутренняядуховная и культурная — борьба между народомъ-завоевателемъ н пародомъ-покореннымъ, и длится она до тъхъ поръ, пока не произойдеть полное политическое единство смешанной націи.

Д. Завоеваніе, несмотря на то, что оно проявляется въ форм'в насилія, издавна у вс'яхъ народовъ считалось источникомъ государственнаго права, и слова Александра Великаго, — что поб'єдитель даетъ законы, а поб'єжденный ихъ принимаетъ, — им'єютъ значеніе еще и въ наши дни».

Въ этомъ изложении у Блунчли лишь терминологія нъсколько не-

определенна и отчасти неправильна. А именно, когда почтенный государствовъдъ говоритъ объ «образовани народа» и утверждаетъ. что оно предшествуетъ «земельному захвату», то тутъ онъ смѣшиваеть два понятія—племени и народа. Въдь до «земельнаго захвата» ны имжемъ дело лишь съ догосударственнымъ племенемъ, такъ какъ безъ опредъленнаго мъстопребыванія, безъ территоріи не можеть быть никакого государства. Самый же «земельный захвать» Влунчли совершенно върно изображаетъ, какъ «завоевание населенной страны». Итакъ гораздо правильнее было бы называть «народомъ» лишь то цёлое, которое возникаеть изъ племени-завоевателя и «жителей» покоренной страны и составляеть государство. А Блунчли, съ нашей точки зрвнія, совершенно неправильно называеть покорителей «народомъ-завоевателемъ», а завоеванныхъ---«народомъ-покореннымъ» и такимъ образомъ допускаетъ возникновение государства изъ двухъ народовъ, что, безъ сомненія, неверно. Въ противоположность къ борющимся другъ съ другомъ «народамъ» одного государства (мы это называемъ внутренней борьбой племенъ одного народа), Влунчли примъняетъ къ образовавшемуся затъмъ изъ этихъ народовъ цълому названіе «полнаго политическаго единства всей на ціп». Касаясь этого последняго термина, нельзя не признать правильнымъ тотъ взглядъ, что «вполнъ объединенный политически» народъ, слъдовательно, по окончании всякой внутренней племенной борьбы, становится націей. Въ следующихъ отделахъ, перейдя къ понятіямь о племени, народ'є и націи, мы постараемся разс'єять царящую въ данной области неопредбленность, и по крайней мъръ для государствовъдънія выяснить и установить эти понятія разъ навсегда.

 Уто происхождение государствъ путемъ завоевания и подчиненія реально и имбеть за собой историческую правду, другіе же способы возникновенія ихъ являются лишь логическими конструкціями, въ этомъ можно убъдиться также изъ слъдующаго обстоятельства: только въ отношени къ завоевательному происхождению государствъ ученые ссылаются на исторію и такимъ образомъ признають его исторически достовърнымъ, а прочіе способы возникновенія, какъ будто очевидные сами по себъ, допускаются безъ историческихъ доказательствъ. Однако эта очевидность есть лишь свойственная человъческому мышленію способность къ конструкціямъ, -- спесобность, не предполагающая еще никакой реальности и достовърности. Такъ, напр. Юсти (Justi) приводить различные способы происхожденія государствъ (1) Изъ отцовской домашней власти и авторитета главы семьи; 2) вследствіе уваженія и вліянія, которых вкто-нибудь достигалъ въ обществъ; 3) вслъдствіе обученія людей вещамъ, способствующимъ болъе удобному существованію». При этихъ первыхъ трехъ способахъ происхожденія государствъ Юсти не приводить никакого указанія на мсторію и ни одпимъ словомъ даже не намекаетъ на дъйствительность такихъ предположеній. Между тъмъ, говоря 4) объ «основателяхъ новыхъ колоній», объ основателяхъ, которые «тыль самымъ создавали и государства», разсказывая при этомъ, какъ «предводители переселявшихся народовъ или колонистовъ, если ихъ предпріятіе имѣло счастливый исходъ, становились всегда также и оспователями новыхъ государствъ», —Юсти прибавляетъ: «Исторія съ древнѣйшихъ временъ и до конца великаго переселенія народовъ такъ обильна подобными прииѣрами, что въ данномъ вопросѣ весьма неумѣстно было бы ссылаться на какой-нибудь одинъ особенный случай» (Justi—«Natur und Wesen der Staaten» 1760, р. 26). Послѣднія слова впол іѣ справедливы; а при первыхъ трехъ способахъ возникновенія государствъ Юсти долженъ былъ пройти молчаніемъ подобныя ясныя указанія. Конечно, ему, какъ и многимъ его предшественникамъ и поэтому не требующими никакого историческаго доказательства,—«очевидными», такъ какъ они логически легко конструировались!

с) Нъменкие государствовъды и философы XVIII стольтия, выступая противъ господствовавшаго тогда естественноправового ученія о «государственномъ договоръ» («Staatsvertrag») и затъмъ противъ contrat social Руссо, —смёло выражали свой взглядъ о насильственномъ основанім государствъ. Такъ, напр. Вемеръ (Böhmer) въ своемъ — «Introductio in ius publicum» (1709) говорить: «растит aliquod expressum antecedens imperium, vix fingi potest... denique regnorum praecipuorum ortus et incrementa perlustrans vim et latrocinia potentiae initia fuisse apparebit». А философъ Тифтрункъ (Tieftrunk), отклоняя теорію «государственнаго договора», разсуждаеть следующимь образомь: «Изъ природы дикихъ людей, наоборогъ, следуетъ заключить, что они объединялись не путемъ договоровъ или правовыхъ основаній, но подъ вліяніемъ насилія» («Philosophische Untersuchungen über das Privat- und öffentliche Recht», 1799). Одинъ изъ творцовъ «общаго государственнаго права», А. Л. Шлецеръ (A. L. Schlözer) пишетъ: «Вольшая часть государствъ основана принудительно. Принужденіе предполагаетъ войну, а война-предводителя. Предводитель остается пачальникомъ и въ мирное время; онъ становится сульей или предсъдателенъ суда (Justizpräsident)» («Allg. Staatsrecht u. Staatsverfassungslehre». Götting. 1793, S. 137). Даже и нъмецкій политическій историкъ Вайцъ (Waitz) въ одномъ м'єсть говорить, что «не мирные переговоры и не договоръ, но насиліе и война создавали великія державы» («Deutsche Verfassungsgeschichte» 1, 344). Впрочемъ, кажется, Вайцъ относитъ это лишь къ «великимъ» державамъ, такъ какъ въ другомъ мъсть онъ допускаетъ, что «народъ и государство» «выростають изъ семьи» (1. с. I, 49). Первый взглядъ Вайца подтверждается многочисленными, помъщенными въ его сочинении историческими примърами; а въ подкръпление другой своей теоріи, трактующей о происхожденіи государства изъ семьи, нашъ ученый историкъ ве можетъ привести ни одного примъра и вынужденъ сознаться, что «этотъ переходъ ускользаетъ отъ историческаго наблюденія, такъ какъ, когда начинается исторія, то онъ

является уже законченнымъ». Что данный «переходъ отъ семьи къ тосударству» не поддается историческому изследованію,—съ этимъ охотно можно согласиться, такъ какъ подобной метаморфозы н и-когда и нигдё нельзя встретить; но къ этому мы еще вернемся впоследствіи. (По данному вопросу см. мон—«Rechtstaat und Socialismus» S. 87, «Grundriss der Sociologie» S. 106 ff. и статью «Familie» въ моихъ «Sociologische Essays» 1898).

Справедливо заивчаетъ Германъ Шульце, что «общее въ древнія времена распространеніе монархической формы правленія бросаеть яркій світь на происхожденіе государствь; відь монархія является неизбіжнымъ послідствіемъ похода и завоеванія» («Einl.

in's deutsche Staatsrecht» 1867, S. 191).

d) Выступающая во всѣхъ государствахъ противоположность между властвующими и подвластными заставила многихъ государствовъдовъ принять теорію насильственнаго происхожденія государствъ, такъ какъ они правильно разсуждали, что подчинение произошло, конечно, не добровольно. Теперь интересно, къ какимъ натянутымъ и почти мистическимъ концепціямъ приб'вгаеть—въ другихъ отношеніяхъ столь разсудительный и глубокомысленный-Шлейериахерь-для того, чтобы объяснить эти, существующие въ каждомъ государствъ контрасты, не исходя изъ акта насилія. И онъ сущность государства видить въ «противоположности между правительствомъ и подвластными». «Гдв это существуеть, тамъ есть государство—и наоборотъ». («Lehre vom Staat», herausg. v. Brandis, Berl. 1845, S. 3). Вполнъ согласно съ этимъ взглядомъ (въ своемъ трактатъ о поняти различныхъ формъ правленія, вышедшемъ въ Берлинъ въ 1814 г.) Шлейермахеръ ставитъ происхождение государствъ въ зависимость отъ возникновенія данной противоположности; однакоже вивсто того, чтобы выяснить эгу последнюю сообразно съ природой предмета и,-что единственно правильно, - на основанія факта завоеванія, — вм'єсто этого вотъ какъ пытается Шлейермахеръ объяснить подивченную противоположность: онъ допускаетъ, что \«готовая къ возникновенію государства масса» нодвергается такому «толчку, за которымъ следуетъ политическое пробуждение», вследствіе чего и развивается замівчаемая воздів «противоположность между правительствомъ и подвластными». При этомъ онъ считаетъ возможными два случая. Если такой толчокъ затрагиваетъ всю народную массу, тогда эта противоположность «сливается въ каждомъ гражданинъ» (wird jener Gegensatz «in jedem Bürger ganz sein»), благодаря чему создается демократія. «Въ другомъ случав, если однородная и въ общемъ одинаково подготовленная къ возникновенію государства масса перавном врно подвергается образующему государство толчку, тогда можеть найтись одна или нёсколько личностей, которыхъ этотъ толчекъ преимущественно и коснется». Какимъ же образомъ происходитъ такой мистическій прицессъ, въ этомъ, конечно, не даеть себъ яснаго отчета и самъ Шлейермахеръ; и, пытаясь выяснить себ'в данное положение, онъ почти безсознательно попадаеть

на единственно правильное объяснение происхождения государствъ, но не достаточно глубоко въ него вникаетъ. «Что политическое сознаніе такой массы», - продолжаеть онь въ заключеніе къ вышесказанному, --«сосредоточивается лишь въ одной личности, --это, конечно, едва ли можно представить себъ иначе, какъ слъдующимъ образомъ: въ извъстный моментъ эта личность, благодаря своимъ дъяніямъ и таланту, пріобрътаетъ особенное вліяніе, и толпа чувствуєть въ ней потребность; или же это можеть быть иноземець, который, будучи еще изъ-дому (vom Hause her) развитымъ, занесенъ въ необразованную, но все-же накоторыма образома приготовленную ка возникновенію государства массу; такъ вёдь считають, что многія государства образованы, прежде всего благодаря подобнымъ пришельцамъ». Эту последнюю мысль Шлейермахерь не развиваеть далее, хотя онъ имель бы на это достаточное основание, такъ какъ ему приходится иризнаться, что «еще трудние было бы вообразить себи политическое сознаніе развивающимся сразу во многихъ личностяхъ», а поэтому казалось бы очень умъстнымъ тутъ допустить, что и эти «многіе» уже «изъ-дому» одарены политическимъ сознаніемъ! Тѣмъ не менѣе въ дальнейшемъ изложени своего трактата онъ говоритъ о «властвующимъ и подчиненныхъ племенахъ» (S. 278). Во всякомъ случаѣ Шлейериахеръ служитъ примъромъ того, къ какимъ вычурнымъ концепціямъ должны прибъгать, когда не обращають вниманія на предшествующее завоевание и покорение и не хотять этимъ объяснить тоть факть, что во всёхъ государствахъ искони существовали «властвующія и подчиненныя племена».

#### § 15.

# Теорія мирнаго происхожденія государствъ.

Стоящіе за другой (не насильственный) способъ возникновенія государствъ не обосновывають его историческими доводами, но удаляются въ доисторическую эру, чтобы тамъ пустить въ ходъ свои гипотезы.

Во всякомъ случав, если ужъ дълать доисторическія времена сферой научнаго разсужденія, — то гораздо естественные было бы вносить сюда лишь такін положенія, аналогичныя которымъ встрычаются въ исторіи, а не такія, какихъ мы нигды и никогда не находимъ въ историческую эпоху.

Почему же большая часть юристовъ и государствовъдовъ допускаетъ постепенное и медленное, мирное и спокойное развитие государства изъ семьи и общины и охотиве опирается на шаткія гипотезы, чёмъ на тё историческіе факты, съ которыми связано основаніе государствъ? Почему данные ученые охотнѣе смотрятъ на возникновеніе государствъ, какъ на великія дѣянія выдающихся миническихъ мудрецовъ и героевъ, или даже какъ на произведеніе свободнаго соглашенія и договора между всѣми членами государства,—а не хотятъ признать, что эти, столь благодѣтельныя для человѣчества соціальныя организаціи, вытекая изъ насильственнаго столкновенія враждебныхъ этническихъ элементовъ, основаны благодаря грубому превосходству силы?

Причина такого страннаго пріема у большинства философовъ права заключалась въ слѣдующемъ.

Согласно съ господствовавшимъ нѣкогда въ этой наукѣ стремленіемъ выводить право и государство изъ высшей идеи, изъ этическаго принципа, — согласно этому создалась такая логическая неизбѣжность: человѣку, какъ осуществителю этой высшей идеи, надлежитъ прежде всего создать право, а затѣмъ уже для защиты даннаго права—осповать государство.

И вотъ такимъ образомъ система легко была построена. Однако и впослъдствіи эту, основанную на иде в ирава систему не могли ниспровергнуть, хотя и было признано, что люди, воображаемые исполнителями этой идеи, въ самый же моментъ основанія государствъ такъ сильно противъ нея грѣшили.

Итакъ въ угоду этой системъ нужно было создать гипотезу "правового" происхожденія государства, а всякое историческое, "неправовое" основаніе государствъ—заклеймить, какъ "исключеніе" изъ общаго правила (а).

а) Полагали, что надъ теоріей завоевательнаго происхожденія государствь, какъ надъ лишеннымъ «этической» основы «матеріалистическимъ» ученіемъ, слёдуетъ произнести обвинительный приговоръ; и думали, что идея права и добра обязываетъ насъ принять мирный, «разумный» способъ происхожденія государствъ. Такое отверженіе завоевательной теоріи неправильно. Разсмотримъ же это дѣло поближе. Что коренится въ природѣ человѣка, что твердо въ ней установлено,—то слѣдуетъ признать и соотвѣтствующимъ «высшей волѣ», «вѣчному закону» и имѣющимъ разумную цѣль. И вотъ страсть къ завоеванію (Eroberungssucht) является такой, глубоко коренящейся въ человѣческой природѣ наклонностью; это —проявляющаяся въ человѣческой природѣ наклонностью; это —проявляющаяся въ человѣкъ естественная сила,—и, что онъ подъ вліяніемъ ея дѣлаетъ, то очевидно должно соотвѣтствовать высшей волѣ, высшему закону и должно служить разумной цѣли.

И проявление этой естественной силы нельзя называть безнрав-

ственнымъ—уже на томъ основаніи, что подъ катсгорію нравственности вовсе не подходять тѣ историческіе факты, которые совершаются благодаря элементарной силѣ. Подобные факты никакъ не могуть быть выставляемы па судъ человѣческихъ установленій. И было бы въ высшей степени пенаучно, еслибы,—виѣсто тщательнаго изслѣдованія дѣйствительности,—вздумали сознательно искажать эти факты въ угоду не имѣющимъ самостоятельнаго значенія «идеямъ».

# § 16.

## Теологическія и раціоналистическія теоріи.

Для стоящихъ на теологической точкѣ зрѣнія юристовъ и государствовѣдовъ имѣло значеніе еще другого рода соображеніе. А именно,—они разсматривали государство, какъ божественное установленіе. И вотъ, неужели же Богъ для того, чтобы водворить на землѣ свое произведеніе, долженъ былъ пользоваться превосходствомъ силы? Какимъ образомъ грубость и насиліе могли бы дать столь благодѣтельные результаты? и какъ можно согласиться съ тѣмъ, что прогрессъ и цивилизація должны санкціопировать прошлый актъварварства? (а)

У раціоналистическихъ философовъ права, наоборотъ, ръшающее значение имълъ ихъ взглядъ на человъческую "свободу". И воть государство для того, чтобы оно имъло нравственную силу, должно быть разсматриваемо, какъ продуктъ сознательной дъятельности духовно-свободнаго человъка. Въдь то лишь можетъ имъть правственную цённость, что вполнъ свободно создаетъ человъкъ. И, еслибы государство, при всъхъ его благотворныхъ проявленіяхъ, существовапіемъ своимъ было обязано какимъ-то инстинктивнымъ, грубымъ, насильственнымъ дъйствіямъ, направленнымъ первоначально къ совершенно иной цели, тогда осталась бы человьческая "свобода"? Еслибы государство, величайшее произведеніе человъка на земль, это первое условіе всякой культуры, еслибы оно вытекало не изъ сознательно направленной на это свободной человъческой дъятельности, еслибы государство возникало подъ вліяніемъ естественной необходимости, подъ вліяніемъ естественнаго закона, господствующаго надъ этой свободной двятельностью, — тогда нечего было бы и думать о томъ, какой цели государство должно служить, такъ какъ и цель его въ такомъ случавбыла бы скрыта въ темномъ лонѣ силъ природы и не могла бы быть выяснена изъ сознательнаго намѣренія тѣхъ, которые его основали.

а) Число защитниковъ теологическаго взгляда на государство—
легіонъ; это—то именно воззрѣніе, которое перенято христіанствомъ
отъ евреевъ, и адентами котораго, само собой разумѣется, являлись
всѣ отцы церкви и затѣмъ всѣ духовные писатели. Впрочемъ, нужно
отмѣтить, что въ XIX столѣтіи былъ и весьма значительный свѣтскій защитникъ даннаго направленія, «семитъ» ІІІ таль (1802—
1861). (J. Stahl—«Die Philosophie des Rechts auf der Grundlage christlicher Weltanschuung», 3. Aufl., 1854—1856). Юнкеры
прусской верхней палаты имѣли въ, немъ ръянаго вожака; такой пригодился бы имъ и теперь. Вѣдь теологическое ученіе о государствѣ
всегда хорошо уживалось съ феодальнымъ строемъ.)

## § 17.

## Опровержение вышеизложенныхъ теорій.

Кого не интересуетъ дъйствительность и кто удовлетворяется построеніемъ идеальныхъ системъ, тотъ, пожалуй, и можетъ выводить государство изъ идеи права. Но дъйствительность и исторія человъчества не знаютъ такого отвлеченнаго происхожденія государства. Намъреніе основателей государствъ инкогда не было направлено на высшія цъли, но лишь на удовлетвореніе человъческихъ потребностей могущества и собственнаго благосостоянія. А право возникло лишь въ государствъ, и правовая идея, — такъ глубоко запечатлъвшаяся теперь у насъ, прирожденныхъ членахъ государственнаго общенія, — не была еще извъстна основателямъ государствъ; у нихъ были лишь—сознаніе силы, жажда власти и стремленіе къ собственному благополучію. Итакъ, конечно, идею права можно выводить изъ государства, но не наобороть—не государство изъ идеи права, не предыдущее изъ послъдующаго.

Если смотрѣть на государство, какъ на божественное установленіе, — то туть создается такое воззрѣніе, на которомъ очень легко сойдутся и философъ и мыслящій теологь, конечно въ томъ случаѣ, если они не буквоѣды-педанты. Философъ охотно согласится со слѣдующимъ разсужденіемъ: если идея основать государство не лежала въ сознаніи племени-завоевателя, покорившаго чужую страну и ея населеніе, и, если съ другой стороны нельзя

допустить, что основаніе государствъ есть дёло слёпого случая,—то, оставаясь послёдовательнымъ, придется признать высшую силу, руководящую исторіей. Съ другой же стороны и мыслящій теологь охотно согласится съ тёмъ, что "божественное устройство" государства не нужно понимать въ томъ смыслё, будто бы Богъ лично установилъ государственную организацію.

Если же философъ и теологъ сходятся между собой относительно смысла идеи о "божественномъ устройствъ" государства, въ такомъ случать божественность эта не можетъ ужъ служить помъхой для допущенія насильственнаго, завоевательнаго происхожденія государствъ. Втак одно изъ двухъ: или пришлось бы отрицать существованіе божественнаго Провидтия, какъ какой-то высшей силы, проявляющейся въ исторіи; или же слъдуетъ признать, что Провидтие это, для осуществленія въ исторіи человтчества своихъ предначертаній или высшихъ идей, постоянно пользуется насильственными средствами, — войнами и опустошеніями. Если принять это послъднее, тогда ужъ безпрепятственно можно признать, что при всемъ своемъ "божественномъ устройствъ" государство возникаетъ изъ борьбы, войнъ, насилій и опустошеній.

Наконецъ, что касается до "свободы", а именно до нравственной человъческой свободы, то, — со времени прекраснаго изреченія поэта: "Человъкъ свободенъ, хотя бы даже онъ въ цъпяхъ родился", — съ тъхъ поръ значеніе ея уже сильно измънилось. Теперь извъстно, что даже нравственная свобода человъка имъетъ тъсныя границы; извъстно, что весьма незначителенъ тотъ кругъ, гдъ эта свобода, повидимому, можетъ дъйствовать; извъстно, что историческая сфера, въ которой движется государственная жизнь, изолирована отъ произвола людей и лежитъ высоко надъ сферой человъческой свободы (а).

И воть теперь признаніе этого приводить къ слёдующему положенію: "Государство является естественнымъ произведеніемъ мы встрёчаемся не въ однёхъ лишь матеріалистическихъ школахъ; нёть, его повторяють даже такіе философы, которые съ матеріализмомъ и съ выводами естествознанія не желають имёть ничего общего. Но въ ихъ устахъ это положеніе означаеть лишь, что на происхожденіе государствъ ни въ коемъ случав нельзя смотрёть, какъ на продукть человёческой свободы (b).

а) Въ противоположность теологическому направленію, представляющему государство божественнымъ произведениемъ, Максъ Зейдель («Grundzüge des allgem. Staatsrechts». 1873) подагаеть. что оно должно быть «не чёмъ инымъ, какъ продуктомъ человеческой воли»; но въдь это не върно. Ужъ болъе правильный взглядъ на вещи можно найти у историка Георга Ландау («Die Territorien». 1854, S. 111). Онъ говорить: «Всв древнъёшія государственныя организаціи возникли не изъ человъческаго произвола, не благодаря организаціоннымъ эдиктамъ, какъ это теперь бываетъ; нётъ, напротивъ того, -словно дерево изъ зерна, зароненнаго въ нъдра вемли, - такъ и онъ выросли въ силу извъстной необходиности, въ силу пензывнныхъ, самой природой данныхъ законовъ»... Конечно, Ландау лишь чувствуетъ истину и выражаеть ее иносказательно. Д'виствительный же ходъ событій, им'ввшій м'всто и при возникновеніи «древнъйшихъ государственныхъ организацій», раскрывается передъ нами лишь благодаря соціологическому пониманію происхожденія го-

b) Совершенно върно замъчаетъ Г. А. Цахаріэ (Н. А. Zachariä—«Deutsches Staatsrecht», S. 64): «Взглядъ на государство, просто какъ на естественное произведеніе, ничего еще не выражаетъ и не согласуется съ разумнымъ пониманіемъ...». Такого «разумнаго пониманія» («vernünftige Erkenntniss») не могли достигнуть ни раціоналисты, ни историческая школа; лишь соціологическая наука о государствъ добивается этого: въдь только соціологія выясняетъ, какимъ образомъ государство, какъ естественное произведеніе, вступаетъ въ жизнь изъ естественно-необходимой борьбы разнород-

ныхъ этническихъ элементовъ.

#### § 18.

## Смыслъ теорій о происхожденіи государствъ.

Формулировка взгляда на происхожденіе государствъ оказываеть значительное вліяніе на всю государственную науку. Если бы въ актѣ происхожденія заключалась и цѣль государства, — тогда научное опредѣленіе этого происхожденія было бы вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ и окончательнымъ разрѣшеніемъ вопроса относительно цѣли (а). Къ установленію способа происхожденія государствъ съ давнихъ поръ стремились два направленія — историческое и философское. Для историческаго было доступно лишь незначительное число государствъ; философское же будто бы являлось примѣнимымъ ко всѣмъ возможнымъ, существующимъ и нѣкогда существовавшимъ государствамъ. Что же было дальше? Фи-

лософскій методъ бросаль историческому упреки въ томъ, что онъ ссылается лишь на немногіе историческіе "исключительные случаи" и тъмъ унижаетъ общее правило, будто бы добытое философскимъ методомъ съ помощью отвлеченнаго мышленія. Но воть развитіе данныхъ методовъ привело къ тому, что историческій, идя рука объ руку съ огромнымъ прогрессомъ историческихъ изслъдованій, пріобръталь для обоснованія своихъ положеній новые, все болье и болье убъдительные аргументы, обнималь все болье содержательный и болье обширный матеріаль; а между тымь ныкогда заманчивые выводы философскаго метода, — чъмъ дальше, тъмъ больше должны были оказываться простымъ самообманомъ. Затъмъ историческій методъ неожиданно пріобръль союзниковъ въ натуралистическихъ и антропологическихъ открытіяхъ и въ наблюденіяхъ надъ примитивнымъ общественнымъ состояніемъ новооткрытыхъ странъ, — и эти союзники историческаго метода въ то же самое время явились врагами для философскаго. Итакъ въ данной области историческій методъ остался побъдителемъ, и ученіе о цъли государства теперь уже не можеть опираться ни на предначертаніе основателей, ни на мнимый "первоначальный договоръ" между участниками государственнаго общенія, ни на т. под.; напротивъ того, --- ученіе это должно гармонировать съ результатами соціологическаго изслідованія относительно происхожденія государствъ.

а) Ученіе о «ціли государства» образовало постоянную рубрику во всъхъ учебникахъ и системахъ государственнаго права. При этомъ ученые,—сознательно или невольно,—придерживались той же тактики, какъ и при постановкѣ опредѣленій государства. Они выдумывали или предполагали основание государства, предпринятое съ сознательнымъ намъреніемъ, и добивались построенія одной или нъсколькихъ, совершенно определенных государственных цёлей, - сюда относятся, напр. гарантія правъ личности, обезпеченіе собствени сти и свободы, реализація правовыхъ идей и т. д. Тутъ, сообразно своему партійному положению, ученые могли требовать отъ государства, чтобы это последнее, согласно поставленнымъ ему целямъ, охраняло свободу личности или защищало собственность и т. под. Такія тенденців, правда, похвальны, но безпристрастная наука столько же можеть знать о цёли государства, какъ и о цёли всей вселенной. Теологическіе взгляды не могутъ быть научно обоснованы. Такъ какъ государство вовсе не является сознательнымъ и свободнымъ человъческимъ произведеніемъ, то при основаніи его люди не могли ему поставить никакой цъли. Завоеватели, основавшіе государство, могли преслъдовать исключительно лишь цёль обезпеченія себ'є жизненных условій

на счетъ порабощеннаго населенія; да и до сихъ поръ господствующіе классы стремятся къ тому же. Однако это вовсе не цёль государства. Конечно, теперь ужъ народы требують, чтобы государство. т. е. признаваемое ими правительство, стремилось къ выполненію такихъ опредъленныхъ задачъ, какъ поддержание общественнаго благосостоянія, охрана права, свободы личности и т. д. И въ этомъ отношенім могуть говорить о ціляхь, преслідуемыхь «государствами». Д'виствительно, правительства современныхъ государствъ ставятъ себъ тенерь различныя задачи, къ выполненію которыхъ ихъ понуждаютъ болье вліятельные народные классы. А гдв народъ еще не имбеть никакой силы и никакого вліянія, тамъ, конечно, абсолютный властелинъ преследуеть лишь свою цёль могущества, содержить огромную армію и увеличиваеть флоть. Но это вовсе не цёль государства, хотя самосохраненіе, несомнённо, слёдуетъ признать высшею его целью. Соображение же, что государство въ своемъ историческомъ развити выполняло на самомъ дълъ совершенно иныя задачи, чъмъ ть, какія могли быть вложены въ эгоистическія предпачертавія основателей, наводить на такую мысль: не стремится ли и теперь государство, какъ естественное явленіе (Naturerscheinung),-независимо отъ эгоистическихъ намереній властвующихъ и подвластныхъ, и выше всёхъ этихъ мелочныхъ побужденій, -- не стремится ли оно къ выполненію таких задачь, о которых государствов дамь ничего и не грезится? Подобныя мысле часто выражаются въ новъйшее время по аналогіи съ теоріей Дарвина объ естественномъ подборѣ при борьбѣ за существованіе, а именно въ томъ смысль, что ведомая въ государствъ соціальная борьба имъетъ своею пълью выборъ дучшихъ элементовъ. Согласиться съ данными выслями, -- это значить признать государство и всю его классовую организацію и классовую борьбу однимъ лишь средствомъ въ огромномъ хозяйствъ природы (Wirthschaft der Natur), - средствомъ, при помощи котораго природа стремится къ достижению неизмънныхъ, совершенно внъ государства лежащихъ предвачертаній. Высшею пізью государства тогда было быкакъ можно лучше сыграть свою роль средства въ хозяйствъ природы. Но такое теченіе мыслей относится очевидно уже пе къ области науки о государствъ, а къ естествознанію. (Ср. Otto Ammon-«Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen» 1895 и кром'т того статью «Darwinismus und Sociologie» въ ноихъ «Sociologische Essays», 1898).

#### § 19.

## Примирительная попытка Моля.

Въ своемъ учении о происхождении государства Робертъ Моль пытался примирить между собою два вышеупомянутыхъ

противоположныхъ теченія. Стремленіе это привело его къ допущенію пяти способовъ происхожденія государствъ; а именно, онъ признаеть, —одинъ на-ряду съ другимъ, —всѣ тѣ виды возникновенія государствъ, которые выставлены, какъ историческимъ, такъ и философскимъ методомъ. ("Encyclopädie der Staatswissenschaften" 2. Aufl., S. 90 ff).

Согласно съ философскимъ методомъ Моль признаетъ, что государства могутъ происходить путемъ развитія изъ мелкихъ племень и помъстій, могуть создаваться основателями религій, сильными личностями, а также—возникать въ силу договора (!). А съ историческимъ направленіемъ онъ вынужденъ согласиться въ томъ, что "многія государства возникли силою завоевапія или, иначе говоря, благодаря явному насилію". Однакоже, хотя Моль, при перечисленіи различныхъ способовъ происхожденія государствь, и ділаеть эту уступку историческому пониманію и приводить поддерживаемый этимъ направленіемъ историческій и согласный съ жизненнымъ опытомъ способъ возникновенія государства, --- но, несмотря на это, съ другой стороны, при обсуждении существа различныхъ видовъ происхожденія, ихъ "права" и "правовыхъ последствій", онъ стоитъ на явно-ложной и доктринерской точкъ зрънія. Здъсь Моль впадаеть въ принципіальную ошибку, приравнивая государство къ частноправному установленію, къ частноправному договору, напр. къ браку. По его мненію, для происхожденія государства требуются тъ же условія, какія государственнымъ закономъ предписываются для возникновенія такого договора, какъ напр. бракъ. Но Моль забываетъ, что государство принадлежить къ совершенно иной сферъ человъческихъ отношеній, чёмъ бракъ или какой-нибудь другой частноправный договоръ. Государство относится къ области исторіи, гдъ значеніе имъютъ факты, а не правовыя основы. Итакъ къ происхожденію государства нельзя прикладывать того частноправнаго масштаба, который, конечно, имъетъ свою силу внутри государства, но непримънимъ къ самому государству.

Выдвигаемый Молемъ вопросъ о томъ, — какой способъ происхожденія государства правовой и какой неправовой, — совершенно ошибоченъ. Нѣтъ вѣдь такого судилища, передъ которымъ государство отдавало бы отчетъ относительно своего происхожденія или оправдывало бы себя по законамъ! Поэтому всякое изслѣдованіе правового способа его возникновенія — одно лишь пустое и безпо-

лезное резонерство. Однакоже и Моль вынужденъ признать, что это "отношеніе" (здъсь онъ говорить объ основаніи государства) "можетъ вступать въ жизнь такимъ путемъ, какой нельзя защищать съ точки зрвнія права; и однако, несмотря на это, государство способно служить для пользы и соотвътствуеть даже высшимъ нравственнымъ требованіямъ" ("Encyclopädie", S. 91). Если такъ, -- то какой же смыслъ въ разсуждении относительно правового или неправового происхожденія государствъ? Не лучше ли въ такомъ случав брать государство въ томъ видв, въ какомъ оно выступаеть, какъ соціальное явленіе, и прибъгать къ критикъ лишь относительно того, насколько оно "служить для пользы" и насколько "соотвътствуетъ этимъ высшимъ нравственнымъ требованіямъ"? -- Если должно согласиться, что способъ возникновенія государствъ не оказываетъ никакого вліянія на ихъ "нравственное достоинство"; если неопровержимо то положеніе, что кромѣ "всемірной исторіи", — являющейся въ данномъ случав, какъ-бы "все-мірнымъ судомъ", — не существуетъ никакого другого судилища, передъ которымъ бы государству приходилось оправдываться относительно своего "правового", "неправового" или прямо-таки "насильственнаго" способа происхожденія; если такъ, —то не долженъ ли быль въ такомъ случав Моль совсемъ отказаться отъ этической оцънки происхожденія государства? и не лучше ли ему было бы строить свои разсужденія лишь на историческихъ фактахъ?

Моль не рѣшается стать на эту, чисто историческую точку зрѣнія. Итакъ онъ приводить цѣлый рядъ способовъ происхожденія государствъ; способы эти, конечно, могутъ опираться на философскія положенія, —историческаго же обоснованія для нихъ нигдѣ и никогда не найти.

§ 20.

#### Опроверженіе молевскихъ теорій.

Возможно ли указать какія-нибудь историческія данныя въ пользу того, что государство "незамѣтно", а слѣдовательно и мирно развивается изъ "мелкихъ племенъ и помѣстій"? Ни одинъ историкъ пе подтвердитъ этого перваго молевскаго способа возникновенія государствъ; ни одинъ изъ нихъ и не задумается назвать

такое "незамътное" происхождение государства исторически невозможнымъ.

Удивительно, что въ числѣ другихъ способовъ происхожденія государствъ у Моля вполнѣ серьезно указывается на основаніе ихъ творцами религій, а также на сгруппированіе людей вокругъ какой-нибудь сильной личности. Въ древности, разумѣется, ходили сказанія о подобныхъ основаніяхъ государствъ и имъ вѣрили; и даже великіе и могущественные народы считали за особенную честь выводить происхожденіе своихъ государствъ отъ подобныхъ личностей. Но историкъ не можетъ согласиться съ подобными сказаніями такъ же, какъ и съ той, обыкновенно второй частью ихъ, гдѣ этимъ личностямъ сообщается сверхъестественное, божественное происхожденіе.

Равнымъ образомъ трудно понять, какъ это Моль, несмотря на направленныя противъ него въ данномъ пунктѣ возраженія, упорно держится того миѣнія, что "договорное происхожденіе отдѣльныхъ государствъ неоспоримо". При этомъ однако онъ совершенно не опредѣляетъ, — между кѣмъ же собственно заключается данный договоръ? Если подъ послѣднимъ понимать contrat social Руссо, тогда, конечно, участниками въ немъ являются в съ составляющіе государство индивиды. Исторически же подтвердить подобное возникновеніе государства не въ состояніи ни одинъ государствовѣдъ.

Договорнымъ способомъ происхожденія государствъ очень удобно пользоваться, какъ философскимъ обоснованіемъ соціально-политической тенденціи; если же эту договорную теорію разсмотрѣть съ научно-исторической точки зрѣнія, то она окажется одной лишь утопіей.

Но общій смысль словь Моля, что государство "безспорно можеть происходить и путемь договора", не исключаеть предположенія, что здісь, пожалуй, онь разуміветь не "договорь" участниковь государственнаго общенія, но соглашеніе внішнихь факторовь, —между прочимь постороннихь государствь, которыя вь извістномь "договорь" опреділяють основаніе новаго государства, какь это уже часто ділали напр., великія европейскія державы. Въ пользу договора между участниками государственнаго общенія нельзя найти пикакихь историческихь доказательствь; другой же видь "соглашенія" является уже не чімь инымь, какъ принудительнымь дійствіемь существующихь факторовь силы; подобный

договоръ есть лишь суррогать "явнаго насилія", утонченное выраженіе этого послёдняго—и больше ничего.

Когда Молю справедливо возражають, что "договорное" происхожденіе государства немыслимо, — онъ отвітаеть на это слідующей репликой: ".... різкаго порицанія заслуживаеть смізлость и невъжество тъхъ, которые отваживаются отрицать даже частые (?) примъры основанія государствъ путемъ договора. Достаточно обратить свой взоръ на основание столькихъ съверо-американскихъ государствъ вплоть до новъйшаго времени, на создание самого этого союзнаго государства, на происхождение современнаго швейцарскаго союза и германской имперіи". Этоть последній приведенный Молемъ примъръ ясно показываетъ, что въ его общемъ выраженіи относительно "договорнаго происхожденія государствъ" следуеть иметь въ виду двоякаго рода договоры: во-первыхънастоящій contrat social между участниками государственнаго общенія, и во-вторыхъ-соглашеніе факторовъ, находящихся внъ членовъ этого общенія; роль такихъ факторовъ могуть играть постороннія государства или правительства, путемъ такъ называемаго международнаго договора призывающія къ жизни новое государство. Въдь никто же относительно "новаго германскаго союзнаго государства" не скажеть, что оно возникло путемъ настоящаго государственнаго договора (contrat social) между всеми членами общенія. Это просто-на-просто возникновеніе или върнъе измъненіе союзнаго государственнаго строя путемъ такого международнаго соглашенія, которое опять-таки является не чёмъ инымъ, какъ выраженіемъ могущества сильнъйшаго соискателя и слъдовательно видомъ спокойно произведеннаго политическаго завоеванія.

Правда, въ приведенномъ Молемъ примъръ основанія американскихъ государствъ, ножалуй, можно было бы вообразить себъ настоящій, въ духъ Руссо, государственный договоръ,—но крайней мъръ съ виду тамъ есть нъчто подобное. Однако только съ виду. На самомъ же дълъ, и здъсь сильнъйшіе факторы навязывають свою волю необразованному народу, — навязывають ее въ видъ права и государственнаго строя и совершають соціальное "покореніе" путемъ хитрыхъ, адвокатскихъ уловокъ. Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно прочесть хотя бы одну лишь собственную статью Моля объ основаніи Калифорнійскаго государства. ("Staatsrecht, Völkerrecht und Politik", В. І, S. 511).

Какъ же послѣ этого относиться къ даннымъ четыремъ фило-

софскимъ молевскимъ способамъ происхожденія государствъ? Конечно, ихъ должно отвергнуть, такъ какъ они не имѣютъ подъ собой никакой почвы; и остается принять одинъ лишь историческій способъ, соотвѣтствующій дѣйствительности,—а именно способъ возникновенія государствъ "путемъ завоеванія и вообще явнаго насилія". Но слѣдуетъ помнить, что данное завоеваніе часто можетъ совершаться спокойно и незамѣтно, какъ это доказываютъ вышеупомянутыя американскія, изъ колоній выросшія государства.

Шаткая молевская защита договорной теоріи опровергается въ "Allgemeine Staatslehre" (Giessen 1860) Германна Бишофа. Воть какъ высказывается Бишофъ по поводу этого положенія: "Исторія не можетъ представить намъ ни одного случая, гдѣ бы государство возникало путемъ договора. Примѣры, приводимые обыкновенно въ защиту договорнаго образованія государствъ, указываютъ лишь на извѣстную эмансипацію отъ высшей государственной власти, — сюда относится отдѣленіе Швейцаріи и Сѣверной Америки отъ прежнихъ владыкъ. Отдѣльныя же швейцарскія и сѣверо-американскія государства, собственно говоря, и не являются государствами, такъ какъ они признаютъ надъ собой высшую государственную власть" (а).

а) Конечно, гораздо легче было лишь опровергнуть договорную теорію,—что очень многіе, подобно Г. Бишофу, и дёлали,—легче, чёмъ построить на ея мёстё другую, правильную и научно обоснованную, тёмъ болёе, что передъ «теоріей насилія» ощущали какойто священный страхъ. Этимъ затруднительнымъ положеніемъ и объясняются тё многочисленныя, безсодержательныя теоріи, которыя либо допускаютъ совершенно невозможное, какъ напр. мнимое заключеніе «основного или первоначальнаго договора»,—либо отдёлываются непонятными картинами, различными сравненіями и туманными фразами.

Къ первому направлению мы причисляемъ всѣ тѣ, издавна многочисленные, простирающіеся и до настоящаго времени взгляды, которые допускають происхожденіе государства изъ семьи, совершающееся путемъ постепеннаго разростанія этой послѣдней. Такую теорію предлагаль еще Циперонъ: «Prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis; deinde una domus... id autem est principium urbis et quasi seminarium reipublicae» (De officiis I, 17). Эта идиллія оказывается безсмертной: сотни ученыхъ государствовѣдовъ повторяють ее. И все-таки это выведеніе государства изъ семьи совершенно ошибочно. Оно въ сущности покоится на наивномъ воззрѣнін, живущемъ въ народныхъ сказаніяхъ о созданін рода человѣческаго изъ одной первой пары или первой семьи. Въ «Rassen-kampf» мы разбили это ложное воззрѣніе и ниже еще разъ вернемся къ нему. (См. также мое «Rechtsstaat und Socialismus», S. 87 ff.).

Однимъ изъ выводовъ изъ этого воззрѣнія является слѣдующій взглядъ на вещи: на государство смотрятъ, какъ на большую семью или «товарищество» («Genossenschaft»); при этомъ существующей въ государствъ лѣстницей политическихъ соединеній (общинъ, провинцій и т. под.), а также нѣкоторыми соціальными формами (родами, племенами и т. под.) пользуются для того, чтобы, по мѣрѣ ихъ развитія, раскрывать заманчивую перспективу будущаго «общества, охватывающаго собою все человѣчество» («Menschheits-Gemeinschaft»).

Подобныя бредни имфють, конечно, свой симптоматическій смысль; современный анархизить (ср. Бруно Вилле-Bruno Wille's-«Philosophie der Befreiung», Berlin 1895) дельеть въру въ такое развитіе человъчества. Но государствовъды, претендующіе на строгую паучность, не должны поддерживать эти бредни, - что дълаеть напр. берлинскій профессорь Оттонь Гирке, разводя въ своемъ «Genossenschaftsrecht» (1868) слъдующую фантазію: «Какъ неизмённо впередъ направляется ходъ всемірной исторіи, такъ все величественнъе и величественнъе возносится высокое строеніе тъхъ органическихъ соединеній, которыя, выражаясь во все болже и болже обширныхъ сферахъ, устанавливаютъ связь между всёмъ человёчествомъ, объединяютъ это последнее, несмотря на все его пестрое разнообразіе, и приводять его къ внёшнему проявленію и къ дёятельности. Изъ брачнаго союза, изъ этого высшаго состоянія, котя и не переживающаго отдёльныхъ индивидовъ, — выростаютъ постепенно семьи, роды, племена и народности, общины, государства и союзы государствъ; и для этого развитія нельзя себъ вообразить другого предъла, какъ только то далекое будущее, когда все человъчество замкнется въ единое организованное общество и ясно обнаружится тоть факть, что оно охватываеть части одного и того же огромнаго цвлаго».

Только ложныя воззрѣнія на происхожденіе человѣчества и на образованіе государствъ могуть довести до такихъ бредней о будущемъ. Истина же вотъ въ чемъ:/ человъчество не имъло никакого общаго первоисточника; государство создано насиліемъ; соціальная борьба составляеть государственную жизнь, и государства другь по отношенію къ другу находятся въ непрерывномъ, -- явномъ или скрытомъ, -- военномъ положени.) Хотя на стремленія ко всеобщему миру (Weltfriedensbestrebungen) и можно смотреть, какъ на нечто хорошее, котя въ нихъ и есть извъстный смыслъ, однако въ основаніи ихъ лежатъ неясныя представленія о природь государствъ и о соціальномъ развитіи. Разумныя же цивилизаціонныя стремленія могуть направляться лишь къ тому, чтобы внутри государства удерживать соціальную борьбу въ предёлахъ все болёе и болёе совершенствующагося правопорядка, а также, чтобы съ помощью соотвътствующихъ установленій внутри изв'єстной системы государствь, принадлежащихь къ одному и тому же культурному міру, дёлать невозможнымъ для Общее государствен. право.

отдёльныхъ властелиновъ веденіе войнъ изъ-за мелочнаго честолюбія

или просто вследствие династической жажды власти.

Ковтором у изъ двухъ выше указанныхъ направленій, которое за символами и туманными фразами скрываетъ дъйствительныя событія, имъвшія мъсто при первоначальномъ основаніи государствъ, принадлежатъ вст приверженцы «органической» школы. По этому вопросу они высказываются приблизительно такъ же, какъ и Георгъ Вайцъ: «Государство выростаетъ органически, какъ организмъ...; оно не естественный, но этическій организмъ» («Grundzüge der Politik», 1862, I Cap.). Что же выражаютъ эти фразы? Онт въ крайнемъ случать лишь показываютъ, что государство не является продуктомъ человтческаго произвола,—положительнаго же объясненія происхожденія государствъ не даютъ.

#### § 21.

# "Правовая основа" государства.

Кром'в вопроса относительно происхожденія государствъ, -- подъ чёмъ мы можемъ разумёть лишь дёйствительно историческое происхожденіе, — кром'в этого у государствов'в довь большую роль играеть также и вопросъ о правовой основъ (Rechtsgrund) государства. Мы уже говорили и еще ниже упомянемъ о томъ, что вопросъ о правовой основъ государствъ является совершенно празднымъ. Ни передъ какимъ судилищемъ государство не должно оправдывать свое происхождение, и выставление его на такой судъ простая забава. И правильно замечаеть Цэпфль ("Grundsätze des allg. u. deutsch. Staatsrechtes" I, 52), что вопросъ относительно правовой основы, какъ бы о немъ ни думали, "совершенно неясенъ и ошибоченъ", "такъ какъ происхождение вещи разумно можеть быть мыслимо лишь въ томъ видь, въ какомъ оно является въ дъйствительности". Затъмъ онъ здъсь допускаетъ только слъдующіе два вопроса, — а именно, во-первыхъ — о дійствительномъ, историческомъ происхождении государствъ, и во-вторыхъ-о разумномъ оправданіи ихъ существованія (Dasein).

Остановившись на первомъ вопросѣ, Цэпфль въ извѣстномъ отношеніи правидьно разсуждаетъ, что государство "появляется лишь при существованіи о сѣдлой народности" (S. 55). Осѣдлость или вѣрнѣе заселеніе опредѣленной мѣстности мы также считаемъ необходимымъ условіемъ для возникновенія государствъ. "Теорія превосходства силъ", говоритъ дальше Цэпфль, "имѣетъ за собою то

преимущество, что дъйствительно очень многія государства произошли изъ превосходства или отдёльныхъ личностей, или племенъ, или одной народности надъ другими" (S. 57). А въ теоріи патріархальнаго происхожденія государства онъ усматриваеть "стремленіе ввести нравственное основание для оправдания силы". "И нельзя отрицать", разсуждаетъ Цэпфль, "что этимъ путемъ (при помощи патріархальной теоріи) открывается очень симпатичный взглядъ на отношеніе государя къ своему народу, — туть за властвующимъ признается уже даже обязанность править въ извъстномъ народномъ интересъ. Патріархальная теорія является какъ бы облагороженной теоріей превосходства силь, такъ какъ здёсь къ могуществу, для разумнаго его примъненія, присоединяется идея нравственной обязанности". Однако во всъхъ этихъ прекрасныхъ изреченіяхъ Цэпфля проглядываетъ взглядъ на патріархальную теорію, какъ на неисторическую и фантастическую. И въ другомъ мъстъ онъ (не безъ ироніи) выставляеть двусмысленность данной теоріи съ монархической точки зрвнія: "Затьмь эта именно аналогія между отцовской властью и монархіей могла бы привести къ крайне сомнительнымъ выводамъ и, будучи развита последовательно, довела бы до ошибочнаго предположенія, --- будто-бы единовластіе годится только для несовершеннолътняго народа (unmündiges Volk), достигшій же совершеннольтія выростаеть изь этой формы правленія".

Обоснованіе государства путемъ "патримоніальнаго принципа", т. е. путемъ взгляда на территорію, какъ на собственность государя, Цэпфль признаеть только "фактическимъ, а не правовымъ" (S. 61). "Кромъ того", продолжаетъ онъ, "завладъніе государственной территоріей всегда предполагаеть изв'єстную силу; а поэтому и патримоніальный принципъ, разсматриваемый философски, является нечёмъ инымъ, какъ только следствіемъ и одностороннимъ развитіемъ теорін превосходства силь". Послѣ тщательнаго изслѣдованія этихъ различныхъ теорій относительно происхожденія и "правовой основы" государства Цэпфль приходить къ следующему заключенію: "метафизическая основа государственной власти заключается въея разумности; историческимъ же основаніемъ для ея приствій служить свойственная ей сила" (S. 73). Но тутъ следуетъ еще заметить, что никакая государственная власть въ мір'в не заботится о своей метафизической основъ и не имъетъ надобности отдавать кому-либо въ этомъ отчетъ. Такимъ образомъ остается одна лишь, какъ выражается Цэпфль, "историческая основа" государственной власти, т. е. "свойственная ей сила" (a).

а) У прежнихъ государствовъдовъ вопросъ относительно «правовой основы» государства по большей части соединялся съ вопросомъ объ его происхожденіи. Къ договорной теоріи, конечно, возможно пріурочить доказательство правовой основы государства. А тъ, которые отвергнули данную теорію, перенесли правовую основу на образъ государственной дъятельности. Воть что говорить напр. Германнъ Бишофъ: «Правовая основа государственной власти можетъ заключаться только въ разумно-правственной цёли ея существованія. Цёлью же государственной власти является служение божественнымъ ндеямъ, сознаніе которыхъ врожденно челов ку, -- идеямъ права, доброжелательности (Wohlwollen), совершенствованія и духовной, божественной чистоты» (1. с., S. 153). Въ корий этого заявленія лежить похвальная тенденція побуждать государственную власть къ гуманнымъ пріемамъ, а то въдь иначе эта власть должна была бы лишиться своей «правовой основы». Но такая аргументація, опирающаяся на «божественныя идеи, сознаніе которыхъ врождено челов ку», не выдерживаеть научной критики, такъ какъ научнымъ путемъ нельзя установить ничего положительнаго относительно того, -- что такое «божественныя идеи»?—что такое «идея права»?—«совершенствованія»? и т. под.

Впрочемъ, въ послъднее время уже нъсколько замолкии относительно «правовой основы» государства, а вижсто этого особенно настойчиво сталь возбуждаться государствоведами-юристами вопрось о «правовой природъ» («rechtliche Natur») отдъльныхъ государствъ. Если подъ этимъ разумъть форму устройства (Verfassungsform) отдъльныхъ государствъ, то тутъ нечего возражать. Сомнителенъ лишь методъ, путемъ котораго произвольно, а priori создаютъ «правовую природу» даннаго государства, а затъмъ на основаніи этихъ произвольных предначертаній требують оть государства, чтобы оно сообразовалось съ опредъленной «правовой природой», юридически ему навязанной. Такимъ методомъ въ последнее время пользовались государствовъды-«юристы» («juristische» Staatsrechtslehrer), какъ въ Германіи, такъ и въ Австріи. Въ Германіи, путемъ произвольнаго опредъленія «правовой природы» новой Германской Имперіи, пришли къ болъе или менъе значительному усиленію центральной власти. А въ Австріи также сообразно съ произвольнымъ опредёленіемъ «правовой природы» монархіи, а именно сообразно съ темъ, является ли она личной или реальной уніей, -- пытались, формулируя эти предположенія, прійти къ изв'єстному заключенію относительно формы взаимнаго соотношенія между Австріей и Венгріей. Какъ будто форма дъйствительныхъ отношеній зависить отъ юридическихъ конструкцій и отъ того, что юристамъ заблагоразсудится объявить «правовой природой» государства! Какъ будто тутъ не обнаруживаются скорте настоящіе вопросы силы (Machtfragen)!

#### § 22.

Вальтеръ Бэджготъ (W. Bagehot) въ своей книгъ о "Возникновеніи Напій" ("Ursprung der Nationen"), собственно говоря, трактуетъ не о чемъ иномъ, какъ о происхождении государствъ; въдь благодаря именно государству, безпорядочныя орды / становятся народомь) или, что у Бэджгота безразлично, націей. Поэтому вездъ, гдъ Бэджготъ говорить объ "основани наци", мы можемъ подразумъвать "происхождение государства". Итакъ его взглядъ на "основание націй" относится къ интересующей насъ темв. Прежде всего, разсматривая происхождение рода человъческаго, Бэджготъ стоитъ противъ предположенія слишкомъ большого числа первоначальныхъ прародителей (Stammältern): "Найдется", говорить онъ, "приблизительно полдюжины или цемного больше такихъ великихъ семействъ, которыя, пожалуй, ведутъ свое происхождение отъ отдъльныхъ прародителей; а различныя развътвленія этихъ семействъ уже нельзя, конечно, выводить такимъ же образомъ" (S. 93). Бэджготь не соглашается со взглядомь, будто климать, почва и т. под. оказывають вліяніе на происхожденіе рась (S. 97, 98). "Итакъ", говорить онь, "климать не является силой, способствующей возникновенію націй (здёсь подъ націями нашъ ученый подразумівваетъ расы и племена), - въдь климатъ этотъ не всегда ихъ образуеть, и часто онв возникають безь его вліянія" (S. 99). А въ концъ концовъ Бэджготъ признаетъ двъ большихъ силы: во-первыхъ, силу, приводящую къ образованію расъ, — ту, которая дъйствовала извъстнымъ образомъ въ древности, теперь же окончательно или почти совствиь атрофировалась"; во-вторыхъ, онъ признаеть "силу, созидающую націи, — силу, которая и теперь еще является творческой, каковой она была всегда". Затъмъ (S. 126) Бэджготъ заявляетъ, что онъ намъренъ заняться исключительно разсмотръніемъ возникновенія націй, а не расъ.

И вотъ для насъ прежде всего интересно, какъ Бэджготъ выясняетъ происхождение древнъйшихъ кастовыхъ государствъ. "Ничто на первый взглядъ не представляется болъе страннымъ, чъмъ видъ такого общественнаго соединения (народы съ кастовой организацией), въ которомъ различныя нации (это слово здъсь употреблено, конечно, вмъсто — племена!) какъ бы прикованы одна къ другой; при этомъ

каждая изъ нихъ управляется своимъ собственнымъ не уважая закона другихъ... Народъ съ кастовой организаціей является разнороднымъ и сложнымъ"... "Съ какими трудностями должно было сопровождаться образованіе кастовой націи (Kastennation), — это можно себъ представить. Такая нація создавалась, въроятно, лишь въ техъ странахъ, которыя несколько разъ подвергались завоеванію, и гав затьмъ границы различныхъ касть являлись приблизительно и предълами между всевозможными подраздъленіями побъдителей и побъжденныхъ" (S. 170). Въ этихъ замъчаніяхъ много истины. Жалко лишь, что Бэджготъ не залаль себъ вопроса, существовали ли вообще въ древности государства безъ кастъ? Каль, что онъ, говоря напр. о Грекахъ, усматриваеть здёсь только классъ свободныхъ и отваживается высказать слъдующее: "Всъ Греки, очевидно, принадлежать къ одному племени" (S. 196). При этомъ онъ забываетъ заявление греческихъ политиковъ, что рабъ "отъ природы" предназначенъ къ рабству, а "свободный" — къ свободъ; а это ясно указываеть на различное происхождение каждаго изъ двухъ классовъ людей въ Греціи.)

А вотъ, мы встръчаемъ у Бэджгота весьма интересное мъсто, гдъ описывается образованіе "общественнаго соединенія", совершающееся путемъ завоеванія: "Въ поздивишіе въка", говорить онъ, 
"многія расы быстро, хотя и не безъ жертвъ, были подчинены 
закону. Безсвязное множество разсѣянныхъ племенъ, благодаря 
с уровому завоевателю, часто объединялось въ прочную общественную форму; и Римляне въ данномъ отношеніи поработали болъе, чъмъ за половину Европы" (S. 26). Ясно, что подъ этимъ 
"суровымъ завоевателемъ" слъдуетъ разумъть не отдъльнаго героя, 
но племя, какъ покорителя; ссылка на "Римлянъ" подкръпляетъ наше предположеніе (а).

а) Что рабство въ Греціи покоилось на кровномъ различіи,—это ясно вытекаеть изъ тѣхъ мѣстъ у Аристотеля (напр. Politik I, 13 или II, 5), гдѣ онъ ставитъ на одну параллель рабовъ и варваровъ, противополагая ихъ свободнымъ и Грекамъ.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

# Основаніе государствъ въ Европъ.

. . . . . . . . . . . . . . . . § 23.

# Соціальная структура, какъ результатъ завоеваній.

Исторія удостов'вряеть, что всів европейскія государства возникли путемь завоеваній. Ясно, что такое коренное событіе выжизни государствь должно было сильно отразиться на характер'в ихъ соціальной структуры. Однакоже этоть основной факть оставляли въ сторон'в оть научныхъ изсл'єдованій, — чімъ прекрасно характеризуется довольно жалкое состояніе государствов'єдівнія! Конечно, современныя европейскія государства не являются уже непосредственнымъ произведеніемъ первыхъ завоевателей. Н'єть, на выработку ихъ устройства вліяль цільй рядъ послієдовательныхъ завоеваній. И завоеванія эти производили въ соціальной структур'в европейскихъ государствъ изв'єстное общественное наслоеніе—подобно тому, какъ различныя геологическія катастрофы оставили послів себя и теперь еще замітныя наслоенія въ устройств'є земной коры (а).

а) «Повсюду, гдв мы встрвчаемся съ кастами, следуетъ предполагать, что здёсь было завоеваніе», говорить Лорань (Laurent— І, 223). При этомъ онъ имфеть въ виду не однъ лишь египетскія или индійскія «касты», но относить сюда вообще классовое и сословное устройство, — и это ясно вытекаетъ изъ многихъ другихъ мѣстъ его сочиненія. Вотъ какъ напр. высказывается Лоранъ, сравнивая римскій патриціать со среднев вковым веропейским дворянствомъ: «Патриціатъ возникъ изъ завоеванія, но это племенное различие (cette difference de race) не сообщаеть римскимъ патриціямъ того героическаго (?) характера, какимъ отличается средневъковая знать». Следовательно, и въ средневъковомъ дворянствъ онъ видить также «племенное различіе». Но воть въ позднувшия времена, на болъе высокой ступени цивилизаціи старались забыть объ этой полной насилія и варварства зар'й государственной жизни, и такое стремленіе вполн'є понятно. «.... везд'є, гд'є только знакомятся съ цивилизаціей, стараются забыть ту цёну, какой она куплена», правильно зам'вчаетъ Гизо (Guizot—«Cours d'histoire moderne» L. I). Вотъ почему это кровавое прошлое многихъ европейскихъ государствъ, возникшихъ уже даже въ историческія времена, т. е.

въ первомъ тысячельтін носль Р. Х., словно покрыто иракомъ неизвъстности, - о немъ въдь хотъли забыть. И, принимая въ соображеніе подобные историческіе пробълы, -- во многихъ мъстахъ (напр. въ съв. Европъ), пожалуй, намъренно допущенные, одинъ изъ величайшихъ историковъ, Нибуръ, даетъ изследователямъ такой важный намекъ: «Очевидность учить тому, о чемъ иногда умалчиваетъ исторія» (Röm. Geschichte, S. 641). Туть онъ намекаеть на существуюшую соціальную структуру, при помощи объективнаго разсмотрівнія которой можно раскрыть многія загадки давно прошедшихъ временъ. Сравнительно недавно въ политикъ возникъ національный принципъ, при чемъ однако было составлено ложное представление, будто національность должна обозначать генеологическое единство; и воть, въ угоду этому предубѣжденію хотѣли пожертвовать исторической правпой. Излишне и говорить, насколько наивна подобная тенденція. Въдь, во-первыхъ, исторические факты не въчно остаются скрытыми, а, вовторыхъ-и «національный принципъ» нисколько не теряетъ въ своей реальной силь, еслибы и было доказано, что не всь нъмцы происходять отъ своего предка Тевта, Чехи — отъ Чеха и Поляки—отъ Леха. Трудно пов'врить, чтобы какія-нибудь политико-національныя соображенія могли стёснять историческое изслёдованіе. Однако же это такъ случалось. Въ Германіи въ 1846 г. Линденшмиттъ объявиль всв «изследованія о Кельтахь» («keltische Forschungen») оскорбленіемъ н'вмецкаго патріотизма. Зат'ємъ польская консервативная партія весьма враждебно отнеслась къ историку Шайноха (Szainocha), который въ своемъ «Lechicki początek» заявиль, что Польша основана путемъ завоеванія страны норманскими пиратами, и такимъ образомъ отнялъ у польскаго дворянства идею того обще-славянскаго происхожденія, сознаніемъ котораго тогда такъ дорожили. Когда же, лътъ 20 тому назадъ, вышелъ въ свътъ мой небольшой (теперь ужъ разошедшійся) трактать «Rasse und Staat», гдѣ я впервые выставиль свою общую теорію происхожденія государствъ, а следовательно и Польши, -- тогда въ краковскомъ консервативномъ органъ Przeglad Polski глубокомысленный историкъ и публицисть Повидай (Powidaj) возсталь противъ этикъ «гипотезъ», въ особенности же-поскольку онв относятся къ Польшъ. Но едва прошло съ тъхъ поръ два десятилътія, —и я въ томъ же самомъ журналь, издаваемомъ гр. Стан. Тарновскимъ, читаю следующія строки, вылившіяся изъ-подъ пера польскаго историка Франца Пикосиньскаго (Franz Piekosiński): «Вотъ вкратцъ тотъ результать, котораго я достягь въ прежнихъ моихъ изследованіяхъ («Ueber die Genesis des polnischen Volkes im Mittelalter» 1881 n «Vertheidigung der Eroberungs-Hypothese als Grundlage des polnischen Staates» 1882): соціальная структура Польши во времена Пястовъ представляеть изъ себя три строго отдёленныхъ другь отъ друга класса, а именно - высшее дворянство, низшее дворянство и крестьянство; и структура эта ни въ коемъ случав не можетъ быть продуктомъ нормальнаго развитія лехитскаго племени, поселившагося (будто-

бы!) между Вислой, Одеромъ и Нетце; нётъ, — тутъ, очевидно, мы имбемъ дело съ завоеваніемъ, которое создало два первыхъ классавысшее и низшее дворянство, — а порабощенныхъ жителей страны оттъснило на низшую ступень соціальнаго строя». Къ этимъ строкамъ знаменитаго историка следуеть лишь прибавить, что во времена Пястовъ кром' упомянутых классовъ существовалъ еще многочисленный классъ городскихъ обывателей, а именно перевхавшихъ сюда торговцевъ и ремесленниковъ, которые сумъли пріобръсть себъ обезпеченное и свободное общественное положение между правящими классами дворянства и лишеннымъ свободы крестьянствомъ. Однимъ словомъ, естественный процессь образованія государствъ проявился въ Польш'в совершенно такимъ же образомъ, какъ и повсюду: и Германія, -- въ чемъ мы скоро убъдимся, — также, конечно, не составляетъ исключенія изъ этого общаго правила. Впрочемъ, слъдуетъ здъсь еще замътить, что Пикосиньскій, защищая завоевательную теорію, выставляеть ее въ видъ, благопріятномъ для польскихъ консервативныхъ партій, такъ какъ допускаеть, что завоевателемъ явилось «лехитское племя», следовательно, яко бы «родственное» покоренному населенію. Что дело было не такъ, - это видно изъ «Die Lygier» Кентчинскаго (Ketrzyński). Чего же можно добиться, считая этихъ завоевателей родственными покоренному населенію? Въ такомъ случав ихъ образь действія быль бы ужь особенно неблаговиднымь, такъ какъ тогда выходило бы, что эти завоеватели отнимали свободу у своихъ же братьевъ.

#### § 24.

## Основаніе государствъ Кельтами.

Извъстно, что первыми завоевателями европейскаго континента были азіатскіе "Кельты". Въ первомъ тысячельтіи до Р. Х. они наводнили всю среднюю Европу и основывали тамъ различныя государства, т. е. подчиняли своей власти отдъльныя, разумъется, заселенныя территоріи—подобно тому, какъ теперь европейцы распространяютъ свое владычество въ Африкъ.

Но наивно было бы считать за одно племя всёхъ этихъ вторгнувшихся въ Европу Кельтовъ, о которыхъ намъ повёствуютъ древніе писатели. И дёйствительно, изъ переполненныхъ населеніемъ, древнихъ, культурныхъ странъ Азіи устремились тогда въ варварскую Европу разношерстныя толпы предпринимателей и авантюристовъ съ намёреніемъ, — какъ выражаются теперь въ аналогичныхъ случаяхъ, — "цивилизовать живущихъ здёсь дикарей". И очевидно, что участіе въ этомъ "распространеніи культуры" принимали самыя разнообразныя азіатскія народности того времени. Нельзя также предполагать, чтобы данное "вторженіе" совершилось сразу,—нѣтъ, оно тянулось сотни лѣтъ. А что всв эти чужевемные авантюристы и завоеватели, основывавшіе различныя государства въ средней, западной и сѣв.-западной Европъ, обозначаются общимъ названіемъ "Кельты",—это объясняется слъдующимъ: человѣкъ, въ силу своей природной склонности къ удобству, а также вслъдствіе небрежности, проявляемой по отношенію къ чужимъ народамъ,—пользуются общими и, конечно, болѣе простыми названіями; здѣсь играетъ роль еще и недостатокъ способности различать тѣ или другія подраздѣленія чужихъ народностей. Такъ, напр., и теперь на востокѣ всѣхъ европейцевъ называютъ "Франками"; а мы сотни африканскихъ народностей именуемъ "неграми", которые въ свою очередь Пруссаковъ, Португальцевъ, Англичанъ, Французовъ и др. под. называютъ просто "бѣлыми" (а).

а) «Кельты имѣли аристократическое государственное устройство; у нихъ было два господствующихъ сословія — воины и жрецы, причемъ послѣдніе назывались друидами; а вся народная масса находилась въ порабощенномъ состояніи. Это показываетъ, что Кельты въ тѣхъ странахъ, гдѣ мы ихъ встрѣчаемъ, являлись пришельцамизавоевателями» (Нибуръ, «Vorträge über Länder- und Völker-kunde», S. 632). «На своей родинѣ они (Галлы) имѣли военное и жреческое сословія,... весь же народъ былъ порабощенъ; это доказываетъ, что Галлы и въ своей собственной странѣ были завоевателями, покорившими прежнее населеніе» (Нибуръ, «Vorlesungen über ältere Geschichte», S. 377).

Съ такой же соціальной структурой мы встречаемся и въ существовавшихъ на германской территоріи «civitates». Но нужно помнить, что римскіе писатели, изображая чужія государства, описывають лишь властвующіе классы, рисують ихъ вравы и обычаи, а о подчиненномъ и порабощенномъ народъ упоминаютъ столько же, какъ и о рогатомъ скотъ, которымъ пашутъ. Такая подавленная и неизвъстная народная масса для римскаго патриція вовсе не стоить того, чтобы о ней упоминать. И это ясно обнаруживается въ следующемъ, даваемомъ Цезаремъ описаніи (De bello gallico VI, 13): «In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio». И больше объ этомъ «простомъ народъ» онъ не говоритъ. Съ такимъ же пріемомъ описанія мы встрѣчаемся и у Тацита, и нужно остерегаться, какъ бы не впасть въ заблуждение и не отнести къ народной массъ того, что говорится о правящихъ классахъ.

Впрочемъ этимъ недостаткомъ страдали не одни лишь римскіе

писатели; нѣтъ,—и наши новѣйшіе историки сплошь да рядомъ сосредоточивали все свое вниманіе на господствующихъ классахъ, а
относительно подчиненныхъ хранили такое молчаніе, что можно было
подумать, будто послѣ побѣды завоевателей покоренный народъ совершенно исчезъ съ лица земли. И вотъ, французскій историкъ
Тьери,—первый всесторонне разсмотрѣвшій этническо-соціальную
структуру народовъ,—дѣлаетъ правильное для своего времени († 1856)
замѣчаніе, что у большинства историковъ выходитъ такъ, будто-бы
«Саксовъ ужъ болѣе не существуетъ послѣ битвы при Гастингсѣ и
коронованія Вильгельма Завоевателя. И тутъ нуженъ былъ геніальный романистъ (намекъ на Вальтера Скотта), который возвѣстилъ
англійскому народу, что его предки XI-го столѣтія не сокрушены всѣ
въ одинъ день» (А и g. Т h i e r r y, «Conquête de l'Angleterre»,
р. 13). Данное замѣчаніе направлено на тѣхъ историковъ, которые
занимаются описаніемъ лишь господствующихъ классовъ, а на «простой народъ» не обращаютъ никакого вниманія.

Относительно образованія кельтических государствъ въ альпійскихъ странахъ, входящихъ теперь въ составъ Австріи, см. мою «Oesterreichische Reichsgeschichte» (Berlin, 1896, S. 15) и приведенные тамъ источники; а созданіе Кельтами государствъ въ области Судетъ (in den Sudeten-Ländern) описано ниже въ приложеніи (B).

#### § 25.

# Военная знать, друиды и среднее сословіе въ кельтическихъ государствахъ.

Кельты, какъ завоеватели, составили въ созданныхъ ими государствахъ правящій классъ, — классъ военныхъ и "помѣщиковъ" ("Grundherren"), для которыхъ покоренное и порабощенное туземное населеніе обрабатывало землю. На-ряду съ этимъ военнымъ классомъ во всѣхъ кельтическихъ государствахъ мы встрѣчаемъ касту жрецовъ, друидовъ, преслѣдовавшихъ такія задачи, аналогичныя которымъ и теперь возлагаются на прусскихъ, англійскихъ, португальскихъ и французскихъ миссіонеровъ и на духовные ордена въ Африкъ. Они должны были проповѣдывать среди этихъ варварскихъ, языческихъ народовъ "истинную вѣру" и такимъ путемъ дѣлать ихъ болѣе податливыми къ несенію того тяжкаго ига, которое налагали на нихъ чужеземцы-завоеватели. Подробно говорится о друидахъ въ описаніяхъ государствъ, созданныхъ Кельтами на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Франція и Англія, —но несомнѣню, что они были и

въ другихъ европейскихъ кельтическихъ государствахъ. А между этими двумя господствующими классами — военныхъ и жрецовъ— и порабощенными землепашцами уже тогда пробивались зародыши средняго сословія; оно образовывалось изъ переселявшихся сюда чужеземныхъ торговцевъ и ремесленниковъ. Въ роли этой выступали главнымъ образомъ "Финикіяне", а также, конечно, и различные спекулянты другихъ азіатскихъ культурныхъ пародовъ и Греки; они повсюду основывали свои торговыя колоніи, начиная съ прибрежныхъ странъ и проникая все дальше и дальше вглубь материка.

И воть, эти "семиты" и различные другіе промышленники подъ защитой кельтическихъ культуртрегеровъ стали въ завоеванныхъ странахъ заводить дѣла—подобно тому, какъ и теперь нѣмецкіе купцы, напр. Верманъ и всѣ такъ называемые ганзейскіе граждане подъ эгидой нѣмецкихъ войскъ выгодно сбываютъ въ Африкѣ свои товары. Въ подтвержденіе вышесказаннаго упомянемъ о тѣхъ многочисленныхъ торговыхъ дорогахъ, которыя изъ Малой Азіи и отъ береговъ Адріатическаго моря вели черезъ Балканы и Альпы въ среднюю Европу, а оттуда къ Балтійскому морю; и въ различныхъ пунктахъ этихъ дорогъ въ послѣднее время выкопано множество восточныхъ драгоцѣнностей и оружія (см. "Handelsstrassen" Са довскаго).

Эти перевзды въ Европу восточныхъ купцовъ и ремесленниковъ объясняются очень просто, —а именно: разбогатъвшіе въ европейскихъ странахъ кельтическіе властелины не могуть отказаться отъ своихъ старыхъ, родныхъ привычекъ къ такимъ предметамъ роскоши и комфорта, какъ, напр., оружіе, утварь, украшенія, роскошныя одежды и т. под., которые тогда выдёлывались лишь на востокъ, -- и вотъ они охотно вымънивали данные предметы у переъзжавшихъ въ Европу иностранныхъ купцовъ на европейские естественные продукты, а также, въроятно, и на рабовъ, вывозившихся на востокъ. Подобное происходитъ и теперь: европейскіе господа въ Африкъ никакъ не могуть отказаться отъ цилиндровъ новъйшей французской моды, отъ лакированныхъ штиблетовъ, перчатокъ, парижскаго бълья, суконной и шелковой матеріи и т. под. и пріобрѣтають все это въ обмѣнъ на слоновую кость, страусовыя перья, золото и алмазы. И, какъ теперь въ Африкъ между властвующими классами военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, съ одной стороны, и порабощенными туземцами, съ другой, образуется средняя ступень, составляющаяся изъ свободныхъ колонистовъ, купцовъ и ремесленниковъ, — точно такъ же было и въ первомъ тысячельтии до Р. Х., во время господства Кельтовъ въ Европъ (а).

Воть какова была соціальная структура европейскихъ кельтическихъ государствъ, по свидътельству римскихъ и греческихъ классическихъ писателей.

а) Яркій свѣтъ на роль чужеземныхъ купцовъ въ галльскихъ и германскихъ странахъ бросаютъ описанія Цезаря и Тацита, а въ особенности тѣ извѣстныя строки изъ «De bello gallico» (I, 1), гдѣ Цезарь величайшую, дикую храбрость Бельговъ объясняетъ тѣмъ обстоятельствомъ, что они «a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent, important»; важно также и то мѣсто изъ «Germania» (сар. 17), гдѣ Тацитъ, изображая Германцевъ, какъ дикихъ дѣтей природы, объясненіе этого состоянія видитъ въ слѣдующемъ: «ut quibus nullus per commercia cultus».

#### § 26.

#### Борьба Римлянъ съ Кельтами.

Расширяя и утверждая римское владычество за предѣлами Италіи, по ту сторону Альпъ, римскіе легіоны натолкнулись на кельтическія государства ("civitates") (a).

Но римскіе писатели дають Кельтамъ множество названій, такъ какъ разнообразіе кельтическихъ странъ и того, живущаго здѣсь туземнаго населенія, съ которымъ смѣшались Кельты, происходящіе опять же изъ самыхъ различныхъ областей Азіи,—сообщило имъ повсюду различный "національный" характеръ; а вслѣдствіе этого и ихъ языкъ въ отдѣльныхъ странахъ долженъ былъ обособиться. Вотъ, напр.; господствовавшіе въ Испаніи классы назывались у Римлянъ Кельтиберами,—вѣроятно, потому именно, что Кельты тамъ смѣшались съ Иберами; утвердившихся въ Галліи именовали Галлами; и вообще по отдѣльнымъ кельтическимъ областямъ и провинціямъ Римляне давали Кельтамъ названіе этихъ мѣстностей,—и такимъ образомъ говорили о Гельветахъ, Реціяхъ, Норикахъ, Таурискахъ и т. д. И, вѣроятно, руководились тѣмъ же самымъ принципомъ, называя всѣхъ господствовавшихъ въ Германіи Кельтовъ однимъ общимъ именемъ "Германцы". Но, когда

Цезарь (50 г. до Р. Х.) и Тацить (100 г. по Р. Х.) описывають Германію, тогда въ эту область не вступало еще ни одно изътьхъ племенъ, которыя мы привыкли называть "германскими" и которыя лишь впоследствіи (4—5 стол. по Р. Х.) пришли сюда съ севера (а).

а) Очень часто можно встрътиться съ омибкой, которую, конечно. Феликсу Пану (Felix Dahn), какъ историку и вивств съ темъ поэту, мы не можемъ вивнять въ особенную вину. А состоитъ данная ошибка въ томъ, что «civitas» переводять словомъ «племя» («Stamm») и вследствіе этого усматривають лишь простыя «племена» тамъ, где Цезарь говорить о государствахъ, которыя онъ только называеть именемъ господствующаго племени. Правда, Цезарь подъ «civitas» разумъсть исключительно лишь правящіе классы, - какъ, напр., въ выраженін: «Orgetorix civitati persuasit»; точно такъже и теперь говорять: Россія заключила миръ съ Турціей, при чемъ однако имъютъ въ виду только правительство. У Дана («Könige der Germanen») ошибка эта весьма очевидна, такъ какъ онъ говоритъ, что по описанію Цезаря «племена (civitates) разд'ялются на округа и наги (Gaue)». Но какъ же племя можетъ распадаться на паги? Въдь туть два разнородныхъ понятія: племя-понятіе этническое, а пагъ-территоріальное. Правда, Данъ туть же справедливо замізчаеть, что «civitas у Цезаря образуеть правильное политическое единство», но все-таки нашъ историкъ-поэтъ неверно переводитъ его словомъ «Stamm» («племя») вмъсто Staat (государство), которое состоить уже изъ нъсколькихъ племенъ и, какъ территоріальная единица, можетъ распадаться на паги. Вследствіе такого отожествленія государства съ племенемъ національные историки видять этническое единство тамъ, гдв на самомъ двлв была разнородность; а отсюда понятно, почему они не могутъ уяснить себъ происхожденія дворянства. «Происхождение этого дворянства», говоритъ Данъ (1. с.), «причина его отличія не поддаются изследованію». Это неверно. Въдь факты ясно говорять за признаніе того, что дворянство образовалось изъ племени-завоевателя.

Большинство прежнихъ историковъ (напр. Schilter, Wachter, Cluver, Pelloutier <sup>1</sup>), Barth <sup>2</sup>), Radlof, Hirt) стоитъ за тотъ взглядъ, что Германцы входили въ составъ Кельтовъ. Итакъ Голь цманъ (Holtzmann—«Kelten und Germanen») справедливо указываетъ, что до начала XVIII стол. Германцы считаются Кельтами, а именно—ближе всего родственными Галламъ. Еще у Болландуса (1643) въ «Аста Sanctorum» говорится: «тевтонскій языкъ былъ нѣкогда обще-галльскимъ» («teutonica lingua olim omnibus Gallis communis»); также Фрикъ въ своемъ сочиненіи «De

dallier". Deutsch von Purmann 1777—1784.

Deutsch von Purmann 1777—1784.

Deutschichte Deutschlands", Erlangen 1840.

Druidis» (Ulm 1744) повъствуеть о «древних» Кельтах», часть которых» являлась Германцами» («veteres Celtae, quorum pars Germani fuere»). И воть, впервые лишь у Буке (Bouquet) въ предисловій къ его «Rerum Gallicarum et Franciarum sc. iptores» (S. XXX) мы встръчаемъ заявленіе, что Кельты отличались оть Германцевъ. Затъмъ эту разницу отстаиваетъ Шэпфлинъ (Schöpflin—«Vindiciae Celticae» 1754). А Гольцманъ доказываетъ, что Германцы были Кельтами.

Греки всю среднюю Европу вплоть до западнаго океана называють первоначально 'Н Кехтини, а обитателей ен (т. е. господствующихъ здѣсь)—Кельтами; позже— $\Gamma$ адат $(\alpha, a)$  владѣющихъ ею— $\Gamma$ аддо $(\alpha, b)$ ; и это, конечно, было общимъ, коллективнымъ названіемъ всёхъ народовъ, жившихъ къ свв.-зап. отъ Эллады, -- между твиъ какъ всвхъ обитавшихъ къ свв.-вост. Греки называли Скивами. Потомъ эти Кельты въ каждой изъ покоренныхъ ими отдъльныхъ странъ получають различныя названія; а со времени Цезаря для той части ихъ. которая распространяла свое владычество по правому берегу Рейна, входить въ употребление название «Германцы». На это намекаеть Тацить словами: «Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum» (сар. 2); а Цезарь ясно указываетъ на то, что общее названіе «Германцы» относится ко всёмъ племенамъ, утвердившимся на правомъ берегу Рейна (которыхъ до него Греки называли Кельтами), сюда принадлежать Кондрусы, Эбурны, Пеманы, qui u n o nomine Germani appellantur. Родственными этимъ кельтическимъ племенамъ являются несометьно и Бельги: «Belgas esse ortos ab Germanis» («De bello gallico» II, 4).

#### § 27.

#### Римскія провинціи.

Почти полъ-тысячелѣтія, — приблизительно со ІІ-го вѣка до Р. Х. и до ІV-го стол. по Р. Х., —продолжается борьба Рима со всѣми этими древнѣйшими европейскими государствами, находившимися за предѣлами Греціи и Италіи. Весьма многія изъ нихъ были покорены и обращены въ римскія провинціи, т. е. присоединены ко всемірной римской имперіи въ видѣ составныхъ ея частей. Такой участи подверглись—Испанія, Галлія, Британія, Гельвеція, Реція, Винделиція, Норикъ, Паннонія, иначе говоря, —почти вся западная и юго-восточная Европа. Во всѣхъ этихъ провинціяхъ по большей части оставлялись прежніе господствующіе военные и земледѣльческіе—классы, если только они не погибли въ

борьбъ и не отказывались подчиниться римскому владычеству, но подъ условіемъ платить дань новымъ властителямъ-Римлянамъ. Подобнымъ образомъ поступаютъ теперь и Англичане въ Остъ-Индіи: они сохраняють образовавшуюся издавна здісь соціальную структуру и, требуя отъ прежнихъ владыкъ лишь уплаты извъстной дани, такимъ образомъ при посредствъ этихъ высшихъ классовъ управляютъ завоеванной страной и ея населеніемъ, --- подобно этому дело велось и въ римскихъ провинціяхъ. Новые победители и завоеватели теперь господствовали надъ прежними владыками, которые, находясь подъ ихъ верховной властью, все еще оставались по отношению къ народной массъ правящими классами. И вотъ, довольно простая и примитивная до сихъ поръ соціальная структура этихъ странъ теперь усложнялась и запутывалась, такъ какъ къ прежнимъ соціальнымъ классамъ присоединялся новый, который называли просто Римлянами. Что же касается до народной массы, населявшей эти страны, то она при этомъ лишь отчасти мъняла своихъ господъ; въ общемъ же положение ея оставалось тымь же: несвободная при прежнихъ владыкахъ, масса эта оставалась такой же и при новыхъ, верховное господство которыхъ выражалось въ извъстныхъ договорныхъ отношеніяхъ къ прежнимъ правителямъ. А объ улучшеніи народной жизни можно говорить лишь постольку, поскольку вслёдъ за римскимъ владычествомъ проникала въ "провинціи" и римская культура. Проводились дороги; вводилось правильное управленіе; римскій муниципальный строй положилъ основание свободному положению средняго класса, а также развитію городского быта въ завоеванныхъ странахъ (а). Повсюду распространялись первые зародыши наукъ и искусствъ. И наконецъ, несмотря на производившееся нъкоторыми императорами гоненіе на христіанъ, — все-таки, благодаря лишь римскому владычеству, былъ проложенъ къ западнымъ варварамъ путь для новаго спасительнаго ученія, возникшаго на востокъ, ученія о равенствъ всъхъ людей передъ Богомъ.

а) Діонисій Галикарнасскій хвалить Римлянь за то, что они не истребляли и не порабощали жителей завоеванных в городовь, но оставляли имъ свободу и часть собственности. (Antiquit. rom. II, 16).

#### § 28.

#### Съверные и восточные варвары.

Но вотъ и часъ римскаго владычества пробилъ. Слишкомъ большое протяжение имперіи и черезчуръ утонченная культура ослабили у римлянъ силу сопротивленія натиску варварскихъ ордъ, которыя, начиная съ IV-го въка по Р. Х., съ съвера и востока устремились на "провинціи". Теперь этихъ, пришедщихъ съ востока Вандаловъ, Свевовъ, Готовъ, Геруловъ, Алановъ называютъ восточногерманскими племенами, равно какъ проникшихъ съ съвера Франковъ, Байеровъ (Baiern), Лонгобардовъ, Бургундовъ и др. съверогерманскими. Но какъ бы ихъ ни называли, однакоже историческое изслъдование до сихъ поръ не доказало, что эти племена имъють хоть что-нибудь общее и родственное съ тъми Германцами, которыхъ описывали еще Цезарь и Тацитъ. Объективный изслёдователь долженъ лишь констатировать, что всё эти хищническія племена; съ востока и съ сввера вторгнувшіяся въ римскія провинціи, завоевали ихъ и основали тутъ новыя государства, причемъ нельзя доказать, чтобы эти завоеватели были прежде чёмъ-нибудь связаны съ обитавшими здёсь жителями; и слёдуетъ полагать, что Кельты и эти варвары были совершенно чужды другь другу (а).

а) Уже Яковъ Гриммъ прекрасно понимаетъ, что нътъ никакой связи и нельзя доказать никакого «родства» между Германцами, описанными Цезаремъ и Тацитомъ (следовательно въ І-мъ стол. до и въ I-мъ стол. по P. X.), и тъми восточными и съверными «варварами», которые лишь съ IV-го в. по Р. Х. стали вторгаться въ римскія владінія и которых въ посліднее время называють также Германцами. И, котя темъ не менъе и въ «Rechtsalterthümer» и въ «Geschichte der deutschen Sprache» Гриммъ трактуетъ, что описанные Цезаремъ и Тацитомъ Германцы и эти «варвары» IV-го, V-го и дальныйшихъ стольтій являются одной и той же «націей» (какъ разсуждають послё него почти всё германисты), -- однако же при при всемъ этомъ онъ отлично сознаетъ тутъ поэтическую вольность и относится къ ней снисходительно въ виду «высшихъ» патріотическихъ соображеній. «Весьма трудно», говорить онъ, «оправдать слишкомъ смёлыя сближенія и соединенія отдаленныхъ эпохъ. М'ёста изъ Тацита, изъ древняго законодательства (здёсь имёются въ виду leges barbarorum), изъ среднев вковыхъ намятниковъ и изъ тъхъ лето-

писей, которыя написаны всего лёть сто тому назадъ,-всё они, вивств взятыя, прекрасно доказывають это. За длинный промежутокъ времени, --- за тысячу или скоро даже за двё тысячи лётъ порвалось множество нитей, снова соединить которыя уже нельзя.... Пусть связываніе данных в нитей называють фантазіей, — я ничего не могу возразить противъ этого, --- но только безъ такой фантазіи я, пожалуй, не написаль бы ни Юридическихъ Древностей (Rechtsalterthümer), ни Грамматики... Конечно, дальнъйшее изслъдование можеть опровергнуть это, построенное на догадкахъ соединеніе»... («Rechtsalterthümer» S. VIII). И дъйствительно, всякое такое «соединеніе» и произвольное «связываніе» свверныхъ и восточныхъ «варваровъ» съ Германцами Цезаря и Тацита-не что иное, какъ одна лишь «фантазія». Вёдь какихъ только раньше не строили предположеній о происхожденіи Франковъ и Готовъ, -- но никому изъ нъмецкихъ историковъ прошлыхъ стольтій не приходило въ голову «соединять» ихъ съ «Германцами» («Germanen»), такъ какъ противъ этого «соединенія» были не только историческіе факты, но даже всв франкскія и готскія преданія. Такое «соединеніе» вошло въ моду лишь съ пробужденіемъ національнаго воодушевленія въ Германіи, послѣ нѣмецкой освободительной войны, причемъ въ угоду національно-политическимъ тенденціямъ совершено насиліе надъ историческими фактами. И вотъ, Баумштаркъ справедливо замъчаетъ («Urdeutsche Staatsalterthümer» 1873, S. 39), что «въ разработкъ древне-нъмецкой исторіи допущень софистическій тонь». То, что Ваумштаркъ называеть «софистикой», является въ сущности чисто инстинктивнымъ вымысломъ относительно первоначальной эпохи изъ исторіи народа, —вынысломъ, служащимъ національной идев и проявляющимся вездъ во время высокаго національнаго воодушевленія. Почти одновременно съ этимъ настроеніемъ въ Германіи происходило подобное и въ Польшъ. Современникомъ Якова Гримма (1785—1863) быль извъстный польскій историкь Іоахимь Лелевель (1786— 1861). Стяжавъ себъ славу своими многочисленными спеціальными изследованіями, онъ однакоже выдумаль для изложенія польской исторіи такую схему, аналогичная которой была и въ нёмецкихъ «національныхъ» историческихъ хроникахъ. Лелевель исходитъ изъ того взгляда, что первоначально господствовала «общая свобода» («Gemeinfreiheit»), позже мало-по-малу взяла верхъ аристократія, которая и привела Польшу къ гибели; къ этому онъ присоединяетъ перспективу будущаго, когда демократическая «общая свобода» снова вступить въ свои права. Идея эта охватила целый рядъ національныхъ историковъ (сюда относятся напр. Henryk Szmitt, Josef Szujski); и въ то время какъ одни изъ нихъ налегали больше на демократическое начало, другіе особенно выдвигали національно-объединительный моменть. Относительно этихъ польскихъ историческихъ хроникъ можно сказать то же, что и объ аналогичномъ направленіи въ Германіи: все это прекрасно, но только лишь невѣрно. Новѣйшія историческія и соціологическія изслідованія разрушають иллюзію подобныхъ вымысловъ, не причиняя однако при этомъ,—вопреки всякимъ опасеніямъ,—ни малъйшаго вреда національной идеъ. Напротивъ, данныя изслъдованія еще выше поднимаютъ престижъ этой идеи, такъ какъ приписываютъ ей побъду надъ этническими рознями. Итакъ вся эта историческая «софистика», какъ выражается Баумштаркъ, является совершенно излишней и мы смѣемся теперь надъ такими «патріотическими» стараніями, какія напр. выказываетъ Вайцъ въ своей нѣмецкой исторіи государственныхъ установленій, гдѣ онъ говоритъ объ описываемыхъ Тацитомъ Ингевонахъ, Истевонахъ и Герминонахъ, будто о коренныхъ жителяхъ Германіи, и старается отожествить ихъ съ позднѣйшими завоевателями—Франками, Саксами и др. Вайцъ впрочемъ очень легко себѣ это объясняетъ; онъ полагаетъ, что тѣ первоначальные обитатели просто перемѣнили свое названіе, чего, конечно,—какъ замѣчаетъ Баумштаркъ,—«онъ не доказалъ и никогда не могъ бы доказать».

#### § 29.

#### Основаніе государствъ «варварами».

Вандалы, Свевы и Аланы основали (409 г.) Свевскую монархію. Бургунды завоевали (414 г.) Галлію и создали туть Бургундское государство. Вандалы въ 429 г. ушли въ Африку и образовали тамъ свое Вандальское королевство, которое однако же не долго просуществовало. Въ 416 г. Вестготы заняли южную Галлію и основали Аквитанское королевство, но вскор'в зат'ємъ устремились въ Испанію, свергли тамъ владычество Свевовъ и устроили свое Вестготское королевство. Расположенная на крайнемъ свверв римской имперіи провинція Британія сдёлалась добычей завоевавшихъ ее Саксовъ (сказаніе о Генгисть и Горзь). Вскорь за этимъ Герулы подъ начальствомъ Одоакра вторглись въ Италію, утвердили здёсь свое владычество, но въ 568 г. были побъждены Лонгобардами, пришедшими сюда подъ предводительствомъ Альбоина; эти послъдніе и основали туть свое, ужь болье продолжительное Лонгобардское государство. Тъмъ временемъ Франки, шлемя, вышедшее неизвъстно изъ какихъ именно съверныхъ странъ и появившееся у Нижняго Рейна, - вторглись въ Галлію, разбили въ 486 г. при Суассонъ римское войско, находившееся подъ начальствомъ Сіагрія, и основали здёсь Франкское королевство; такимъ образомъ въ области нынъшней Франціи тогда существовали три различныхъ государства: на югъ — Вестготское, на востокъ — Бургундское и на съверъ-Франкское. Название всъхъ этихъ государствъ германскими произвольно. Въдь научно нельзя допустить даже самой отдаленной связи между Франками, Бургундами, Вестготами и тъми "Германцами", которыхъ описывали Цезарь и Тацитъ, даже самой отдаленной связи, не говоря уже о какомъ бы то ни было "родствъ" между ними. Бургунды, Вестготы, Франки и всъ другія, племена, съ съвера и съ востока вторгнувшіяся въ римскія провинціи, являлись просто лишь толпами хищниковъ, принадлежащихъ къ разряду бродячихъ ордъ, покоряющихъ осъдлыя племена и такимъ образомъ создающихъ первооснову для организаціи своего властвованія. И разница лишь въ томъ, кого именно покоряють эти хищиическія орды, ---будеть ли это совершенно примитивное, ни съ культурой, ни съ государственной организаціей незнакомое населеніе, или же оно имбетъ уже извістное государственное устройство (что встрвчаемъ мы въ римскихъ провинціяхъ). Въ послёднемъ случай завоеватели должны кое съ чёмъ считаться, въдь здъсь уже существуетъ опредъленная соціальная структура съ правящими классами, являющимися представителями изв'ястной силы. Съ ними новые завоеватели, несмотря на все свое превосходство, должны входить въ извъстныя договорныя условія: должны оставлять этимъ бывшимъ господамъ часть ихъ имущества и давать имъ соціальное положеніе, отличающее ихъ оть остального подвластнаго населенія. Такова была по большей части тактика побъдоносныхъ римлянъ по отношенію къ кельтическимъ "владыкамъ" ("Herren"), — такую же политику наблюдаемъ мы и со стороны Вестготовъ, Бургундовъ и Франковъ въ отношеніи къ римскимъ "провинціаламъ", называвшимся тогда "Romani" ("Romanen") 1). Это обнаруживается особенно въ томъ обстоятельствъ, что новые владыки-завоеватели не отнимали у "римскихъ провинціаловъ" всего ихъ имущества, но оставляли имъ некоторую часть и сле-

1) Въ нѣмецкомъ текстѣ стоитъ слово—«Romanen», а въ латинскихъ источникахъ (напр. у Сальвіана, Григорія Турскаго и др.) ему соотвѣтствуетъ—«Romani».

Съ того времени, когда выражение «провинція» утратило свой политическій смысль завоеванной (рго-vincia) страны, сохранивь лишь географическій, когда «провинціалы» получили наконець права «римскаго гражданства», —тогда пріобрѣли они и имя Римлянь и стали называться «Romani». «Unum illic Romanorum omnium votum est» (Salvian—De gubern. Dei, V). (См. у Фюстель-де-Куланжа—«Исторію общественнаго строя древней Франціи» 1901 г. Спб., т. І, стр. 115—116 и предыд.),

П е р е в о д ч и к ъ.

довательно дёлились съ ними. Такъ, напр. въ новомъ бургундскомъ государствів ділежь этотъ производился слідующимъ образомъ: Бургундецъ получалъ половину двора и сада, двіт трети культивированной земли и третью часть рабовъ. Ліса оставались въ общемъ владівній. Подобное происходило во вновь созданномъ вестготскомъ государствів 1). Остготы были еще умітренніве, такъ какъ они довольствовались третьей частью земли. А Лонгобарды посліт завоеванія Верхней Италій ограничились третьей долей урожая,— и вотъ, для этого къ каждому римскому землевладівльцу назначался Ломбардецъ въ качествіт постояльца (hospes) (а).

а) Въ придунайскихъ и прикарпатскихъ странахъ, — отъ начала христіанской эры и до образованія Мадьярскаго государства, тысячельтіе котораго недавно праздновалось, — основанъ былъ цёлый рядъ

государствъ; это я разсматриваю въ приложеніи (А).

Въ VII въкъ по Р. Х. (около 678 г.) Болгары, —одно изъ азіатскихъ (тюркскихъ?) племенъ, перешли, подъ предводительствомъ Аспаруха, Дунай, покорили жившихъ здёсь славянъ и основали Болгарское царство, а впослъдствии и сами стали считаться «славянскимъ» народомъ (См. Jirecek, «Geschichte der Bulgaren» S. 126). «Приблизительно въ серединъ XI въка отряды скандинавскихъ Варяговъ утвердили свое господство на Волховъ и на Дивпръ среди враждовавшихъ между собою славянскихъ племенъ; и вотъ (варягъ) Рюрикъ и сынъ его Игорь объединили ихъ въ Русское княжество» (Giesebrecht—«Geschichte der Kaiserzeit» I, 2, 490). Затёмъ въ XI вёкё в. слёдуеть образованіе англійскаго государства Норманнами (битва при Гастингсв 1066 г.). А воть картина основанія Пруссім рыцарскимъ орденомъ, рисуемая Трейчке (Treitschke—«Das Ordensland Preussen»): «Въ 1231 г. посланный Зальцей ландмейстеръ Германнъ Балкъ переправляется со своими крестоносцами черезъ Вислу и тутъ начинаетъ свое завоевательное движеніе, неуклонно придерживаясь опредёленнаго плана, являвшагося какъ бы исключениемъ въ ту эпоху безпорядочнаго ведения войнъ. Едва нёмцы захватывали какую-нибудь часть страны, сейчасъ же спускались внизъ по Вислъ нъмецкія суда, нагруженныя камнемъ и балками, —и воть на окраинахъ завоеванной области появлялись кръпости — Торнъ, Кульмъ, Маріенвердеръ и др., стратегически счастливому положенію которыхъ и теперь удивляются знатоки военнаго дела ...; упорное сопротивление раздраженныхъ Пруссаковъ привело къ необходимости направить въ страну еще большій притокъ нёмецкихъ силъ». «Въ Пруссію были вызваны горожане изъ нижней Германіи; и воть, возяв каждой главной крвпости, построенной ры-

<sup>1)</sup> См. Савиньи—«Geschichte d. römisch. Rechtes im Mittelalter», I. В. 5 сар.

царями, основывался городъ. Въ кульмскомъ крѣпостномъ округѣ (1233 г.) орденъ великодушно предоставилъ этимъ новымъ поселенцамъ привилегію магдебургскаго права, которое съ тѣхъ поръ стало прививаться въ очень многихъ прусскихъ городахъ...» Въ этомъ описаніи наглядно выступаетъ и зарождающаяся соціальная структура: прежде всего—«раздраженные Пруссаки», образовавшіе сельское рабочее населеніе, за ними— среднее сословіе городскихъ обывателей и наконецъ—правящій классъ рыцарей.

Въ хронологическомъ порядкѣ въ Европѣ вслѣдъ за этимъ устройствомъ прусскаго государства появляется турецкое, созданное такимъ же образомъ послѣ завоеванія турками Константинополя; можно считать, что образованіе турецкаго государства завершило эпоху сред-

нихъ въковъ (1453 г.).

Это обиліе приміровь къ завоевательному возникновенію государствъ можно было бы еще увеличить подобными же безчисленными фактами изъ жизни другихъ частей свъта. И противъ завоевательной теоріи не существуеть серьезныхь возраженій. Швейцарець А ф ф о л ьтеръ въ своихъ «Grundzüge des Allgemeinen Staatsrechts» (1892, S. 5) полагаеть, что моя теорія «не принимаеть въ расчеть тъхъ случаевъ, когда государства возникаютъ путемъ мирнаго соединенія ніскольких племень или народностей, приміромь чего можеть служить образование Швейцарскаго Союза (Eidgenossenschaft)». Затъмъ и Бернатцикъ въ журналъ Грюнгута выставилъ противъ меня это, заимствованное у Аффольтера возражение вибств съ ссылкой на Швейцарію. Но туть я со своей стороны должень зам'ятить, что установленіе Союза является лишь федераціей н'всколькихъ государствъ (въ данномъ случат швейцарскихъ десныхъ кантоновъ), но вовсе не основаніемъ ихъ; вёдь, конечно, прежде чёмъ произошла подобная федерація, необходимо уже было существованіе отдівльныхъ государствъ; и дъйствительно, государственная жизнь въ Швейцарін начинается не съ образованія Союза въ XIII въкт; нътъ, — первыя проявленія этой жизни въ Швейцарін, по свид'йтельству Плинія, произведены Кельтами и вовсе не мирнымъ образомъ («Rhaetos a Gallis pulsos»... Plinius; 3,20). Если же не хотять такъ далеко ходить за справками, то следуеть уже согласиться по крайней мере со словаремъ Брокгауза (статья о Швейцаріи), что «Швейцарская исторія начинается собственно съ того времени, когда, въ 58 г. до Р. Х., Гельветы были покорены Римлянами (побёда Цезаря при Бибрактё)». Съ твуъ поръ и развивается государственная организація въ Швейцарін, а образованіе въ XIII в. Союза является лишь одной изъ фазъ этого развитія, но вовсе не основаніемъ государства.

Государства создаются лишь путемъ завоеванія и покоренія, иначе они, очевидно, не могутъ возникать; положеніе это можетъ быть доказано также и е contrario, если взглянуть на тѣ частыя, столь плачевно кончавшіяся, недавнія еще попытки мирнаго устройства государствъ. Не станемъ здѣсь распространяться объ извѣстномъ утопическомъ романѣ «Freiland», авторъ котораго Герцка (Hertzka),

мечтающій создать новое государство, предпочитаеть все-таки оставаться въ Вънъ и пописывать хорошо оплачиваемыя биржевыя статейки; а между тъмъ въ Африку онъ отправляетъ кучку Freiländer'овъ, соблазненныхъ этой утопіей, которые однако же еще при перевздв начинають ссориться между собой и поэтому не вступають въ «обетованную землю»; итакъ, -- это положительно детская забава. Обширныя, незаселенныя пространства Америки также привлекали многихъ авантюристовъ къ поныткамъ основать государство по извъстному, заранъе составленному идеальному плану. И что же?-всъ онъ потеривли неудачу, а вивсто предполагавшихся государствъ въ лучшемъ случа в возникали какія-нибудь сектантскія общины (по большей части съ безбрачіемъ), а то и промышленныя или рабочія товарищества, отдававшіяся подъ сильную государственную защиту; государства же и народы такимъ путемъ не возникали. (См. Semmler-«Geschichte des Socialismus und Communismus in Nordamerika»).

#### § 30.

#### Являются ли эти варвары «Германцами».

Итакъ Вестготы, Бургунды, Франки, Лонгобарды, завоевавъ отдёльныя страны, заложили тамъ основы своего владычества. Извёстно, что мало-по-малу изъ этихъ, спачала небольшихъ сравнительно государствъ образовались затёмъ огромныя: франкское королевство, испанскія монархіи и верхнеитальянское лонгобардское государство. Въ этихъ, какъ и во всёхъ вообще когда-либо существовавшихъ въ мірѣ государствахъ, племена-завоеватели являлись чужими по отношенію къ покоренному ими туземному населенію.

А въ томъ, что историки, которые и въ данномъ случав должны бы пользоваться историческими фактами, въ томъ, что они на всв эти "gentes barbarorum" (какъ называли данныхъ выходщевъ Римляне) накладываютъ печать общаго "германскаго" происхожденія и, смѣшавъ ихъ съ "Германцами", описанными Цезаремъ и Тацитомъ, изготовляютъ "протонаціональную" ("urnationalen") смѣсь, и для лучшаго аромата въ послѣднее время прибавляютъ сюда даже какую-то индійскую приправу— "арійство" ("Arienthum"),—во всемъ этомъ одна лишь фантазія; правды тутъ нѣтъ ни на іоту (а). Для объективнаго изслѣдователя, свободнаго отъ столь ненаучныхъ, явно тенденціозныхъ пріемовъ, инте-

ресно лишь прослѣдить, на какихъ заблужденіяхъ зиждутся подобныя бредни. Существуеть нѣкоторое правственное стремленіе исторически обосновать пріобрѣтаемое столѣтіями сознаніе національнаго единства, а для обоснованія этого прибѣгаютъ къ идеѣ объ общемъ происхожденіи. При данномъ стремленіи замѣтны главнымъ образомъ два ложныхъ воззрѣнія, приводящихъ къ вышензложенному фиктивному предположенію: во-первыхъ—основанное на библейской традиціи, совершенно произвольное представленіе о ходѣ генеалогическаго развитія человѣчества, и во-вторыхъ—ложная доктрина новѣйшей лингвистики. Здѣсь мы должны поближе разсмотрѣть оба эти заблужденія.

а) Среднев вковые писатели отлично знають о твхъ различныхъ народностяхъ, которыя пришли съ съвера въ «Германію», но имъ не приходить въ голову фантазія считать этихъ пришельцевъ «Германнами». Готъ Іорнандесь (Jornandes), писавшій около 550 г. п. Р. Х., прекрасно отличаетъ «германскія» народности отъ Франковъ, Готовъ и другихъ племенъ, вторгнувшихся изъ чужихъ красвъ въ «Германію». Объ этомъ онъ высказывается вполит определенно, напр. въ следующемъ месте: ««Gothi Germanorum terras, quas nunc Franci obtinent, depopulati sunt» («De origine Gothorum» XI). Жившій въ 8-омъ ст. лонгобардскій историкъ Павель пишеть: ««universa illa regio Tanai tenus usque ad occiduum.... generali vocabulo Germania vocitetur» (lib I.). О Германцахъ онъ ничего не знаеть; онъ знаеть лишь, что изъ этой страны (regio), которая «tantos mortalium germinat, quantos alere vix sufficit, gentes egressae sunt, quae nihilominus et partes Asiae sed maxime sibi contiguam Europam affixerunt». И вотъ, Павелъ перечисляеть множество «дикихъ, варварскихъ племенъ» («feroces et barbarae nationes»), которыя «выступили изъ Германіи», — сюда относятся Вандалы, Руги, Герулы, Турцилинги и др.; наконецъ, и «Winnilorum hoc est Longobardorum gens, a Germanorum populis originem ducens», —это значить, что и Лонгобарды являются одной изъ народностей, вышедшихъ изъ той области, которая носить «общее название-Германія». Название это онъ употребляеть вовсе не въ какомъ-либо этническомъ или національномъ смысл'в, не говорить, будто Лонгобарды являются «Германцами», будто существуетъ какая-либо связь между ними и «Германцами», описанными Цезаремъ и Тацитомъ. — И біографъ Карла Великаго Ейнгардъ (Einhard) говорить о Германіи, лишь какъ о географическомъ названіи, а также упоминаеть о всякихъ «населяющихъ Германію племенахъ» (Vita Caroli M., сар. 7), которыя самаго разнороднаго происхожденія и не им'єють ничего общаго съ Германцами Цезаря и Тацита. И вотъ, лишь новъйшая нъмецкая исторіографія позволила себъ смъшать эти разнородныя и несовивстимыя вещи, которыя никогда раньше не были смѣшиваемы.

#### § 31.

#### Генеалогическое заблужденіе.

Придерживаясь библейской традиціи, до сихъ поръ еще никакъ не могуть отказаться оть того воззрвнія, будто все человвчество имъетъ одинъ общій генеалогическій корень, будто оно, какъ единая, въ теченіе стольтій постепенно дифференцирующаяся семья, выходя отдёльными своими отпрысками изъ одного опредёленнаго мъста Азіи (рая!), мало-по-малу заселило всю землю. Вслъдствіе этого всв живущія въ Европв націи разсматривались, какъ одна за другой переселившіяся толпы азіатскихъ выходневъ. А для доказательства родственнаго единства отдёльныхъ націй ухватились за общность ихъ языка: такъ не было и сомнинія, что всь ть, которые въ историческое время говорили на общемъ языкъ, нъкогда, будучи одной большой человъческой семьей, переселились изъ Азіи. И вотъ, особенно съ начала XIX-го стольтія, когда начала развиваться идея національности, теорію эту стали примънять въ отношении къ Нъмцамъ; согласно съ ней, всъ Нъмцы пъкогда должны были отдёлиться въ Азіи отъ общечеловъческаго корня и придти въ Европу; это-представленіе, которое отъ А до Z невърно (а). Въ самомъ дълъ, въдь столь смъло выражаемое предположение, будто всв обитатели Европы вышли въ доисторическое время изъ Азіи, пе им'ветъ подъ собой никакой научной почвы, -- равно какъ и мысль о постепенной дифференцировкъ человъчества изъ одного племени. Дъйствительное положение вещей было совершенно противоположно.

а) На такомъ заблужденіи покоятся еще работы Лейста (Leist) по сравнительному правовъдьнію. Особенно рьзко выражаеть онъ это сльдующими словами: «Арійское племя, какъ это ноказываеть языкъ, развътвилось на великія народности—германскую и славянскую, кельтическую, итальянскую и греческую, персидскую и индусскую. Основные элементы языка этихъ народовъ смъло можно довести до того времени, когда предки ихъ еще составляли единый народъ» («Graecoitalisches Recht», S. 7). Лейстъ не сомнъвается въ томъ, что «языкъ показываетъ, какіе отдъльные народы принадлежатъ къ индо-германской или арійской расъ. Въ силу этого является возможнымъ доказать существованіе обще-арійскихъ, на тевтонскомъ коренномъ началъ покоющихся «родовыхъ» или родственныхъ правовыхъ инсти-

тутовъ (т. е. развившихся изъ одного и того же основного корня)» («Alt-arisches ius civile» 1892, Einl.).

Однако новъйшіе лингвисты уже приходять къ тому убъжденію, что изъ изслъдовавій въ области языкознанія нельзя дълать никакихъ выводовъ относительно генеалогическаго или этнологическаго развитія человъчества. Максъ Мюллеръ (Max Müller—«Vorlesungen über die Sprachwissenschaft» I. VIII Vorl.) сожальсть, что языковъдьніе и этнологію связывають другь съ другомъ. Онъ говорить: «И языковъдьніе и этнологія страдають отъ того, что ихъ недостаточно отдъляють другь отъ друга. Въдь человъческія расы мъняють свои языки, принъровъ чего въ исторіи немало. Одна раса можеть пользоваться различными языками и различныя расы могуть говорить на одномъ и томъ же языкъ». (Даже Дарвинъ не дошель до такого пониманія).

Того же самаго взгляда придерживается и Витни (Whitney); онъ прямо говоритъ, что «классификаціи языковъ и расъ не согласуются между собою и не совпадаютъ: иногда на разныхъ языкахъ говорятъ такія народности, которыя этнологъ отнесъ бы къ одной и той же расъ, и съ другой стороны — родственные языки можно встрътить среди людей, принадлежащихъ къ явно различнымъ расамъ» и т. д. (Whitney—«Leben und Wachsthum der Sprache», Deutsch von Leskien 1876, S. 288 ff.).

Во всякомъ случав эти лингвисты, — точно такъже, какъ и Дарвинъ, - относятся весьма сдержанно къ вопросу о томъ, ведетъ ли челов'вчество свое происхождение изъ одного общаго источника, или же изъ многихъ. Они, очевидно, не желають связывать себя этимъ вопросомъ и съ особеннымъ удареніемъ всегда замівчають, что съ результатами явыкознанія совм'єстимы оба данныя предположенія. Это ужъ слишкомъ осторожно съ ихъ стороны; следовало бы выяснить, что правильный взглядъ на происхождение языковъ и на переходъ ихъ отъ народа къ народу никакъ не примиримъ съ обоими этими предположеніями, но лишь съ однинь изъ нихъ, а именно съ тъмъ, что человъчество происходить изъ многихъ источниковъ. Во всякомъ случав примемъ къ сведенію и осторожныя заявленія лингвистовъ. Такъ Максъ Мюллеръ полагаетъ, что «вопросъ объ общемъ корнъ языка вовсе не связанъ съ вопросомъ о происхождени человъчества отъ одного и того же источника». «Если бы даже можно было доказать, что языки произощим не отъ одного начала, то отсюда еще не вытекало бы заключение о возникновении рода человъческого изъразличныхъ источниковъ. Ведь, если разсматривать языкъ, какъ врожденную способность, то и тогда нельзя отрицать вліянія м'яста и времени на развитіе его у разсѣявшихся потомковъ одной первой пары. Если же, наобороть, смотръть на языкъ, какъ на искусное изобрътеніе, то почему бы каждому слъдующему покольнію не изобръсть особой идіомы? И, хотя бы, съ другой стороны, было доказано, что всв человъческие языки происходять оть одного коренного, то отсюда еще не вытекаеть, что родь человёческій развился изъ одной

пары; вёдь въ этомъ случай языкъ, конечно, могъ бы быть либо врожденной способностью, либо изобрётеніемъ какой-нибудь одной, въ преимущественномъ положеніи находящейся расы, отъ которой уже вътеченіе историческаго развитія онъ могъ перейти и къ другимъ». Итакъ Максъ Мюллеръ весьма сдержанно относится къ этому вопросу и констатируетъ лишь недопустимость взаимныхъ заключеній между языковъдініемъ и этнологіей. Между тімъ Поттъ рішительно защищаетъ тотъ взглядъ, что, какъ языки, такъ и родъ человіческій ведуть свое происхожденіе отъ многихъ источниковъ (См. Pott—«Ungleichheit der menschlichen Rassen» 1856 и «Etymologische Forschungen» 1861).

#### § 32.

#### Осъдлыя и кочевыя племена.

По доказанному мною въ "Der Rassenkampf" и ставшему съ тьхъ поръ неопровержимымъ положенію, человічество происходить отъ безчисленныхъ примитивныхъ ордъ, которыхъ было много во всвхъ частяхъ сввта (а). Вследствіе различія въ географическомъ положеніи, въ природныхъ свойствахъ и въ тъхъ способахъ, какими отдъльныя человъческія группы принуждены были удовлетворять свои потребности, - вследствіе всего этого примитивныя орды не были одинаковы и несходство это передали своимъ потомкамъ, которые опять же въ свою очередь могли изм'вняться подъ вліяніемъ тіхъ же внішнихъ факторовъ, все это весьма ясно и подтверждается многими эмпирическими данными (b). И воть, среди: этого безконечнаго разнообразія человіческих видовъ различаются два главныхъ типа-кочевыя и осъдлыя племена. Кочевники являются настоящими космополитами;) исконный девизъ ихъ-ubi bene, ibi patria. Они не довольствуются той родиной, которую имъ дала природа. Въ постоянныхъ поискахъ за лучшей страной они бродять по бёду свёту, не успокаиваясь до тёхъ поръ, пока сами не устроять себъ родины. Кочевники направляются лишь туда, гдв уже есть поселенцы, такъ какъ опи стремятся къ болве удобной жизни и ищуть человъческихъ услугъ. Впрочемъ, и эти бродячія племена въ свою очередь распадаются на два вида: въ 🗸 то время какъ одни делають набеги съ дубъемъ и копьемъ, другія, такъ сказать, съ аршиномъ и съ въсами. )

Осъдлыя же племена являются какъ бы птицами, выощими 📢

гнъзда (Nesthocker). Это — миролюбивыя и неподвижныя расы. Они тяготъють къ землъ и такимъ образомъ уже отъ природы являются glebae adscripti И только лишь сила или крайняя нужда можеть побудить ихъ къ переселенію. И воть, искони соединеніе бродячей и осъдлой расъ, производившееся всегда, конечно, путемъ завоеванія и насилія, вызывало къ жизни организованныя государственныя формы; а отсюда то постоянное сходство, которое обязательно проходить черезъ соціальное устройство всёхъ, какъ существующихъ, такъ и существовавшихъ на землъ государствъ, состоящихъ всегда вообще изъ трехъ народныхъ классовъ: военнаго, торговаго и промышленнаго и рабочаго. Изъ даннаго положенія вещей становится очевиднымъ, что эти три соціальныя составныя части каждаго государства никогда не были одного происхожденія; нъть, раньше онв находились въ различныхъ странахъ, и лишь изъ соединенія ихъ всегда составлялось "естественное произведеніе" ("Naturproduct")—государство. Итакъ, соверпенно напрасно историки ломають себь голову надъ вопросомь о томъ, — откуда происходитъ то или иное государство (Staatsvolk, civitas), какъ цълое: въдь ни одно государство не имъетъ общаго происхожденія, напротивъ, каждое является конгламератомъ разнородныхъ этническихъ элементовъ.

а) Прежде всего следуеть здесь заметить, что и величайшій историкь Георгь Нибурь придерживается того же воззренія. Онь говорить: «Въ ходе всемірной исторіи приходится наблюдать, какь безчисленныя первоначально племена путемь завоеваній и различныхь смешеній словно сливаются другь съ другомь, а те, которыя не поддаются этому сліянію, подвергаются уничтоженію» («Vorträge über röm. Geschichte», herausg. v. Isler 1846).

b) Достаточно изв'встно, какое вліяніе оказываеть на людей способъ питанія, а именно, — употребляють ли они растительную, мясную или же см'єшанную пищу. Но мало того, не только сама пища, на примитивныхь людяхь отзываются также и т'є пріемы, которыми они принуждены добывать себ'є пропитаніе; туть имъ приходится приниматься за различныя занятія (охота, земленашество, рыбная ловля и др.), которыя вліяють на ихъ духовный складъ, на ихъ характеръ и темпераменть и такимъ образомъ кладуть на нихъ особый расовой отпечатокъ.

И, такъ какъ данное отношение вещей вытекаетъ преимущественно изъ различныхь свойствъ ночвы, мъстоположения, климата,—то это вліяние является исконнымъ, и слъдовательно нужно признать, что расовое различие существуетъ съ самыхъ первоначальныхъ временъ. А поэтому (жестоко заблуждаются, когда считаютъ, что различные

образы жизни, какъ напр. рыболовство, охота, скотоводство, земледъліе, -- являются послёдовательными фазами развитія человёчества (на которое при этомъ смотрятъ, какъ на нечто единое); напротявъ, эти различные образы жизни искони существують одновременно, такъ какъ они повсюду вытекають изъ различій въ физическихъ условіяхъ. Конечно, нельзя отрицать эволюціи челов'ячества, — но она состоить въ развитіи отд'яльныхъ расъ.) Эти же последнія эволюціонирують различно, — каждая сообразно со своими коренными особенностями. Поэтому невозможно охватить сразу всв эти безчисленные, разнообразнъйшие виды развития. Можно лишь приблизительно представить себъ нъкоторыя общія схемы. Такъ, напр., люди, живущіе на плодоносныхъ равнинахъ и поэтому употребляющие преимущественно растительную пищу, уже въ силу своего мирнаго образа жизни, состоящаго въ разыскиваны различныхъ плодовъ и кореньевъ, мало-по-малу переходять къ земледълію и становятся мирными землепашцами. Напротивъ же, обитатели лесистыхъ местностей принуждены заниматься охотой; ови питаются преинущественно мясомъ и уже вслудствие своего образа жизни имъютъ воинственный характеръ; эти люди, какъ тъ съверныя племена, о которыхъ повъствуетъ Іорнандесъ (Jornandes), становятся «acre hominum genus et ad bella promptissimum»; при первоиъ же удобномъ случай эти дикари покоряють себъ мирныхъ землепашцевъ и начинаютъ властвовать надъ ними: таково развитіе первобытныхъ охотниковъ. А жители прибрежныхъ странъ, добывая себъ нищу изъ воды, являются ихтіофагами; съ раннихъ поръ объбзжая моря, они легко знакомятся съ чужими странами и народами; эти мореплаватели сначала вымънивають свои туземныя произведенія на чужеземныя, а потомъ мало-по-малу переходять и къ торговит; такъ эволюціонирують эти обитатели приморскихъ странъ. Подобныхъ эволюцій человъческихъ расъ-безчисленное множество; а затъмъ, какъ факторы дальнъйшихъ, еще болье сложныхъ развитій, привходять сюда тѣ взаимоотношенія и вліянія, которыя инбють ибсто между различными расами. Природа повидимому все подготовляеть къ тому, чтобы путемъ взаимодействія разнородныхъ элементовъ привести къ созданию величайшаго своего произведенія, -- государства. И вотъ, нужно же, наконецъ, уяснить себ'в то, что уже высказали многіе философы, — больше, правда, по догадкъ, чъмъ сознательно, — а именно, что государство является естественнымъ произведениемъ (Naturproduct), такъ какъ уже самой природой подготовлены тв различные элементы, изъ которыхъ на дальнейшей стадіи развитія возникають государственныя фориы.

#### § 33.

#### Лингвистическое заблужденіе.

Порожденное минологіей вообще и библейской въ частности генеалогическое заблужденіе въ XIX-омъ стольтіи было подкрыплено

и "обосновано" грубой ошибкой современныхъ дингвистовъ и главнымъ образомъ санскритистовъ (начиная съ Воппа). А именно,-когда они сдълали открытіе, что языки европейскихъ народовъ содержать въ себъ множество корней, происходящихъ изъ древнеиндійскаго санскрита, — тогда въ ученомъ мірѣ раздалось всеобщее ликованіе по поводу такого знаменитаго открытія, проливающаго свой свъть на "истинное" происхождение всъхъ европейскихъ народовъ, говорящихъ на этихъ "санскритскихъ языкахъ" ("Sanskritsprachen"). Въдь ничуть не сомнъвались въ томъ, является ли языкъ правильнымъ и достаточнымъ доказательствомъ происхожденія народа; и вследствіе этого считали неопровержимымъ, будто всв "индо-германскіе" народы Европы, а вмъстъ съ тъмъ, конечно, и вев "Германцы" переселились прямо изъ Индіи. Восторгъ по поводу этого, яко-бы "великаго", открытія выражается въ сочиненіяхъ историковъ, лингвистовъ и "психологовъ народности",приблизительно во второй четверти 19-го стольтія.

#### § 34.

#### Яковъ Гриммъ.

"Относительно народовъ", по словамъ Якова Гримма ("Geschichte der deutsch. Sprache". I, 5), "существуетъ болѣе живое свидѣтельство, чѣмъ кости, оружіе и могилы, а именно — ихъ языки. Языкъ—полное выраженіе человѣческой души; гдѣ онъ звучитъ или сохраняется въ различныхъ памятникахъ, тамъ исчезаетъ всякая неопредѣленность относительно состоянія того народа, который говорилъ объ этомъ своимъ сосѣдямъ. И, если древнѣйшая историческая эпоха въ какомъ-нибудь пунктѣ не оставляетъ намъ никакихъ другихъ источниковъ, или же если сохранившіеся остатки старины представляютъ изъ себя неразрѣшимую неясность, — тогда остается лишь тщательно, до мельчайшихъ тонкостей изслѣдовать родство между языками или постепенные переходы отъ одного языка и нарѣчія къ другимъ".

"Происходять ли всё разсённые по земному шару люди оть одной первой пары, вслёдствіе чего и различные языки вытекали бы изъ одного,—или же нётъ; образовались ли различныя—бёлая, желтая и черная—расы лишь подъ вліяніемъ различныхъ клима-

тическихъ условій, — или же никакія такія видоизміненія туть недопустимы, -- какъ бы то ни было, но мало уже насчитывается противниковъ того мивнія, что все европейское населеніе (?) въ теченіе извъстнаго времени переселилось изъ Азіи, что большинство европейскихъ языковъ, несомнънно, должно находиться въ родствъ съ тъмъ великимъ, и до сихъ поръ еще коренящимся въ Азіи основнымъ языкомъ (Sprachgeschlecht), изъ котораго уже выдёлились европейскіе языки, или же (что гораздо больше подтверждается) вмёстё съ которымъ всё они имёютъ одинаковый первоисточникъ". Примъромъ того, сколь некритически Гриммъ относится къ дълу, можеть служить следующее: сравнивая наименованія 4-хъ главныхъ металловъ и находя ихъ сходными въ языкахъ---нъмецкомъ, латинскомъ, кельтическомъ и литовскомъ, — онъ, не задумываясь, выводить отсюда такое заключеніе: "столь поразительное сходство названій не является следствіемъ распространенности этихъ предметовъ, -- нътъ, причина этого лишь въ первоначальной общности языковъ" (?). Мысль же о томъ, что отдёльныя наименованія и цёлые языки, начинаясь издалека, могуть распространяться среди самыхъ разнообразныхъ народовъ, подобно изобрътеніямъ, какъ напр. телеграфъ и телефонъ; что, слъдовательно, никакъ нельзя оправдать логического перехода отъ языка къ происхожденію, мысль объ этомъ не касается Гримма, а также, къ сожалвнію, и многихъ его последователей вплоть до настоящаго времени.

#### § 35.

#### Каспаръ Цейссъ и Вильда.

Совершенно того же, Гриммовскаго направленія придерживается между прочимъ и Каспаръ Цейссъ (Caspar Zeuss). Извъстное сочиненіе свое—"Deutschen und ihre Nachbarstämme" (1837)— онъ строить всецьло на этой лингвистической яко-бы аксіомъ. "Можно", полагаеть онъ, "съ полнымъ основаніемъ (?) утверждать, что языкознаніе проливаеть свътъ на исторію народовъ, на исторію древнихъ въковъ... Языкъ доставляеть върныя (?) доказательства; онъ не вводитъ въ заблужденіе, тогда какъ древнія свъдынія легко могуть насъ сбить съ толку. Такимъ образомъ филологія является върнъйшей (?) путеводной звъздой по древнимъ въкамъ, затем-

неннымъ недостаточными, противоръчивыми и ошибочными данными" ("Herkunft der Baiern" 1857, S. IV). И воть, съ одной стороны, въря въ вышеописанный ложный генеалогическій предразсудокъ, а съ другой, следуя за этой "путеводной звездой", смотрели на существующія въ языкахъ различія, какъ на следствіе того, что первоначальный народъ разошелся изъ своего азіатскаго разсадника во всв страны свъта, вмъсть съ чемъ и основной языкъ въ различныхъ отросткахъ этого народа все больше и больше измънялся и дифференцировался; а поэтому полагали, что, чъмъ ближе къ основному языку, тъмъ больше эти существующія въ сходныхъ языкахъ различія отражають въ себъ генеалогическую родословную народовъ; полагали, что, чъмъ глубже въ прошлое, тъмъ все ближе и ближе стояли другь къ другу, какъ народы, такъ и ихъ языки, —и наконецъ въ первобытное время всв они жили будто бы въ одномъ мъстъ (вспомнимъ 4 райскихъ потока, описанные въ библін, эти 4 ріки, вытекающія изъ Гиндукуща!) и говорили туть на одномъ лишь своемъ основномъ, санскритскомъ языкъ. Такое совершенно ложное воззрвніе, со времени Боппа и Гримма, охватило всъхъ историковъ и лингвистовъ, въ особенности же въ Германіи. Изъ этого предвзятаго сужденія следуеть по аналогіи, что всв "народы", говорящіе на "германскихъ языкахъ", составляли некогда единый коренной германскій народь, изъ котораго уже путемъ "развътвленія" и дифференціаціи произошли отдъльные германскіе народы, какъ напр. Англичане, Шведы, Датчане и наконецъ Нъмпы.

Этого взгляда твердо придерживается также и Вильда, который кладеть его въ основу своего извъстнаго произведенія— "Strafrecht der Germanen" (1842). "Изъ Германцевъ", говорится тутъ, "... образовался ... нъмецкій народъ. Нъкогда онъ имъль общую со своими собратьями религію, общій языкъ, общіе обычаи и право,—и это простиралось съ запада, гдъ утвердились Кельты, до дальняго востока, гдъ орды славянъ распоряжались въ пройденныхъ и покинутыхъ германцами земляхъ, съ юга .... и до крайняго съвера. И вотъ, къ этому то общему корню мы и должны обратиться, если желаемъ... познать нъмецкую народность. И съ тъхъ поръ, какъ въ своихъ рядахъ мы имъемъ Якова Гримма, развъ лишь невъжество или косность могутъ сомнъваться въ этомъ".

#### § 36.

#### Отъ «первобытнаго народа» до Нъмцевъ.

Тутъ ученые не обращали вниманія на то противоръчіе, въ которое они впадали. Въдь, съ одной стороны, следовало полагать, да такъ, разумбется, и думали, что первоначально этотъ единый первобытный народъ (Urvolk) быль меньше всёхъ вышедшихъ изъ него, какъ изъ общаго корня, развётвленій; съ другой же стороны, исходя изъ фактическаго отношенія совокупности "германскихъ" народовъ къ обособившемуся изъ нихъ "нізмецкому" народу, приходилось принимать обратное положеніе, а именно, что изъ обширнъйшей общей массы выдълился гораздо болье узкій особый видь-ньмецкій народь. Сльдовательно, приходилось имъть дъло съ двумя ръзко противоположными теченіями человъческаго развитія: во-первыхъ, — изъ небольшого единаго первобытнаго народа выдёлилось много большихъ "родственныхъ народовъ" и соотвътственныхъ языковъ, и, во-вторыхъ, шротивоположное явленіе-возникновеніе изъ огромнаго "первоначальнаго германскаго" ("urgermanischen") народа нъкотораго числа меньшихъ отдёльныхъ германскихъ народовъ, а въ томъ числё и Нёмцевъ. Это второе явленіе изображается, напр. Вахсмутомъ (Wachsmuth-, Geschichte der deutschen Nationalität" 1860. I, 5), который пишеть следующее:

"Задолго до возникновенія нізмецкаго народа, особо сгруппировавшагося внутри своихъ, ставшихъ потомъ отечественными предівловъ, задолго до этого времени на сценіз исторической жизни выступала нація, изъ которой обособился нізмецкій народъ, какъ главивійшая ея отрасль. Чёмъ дальше въ область прошлаго, тізмъ общирнізе масса. Происхожденію нізмецкаго народа предшествуетъ германское племя, распространявшееся далеко за предівлы нынізшней Германіи; еще раньше этого — германская національная группа (Nationengruppe); начало же свое она вела отъ кавказской расы". ("Арійцы" тогда еще не были въ модів). "Все германское племя", говорится даліве, "съ виду подобно кельтическому, еще во времена сіздой древности распадалось на двів группы, — на скандинавскую и германскую".

Однако же Вахсмутъ высказываетъ нѣкоторое сомнѣніе по поводу того,—"не изображены ли въ оставленныхъ намъ Греками и Римлянами описаніяхъ Германцевъ одни лишь свободные, какъ активная часть націи?" "Остается неяснымъ", совершенно вѣрно полагаетъ онъ, "каково могло быть ихъ физіологическое сродство и сходство съ несвободными латинами и рабами (а это была масса населенія!)". Но затѣмъ въ порывѣ патріотическаго рвенія онъ отгоняетъ это основательное сомнѣніе и больше ужъ къ нему не возвращается.

А между тъмъ сомнъне это имъло свое основане. Въдь никогда не существовало ни "индогерманской", ни "германо-скандинавской" этнической массы; равнымъ образомъ нътъ ни малъйшей научной основы и въ лингвистическомъ открытіи К у на относительно того арійскаго первобытнаго народа, отъ котораго будто бы произошли всъ европейскіе народы, говорящіе на арійскихъ языкахъ,—въ нельпости этого мы скоро убъдимся 1).

#### § 37.

#### «Первобытный народъ», какъ нѣчто смѣшанное (0. Шрадеръ).

Извъстный въ послъднее время лингвистъ О. Ш радеръ въ своихъ изслъдованіяхъ по индогерманской древности доходить до той мертвой точки, изъ которой ужъ филологія никакъ его не можеть вывести. Онъ полагаетъ, что съ помощью антропологіи и этнографіи можно установить, будто такъ называемый "индогерманскій первобытный народъ представляль изъ себя не что иное, какъ нѣкоторую совокупность людей, связанныхъ между собою языкомъ, культурой и общей (намъ, конечно, неизвъстной) политической судьбой". Итакъ, общее происхожденіе туть не выставляется, вслъдствіе чего однако самое понятіе о "первобытномъ народъ" становится какъ-то особенно неопредъленнымъ. Отсюда, подкръпленный антропологіей и этнографіей, Шрадеръ выводить заключеніе, что среди того индогерманскаго

в) Въ своемъ, во всякомъ сдучав известномъ труде («Zur ersteren Geschichte der indogermanischen Völker» 1845) А. Кунъ старается изъданныхъ языковедения заключить о томъ состояни «первобытнаго народа, когда онъ находился еще въ цельномъ виде».

"первобытнаго народа" "тогда уже должны были находиться долихокефалы и брахикефалы, блондины и брюнеты и т. д."; "одни изъ нихъ преобладали въ одномъ, а другіе—въ другомъ мъстъ". Вотъ тв последніе результаты, какихъ Шрадеру удалось достигнуть; а теперь онъ стоить передъ проблемой, которую ужъ не пытается разр'вшить, такъ какъ для филолога она "лежитъ за предвлами научнаго познанія". Туть у Шрадера вырываются слвдующія слова: "Каково происхожденіе первобытныхъ расъ, составляющихъ основу этническихъ отношеній въ древней Европъ? это вопросъ, отвътъ на который лежить за предълами научнаго познанія". У Шрадера это признаніе вполнъ понятно. Ученый лингвисть путемъ филологіи никакъ не могь пойти далье утвержденія, что индогерманскій "первобытный народъ" состояль изъ различныхъ этническихъ элементовъ; онъ доволенъ, что находитъ себъ у антропологовъ и этнографовъ подтверждение этого своего предположенія. На происхожденіе же "первобытнаго народа" Прадеръ смотритъ, какъ на неразрѣшимую загадку, разгадать которую онъ ужъ не пытается (a). (Die Aula 1895, № 12.)

а) Въ своемъ произведения—«Sprachvergleichung und Urgeschichte» (1883) — Шрадеръ указываетъ на полную неосновательность взгляда, господствующаго со времени Боппа и Гримма, взгляда, будто посредствомъ лингвистики можно не только установить этнологическое родство народовъ, но и (а именно, начиная съ Куна) разрѣшить вопросъ о состояніи такъ называемаго арійскаго первобытного народа. Аргументируетъ тутъ Шрадеръ отрицательно и положительно. Отрицательно, -- указывая при обозрѣніи «исторіи лингвистической палеонтологіи» на то обстоятельство, что изв'ястн'яйшіе филологические авторитеты выводили изъ одинаковыхъ лингвистическихъ данныхъ самыя противоположныя заключенія и что, слёдовательно, въ столь превознесенныхъ «успъхахъ» сравнительнаго языкознанія нъть ничего кром'є однихь лишь субъективныхъ, совершенно произвольных комбинацій. Положительная же часть его аргументацін направлена къ доказательству того, что изъ лингвистическаго матеріала можно д'єлать выводы, относящіеся лишь къ области лингвистики, но ни въ коемъ случав не къ области исторіи культуры или этнологіи. Шрадеръ полагаетъ, что переходъ «отъ единства индогерманскихъ языковъ къ единству индогерманскихъ народовъ ввелъ бы насъ въ сферу этнографіи, гдв филологъ уже не можетъ притязать на столь безусловное къ своимъ доказательствамъ довъріе, какъ въ чистой лингвистикъ». «Въдь языкъ», продолжаетъ онъ, «несомнънно является лишь однимъ изъ техъ моментовъ, которые надо принимать въ соображение для суждения о расовомъ родствъ между людьми; и нельзя оспаривать, что до сихъ поръ ни одна изъ классификацій,

построенных на физіологических признакахъ, не согласуется съ понятіемъ объ индогерманцахъ» (S. 157). «Филологія одна не въ состояніи раскрыть доисторическую культуру индогерманцевъ. Если же и тутъ мы хотимъ дёлать успёхи, то это возможно лишь тогда, когда лингвистика, археологія и исторія для общей работы братски

протянуть другь другу руки» (S. 210).

Итакъ Шрадеръ, обращая въ ничто этотъ «арійскій первобытный народъ» и его языкъ, разрушаетъ многотрудное создание санскритистовъ; а цёлый рядъ филологовъ, антропологовъ и этнологовъ (отъ Латама до Пенка) отнимають у этого «первобытнаго народа» даже его азіатскую прародину. Впрочемъ, эти господа столь любезны, что отводять ему другое итсто для жительства-или, собственно говоря, лишь ищуть его, такъ какъ поиски эти еще не увънчались успъхомъ. Латамъ считаетъ этой прародиной Европу; Бенфей (Benfey)—спеціально восточную Европу; Тома шекъюжную Россію; Сэйсъ (Sayce) — побережье Балтійскаго моря; и, наконецъ, Пенка («Origines Ariacae» 1883 и «Herkunft der Arier» 1886)—Скандинавію. Кром'я того, по мяжнію Пенка («Herkunft der Arier», S. 20), предполагать, будто первобытный народъ состояль изъ двухъ различныхъ расъ-это значить допускать «быющій въ глаза абсурдъ». Итакъ, никогда не существовавшій арійскій первобытный народъ, языкъ котораго-не что иное, какъ «грамматическая абстракція», потеряль даже свою азіатскую родину. И во всякомъ случат изъ всей этой комедіи заблужденій вытекаетъ одно лишь, —а именно, что мы, — выражаясь словами Сэйса, — «не должны ужъ заимствовать свой взглядъ на жизнь и религію Арійцевъ изъ гимновъ Ригведы». При этомъ разсвялось бы чудное видение санскритистовъ. Нужно надъяться, что разлетятся всякія фантазіи относительно арійскаго «первобытнаго народа», -- фантазіи, разборомъ которыхъ мы здёсь уже не станемъ заниматься.



§ 38.

#### Полигенизмъ.

Но существуетъ наука, которой Шрадеръ, очевидно, не воспользовался, такъ какъ совсёмъ не упоминаетъ о ней; а она могла бы дать ему въ руки ключъ къ разръшенію вышеупомянутой загадки. Это игнорированіе вполнт понятно, такъ какъ соціологія въ германскихъ университетахъ до сихъ поръ не только не разрабатывалась, но даже по мтрт возможности "замалчивалась". А одна изъ главнтишихъ задачъ соціологіи состоитъ въ томъ, чтобы дать себт отчетъ относительно хода эволюціи въ "человтческомъ мірт".

И вотъ, этотъ-то "міръ человѣческій", выдѣляющійся изъ многихъ другихъ міровъ природы, напр. изъ міра животныхъ и растеній—онъ-то и является исключительнымъ предметомъ соціологіи. Прежнія науки, подъ вліяціемъ библейской традиціи, представляли себѣ родъ человѣческій въ видѣ дерева, пускающаго изъ своего ствола все больше и больше вѣтвей и такимъ образомъ развивающагося. Отсюда эта идея, упорно господствующая въ историческихъ, антропологическихъ и этнографическихъ дисциплинахъ, идея объ одномъ или, въ лучшемъ случаѣ, о нѣсколькихъ первобытныхъ народахъ и языкахъ, изъ которыхъ ужъ будто путемъ постепеннаго развѣтвленія и дифференціаціи и образовалось то множество народовъ и языковъ, какое теперь можно наблюдать ¹).

Совершенно противоположный взглядъ заложенъ въ основу соціологіи. Отправнымъ ея пунктомъ является опроверженіе вышеизложеннаго взгляда относительно одного или нъсколькихъ цервобытныхъ народовъ и языковъ./Соціологія исходить изъ положенія, которое она прежде всего и старается доказать, — а именно, что "міръ людей" береть свое начало въ безчисленномъ множествъ разнородныхъ человъческихъ ордъ, которыя, будучи одарены способностью рачи, образовали соответственно со своей природой столь же много примитивныхъ языковъ 2).) Отъ этого первобытнаго состоянія эволюція идеть не въ вид'в разв'ятвленія и дифференціаціи, какъ это до сихъ поръ себъ представляли, но, наоборотъ, — въ видъ интеграціи и все большей и большей аггломераціи; однимъ словомъ, (не отъ одного общаго первобытнаго народа ко все болъе развътвляющимся народностямъ, но, наоборотъ, — отъ безчисленнаго множества первичныхъ ордъ къ постепенно уменьшающемуся числу все большихъ, сливающихся между собою племенъ; эти последнія, по мере теченія историческаго развитія, словно переплавляются во все меньшее и меньшее число все увеличивающихся народовъ и націй.) Параллельно этому ходу превращеній человъческихъ группъ и первичныхъ расъ во все болье и болье "инте-

<sup>4)</sup> См. у того же Шрадера «Culturgeschichte der Indogermanen» (1887) S. 7, гдв говорится о томъ времени, «когда происходило распаденіе общаго нѣкогда индогерманскаго языка»; вдѣсь Шрадеръ, конечно, имѣетъ въ виду ту эпоху, когда, вслѣдствіе развѣтвленія «первобытнаго народа», началъ дифференцироваться и языкъ. Одно лишь ложное представленіе объ эволюціи человѣчества способно приводить къ тому выводу, будто нѣкогда должна была существовать подобная эпоха.

2) См. мое—«Der Rassenkampf», S. 64 ff.

грированныя общества и "расы" (уже въ современномъ, несобственномъ значеніи этого слова), — параллельно съ этимъ идетъ и эволюція языковъ. Вначалѣ лингвисты совершенно упускали изъ виду это явленіе — и лишь мало-по-малу, при возрастающихъ успѣ-хахъ филологіи, обратили наконецъ и на него свое вниманіе. Объятые традиціонными предразсудками, филологи первоначально выводили всѣ языки изъ одного первобытнаго; но затѣмъ все больше и больше приходилось соглашаться съ существованіемъ нѣкогда многихъ такихъ языковъ; однако же до сихъ поръ не имѣютъ вполнѣ правильнаго понятія о дѣйствительномъ положеніи вещей въ первобытное время, — не понимаютъ, что тогда было такое же несмѣтное множество языковъ, какъ и примитивныхъ ордъ.

### § 39.

## Языкъ народа вовсе не является доказательствомъ его происхожденія.

Изъ этого хода развитія, какъ человъчества, такъ и языковъ, вытекаетъ признаніе, до котораго, опираясь на отдёльные факты, въ последнее время мало-по-малу дошла современная этнологія,--а именно, признаніе того, что языкъ народа ни въ коемъ случать не можетъ служить доказательствомъ его происхожденія; въдь очень часто можно наблюдать, какъ народы усванвали себъ чужіе языки. Конечно, такіе случан старались разсматривать, какъ исключенія. Согласно же нашему вышеизложенному пониманію, это усвосніе чужого и оставление своего собственнаго языка есть исконное, постоянное и неизбъжное явленіе. Такъ, въ ХХ-омъ стольтіи никто, конечно, не станеть утверждать, что сотни милліоновъ людей, занимающихъ огромное пространство — между Съвернымъ Ледовитымъ океаномъ и Кавказомъ, между Нѣманомъ и Камчаткой и говорящихъ по-русски, ведутъ общее происхожденіе; и наивно было бы теперь воображать себъ, что какая-нибудь большая нація, говорящая или говорившая когда-либо на одномъ языкъ, происходитъ оть одного общаго племени, -- и воображать это себъ потому лишь, что намъ неизвъстно ея историческое начало. Совершенно противоположный взглядъ лежитъ въ корнъ соціологическаго пониманія: всегда, когда на заръ исторіи такъ называемый "первобытный народъ" представляется намъ уже съ выработаннымъ языкомъ и

съ дифференцировавшейся культурой, т. е. съ такой, которой уже извъстны различныя соціальныя установленія и раздъленіе труда, — всегда въ такихъ случаяхъ мы имъемъ дъло уже съ извъстнымъ продуктомъ соціальной эволюціи, образовавшимся изъ множества разнородныхъ элементарныхъ этническихъ составныхъ частей.

Если бы Шрадеръ сдълалъ правильную оцънку этого основного положенія соціологіи, неизбъжно въ концъ концовъ опирающагося на гипотезу полигенизма, тогда онъ не считалъ бы выходящимъ "за предълы научнаго познанія"—возбуждать вопросъ о томъ, "каково происхожденіе тъхъ первобытныхъ расъ (Urrassen), которыя составляютъ основу этническихъ отношеній въ древней Европъ". Въдь соціологія, принимая полигенизмъ, какъ единственно удовлетворительное объясненіе всего хода развитія человъчества, даетъ достаточно свъдъній по этому вопросу. Такимъ образомъ исконное и непрерывное сліяніе различныхъ этническихъ элементовъ во все большія и большія племена, народности и націи,—весь этотъ процессъ она провозглашаетъ кореннымъ явленіемъ, принципомъ всей исторіи человъчества и основнымъ соціологическимъ положеніемъ 1).

Теперь же, если мы, обращаясь къ Шрадеру, выдающемуся представителю современной лингвистики, отсыдаемъ эту науку къ вышеизложенному основному соціологическому положенію, если мы требуемъ, чтобы она всё свои воззрёнія относительно хода развитія языковъ провёрила по соціологіи и отсюда заимствовала бы разрёшеніе вопроса о "первобытныхъ расахъ",—въ такомъ случаё на пасъ лежитъ и обязанность представить доказательства, которыя могли бы научно обосновать принятіе этого основного положенія соціологіи. Здёсь мы лишь вкратцё скомбинировали эти доказательства, болёе же подробно они изложены въ различныхъ мёстахъ другихъ нашихъ сочиненій <sup>2</sup>).

Воть доказательство, которое можно назвать историческимъ. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ свидѣтельства исторіи относительно первоначальнаго состоянія (Urzustände) народовъ всегда и повсюду повъствуютъ намъ о множествѣ разнородныхъ племенъ и "народностей" ("Völkerschaften"), которыя въ позднѣйшія времена мы за-

<sup>1)</sup> См. Gumplowicz—«Die sociologische Staatsidee», Graz, 1892.
2) См. Gumplowicz—«Grundriss der Sociologie» 1885, и «Sociologie und Politik» 1892. (Оба эти сочиненія переведены на русскій яз. Переводч.).

стаемъ уже въ видъ объединенныхъ народовъ и націй. Взглянемъ на теперешнюю Италію: одинъ языкъ и одна нація! А однако сколько различныхъ племенъ кишъло въ ней во время основанія Рима! И уже одна та непрерывная борьба, которую вели между собою эти племена, достаточно показываетъ, что они относились другъ къ другу, какъ чужіе и враги. И развъ современная лингвистика не открыла, кромъ загадочнаго этрусскаго языка, также слъдовъ многихъ другихъ языковъ, на которыхъ въ былое время говорили въ Италіи, но которые съ тъхъ поръ совершенно исчезли?

И не наблюдаемъ ли мы того же зрѣлища на зарѣ исторіи и во всѣхъ другихъ странахъ Европы? Какъ утомительно-длиненъ "перечень народовъ" ("Völkerregister") у всѣхъ "отцовъ исторіи", начиная съ Гомера и Геродота! При всѣхъ ихъ повъствованіяхъ приходится лишь съ удивленіемъ восклицать: сколько народовъ! сколько именъ!!

Сколько враждовавшихъ между собою народностей кишъло въ Галліи во времена Цезаря?! Какое безчисленное множество чуждыхъ другь другу и разноязычныхъ племенъ обитаетъ въ эпоху Тацита между Альпами и Нъмецкимъ моремъ?! Подобное же зрълище представляеть еще теперь Африка. О сколькихъ враждующихъ между собою племенахъ и о сколькихъ языкахъ повъствують намъ новъйшіе изследователи Африки! И что же регулярно происходить съ этими безчисленными разнородными этническими элементами въ дальнъйшемъ процессъ всякой "исторіи культуры"? Вездъ образуются все большія и большія общія сферы властвованія; организуются государства; вырабатываются общіе языки; разнородность исчезаеть, и на мъсть ел появляется единство, —сначала въ политической организаціи, а затемь въ языке и въ обычаяхъ. И воть, когда, по прошествіи долгаго періода времени, образуется единый народъ и единая нація, тогда историки говорять объ общемъ ихъ происхожденіи; а выработанные исторіей общій языкъ и культура выставляются (какая грубая ошибка!), яко-бы признакъ и доказательство единства народа и въ давно минувшія эпохи. Существовавшіе н'вкогда многочисленные, ни въ какой литератур'в не сохранившіеся языки исчезли безследно; иногда лишь словно всплыветь какая-нибудь древняя надпись, которую уже нельзя разобрать. Воть, напр. "мальбергическая глосса" ("Malberg'sche Glosse") 1), —ее никто уже не въ состояніи объяснить; это нѣмой памятникъ давно умершаго языка. Потомки же людей, пользовавшихся нъкогда этимъ языкомъ, давно уже слились въ народномъ и національномъ единств'я съ другими, ніжогда разпородными этническими элементами. Воть каковъ всегда и повсюду ходъ исторіи. Однако прямо-таки противоположный взглядъ на вещи царитъ въ нашихъ историческихъ описаніяхъ; да не только въ нихъ, но и всвхъ другихъ "наукахъ о духовной природв человвка" ("Geisteswissenschaften"), — напр. въ философіи исторіи и въ языкознаніи. Туть полное непониманіе истиннаго хода исторіи, распространяющее свое ошибочное, тлетворное вліяціе на всю область нашихъ историческихъ, а затёмъ и вообще "моральныхъ" ("moralischen") наукъ; это уродуетъ ихъ; въдь вслъдствіе ложнаго пониманія развитія человъчества всь явленія исторической жизни представляются въ этихъ наукахъ всегда въ превратномъ видъ, точно въ испорченномъ зеркалъ (а).

а) Какъ самъ Дарвинъ осторожно держался въ сторонъ отъ вопроса относительно моногенизма или полигенизма, - такъ и теорія его не могла въ этомъ пунктъ оказать на филологію никакого опредъленнаго вліянія. Это обнаруживается въ двухъ небольшихъ трактатахъ Авг. Шлейхера, въ которыхъ этотъ выдающійся лингвисть занимается отношеніемъ дарвинизма къ филологін, но при этомъ проявляеть поразительную неустойчивость, а именно въ томъ, что съ одной стороны онъ старается перенести въ область языкознанія эволюціонную теорію Дарвина, съ другой же, руководимый лингвистическими данными, настаиваеть на полигенистическомъ возаръніи. Получается, что въ первый моментъ увлеченія теоріей Дарвина Шлейхеръ хочетъ перенести на развитіе языковъ моногенистическую схему дарвинистическаго эволюціоннаго ученія. Это выступаеть въ первой части его посланія къ Геккелю («Die Darwin'sche Theorie und Sprachwissenschaft» 1863). Вотъ что онъ здёсь говорить: «Развё нельзя воспользоваться существующими въ языкахъ различіями, какъ осно-

¹) Отъ древняго Malloberg или Malberg, что значить Gerichtsberg (Gerichtsstätte)—мьсто судебнаго засъданія. "Мальбергическая глосса"—это якобы комментарій къ главньйшимъ положеніямъ Салической Правды (Lex Salica, pactus legis Salicae), представляющей изъ себя настоящую варварскую латынь, не признающую ни этимологіи, ни синтаксиса и обильно уснащенную германизмами. Включенная въ текстъ Правды "Глосса" большею частью отмъчается—"Маlb.", что значить—in Mallobergo (Malbergo), т. е. на судебномъ засъданіи или точнье—на языкъ, употребляемомъ въ судебномъ засъданіи. Но и сама эта «мальбергическая глосса» имьетъ до того непонятный видъ, что даже не могутъ установить, на какомъ языкъ она написана. См. Brockhaus'Conversations-Lexicon, 13. Aufl., 14. Band. И е р е в о д ч и къ.

вой для естественной системы, какъ доказательствомъ единства рода человъческаго? Не является ли исторія развитія языка главной стороной въ исторіи челов'вческой эволюціи?» И вотъ, Шлейхеръ погружается въ воззрѣніе Дарвина, — въ воззрѣніе, по которому «наблюденіе надъ весьма короткимъ еще періодомъ молодой земной жизни обнаруживаеть постепенныя измененія формъ», а поэтому-де «мы не имбемъ права предполагать другого хода жизни»; съ такой точки зрѣнія Шлейхеръ хочетъ смотрѣть на возникновеніе всѣхъ существующихъ въ языкахъ различій, на все это разнообразіе ихъ, -- объясняя его «постепеннымъ измѣненіемъ» единаго основного языка (Ursprache). Въ этомъ смыслѣ онъ говоритъ: «Тѣ языки, которые мы, по терминологіи ботаниковъ и зоологовъ, назвали бы видами одного рода (Arten einer Gattung), являются какъ бы дочерьми общаго основного языка, изъ котораго уже всв они произошли путемъ постепеннаго его измъненія. Сопоставляя эти родственные, хорошо извъстные намъ языки, мы установимъ родословную ихъ-точно такъ же, какъ Дарвинъ стремился сдёлать это для растительныхъ и животныхъ видовъ. Никто ужъ не сомиввается болбе въ томъ, что вся категорія (Sippe) индогерманскихъ языковъ... ведетъ свое начало отъ одной основной формы, отъ одного коренного индогерманскаго языка... На зарѣ жизни рода человъческого существоваль одинъ лишь... индогерманскій коренной языкъ. Говориль на немъ цёлый рядъ поколинії; и, конечно, когда говорившій на немь народь разростался и разселялся, — тогда въ различныхъ мъстахъ и языкъ этотъ принималъ мало-по-малу совершенно различный характеръ, и наконецъ изъ него создались два языка. Возможно образование и большаго числа такихъ языковъ... То же проявляется и во всёхъ послёдующихъ дёленіяхъ. Каждый изъ этихъ языковъ неоднократно еще подвергался процессу дифференціаціи». Итакъ, Шлейхеръ готовъ перенести въ область языкознанія эту, выставленную Дарвиномъ, по-виду моногенистическую схему развитія организмовъ. Но вотъ, здёсь у него возникають нёкоторыя сомнёнія. Филологія добралась до ніскольких в таких в «основныхъ языковъ»; а затъмъ возникаетъ вопросъ, происходять ли и эти н в сколько языковь по тому же рецепту Дарвина-изъ одной коренной ячейки? «Каково же происхождение этихъ родовыхъ языковъ, заложенныхъ въ основаніе различныхъ категорій? Повторяется ли здёсь то же явленіе, какое мы наблюдаемъ въ языкахъ каждой отдёльной категоріи: происходять ли эти родоначальные языки въ свою очередь отъ общихъ корней, а эти последние наконепъ-отъ одного первоначальнаго языка?» На этотъ вопросъ нашъ лингвистъ не можеть дать утвердительного отвёта. И действительно, «никто не въ состояніи представить себ'я такой языкъ, отъ котораго бы могли произойти, напр. -- индогерманскій и китайскій, семитическій и готтентогскій.... Мы не можемъ предположить подобнаго, такъ сказать, матеріальнаго происхожденія всёхъ языковъ отъ одного первоосновного». Итакъ, Шлейхеръ бросаетъ свою, столь поспъшно принятую дарвинистическую точку эрвнія и признаеть вивсто одного нівсколько

основныхъ языковъ. Не имъя въ этомъ направлении твердой точки опоры, онъ потомъ кватается за противоположный взглянь. Въ самомъ дъль, руководимый идеей, что «корни языковъ у различныхъ людей различны», Шлейхеръ принужденъ предположить «безчисленное множество основныхъ языковъ», хотя для встхъ ихъ и устанавливаеть одну и ту же человъческой физической природой обусловленную форму. Вотъ тутъ-то въ высшей степени интересно наблюдать, какъ Шлейхеръ съ геніальной интуиціей проводить въ дарвинизмъ полигенистическій взглядъ; этого никогда открыто не высказывалъ и самъ Дарвинъ, -- по всей въролтности, лищь изъ снисхожденія къ своимъ, свято въ библейскія традиціи върующимъ соотечественникамъ. «Это возникновеніе языковъ», говорить Шлейхеръ, «соотвътствуетъ, очевидно, происхожденію растительныхъ и животныхъ организмовъ; простая клетка является, конечно, общей основной формой этихъ организмовъ, равно какъ простой корень (einfache Wurzel)—въ языкахъ. И следуеть, разумется, признать, что клетки, эти простъйшія формы дальнъйшей животной и растительной жизни въ большомъ количествъ возникли за извъстный періодъ существованія нашей планеты, точно такъ же, какъ въ области языковъпростые объяснительные звуки (Bedeutungslaute). Эти начальныя, не то растительныя, не то животныя формы органической жизни развивались и совершенствовались затёмъ по самымъ различнымъ направленіямъ». На эти слова Шлейхера всѣ дарвинисты должны обратить особенное вниманіе; ихъ сл'ядовало бы пропечатать на заголовк'я вськъ изданій Дарвина. Словами этими талантливный дарвинисть ввель поправку или-върнъе-дополнение къ теоріи своего учителя. Въдь Шлейхеръ пришелъ лишь къ тому неизбъжному заключенію, которое замалчиваль Дарвинь, но которое и онь, несомненно, сделаль бы, еслибы захотъль относительно этого высказаться.

### § 40. Дъйствительный ходъ развитія человъчества.

Возможно ли, чтобы вышеизображенный, всюду ясно наблюдаемый "ходъ исторіи" не оказаль никакого вліянія на наше воззрѣніе относительно всего развитія (Gesammtentwicklung) человѣчества—и потому-де только, что извѣстная намь "исторія" охватываеть лишь ничтожную часть всего прошлаго? Возможно ли допустить, чтобы неосвѣщенная исторіей большая часть человѣческаго развитія шла по прямопротивоположному направленію—отъ единства или незначительной множественности (geringe Vielheit) къ безконечному разнообразію и безчисленности разнородныхъ этническихъ группъ, наблюдаемыхъ на разсвътъ исторіи?

Нъть, такое предположение никакъ недопустимо—и въ силу вотъ какихъ соображений: если ходъ развития человъчества (а иначе невозможно) управляется естественнымъ закономъ (Naturgesetz), то не можетъ же этотъ послъдний стать въ историческую эпоху другимъ, не можетъ же онъ измъниться, не можетъ противоръчить самому себъ, не можетъ дъйствовать теперь по совершенно иному, чъмъ въ доисторическия времена, направлению. Здравый разсудокъ, стоящий въ сторонъ отъ въры въ чудеса, не можетъ не признать, что естественный законъ, опредъленнымъ образомъ обнаруживающися въ течение всей, хорошо извъстной намъ исторической эпохи, долженъ былъ въ той же формъ проявляться и въ тъ милліоны лътъ, за которые дъйствие его не описано въ историческихъ хроникахъ и недоступно для человъческаго наблюдения. Противоположное предположение было бы чистъйшимъ абсурдомъ (а).

а) Защищаемый здёсь методологическій принципъ имѣетъ въ высшей степени важное значеніе для всякой естественной науки (Naturwissenschaft). Онъ, какъ извѣстно, впервые примѣненъ былъ геологомъ Ляйэллемъ (Lyell), благодаря чему геологія пріобрѣла весьма важныя познанія изъ жизни земного шара. Въ выше цитированномъ сочиненіи Шлейхеръ даетъ слѣдующую ясную формулировку этого принципа: «Данный методъ—заключать относительно неизвѣстнаго изъ того, что извѣстно,—методъ этотъ не допускаетъ предположенія, будто въ скрытой отъ непосредственнаго наблюденія доисторической эрѣ дѣйствовали совсѣмъ иные жизненные законы, чѣмъ тѣ, какіе мы подмѣчаемъ въ доступную для нашего наблюденія эпоху» (1. с., S. 24).



#### § 41.

### Всеобщее смъщение расъ.

Вышеизложенное историческое доказательство и дополняющая и подкръпляющая его логическая аргументація подтверждаются при этомъ нъкоторыми фактами и явленіями, которые теперь повсюду очевидны и могутъ быть объяснены лишь при помощи защищаемаго здъсь основного соціологическаго положенія.

Однимъ изъ такихъ фактовъ является констатируемое антро-пологами, по мъръ развитія культуры возрастающее расовое смъ-

шеніе (Rassenmischung), заключать о которомъ можно изъ разнообразія череновъ среди одного и того же народа. Всё антропологическія изслёдованія устанавливають тотъ фактъ, что, чёмъ примитивнёе человёческая группа, тёмъ больше однородность (Homogeneität) череновъ у составляющихъ ее индивидовъ; чёмъ выше развитіе группы, тёмъ больше число встречающихся въ ней черешныхъ разнообразій; и Колльманъ не можетъ объяснить этого иначе, какъ лишь все болёе и болёе возрастающимъ смёшеніемъ ("Penetration") расъ)(а).

Прослѣдимъ же ретроспективно за приведшимъ къ данному смѣшенію ходомъ эволюціи, и путемъ этого строго логическаго пріема мы подойдемъ къ первобытному состоянію (Urzustand): здѣсь передъ нашими глазами предстанетъ множество различныхъ, въ отдѣльности однородныхъ человѣческихъ расъ, — множество, соотвѣтствующее тому разнообразію перемѣшанныхъ между собою черепныхъ типовъ (Schädeltypen), съ которыми мы теперь встрѣчаемся среди большихъ народовъ и націй. И это строго логически выведенное заключеніе о правдоподобномъ первобытномъ состояніи людей подтверждается слѣдующимъ, установленнымъ антропологами фактомъ: и теперь среди отдѣльныхъ индивидовъ всякаго примитивнаго, совершенно замкнутаго отъ внѣшнихъ сношеній первобытнаго народа (Naturvolk) замѣчается огромное, нигдѣ уже болѣе не встрѣчающееся однообразіе въ строеніи череповъ (Schädelformation) (b).

а) «Чёмъ примитивнее общества», говорить Д ю ркгеймъ («De la division du travail social». 1893, р. 142), «тёмъ более существуеть сходства между образующими ихъ индивидами. Уже Гипиократь въ своемъ сочинени «De aëre et locis» сказалъ, что Скивы имеють одинъ лишь этническій типъ и совершенно лишены типовъличныхъ. Гумбольдтъ въ своемъ «Neuspanien» замечаеть, что у варварскихъ народовъ скорее можно найти свойственную всей ордефизіономію, чемъ личныя»...

Къ этимъ общимъ замѣчаніямъ Дюркгеймъ присоединяетъ данныя новѣйшаго изслѣдованія. «Лебонъ имѣлъ возможность объективнымъ образомъ установить, что, по мѣрѣ приближенія къ первобытной эпохѣ, однородность эта увеличивается. Сравнивая черепа въ различныхъ обществахъ, онъ находитъ, что существующія среди индивидовъ одной и той же расы несоотвѣтствія въ размѣрѣ череповъ... становятся тѣмъ больше, чѣмъ выше раса поднимается по лѣстницѣ цивилизаціи».

b) У историковъ самыхъ различныхъ націй можно встр'єтиться съ возникающимъ у нихъ изъ историческаго наблюденія признаніемъ,

что народы и государства всегда представляють изъ себя пеструю смѣсь разныхъ этническихъ элементовъ; а отсюда уже само собою вытекаеть, что тугь мы имбемъ дело съ закономъ развитія человъчества. Для подтвержденія этого здёсь ум'єстно привести цитату изъ «Идей, господствующихъ въ исторіи человъчества» (Helsingfors 1879), -- сочиненія, вышедшаго изъ-подъ пера финляндскаго историка Коскинена (Irjoe Koskinen), при чемъ воспользуемся французскимъ переводомъ этой книги: «Послѣ ожесточенной борьбы племена объединяются въ націи, а эти последнія-въ имперіи или въ большія конфедераціи; и вотъ, идея человеческаго братства, ограниченная сначала семейнымъ кругомъ, по-мъръ возрастанія государства, постепенно все больше и больше расширяется».

И Дюнонъ-Вайтъ (Dupont-White) чувствуетъ господствуюшій въ этихъ этическихъ смёшеніяхъ законъ, хотя у него еще и недостаеть соціологическаго взгляда на д'яйствительный процессь развитія. «Люди», говорить онъ, «цивилизуются лишь силою смёшенія; завоеваніе, колонизація, эмиграція... вотъ проводники человѣка или его мыслей, вотъ тѣ, такъ сказать, перемѣнные вѣтры (le souffle varié), которые изъ страны въ страну несутъ источники блага, правды, пользы.... И, такъ какъ государство всегда способствуетъ этому стеченію элементовъ, такъ какъ оно является своего рода растворителемъ (le fondant), соединяющимъ столь различные элементы, то нельзя не признать истиннаго его вліянія на прогрессивное развитіе общества: государствомъ закрѣпляется въ цивилизаціи единство рода человъческаго» («L'Individu et l'État», 1863, р. 324, 325).



#### Смѣщеніе языковъ.

Другой, аналогичный вышеописанному и тесно съ нимъ связанный фактъ можно наблюдать въ области языковъ; однако же филологи до сихъ поръ довольно мало обращали на него вниманія. Вѣдь вся современная лингвистика старается преимущественно доказывать сходство между различными европейскими культурными языками; и воть, встречающіяся въ нихъ "родственныя" ("verwandten") слова выводятся изъ санскрита. Сюда присоединяется конструированіе "коренного языка" ("Ursprache"), изъ котораго-де происходять всв эти, такъ сказать, "арійскія" нарвчія; потомъ изъ этого "коренного языка" выводять заключение о свойствахъ и культуръ говорившаго на немъ "первобытнаго народа". Весь этотъ ходъ мыслей, весь этотъ методъ разсужденія покоится на ложномъ

представленіи объ общемъ происхожденіи всёхъ тёхъ народовъ, которые теперь говорять на "арійскихъ" языкахъ, т. е. на такихъ, гдё значительное число корней и формъ выводится изъ санскрита. Однако, если бы филологія, не ограничиваясь своимъ излюбленнымъ подбираніемъ существующихъ между отдёльными языками сходствъ, старалась съ такимъ же рвеніемъ отыскивать здёсь и несхожіе корни, не общіе этимъ языкамъ и невыводимые изъ санскрита, — тогда можно было бы открыть нёкоторые слёды давно исчезнувшихъ языковъ, а также и тёхъ расъ, которыя нёкогда на нихъ говорили, но которыя сохранились еще лишь въ разнообразныхъ черепныхъ строеніяхъ, наблюдаемыхъ среди принадлежащихъ къ современнымъ народамъ и націямъ людей.

Затъмъ результаты такихъ лингвистическихъ изученій легко представить наглядно въ видъ графическаго изображенія, которое можно занести, напр., на географическую карту Европы. На картъ этой нужно какой-нибудь краской,—ну, скажемъ,—свътло-розовымъ пунктиромъ отмътить тъ "арійскія" слова, которыя общи европейскимъ народамъ; а тъ коренныя формы, которыя содержатся спеціально лишь въ какомъ-нибудь одномъ изъ этихъ языковъ, не встречаясь въ другихъ, и которыя не могутъ быть выводимы изъ санскрита, отмътимъ различными темными цвътами. Видъ такого изображенія наглядно показаль бы намь, какіе слёды прежнихъ неарійскихъ языковъ сохранились еще до сихъ поръ среди европейскихъ народовъ. Итакъ, многія расы еще до настоящаго времени замътны въ различныхъ черепныхъ строеніяхъ, и многіе первобытные языки еще сохраняются въ такихъ "неарійскихъ" словахъ. На какомъ же изъ этихъ первобытныхъ языковъ и какая именно раса говорила? -- это ужъ, конечно, не поддается изследованію, такъ какъ черепныя кости безмолвны. О, если бы будущая усовершенствованная фонологія (Phonologie) по различному строенію скуль и челюстей разгадала соотвітствовавшіе этимъ костямъ, скудно въ отдъльныхъ коренныхъ словахъ удержавшіеся еще таинственные звуки! Но едва ли это когда-нибудь будеть достигнуто, такъ какъ природа явно обнаруживаетъ тенденцію — уничтожать въ человъчествъ все разнородное и способствовать созданію общаго, единаго (а).

a) Огромная заслуга Шрадера, какъ уже сказано, заключается въ томъ, что онъ въ своемъ трудъ—«Sprachvergleichung und Urgeschichte» (1885) разрушиль массу заблужденій, въ которыя, со вре-

мени Куна (1845), впадали филологи, полагавшіе, что возможно доискаться до состоянія яко бы существовавшаго нікогда индогерманскаго «первобытнаго народа» («Urvolk»). Онъ неоднократно указываль на то, сколь ненаучны и неосновательны эти опрометчиво изъ «сравненія» корней (Wurzel-«Gleichungen») выводимыя заключенія о культур'в «первобытнаго народа». Что же касается вопроса,— «въ состоянии ли сравнительное языкознание своими собственными средствами произвести достовърное изследование индогерманской древности?» — на вопросъ этотъ, какъ полагаетъ Шрадеръ, «можетъ быть данъ дишь отрицательный ответъ» (S. 207). Вместе съ этимъ онъ указаль на банкротство «лингвистической палеонтологіи», которая, со времени Боппа и Гримма, столь самоувъренно выступала впередъ. Съ чрезвычайной осторожностью и снисходительностью критикуя своихъ предшественниковъ, Шрадеръ все-таки ясно выражаетъ ту мысль, что весь этотъ открытый «лингвистической палеонтологіей» «индогерманскій первобытный языкъ» является, пожалуй, не чёмъ инымъ. какъ только лишь «филологической абстракціей» (S. 177). Мысль эта вполнъ правильна. Онъ никакъ не можетъ согласиться съ тъмъ. чтобы этотъ «индогерманскій первобытный языкъ» слёдовало представлять себь, «какъ нъчто цъльное (Ganzes), какъ языкъ, на которомъ бы въ самомъ дёлё говорилъ дёйствительно существовавшій народъ». Если ужъ такъ не котять разставаться съ этимъ представленіемъ, то следуеть по крайней мере, «согласно со всёми лингвистическими аналогіями», смотр'єть на этотъ первобытный языкъ, какъ на «діалектически дифференцировавшійся» («dialektisch differenzierte»). На этомъ и кончается оппозиціонное отношеніе Шрадера къ существовавшему до сихъ поръ у лингвистовъ представленію. Но, разумъется, предположение «діалектической дифференціаціи» заставляетъ его придти къ заключению (Die Aula 1895, № 12), что «первобытный народъ» должень быль являться чёмъ-то смёшаннымъ (Mischvolk). Взглядъ этотъ, конечно, пріобрътетъ гораздо больше значенія, если удастся установить, что «діалектическая дифференціація» ни въ коемъ случав не подходить подъ понятіе дарвиновскихъ «нзифненій», но является темь, чемь она была въ действительности, т. е. изминениемъ чужого языка въ силу иначе приспособленныхъ (andersgeartete) звуковыхъ органовъ.

§ 43.

# Лингвистика и соціологія.

Но во всякомъ случать лингвистика обязана загладить свою погръшность передъ наукой и, согласно соціологическому воззртнію на ходъ человъческаго развитія, дать своимъ изслъдованіямъ иное,

лучшее направленіе. Механизмъ свой, служившій до сихъ поръ преимущественно моногенизму, она должна приспособить для полигенистическаго направленія и вмёсто прежнихъ своихъ ложныхъ точекъ зрѣнія принять за руководящую нить основной соціодогическій принципъ. А этотъ последній гласить, что безчисленное множество первобытныхъ языковъ мало-по-малу сменяется несколькими, уже немногими, въ отдёльныхъ частяхъ свёта развивающимися языками; что эти последніе, все уменьшаясь и уменьшаясь въ числъ, завоевывають себъ все болье и болье общирную сферу, вытъсняя собою всъ другіе языки, остатки которыхъ еще лишь нъкоторое время то тутъ, то тамъ удерживаются; что, наконецъ, такъ побъдоносно развивающійся общій языкъ проявляеть неуклонную тенденцію-все на болье обширномъ протяженіи скрыплять между собою все большее и большее число народовъ, отдъльные индивиды которыхъ лишь въ различныхъ типахъ черепного строенія сохраняють еще нъмыя свидътельства о прежней разнородности.

Однако не только соціологія, но и лингвистика должна позаботиться о томъ, чтобы этотъ правильный, на всю науку вліяющій взглядъ занялъ подобающее ему руководственное положеніе. И вотъ, когда лингвистика пойметъ свою обязанность содвиствовать въ этомъ направленіи познанію истины, когда она энергично приложить къ этому свои силы, тогда ужъ ей не придется вмѣстѣ со Шрадеромъ жаловаться на неразрѣшимость научнымъ путемъ вопроса о томъ, "каково происхожденіе первобытныхъ расъ, составляющихъ основу этническихъ отношеній въ древней Европѣ". Нѣтъ,—тогда ужъ она смѣло можетъ подойти и къ этому вопросу.



#### 8 44.

#### Заключеніе.

Эта необходимая экскурсія въ область соціологіи и лингвистики доказала намъ полнѣйшую ложность всѣхъ тѣхъ теорій, которыя стараются выводить возникновеніе государства изъ какого-то общаго, коренного народнаго элемента (Volkselement). Установить такое пронсхожденіе и развитіе государства никогда не удастся. Никогда и нигдѣ не можетъ быть основанія для оспариванія того факта, что всякое государство возникаетъ отъ столкновенія разнородныхъ этни-



ческихъ элементовъ и Германія въ данномъ случав не является исключеніемъ — точно такъ же, какъ и всякое другое европейское государство Выше мы опредвлили государство, какъ естественно возниктую организацію властвованія, предназначенную для охраны опредвленнаго правопорядка; теперь же, послв произведенныхъ здвсь изследованій, можно къ данному понятію присоединить еще тотъ признакъ, что властвованіе это искони повсюду устанавливается завоевателями, которые, благодаря превосходству силь своихъ, покоряютъ освадое населеніе. Такая теорія происхожденія государствъ не можетъ возбуждать никакого сомнёнія и съ этической точки зрвнія. Въ самомъ двлв, истина не можетъ противорвчить этикв, такъ какъ все истинное и представляеть изъ себя высшую этику.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

# Соціальные элементы государства.

§ 45.

# Соціальное содержаніе государства.

Установивши понятіе государства и выяснивъ актъ происхожденія этого послѣдняго, теперь, казалось бы, логично разсмотрѣть дальнѣйшую участь государства, — процессъ его развитія, функціи и паденіе. Однако же прежде намъ слѣдуетъ еще обратиться къ соціальному содержанію государства, такъ какъ, не оріептировавшись въ немъ, не обособивъ точно тѣхъ понятій, которыя относятся къ государству, какъ содержимое къ своей формѣ, мы не можемъ имѣть правильнаго понятія о государственномъ развитіи. Вѣдь здѣсь лишь содержаніе опредѣляетъ форму: соотвѣтственно своему соціальному, этническому содержанію государство принимаетъ извѣстный внѣшній видъ. Поэтому прежде, чѣмъ разсматривать развитіе государства, мы должны изучить заключающіеся въ немъ народные элементы.

Ни одинъ изъ отдёловъ государственной науки не трактовался до сихъ поръ небрежнёе, чёмъ ученіе о соціальномъ содержаніи государства. На это или совсѣмъ не обращали вниманія, или же, если и обращали, то разсуждали здѣсь неправильно, стоя на почвѣ предвзятыхъ мнѣпій и соціальныхъ тенденцій (а).

Вопросъ о томъ, изъ какихъ элементовъ состоитъ государство, ученые до настоящаго времени разсматривають лишь вскользь и, какъ будто это само по себъ понятно, ограничиваются указаніемъ "на людей", индивидовъ или гражданъ государства (Staatsgenossen). Но человъкъ такъ относится къ государству, какъ атомъ къ сложному тълу. Можно ли быть удовлетвореннымъ, когда на вопросъ: "изъ чего состоитъ зданіе?" — отвъчають: "изъ атомовъ". Будетъ ли анатомъ доволенъ разъясненіемъ, что тёло животнаго состоить изъ кльтокъ? Конечно, зданіе состоить изъ атомовъ, а животный организмъ изъ клётокъ, однако же эти атомы и клётки образуютъ прежде всего разнообразнъйшія составныя части зданія и организма, какъ, напр., камии, кирпичи, цементъ, дерево, жельзо и т. д., или-мясо, кости, кровь, шерсть и т. д. Для того, чтобы на вопросъ о составныхъ частяхъ сложнаго предмета дать удовлетворительный отвёть, слёдуеть указать на эти именно составныя части, которыя характеризують предметь, обусловливають его существо, дёлають его тёмь, чёмь онь является въ дъйствительности. Тутъ недостатотно дълать указанія на такія первоначальныя основныя части (Urbestandtheile), которыя могутъ быть приняты въ соображение лишь въ концъ концовъ при дальньйшемь анализь главных в составных в частей (Haupt bestandtheile).

а) Съ объективной научной точки эрвнія следуеть признать, что древніе и среднев вковые философы разсматривали государство бол ве безпристрастно и наблюдаемыя въ немъ явленія представляли болье правдоподобно, чёмъ это обыкновенно дёлають новейшие политическіе писатели, начиная со времени великой французской революцін. Въ то время, какъ эти последние представляють себе государство лишь суммою «индивидовъ», мы находимъ, напр., у Оомы Аквинскаго слъдующее, совершенно правильное замъчание: «По природъ своей государство не является простой сумной многихъ личностей, -- оно возникаетъ изъ соединенія различных в сословій и такимъ образомъ состоить изъ лицъ, которыя, по своимъ занятіямъ и положенію, не сходны между собою. Государство нельзя смёшивать съ войскомъ, состоящимъ изъ однихъ лишь солдатъ, гдъ вслъдствіе этого большее число лицъ имъетъ особенное значеніе...» (Die socialistische Staatsidee beleuchtet durch Thomas von Acquin; dargestellt v. Schneider. S. 78).

#### § 46.

#### Атомистическая теорія.

Правда, государство состоить изъ людей, какъ, напр., зданіе изъ атомовъ, или животный организмъ—изъ клѣтокъ. Однако же этимъ еще ничего не сказано. Конечно, люди являются въ государствъ первопачальными составными частями, но не главным и, а въ таковыхъздѣсь вся суть дѣла. Поэтому именно соціальныя общенія слѣдуетъ признать такими дѣйствительными основными частями государства,—частями, опредѣляющими его существо и дѣлающими его тѣмъ, чѣмъ оно является въ жизни. Вѣдь (государство — не скопленіе людей, по соединеніе племенъ, сословій и классовъз Вотъ эти-то главныя составныя части государства и пужно разсмотрѣть для того, чтобы познать его соціальное содержаніе.

Тъ, которые конструируютъ государство изъ его атомовъ, изъ отдъльныхъ людей, подходятъ къ предмету чисто ариеметически. Два человъка различныхъ половъ образуютъ семью, нъсколько семействъ составляютъ общину, нъсколько общинъ объединяются въ одно государство. При этомъ (атомистическомъ) методъ личностъ играетъ роль цифры въ ариеметической задачъ, и принимается здъсь, что 1=1. Это однако совершенно ложное предположеніе, такъ какъ въ государствъ въ крайнемъ случать лишь внутри отдъльныхъ племенъ, сословій и классовъ еще можно, пожалуй, рискнуть выставить тезисъ, что 1 должна быть равна 1. Такое предположеніе, игнорируя е с т е с т в е н н ы я различія племенъ и сословій въ государствъ, является лишь абстрактной, математической, идеальной точностью. Въ дъйствительности же государство составляется иначе, изъ совершенно другихъ элементовъ (а).

а) Теорія, выводящая существо государства изъ челов в ка, какъ основной части, находится на ложномъ пути уже и вслёдствіе того, что отдёльный челов в никогда не оказываетъ существеннаго вліянія на государственную жизнь Личность въ государств только кажется факторомъ развитія, въ дёйствительности же такую рёшающую силу имбетъ лишь соціальная группа, будь это каста, или классъ, или сословіе, или партія, на псе-то и опирается отдёльный челов в къ. Правда, говорятъ обыкновенно о томъ, что это сдёлалъ тотъ или другой владыка, что это дёло обязано ему и т. п. Если же подойти къ корню вещей, то можно убёдиться, что въ государств и по-

литикъ личность является въ лучшемъ случат лишь руководителемъ, не имфющимъ безъ своей нартіи никакой силы. Слфдовательно, уотдъльный человъкъ, какъ бы ни была велика и сильна его иниціатива, не можеть быть разсматриваемъ, какъ факторъ въ государственной жизни.) Историкъ, болъе глубоко проникающій въ вещи и стреиящійся къ истинъ, всегда найдеть здъсь партію, которая того или иного желала, которая то или иное совершила. И Наполеонъ I ничего не сдулаль бы, если бы за нимъ не стояло войско, -- народный классь, жаждавшій славы и опьяненный извістной «идеей». Слідовательно, если хотять понять «физіологическія функціи» государства, то должны разсмотръть прежде всего характеризующія его составныя части, а именно тъ группы, которыя въ данномъ случат управляють государственною дъятельностью, и не нужно исходить изъ отвлеченнаго «отдёльнаго человёка», такъ какъ онъ въ этой философской абстракціи вовсе не является живымъ существомъ, живой, дъйствительной составной частью государства, а потому нельзя ему приписывать такого значенія. Въ этомъ отношеніи совершенно върно замъчаетъ Константинъ Францъ («Naturlehre des Staates» 1870), указывая на излюбленный методъ естественнаго права: «Величайшей ошибкой со стороны неправильно такъ называемаго естественнаго права было превращеніе дъйствительнаго человъка въ абстракцію правового субъекта, выставление его, какъ самого отъ себя зависящаго существа, которое съ техъ поръ, какъ призракъ, бродитъ кругомъ; и, несмотря на хваленое просвъщение нашего времени, призракъ этоть все еще находить себв поклонниковь, которые дрожать или благоговъютъ передъ нимъ. Пора однако этому призраку навсегда исчезнуть изъ науки, для чего слёдуетъ открыто признать политическую физику, какъ основу всего государствовъдънія. Итакъ, виъсто того, чтобы разсматривать въ государствъ человъка въ вымышленномъ образъ самостоятельнаго гражданина, являющагося лишь выраженіемъ доктринальнаго представленія, вийсто этого мы будемъ лучше наблюдать его въ томъ видъ, въ какомъ онъ со встин своими конкретными свойствами существуетъ въ действительности. И лишь такимъ путемъ познаемъ мы дъйствительную государственную жизнь; въдь легко доказать невозможность въ государствъ всего того, что не связано съ естественнымъ положениемъ вещей». Тъпъ не менте и Константинъ Францъ въ своей книгт не сдержаль даннаго имъ объщанія разсматривать человёка въ такомъ видё, «какимъ онъ является въ дъйствительности, со всъми его конкретными свойствами». Въдь Францу слъдовало бы, присоединивъ дъйствительнаго человъка или по рожденію, или по соціальному положенію къ какой-нибудь групп'ь людей, разсмотрёть его въ соціальной связи съ этой группой и затъмъ не преминуть указать на послъдствія такого соціальнаго положенія человька въ государствь; однако и онъ это упускаеть изъ виду.

## § 47.

# Являются ли семьи коренными основными частями государства?

Уже родоначальникъ реалистическаго ученія о государствъ, Аристотель, считаетъ элементами этого послъдняго не индивидовъ, но "семьи". Затьмъ въ болье позднія эпохи часто спускались къ атомистическому ученію и до самаго послъдняго времени не поднимались выше аристотелевской идеи. Теперь, какъ и во времена греческаго философа, видятъ въ семью развивающійся основной элементъ, "ячейку" государства, которое будто бы возникаетъ изъ семьи, проходя затьмъ черезъ общину, какъ среднюю стадію развитія. "Изъ семействъ образуется община, изъ общинъ—государство, а изъ государствъ — система этихъ послъднихъ", утверждалъ еще недавно Тренделепбургъ ("Naturrecht" S. 194). Эта формула естественнаго права ни въ коемъ случав не соотвътствуетъ дъйствительному ходу вещей, который, какъ мы видъли, совершенно иной.

Уже Аристотель имълъ достаточно здраваго смысла и быль настолько проницателенъ, что, считая семью основнымъ элементомъ государства, не выставляль ее, какъ нучто, предшествующее возникновенію государства, -- нізть, онь смотрівль на семью, какъ на болье позднюю форму, какъ на послъдствіе государственной жизни. Дъйствительный строй греческой семьи не могъ не привесть Аристотеля къ такому взгляду. Въ семь в этой выделялись "три рода отношеній": отношеніе мужа къ жень, отца къ дытямь и господина къ рабамъ. Если первыя два отношенія и можно было бы представить себъ, какъ-будто "е с т е с т в е н н ы я", внъ государства и до него существовавшія формы, -- то во всякомъ случав "правовое" отношение господина къ рабамъ безъ государства остается совершенно немыслимымъ. И вотъ, такъ какъ отношение это является существенной чертой античной семьи и возможно лишь въ государствъ, -- то ясно, почему Аристотель, хотя и смотрить на "семью", какъ на основной элементъ государства, все-таки считаетъ ее не предшествующей, но поздивишей формой, последствиемъ государственной жизни; и въ этомъ онъ совершенно правъ (а).

Итакъ государство нельзя выводить и изъ семьи. Главнымъ препятствіемъ, дѣлающимъ подобный переходъ невозможнымъ, и является это "третье" отношеніе властвованія, отношеніе господина къ рабамъ, которое составляло матеріальную основу античной семьи, безъ него семья была совершенно немыслима, равно какъ и отношеніе это пе могло бы существовать безъ государства. Вѣдь рабъ не сталъ бы служить и повиноваться своему господину, если бы этому не предшествовалъ фактъ, возлагавшій на раба обязанно сть служенія и дававшій господину право властвованія; повиновенія этого не могло бы быть, если бы не существовало организаціи, дававшей правовую санкцію этому отношенію господина къ рабамъ. А фактомъ такимъ могло быть лишь завоеваніе и порабощеніе; такой организаціей было именно государство.

а) Ложный взглядь на семью, какъ на начало государства, произошель оттого, что, усматривая въ ней миніатюрное государство, предположили отсюда, что государство въ большомъ видъ развилось изъ своей миніатюры, какъ изъ зародыща. Это смішиванье миніатюры государства съ его зародышемъ очень распространено въ литературъ. Такъ говоритъ, наприм., Иешель («Völkerkunde», 5 Anfl. S. 236): «зародыши гражданского общества кроются въ семьв». Правильно было бы, если бы онъ сказалъ: семья представляетъ намъ гражданское общество въ миніатюръ. И Лиліенфельдъ говорить: «семья является прототипомъ общества» («Gedanken über Socialwissenschaft» I, 194); отсюда легко возникаеть неправильное представленіе, будто бы (государственное) общество развилось изъ этого «прототипа». Однимъ словомъ смѣтиванье, такъ сказать, морфологической аналогіи между семьей и государствомъ съ ихъ хронологической связью привело къ господствующему повсюду заблужденію, будто государство происходить изъ семьи. Однако следуеть, хотя бы нзъ Аристотеля (Politik I), уяснить себъ эти два понятія: сходство структуры и хронологическую последовательность, - это вещи совершенно различныя. Въдь, если Аристотель и выдвигаетъ сходство между семьей и государствомъ, какъ, наприм., въ томъ, что «всякое семейство управляется старъйшиною, словно царемъ» (I § 6), — несмотря на это, онъ однако же прямо говорить: «согласно естественному положению вещей государство должно возникать раньше семьи» (§ 11). Итакъ, Аристотель не впалъ въ то заблуждение, которое теперь охватило почти всёхъ историковъ, юристовъ и политиковъ.

#### § 48.

## Дъйствительныя основныя части государства.

Если отдёльную личность мы не можемъ признать краеугольнымъ камнемъ государства, если и семья не является такимъ основнымъ, создающимъ государство элементомъ и если даже совокупность семействъ не помогаетъ намъ разрёшить эту загадку образованія государствъ,—то для разрёшенія ея мы должны избрать другой путь.

Для этой цели разсмотримъ несколько обстоятельнее тотъ факть, относительно котораго мы выше указывали, что онь, предшествуя возникновенію семьи, возложиль на раба обязанность служенія, а господину даль право властвованія. Этимъ фактомъ, какъ мы сказали, могло быть лишь завоеваніе и порабощеніе. И, очевидно, что это завоевание и порабощение не могло являться покореніемъ нікотораго числа рабовъ разрозненными силами отдівльныхъ представителей семействъ. Положительно невозможно представить себъ нъчто подобное. Завоеванія и порабощенія могли производиться только единой, тёсно сплоченной группой людей надъ другой группой, уступающей первой въ силъ. За такимъ лишь насильственнымъ актомъ могло последовать естественнымъ образомъ то устройство, опираясь на которое, завоеватели, для пользованія плодами своей победы, оказывая другь другу помощь и поддержку, подълили между собою покоренныхъ, какъ рабовъ, обративъ ихъ въ "живыя орудія" (Аристотель), и такимъ образомъ одновременно съ основаніемъ государства, создали основы античной семейной жизни. Итакъ, вслъдствіе подчиненія одного класса людей другому образуется государство, а изъ потребности побъдителей обладать "живыми орудіями" возникла экономическая основа античной семьи, отношение властвованья, существовавшее между господиномъ и его слугою.

Теперь только можемъ мы дать отвътъ на вопросъ относительно соціальнаго содержанія государства. Не изъ отдъльныхъ людей, какъ атомовъ, не изъ семействъ, какъ ячеекъ, создается государство. Не отдъльныя личности и не семейства являются его основными частями. Нътъ, только изъ различныхъ человъческихъ

группъ, изъ различныхъ племенъ возникаетъ государство и изъ нихъ лишь состоитъ. Побъдители образовали правящій классъ, а побъжденные и порабощенные—классъ рабочихъ и служащихъ.)

Итакъ мы путемъ анализа античной "семьи" достигли того, что не въ ней, какъ это дѣлаетъ большинство современныхъ писателей, но въ племенахъ можемъ признать главныя основныя части, дѣйствительные краеугольные камни государства,—въ племенахъ, которыя мало-по-малу превращаются въ классы и сословія. Изъ этихъ племенъ создается государство; они и только они предшествуютъ государству (sind das prius des Staates). Затѣмъ дальнѣйшій анализъ долженъ намъ показать, въ чемъ существо этихъ "племенъ", каковы ихъ свойства, составъ и происхожденіе. (См. ниже).

При помощи вышеизложеннаго разсмотрѣнія мы въ то же самое время достигли и другого результата. Намъ удалось генетически выяснить предложенное выше понятіе государства, какъ естественно возникшей организаціи властвованія,—а именно обнаружить, что господство одного племени надъ другимъ кладетъ основу для власти представителя семьи надъ его рабами и что отношеніе это находитъ себъ поддержку въ общей организаціи племенного властвованія (Stammesherrschaft). Это, наблюдаемое въ семьъ отношеніе господина къ рабу является для насъ теперь выводомъ изъ подчиненія покореннаго племени побъдителю, и все право в о е существованіе семьи является послъдствіемъ основанія государства.



### § 49.

# Племя, какъ основная часть народа.

Вышензложенное разъясняеть, почему въ древности мы находимь столько разделявшихся на племена государствъ и народовъ. На востокъ это можно встрътить и до сихъ поръ. Народности, говорящія на арабскомъ языкъ, еще и теперь дълятся на огромное число племенъ и, хотя всъ они, съ внъшней по крайней мъръ стороны, исповъдують одну и ту же религію, несмотря на это, большая часть ихъ находится во враждебныхъ другъ къ другу отношеніяхъ: они ведутъ между собою постоянныя войны и распри, а также примъняють другъ по отношенію къ другу кровавую месть. Въ классическихъ государствахъ дъленіе народа на пле-

мена является самымъ древнимъ, какое намъ только приходится встрвчать на разсвъть исторіи. Такъ, наприм., въ Анинахъ существовало древнъйшее, будто бы на происхождении основанное, дъленіе гражданъ на четыре филы (Curtius "Griechische Geschichte" 1878, I, 293). И первоначальныя составныя части римскаго населенія, — Рамны, Тицін и Луцеры, — представляли изъ себя, конечно, три различныхъ племени; и вотъ даже Момзенъ, который сильно высказывается противъ разнородности этихъ племенъ и по крайней мъръ два изъ нихъ (Рамновъ и Луцеровъ) объявляетъ "латинскими племенами", и онъ однако же соглашается, что здёсь "несомивнио произошло смешение различныхъ національностей (это слово, конечно, туть употреблено въ смыслъ "племенъ"). (Mommsen, "Röm. Geschichte" 1874, I, 43). Изъ всего этого однако ясно, что и въ Европъ въ пачалъ классической древности "племена" являются основными частями государствъ. Въ виду этого здёсь умёстенъ, конечно, вопросъ: что такое племя? На него до сихъ поръ ни этнографія, ни антропологія не дали удовлетворительнаго отвъта; и даже государствовъды до настоящаго времени очень мало заботятся о выясненіи понятія племени. Этимъ словомъ (племя) пользовались то въ весьма широкомъ смыслъ, обозначая имъ націю, или даже множество націй, какъ, напр., въ часто употребляемомъ выраженіи: англосаксонское племя; то въ болъе узкомъ значении народа, то наконецъ въ весьма тёсномъ смыслё, подразумёвая подъ этимъ словомъ какуюнибудь часть народа, при чемъ однако же здёсь не опредёлили и не уяснили себъ, каковы предълы племени. Если мы хотимъ теперь прочно установить это понятіе, то намъ слідуеть, конечно, нъсколько углубиться въ область прошлаго, снова верпувшись къ вопросу о происхожденіи человъчества.

Происходить ли человъчество оть одной пары людей, потомство которой, нодъ вліяніемъ различныхъ условій климата и окружающей природы, дифференцировалось на разнообразивишія племена (моногенизмъ),—или же оно ведеть свое происхожденіе отъ многихъ первоначальныхъ паръ, изъ несходства которыхъ произошло разнообразіе многихъ, извъстныхъ въ исторіи и еще теперь существующихъ человъческихъ племенъ (полигенизмъ)? Этотъ вопросъ долженъ здъсь являться исходнымъ пунктомъ.

Не трудно склониться на сторону полигенизма; вёдь тысяча научныхъ моментовъ, убёдительныя основанія и здравый человів-

ческій разумъ указывають на то, что изв'єстныя, въ теченіе стольтій передающіяся, постоянныя особенности и несходства людей коренятся преимущественно въ различіи ихъ происхожденія. Противоположное предположеніе могло бы еще им'єть н'єкоторое нравственное значеніе, но только не передъ судомъ научной критики (а).

а) Въ нашу задачу здъсь не можетъ входить обозръніе всего спора натуралистовъ по вопросу о томъ, каково происхождение людей, отъ однихъ ли прародителей или отъ мпогихъ? И обоснование нашего взгляда отдёльными моментами даннаго спора также выходить за предёлы нашей задачи, но все-таки, чтобы подкрёпить свое мнёніе естественно-историческимъ авторитетомъ, позволимъ себъ процитировать здёсь одно мёсто изъ Росмеслера (Rossmässler-«Anleitung zum Studium der Thierwelt», Leipzig 1856, Schluss): «Въ высшей степени интересный вопросъ представляется на оконча-« тельное решеніе естественной исторіи. Культурные вароды давно уже нытаются разгадать его. Это-вопросъ о происхождении рода человъческаго. Первое появление человъка, какъ и всъхъ вообще органическихъ существъ, совершенно покрыто мракомъ неизвъстности. Пускай религія и философія, каждая согласно со своими потребностями, разрвшають для себя этоть вопрось; что же касается естествоввивнія, то у него еще не хватаетъ данныхъ для этого разръшенія. Ведетъ ли однако родъ человъческій свое происхожденіе отъ одной или отъ многихъ первосозданныхъ паръ, -- относительно этого не можетъ быть никакого сомнинія, разъ мы убіждаемся въ основных типических в различіяхъ человъческаго организма, бросающихся въ глаза всякому безпристрастному изследователю при сравнении различныхъ расъ. Спеинфическое различие рода человъческого въ смыслъ систематической зоологіи есть фактъ, насколько ясный, настолько и неопровержимый; а родовое понятіе (Artbegriff) въ органической природ'я такъ глубоко запечатлено, такъ неизменно, какъ и всякій естественный законъ, породы такъ же мало подвержены измъненію, какъ и теченіе планеть вокругь солнца. Такимъ образомъ и происхождение рода человъческаго не от одной, а от большаго числа паръявляется не простымъ предположениемъ, но неоспоримымъ фактомъ, который въ корню расходится лишь съ робкимъ и ограниченнымь религіознымь воззртніемь».

За полигенизмъ высказывается также Карлъ Фогтъ: «Никому, конечно, не пришло бы въ голову», говоритъ онъ, «когда-либо сомнъ-ваться въ различи отдъльныхъ человъческихъ расъ, если бы не стали всякими средствами доказывать единство ихъ, если бы не стали всякому ясному факту противополагать мисъ, представляющійся столь почтеннымъ лишь всяждствіе того, что онъ вмъсть со всьми связанными съ нимъ обстоятельствами непремънно попираетъ всякую позитивную науку». («Vorlesungen über den Menschen», S. 284).

Бурмейстеръ («Geschichte der Schöpfung» 1854, S. 564—568) высказывается въ такомъ же смыслъ. Изъ прежнихъ авторите-

товъ естественной науки, какъ извъстно, Агассицъ («Der Schöpfungsplan») стоить за полигенизмъ. Среди французскихъ антропологовъ можно насчитать много защитвиковъ полигенизма; сюда относятся Пуше («De la pluralité de races humaines» 1864), Топинарь («Antropologie» 1876) и мног. друг. Очевидно, и теологъ фридрихъ Давидъ Штраусъ не моногенистъ, такъ какъ онъ, не колеблясь, видитъ «колыбель рода человъческаго въ обезьяньей ордъ» (Strauss, «Alter und neuer Glaube», S. 203). То же можно сказать и о Шопенгауеръ, который предполагаетъ, что всевозможныя человъческія расы ведутъ свое происхожденіе отъ разныхъ обезьянь (шимпанзе, понго и др.).

#### § 50.

# Основанія въ пользу полигенизма.

Если подумаемъ, сколькимъ опасностямъ подвержена жизнь человъческаго существа, которое безъ поддержки беззащитно среди дикой, могучей природы; если подумаемъ кромъ того, что все-таки и первая человъческая пара не могла появиться на землъ уже въ зрёломъ возрасть, но сначала должна была здысь находиться въ період' безпомощнаго дітства, изъ котораго она лишь мало-помалу выростала; если представить себь все это, тогда прямо-таки невозможно и вообразить какъ это такая единственная дътей перенесла всъ жизненныя бури и опасности, при чемъ не только сама уцѣлѣла, но еще и сдѣлалась основательницей рода человъческаго. Мыслимо ли, чтобы все человъческое умственное развитіе, чтобы вся будущность человъчества когда-либо зависъла отъ того, спасется ли счастливо эта первая, безпомощная пара дътей отъ безчисленныхъ опасностей, которыми ихъ окружала природа? перенесеть ли она благополучно бользни? не пострадаеть ли оть бурь и грозы? останется ли пощажена чудовищами и дикими звърями? Можно ли согласиться съ темъ, будто это развитие человъчества и человъческаго ума не является естественной необходимостью, заложенной въ разумныхъ законахъ природы и охраняемой этими последними? Можно ли согласиться съ темъ, будто это развитіе ость нічто случайное, что могло бы и погибнуть злополучно въ первой, единственной, безпомощной паръ дътей? Противъ принятія подобной идеи протестуєть всякое разумное мышленіе, всякій здравый разсулокъ!

Если все развитіе человічества и мысли человіческой соотвітствусть естественному закону и не представляеть изъ себя случайности, если оно было да и теперь является такою же естественною необходимостью, какъ и вращеніе планетъ вокругъ солнца, то не должны ли мы тогда согласиться съ темъ, что начало этого развитія никогда не могло зависъть отъ чудеснаго спасенія и случайнаго размноженія одной пары дітей, которая очутилась на землів въ беззащитноммъ состояніи среди необитаемой людьми дикой природы? Не слёдуеть ли намъ согласиться съ темъ, что это поздневшее развитіе должно было быть достаточно обезпечено соотвѣтственными благопріятными условіями? Слѣдовательно, не должны ли мы предположить, что никогда не могло быть такого періода времени, когда бы будущее существование человъчества и умственное его развитіе находились въ зависимости отъ хрупкой жизни ребенка, но наоборотъ, что прежнее существование и развитие этого челочества должны были быть обезпечены безчисленнымъ множествомъ примитивныхъ, способныхъ къ развитію, челов коподобныхъ существъ, разбросанныхъ по всвмъ закоулкамъ земли, лишь только эта последняя сделалась годной для ихъ существованія.

#### § 51.

# Политика природы.

Вышеизложенное предположеніе наше находить себ'в оправданіе также въ томъ разсужденіи, что подобное положеніе вещей является закр'впленнымъ, такъ сказать, въ ежедневной политик'в природы. Въ самомъ д'вл'в, мы повсюду видимъ: что больше слабыя особи какой-нибудь породы животныхъ подвергаются гибели со стороны тысячи случайностей, тто продуктивн'те въ производств'в и размноженіи этихъ особей проявляется природа, заботящаяся о поддержаніи породы. Отсюда сл'вдуеть, что, что ниже, что слабов, что меньше защищена порода животныхъ, тто многочисленные ея представители на земл'ть. Однимъ словомъ, въ природ'ть повсюду обнаруживается законъ, въ силу котораго слабость составляющихъ породу особей вознаграждается численностью ихъ. И неужели же именно челов'ть является исключеніемъ изъ этого правила, изъ этого закона? Соразм'трность и подчиненіе законамъ,

всегда и повсюду господствующія въ природі, не позволяють намъ вірить въ подобное исключеніе.

Это столь естественное соображение, заставляющее насъ отвергнуть всякую мысль о первой, единственной человъческой паръ, обосновывается и подкръпляется еще безчисленнымъ множествомъ другихъ обстоятельствъ, а прежде всего—разнообразіемъ расъ и племенъ.

#### § 52.

## Множество расъ.

Къ какимъ искусственнымъ и высокопарнымъ объясненіямъ должны прибъгать, когда доказываютъ, что несходство между безчисленными человъческими племенами и расами возникло лишь мало-по-малу, подъ вліяніемъ разнообразнъйшихъ причинъ, когда протестующему противъ этого здравому человъческому разсудку желаютъ втолковать, что негры и полинезійны, европейны и монголы ведутъ свое происхожденіе отъ одной первоначальной человъческой пары.

Данная теорія трактуєть о медленныхь, образующихь расы изміненіяхь въ единомь родів человів ческомь, — объ изміненіяхь, обнаруживающихся въ цвіті кожи, въ строеніи тіла, въ умственныхь и физическихь особенностяхь. Когда теорія эта наталкивается на дійствительность, не удостовіряющую намь такихь превращеній, но наобороть безчисленными примірами подтверждающую слова пророка, что "арапь и черезь тысячу літь останется чернымь", — въ такомь случай она прибігаеть къ дарвиновскому аргументу "милліоновь літь". А именно, будто бы въ этоть огромный періодь времени должны были произойти пезамінаемыя уже въ исторической жизни превращенія. Эти "милліоны літь" — не что иное, какь крайняя міра, совершенно безполезная, въ особенности же, если она, какъ это чаще всего бываеть, употребляется для защиты библейскаго престижа.

## § 53.

#### Единство рода человъческаго.

Что же побуждаеть людей защищать при помощи всёхъ этихъ искусственныхъ объясненій и гипотезъ такъ называемое единство

рода человъческаго? Не уважение ли къ священнымъ памятникамъ человъчества? — они, конечно, остаются священными и святыми для всякаго научнаго направленія, хотя нов'йшее изсл'єдованіе и не подтверждаеть ни одной буквы изъ теогоніи и космогоніи. Въдь. воть что остается священнымь въ данныхъ памятникахъ, - это почтенная старина и нравственная правда ихъ идей. Но "слово" не должно тормазить науку. Или, быть можеть, преклоненіе предъ современнымъ принципомъ человъческаго "равенства" заставляеть иныхъ съ довъріемъ относиться къ теоріи общаго происхожденія всёхъ отъ одной пары? Но неужели же наука истину должна принести въ жертву этому прекрасному этическому принципу? Нътъ, этого ей не слъдуеть дълать, несмотря на то, что она вполив признаетъ правственное достоинство даннаго принципа. Неужели же для идеи равенства необходимо прежде всего свидътельство, что всв люди ведуть свое происхождение отъ одной прародительской пары? Нъть, для равенства не нужно единство происхожденія. Этотъ принципъ гораздо правильнье строить на гуманности, какъ извъстномъ человъческомъ свойствъ, не прибъгая къ идет объ общемъ происхождении. Или, быть можетъ, единство происхожденія должно поддерживать идею "братства?" Тогда, безъ сомнёнія, съ паучной стороны было бы гораздо правильнёе выставлять наблюдаемое, къ сожаленію, и въ жизни и въ исторіи "небратство" людей, какъ убъдительнъйшее доказательство полигенизма.



# § 54.

#### Гипотеза полигенизма.

Итакъ мы видимъ, что основанія, приводимыя въ пользу общаго происхожденія рода человъческаго, не выдерживають критики, и у насъ напрашивается весьма естественный и простой взглядъ на вещи: (человъчество происходить отъ огромнаго числа первыхъ прародительскихъ паръ или върнъе человъческихъ ордъ, которыя въ самыхъ различныхъ пунктахъ и частяхъ земли и, возможно также, что не одповременно, но въ разныя эпохи этого длиннъйшаго начальнаго періода развивались изъ существъ низшаго порядка до человъка (Дарвинъ).)

Разъ мы согласимся съ этимъ предположениемъ, тогда относительно существа расъ у насъ не можетъ болѣе существовать никакого сомнѣнія. Раса есть извѣстная группа людей, ведущихъ свое происхожденіе отъ одного общаго источника.

§ 55.

#### Раса и племя.

Раса, какъ таковая, имѣетъ свои физическіе и физіологическіе отличительные признаки. Но въ цивилизованномъ мірѣ нигдѣ уже болѣе не существуетъ расъ въ чистомъ видѣ. Въ самомъ дѣлѣ, смѣшеніе, происходящее въ теченіе многихъ тысячелѣтій, давно уже перетасовало между собою расы на всемъ этомъ пространствѣ. Лишь немногія человѣческія орды, пребывающія еще въ состояніи примитивной дикости,—какъ, напр., Ведды на Цейлонѣ или Патагонцы (жители Огненной земли) въ Южной Америкѣ, обнаруживаютъ признаки чистаго расового единства.

Напротивъ же, выступающія въ историческое время племена являются группами, соединенными уже лишь одинаковымъ образомъ жизни, обычаями, религіей и языкомъ. Эти моральные моменты, вмѣстѣ съ происходящимъ преимущественно внутри племени размноженіемъ, создаютъ, конечно, и антропологическій типъ, не будучи однако же въ состояніи изгладить расовое различіе, которое особенно упорно продерживается въ краніологическихъ особенностяхъ.

Слъдовательно, раса представляетъ изъ себя физіологическое, племя же наоборотъ — соціальное единство, связующими силами котораго являются общій образъ жизни и культура. Вотъ эти-то племена и ведутъ въ историческое время другь съ другомъ войны и одни, покоривши другихъ, образуютъ государства.

§ 56.

# Племена и государства.

Легко доказать, что пъть ни одного исторически извъстнаго государства, въ которомъ бы не было различія между составляю-

...

щими его племенами. Отдъльное же племя, до своего столкновенія съ другимъ, не представляетъ изъ себя еще никакого государства: въ силу природы вещей такое племя является догосударственнымъ. Это явленіе легко можно объяснить. Пока племя, состоящее лишь изъ "сходныхъ между собою единоплеменниковъ, т. е. изъ личностей, родившихся и воспитавшихся въ одномъ и томъ же соціальномъ обществъ, -- пока оно не покорило себъ никакого другого племени, до техъ поръ въ немъ нетъ института рабства. Въ самомъ дълъ, пигдъ въ исторіи мы не находимъ, чтобы рабы и господа, или несвободные и свободные, или крестьяне и дворянство, или какъ бы иначе ни назывались эти контрасты, —нигдъ мы не находимъ, чтобы эти два класса людей принадлежали къ одному племени. Между этими группами никогда не допускалось брачнаго спошенія, следовательно, оне кровно отличались другь оть друга и, благодаря традиціи и замкнутому воспитанію, въ теченіе долгаго времени сохраняли свои особенности.

Пока же не было института рабства, пока не хватало этого перваго условія для продолжительной государственной жизни, до тёхъ поръ развитіе государства было невозможно. До тёхъ поръ племя принуждено было постоянно мёнять мёсто своего жительства, розыскивая себё средства къ жизни,— занимаясь охотой, рыбной ловлей или скотоводствомъ. (О государственной жизни, о ея хозяйственныхъ основахъ племя тогда лишь могло думать, когда оно пріобрётало необходимыя для этого "живыя орудія", т. е. когда оно покоряло себё другое племя, порабощало его и эту порабощенную массу раздёляло между отдёльными своими членами, когда оно такимъ образомъ создало первую государственную организацію и античную "семью", а слёдовательно, зачатки государственнаго и семейнаго права.)

11/

§ 57.

# Превращение племенъ въ классы и сословія.

Племенное сознаніе (Stammesbewusstsein) въ современномъ государствѣ отчасти исчезло, отчасти же, одновременно съ превращеніемъ племенъ въ сословія и классы, смѣнилось сословнымъ и классовымъ сознаніемъ. Ни въ одномъ изъ современныхъ государствъ

не говорять теперь о крестьянскомъ племени, тутъ вообще ужъ не признають такого термина, но говорять о крестьянскомъ классъ, крестьянскомъ сословін, а также, конечно, о крестьянскомъ происхожденіи. Равнымъ образомъ и дворянство теперь не считается болье особымь племенемь, -- какъ таковое, оно по большей части уже не существуеть, -- дворянство теперь считается скорее отдельнымъ сословіемъ или классомъ. Въ такомъ положеніи стоить дёло и относительно класса городскихъ обывателей. Но и современные классы и сословія все еще носять въ себъ слъды прежней обособленности. Такъ, напр., даже въ современной государственной жизни существуетъ правило, что отдёльные классы и сословія строго отличаются другь отъ друга по своему званію, роду занятій и образу жизни. Крестьянскій классь остается по насл'ядству земледъльческимъ; высшіе городскіе классы, въ силу той же наслъдственной традиціи, занимаются промышленностью, торговлей и различными отраслями ученой деятельности; дворянство по большей части занято крупнымъ сельскимъ хозяйствомъ, предводительствованіемъ на войнъ и государственными дълами (дипломатіей). Правда, въ последнее время значительно увеличивается число случаевъ, когда сыновья крестьянъ становятся учеными, горожанъ — министрами, а сыновья дворянь избирають себъ отрасли ученой дъятельности или даже занимаются торговлей, ремеслами и промышленностью. Эти случаи, если бы даже и не являлись уже исключеніями, тёмъ не менье не могуть уничтожить того факта, что вплоть до последняго времени сословія и классы строго отличались другь отъ друга по своему званію, роду занятій и образу жизни и въ этихъ наслъдственныхъ различіяхъ дали намъ историческое указаніе на прежнее ихъ племенное несходство.\

Не трудно однако выйснить, какъ произошло то явленіе, что первоначальныя племена превратились въ сословія и классы, въ которыхъ коренное племенное сознаніе отчасти совершенно изсякло, отчасти же (какъ въ дворянствъ) еще лишь еле-еле держится.

Та же самая естественная сила, которая нѣкогда приводила къ смѣшенію разнородныхъ расъ, тотъ же самый законъ развитія, который путемъ борьбы и конфликтовъ между разнородными соціальными элементами ведетъ къ постепенному ихъ смѣшенію, — вотъ эти-то самые факторы дѣйствуютъ и въ государствѣ, превращаютъ племена въ сословія и классы и ведутъ мало-по-малу все къ бо́льшему и бо̀льшему сближенію между ними, а отсюда, послѣ продол-

жительнаго періода времени, и къ окончательному ихъ совпаденію. Этой, какъ бы конечной цёли развитія служать всевозможные соціальные конфликты въ государствъ, которые мало-по-малу уничтожаютъ всв перегородки, существующія между отдівльными соціальными элементами государства, — куда относятся брачныя ограниченія, исключительныя полномочія, привиллегіи и т. п. Нужно отмътить, какъ глубокій смысль библейской традиціи, то обстоятельство, что она предугадала и давно уже санкціонировала тотъ идеаль будущаго, къ которому видимо стремится человъчество, облекла этотъ идеалъ въ миоъ объ общемъ происхождении рода человъческаго. Выставлян единство челов'вчества и равенство людей въ видъ чего-то вытекающаго изъ самаго акта творенія, она со своей стороны содбиствовала естественному ходу развитія. Равнымъ образомъ и христіанство, перенявъ эту семитическую традицію и провозгласивъ ее религіозной догмой, со своей стороны также благопріятствовало данному естественному развитію и оказывало большое цивилизаціонное воздійствіе. Предъ этой догмой должны были умолкнуть всв воспоминанія, жившія еще въ древнихъ и среднев ковыхъ племенахъ; и вотъ, сознаніе племенныхъ и генеологическихъ различій умолкало, и все больше и больше оно должно было уступать мъсто для идеи о провозглашенныхъ всюду единствъ рода человъческаго и общности его происхожденія. Идея эта, благодаря въковой пропагандъ, теперь настолько могущественна, что является почти краеугольнымъ камнемъ нашей цивилизаціи, одной изъ основныхъ идей всёхъ современныхъ наукъ; вслёдствіе этого противоположный взглядъ и до сихъ поръ еще производитъ неблагопріятное впечатленіе. Заслуга библін и христіанства въ некоторомъ отношеніи была велика; въдь, не будь этой библейской традиціи, возведенной христіанствомъ въ догму, преданія и ученія индусской, античной и съверной древности, признающія въ противоположность семитическому воззрѣнію множественность въ происхожденіи человъчества, имъли бы гораздо больше шансовъ войти въ жизнь средневъкового романскаго, германскаго и славянскаго міра, и безъ того раздробленнаго на племена и на близкія къ кастамъ сословія. Да, смѣло можно утверждать, что, не будь библіи церкви, среднев вковымъ высшимъ сословіямъ въ романскомъ, германскомъ и славянскомъ мірѣ, сословіямъ, столь охотно провозглашавшимъ преимущество своей крови, несравненно болье по вкусу пришлось бы индусское преданіе о происхожденіи жрецовъ

Sustan

изъ устъ, воиновъ изъ рукъ, горожанъ изъ бедра, а крестьянъ изъ ногъ Брамы,—это преданіе и подобныя ему изъ греческой и сѣверной древности пустили бы въ высшихъ сословіяхъ гораздо глубже свои корни. Но вотъ въ убѣжденіи образованнаго міра укоренился противоположный взглядъ на вещи,—и въ этомъ заслуга библіи и церкви.

Хотя и следуеть признать, что эта семитическая традиція, такъ тесно соединившаяся съ христіанскимъ ученіемъ объ единстве и равенстве людей и столь деятельно поддерживавшая эти принципы, имела громадное нравственное значеніе, такъ какъ стремилась сообщить жестокому, эгоистическому человечеству идею любви къ ближнему и много способствовала смягченію института рабства и крепостной зависимости,—несмотря на все это, наука однако же не можетъ удовлетворяться традиціей и догмой неть, она обязана запускать свой острый зондъ и въ больныя места и не должна отказываться отъ безпристрастнаго разсмотренія излюбленныхъ и сросшихся со всёмъ нашимъ мышленіемъ уб'яжденій (а).

а) Слѣдующіе примѣры могуть удостовѣрить, какъ глубоко у философовъ права и государствовѣдовъ пустила корни идея объ общемъ происхожденіи человѣчества, и какъ повсюду они кладутъ это воззрѣніе въ основу своихъ системъ, чтобы дѣлать отсюда дальнѣйшіе выволы.

Фердинандъ Вальтеръ («Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart» 1863), какъ мы уже упоминали въ другомъ мъстъ, хочетъ найти «связь всъхъ окружающихъ человъка жизненныхъ порядковъ съ его природой».., ръшившись при этомъ руководствоваться «размышленіемъ и сравненіемъ ихъ съ уиственнымъ и нравственнымъ существомъ человъка, для чего каждый носить извъстный масштабъ въ самомъ себъ, во врожденномъ правственномъ и правовомъ чувствъ » (S. 7); затъмъ онъ выдвигаетъ совершенно неудовлетворяющія насъ соображенія «въ пользу происхожденія рода человъческаго отъ единой пары» (S. 29) и увъренъ, что «это всюду подтверждается позитивными основаніями (?), филологіей (!) и сравнительнымъ языкознаніемъ (!)». И воть, изъ даннаго «факта», до котораго Вальтеръ доискался при помощи «разнышленія» (конечно, не безъ вліянія библейской традиція), изъ этого «факта» онъ выводить заключеніе, что «вслёдствіе происхожденія всёхъ людей отъ единой пары весь родъ человъческій по своей физической и духовной природъ представляетъ изъ себя ни что иное, какъ развътвившееся на иножество отростковъ единство перваго человека, а первый человекъ есть ни что иное, какъ замкнутое пока въ единствъ множество всъхъ тёхъ, которые отсюда происходятъ. Всё люди, виёсте взятые, люди, какъ прошлыхъ, такъ и будущихъ тысячельтій, должны быть разсматриваемы, какъ одинъ и тотъ же человъкъ (!), охваченный непрерывнымъ развитіемъ, какъ единый универсальный человікъ. Вслідствіе этого все челов вчество, какъ развившееся изъ одного челов вка, образуетъ единый большой организмъ, единое цълое существо» (S. 46). «Правда», продолжаетъ Вальтеръ, «этотъ единый организмъ человъчества раздълился на языки и націи. Однако же, не только фактъ (sic!) общаго происхожденія, но и ощущеніе его, хотя неясно и безсознательно, все-таки продолжаеть жить въ напіяхъ и выражается въ человъколюбивыхъ побужденіяхъ (не въ войнъ ли и не въ угнетеніяхь ли?), — въ побужденіяхь, возрастающая сила которыхь способствуеть образованію и болье прочныхь организацій». Здысь у Вальтера вкрадывается (и въ другихъ мъстахъ часто замътный) логическій произволь, будто бы человічество, для того, чтобы его можно было разспатривать, какъ нёчто цёлое, какъ большой организмъ, обязательно должно вести свое происхождение отъ одной первой пары; будто бы «челов колюбивыя побужденія» были бы невозможны, если бы человъчество происходило отъ нъсколькихъ или отъ многихъ первыхъ наръ; будто бы «возрастающая сила» этихъ побужденій не можеть существовать на другихъ основаніяхъ; и будто бы, наконецъ, удостовърено, что «прочная организація», т. е., очевидно, государство возникало гдъ-нибудь изъ частой любви, изъ «возрастающей силы челов вколюбивых в побужденій»!

Отыскавъ «при помощи размышленія» «истинную» основу «человічества», какъ «универсальнаго человіна», Вальтеръ приступаетъ къ развитію и изслідованію самой этой «природы», какъ человіна, такъ и человічества по всімъ ен направленіямъ. И поразительно, сколько заблужденій и ложныхъ взглядовъ навалено въ этомъ изслідованіи и сколько блязкихъ, почти осязаемыхъ истинъ Вальтеръ боязливо обходитъ. Какъ физическое существо, человінъ является у него «не только вінцомъ творенія, но и цілью его» (S. 31). Этимъ Вальтеръ выражаетъ свою преданность ненаучной и теперь уже опровергнутой антро-

поцентрической точкв эрвнія.

Человіку, какъ духовному существу, Вальтеръ приписываеть ціть лый рядь этическихъ свойствъ,—а именно: а) общительность, въ силу которой «человікъ прежде всего признаетъ себя существомъ, самой природой предназначеннымъ и созданнымъ для общества»; b) нравственность, «въ силу которой человікъ затімъ чувствуетъ себя существомъ, одареннымъ свободой и волей»; дальше идутъ религіозность, правовое чувство и доброжелательность (Wohlwollen). Изъ всіхъ этихъ прекрасныхъ свойствъ состоитъ человіческая «природа». Однако, не замічательно ли то обстоятельство, что исторія этого человіка, одареннаго такой природой, почти всегда регулярно обпаруживаетъ передъ нами лишь кровопролитную борьбу, войны, завоеваніе, угнетеніе, насиліе и властвованіе? Неужели же автору «Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart» не бросилось въ глаза, что все это однако не можетъ вытекать изъ «общительной, нравственной, рели-

гіозной, одаренной правовымъ чувствомъ и доброжелательной» природы человѣка? и что изъ всѣхъ этихъ человѣческихъ дѣявій, образующихъ въ исторіи роковое правило, можно вывести еще и другія или, пожалуй, даже преимущественно другія, составляющія человѣческую природу свойства, какъ наприм. эгоизмъ, властолюбіе и т. п.? На это Вальтеръ не обращаетъ вниманія. Напротивъ, онъ произвольно, «при помощи размышленія», скомбинировалъ «человѣческую природу» и на ней построилъ свое естественное право и политику.



§ 58.

## Народъ.

Способъ возникновенія государствъ объясняетъ намъ, почему въ древнихъ (восточныхъ и античныхъ) государствахъ и даже въ средневѣковыхъ такъ рельефио, такъ отчетливо выступаетъ кастовое устройство. Тамъ именно мы наблюдаемъ еще грубую систему первоначальнаго государственнаго строя. Это — тотъ періодъ въ развитіи государства, который можно сравнить съ постройкой вчернѣ. Но, хотя въ современныхъ государствахъ полировка цивилизаціи и измѣняетъ первоначальный видъ строенія, тѣмъ не менѣе, обладая извѣстной наблюдательностью и историческимъ чутьемъ, здѣсь, подъ печатью цивилизаціи можно еще различать нѣкоторые слѣды прежняго состоянія.

То цёлое, которое возникаеть изъ разнородныхъ племенъ, то соціальное строеніе, которое воздвигается въ государстве и, являясь соціальнымъ содержаніемъ государства, заполняеть его, — это мы называемъ на родомъ.

Теперь ужъ пора бы въ области государственнаго права установить опредъленную терминологію, чтобы за каждымъ изъ словъ—раса, племя, народъ, нація—былъ закръпленъ опредъленный смыслъ, дабы этимъ устранить въчное колебаніе понятій и теорій. Замътимъ же себъ то, что Цахарія совершенно правильно выставляетъ, какъ понятіе о "народъ". "Народъ представляетъ изъ себя существующее между людьми единство, когда имъ, какъ подчиненнымъ одной и той же внъшней власти, должна быть приписана единая воля. Государство и народъ относятся одно къ другому, какъ причина къ слъдствію" (Zachariä "Vierzig Bücher vom Staate" Bd. I. S. 101). Опредъленіе это вполнъ правильно

N

н остается лишь сожальть, что оно не укоренилось въ государственной наукь, что и посль Цахарів еще продолжають смышивать термины—племя, народь, нація,—употребляя ихъ одинь вмысто другого, между тымь какь каждому изъ этихь словь должны соотвытствовать строго различныя понятія (а).

Съ основаніемъ государства создается общая связь между тѣми племенами, которыя, какъ добровольно, такъ и по принужденію, пріобщились къ государственной жизни. Это государственное соединеніе дѣлаетъ племена народомъ. Племя является этническимъ, народъ же политическимъ понятіемъ. Племя возникаетъ въ догосударственную эпоху, а народъ образуется лишь въ государствъ по иниціативъ одного изъ племенъ.

а) Неопредъленность терминологіи и путаница понятій въ этой области государствов вденія были, да отчасти и теперь еще столь велики, что даже законодатели считали необходимымъ выступать съ теоретическимъ установленіемъ понятій. Такъ гласить проэкть конституцін 1849 года: «Народъ есть совокупность гражданъ государства»; опредъленіе это вполив правильно. Но теоретики (историки и политики) продолжають поддерживать путаницу понятій и, гді только возможно, еще увеличивають ее. Такъ, напр., пишетъ (въ другихъ отношеніяхъ выдаюшійся) историкъ Гауппъ: «Существованіе народа (natio, gens) само по себъ не связано обладаниемъ опредъленной страной. Народъ въ физическомъ, генетическомъ смысле прежде всего означаеть лишь личный союзъ, сочлены котораго связаны между собою происхождениемъ отъ однихъ и тъть же предковъ, хотя точно въ отдельныхъ случаяхъ этого уже пельзя установить. Исторія знаеть много такихъ народовъ, причемъ одни изъ нихъ отыскивають себь определенныя мъста для жительства, другіе же, согласно своимъ природнымъ и развившимся затъмъ свойствамъ, не чувствуютъ ровно никакого влеченія къ осъдлости н жизнь свою проводять въ перекочезываніяхъ съ мъста на мъсто, правда, по большей части въ определенныхъ пределахъ». (Здёсь Гауппъ смъщиваетъ понятія, употребляя слово «народъ» въ смыслъ «илемени»). «Безъ всякаго доказательства очевидно, что у этихъ народовъ не можетъ еще образоваться никакой правильной государственной организаціи, что у нихъ не можетъ еще существовать никакого вемскаго права (Landrecht), здёсь ны встрёчаемся лишь съ народнымъ или родовымъ правомъ». «Однако гораздо большая часть народовъ искони старалась пріобръсть опредъленное мъстожительство; они овладъвали страной и принимались устраивать въ ней гражданскій союзъ (bürgerlichen Verein), -- государство. И естественно, что продолжительная жизнь въ опредвленномъ мъстъ должна мало-по-малу нъсколько разслаблять (?) личный союзъ участниковъ народнаго общенія; въ самомъ дёль, страна предоставляеть тенерь мёсто также и для чужихъ элементовъ, которые могутъ войти въ

среду сочленовъ илеменного союза (Stammverein) и стараются болѣе или менѣе ослабить строгое единеніе данной національности». (Мы знаемъ, что истинѣ соотвѣтствуетъ прямо противоположный ходъ вещей). «Самое понятіе народа теперь расширяется; участниками народнаго общенія теперь становятся всѣ тѣ, которые водворяются въ странѣ, какъ постоянные ея обитатели; и болѣе широкій смыслъ выраженія—н а р о д о н а с е л е н і е—указываетъ на то, что теперь мы имѣемъ дѣло уже пе исключительно съ племеннымъ общеніемъ. Въ государственноправовомъ отношеніи народомъ называется совокупность лицъ, подчиненныхъ одной и той же правительственной власти; а въ международноправовомъ смыслѣ понятіе—народъ—теперь даже вполнѣ отожествляется съ понятіемъ государства. Международнымъ правомъ обозначаютъ то, что правильнѣе было бы назвать правомъ междугосударственнымъ (Staatenrecht)».

«Само собою разумъется, что всь эти переходы происходять лишь постепенно. Народъ можетъ уже имъть опредъленное мъстожительство, а тъпъ не менъе его государство все еще можетъ поконться преимущественно на личномъ племенномъ союзъ (Stammverein); оно все еще можеть являться скорбе народомъ, чемъ государствомъ, а вследствіе этого не можеть еще обладать и правомъ, принадлежащимъ государству, какъ таковому, но лишь темъ, что свойственно народу. Кто не является соплеменникомъ, — а при соединении въ государствъ различныхъ народовъ (!),-кто не принадлежитъ ни къ одному изъ нихъ, тотъ считается иностранцемъ. Исторія учитъ, что подобное положеніе вещей встрічается всегда лишь у тіхь народовь, которые еще находятся въ юношескомъ періодъ. Но съ теченіемъ времени народъ все тъснъе и тъснъе сростается со страною. Всъ общественныя установленія его все больше и больше пріобр'ятають территоріальный характеръ; личный племенной союзъ теряетъ свое значеніе; народъ становится болье государствомъ, чемъ народомъ, и неизбъжнымъ последствіемь всего этого является то обстоятельство, что теперь на мъсто родового права (Stammrecht) все больше и больше выступаеть земское (Landrecht), государственное право; этоть послёдній терминъ мы употребляемъ здёсь, конечно, не въ тёсномъ смыслё публичнаго права, но въ более широкомъ значени всего того права, которое принадлежитъ государству, какъ таковому, и распространяется одинаково на встхъ участниковъ государственнаго общенія». («Die germanischen Ansiedlungen» S. 225, 226).

Вайцъ пишетъ (Verfassungsgesch. I, 7): «Нёмецкій народъ въ ту эпоху, которая оставила напъ о немъ первыя извёстія, дёлился на племена, а племена—на народности» (?). Такой же терминологіи придерживается отчасти и Германъ III ульце: «У нёмецкихъ народностей (древнёйшей эпохи) недоставало общаго государственнаго устройства. При сопровождавшихъ переселеніе народовъ потрясеніяхъ многочисленныя небольшія народности сливались въ огромныя племена». Совокупность же всёхъ этихъ народностей и племенъ онъ называетъ нёмецкимъ наро-

домъ. Терминологія эта, собственно говоря, противоръчить духу нъмецкаго языка, въ которомъ производное слово съ окончаніемъ на schaft всегда служить для выраженія нікоторой множественности и, сл'ядовательно, содержание его болье общирно, чыть того существительнаго, отъ котораго оно образовано, -- такъ, напр., Bruder в Bruderschaft, Genosse u Genossenschaft, Verwandte u Verwandtschaft, Ritter и Ritterschaft; сообразно съ этимъ и слово-наролность (Völkerschaft) должно означать изв'єстную совокупность народовъ (Völker). Эта неточность терминологіи имфетъ, конечно, большую связь съ неправильными представленіями о ход'в развитія человъчества и съ господствующими здъсь ложными понятіями. Такъ, папр., пишетъ Гермапъ Шульце («Einleitung in das deutsche Staatsrecht» S. 157): «Человъчество распадается на естественныя дъленія, которыя мы называемъ народами. Коренное единство народа покоится на его происхожденіи» (!). А дальше онъ говорить: «Изъ смѣшенія различныхъ народовъ возникають новые народы»; следовательно, къ этимъ новымъ уже не подходить признакъ «естественное дъленіе». Отсюда слъдуетъ также, что дальнъйшее опредъление Шульце: «Народъ является естественной основой государства», -- невърно; въ самомъ дъль, новые народы, происшедшие изъ «смъщенія», уже не представляють изъ себя естественной основы, по крайней мёрё въ томъ смыслё, въ какомъ Шульце употребляеть это слово «естественный», такъ какъ они-продуктъ смѣшенія. «Какъ личность въ государствѣ сохраняетъ свою индивидуальность, такъ въ союзъ государствъ (Staatenverein) пріобръвшій государственную организацію народъ долженъ навсегда сохранить свою національность». Это положеніе Шульце вытекаеть изъ ошибочнаго представленія, будто всякій народь, «какъ естественное дъленіе человъчества», имъетъ собственную «національность». Что же должно сказать относительно «новаго» народа, происшедшаго отъ «сившенія»? Отъ всвуь подобныхъ возраженій Шульце ограждаеть себя словами, что «ходъ исторического развитія произвелъ много отступленій отъ этого принципа», а въ заключеніе говорить: «такія отношенія сохранили свою силу въ теченіе хода историческаго развитія: не признавать ся-значить превращать въ хаосъ всю систему государствъ (Staatensystem)». Итакъ Шульце требуетъ, чтобы ради дорогого спокойствія историческое развитіе остановилось на своемъ status quo, котя то туть, то тамъ происходять «отступленія» отъ этого. Съ даннымъ требованіемъ никакъ нельзя согласиться. Предстоящее историческое развите должно будеть ввести еще некоторыя поправки, и такія, которыя не входять въ расчеты современнаго нъмецкаго государственнаго права.

Фр. Нейманъ («Volk und Nation» 1888) путемъ раздѣленія и выясненія понятій сдѣлалъ попытку положить конецъ господствующей въ этой области путаницѣ. (См. мою рецензію въ Zeit-

schrift für Privat- und öffentl. Recht. Wien 1889).

§ 59.

## Народъ и государство, государственная и народная воля.

Итакъ главнымъ признакомъ въ понятіи народа является единая государственная власть, подъ началомъ которой народъ стоить и которой онь подчиняется. Этой единой власти соотвътствуетъ единая, руководящая государственной жизнью воля Это такъ называемая государственная воля (Staatswille), которая однако вовсе не тождественна съ "пародной волей") ("Volkswille"). На нее, правда, несколько туманно указываеть и Цахаріэ въ вышецитированномъ мъстъ, гдъ онъ говоритъ: "имъ (т. е. людямъ, --народу), какъ подчиненнымъ одной и той же внешней власти, должна быть приписана единая воля"; туть предполагается, что государственная воля является также и народной. Въ дъйствительности же положение вещей таково, что государственная воля должна становиться народной, потому что у такъ называемой государственной, какъ преобладающей, воли есть сила, достаточная для того, чтобы реализировать себя. Однако же, какъ мало въ дъйствительности шансовъ на то, чтобы "государственная воля" являлась вмёстё съ тёмъ и "народной", такъ же мало основанія видъть въ этой народной волъ волю всего народа. Весь народъ никогда не имътъ единой воли и не можетъ ее имъть. Человъческая и общественная природа не допускаеть этого.

Какъ народъ образуется, благодаря преобладающей воль одного племени, какъ эта преобладающая воля формально является "государственной",—такъ она въ крыпкомъ государственномъ бытім представляетъ и народную волю. Слыдовательно, государственная воля условно считается народной. Какъ объ идеалы будущаго говорятъ, что народная воля должна сдылаться государственной. Однако осуществленіе этого идеала не легко уже въ силу той причипы, что народная воля никогда не является волею всего народа, но въ лучшемъ случав, въ противоположность волы властвующаго меньшинства, она представляеть изъ себя волю ныкогда порабощеннаго большинства. И дыйствительно, при нормальномъ положеніи вещей воля господствующаго меньшинства является государственной однако же, если такое властвующее меньшинство

ради личныхъ цёлей слишкомъ ужъ злоупотребляетъ своею властью или допускаетъ, чтобы абсолютный властелинъ такъ поступалъ,— тогда народная воля поднимается и заявляетъ о себё въ насильственныхъ государственныхъ переворотахъ. Когда абсолютная государственная воля доходитъ папр. до lettres de cachet или подобныхъ этому эксцессовъ, тогда народная воля реагируетъ въ формё революцій.)

Правильные было бы однако же во всёхы этихы случаяхы говорить не о "государственной" и "народной воль", но просто о правительствы и народы или, смотря по обстоятельствамы, о господствующей партіи и гражданахы, рабочихы и т. д. Выдь выконцы концовы "государственная" и "народная воля" остаются лишь пустыми звуками, совершенно безсодержательными абстрак-

ціями.

а) Для иллюстрацін той путаницы, которая господствуєть въ терминологіи относительно соціальнаго содержанія государства, можно привести еще накоторые примары: Фердинанда Вальтерь полагаеть («Naturrecht und Politik» S. 63), «что, согласно возможнымъ въ исторіи, какъ въ области человіческой свободы, изміненіямъ, различные народы могуть быть объединяемы въ одномъ государствъ». Такой случай невозможенъ въ виду того, что содержаніемъ государства всегда является только одинъ народъ; возможно лишь, да это и естественно, что въ государствъ объединяются различныя илемена, а также части нескольких національностей (подробиве объ этомъ въ V гл.). Цэпфль говорить о «народности или паціональности», считая ихъ однимъ понятіемъ. Вотъ его слова: «существо народности лежитъ въ идев сопринадлежности по рожденію и происхожденію, для выраженія чего сділалось употребительнымъ словонаціональность» («Grundsätze des allg. und deutsch. Staatsr.» I, S. 17). Наряду съ терминами «пародность» и «національность» онъ употребляетъ также слова-народъ и нація, какъ равнозначущія. Итакъ, здёсь онъ не дёлаетъ ровно никакого различія. Въ этомъ отношенім Цэпфль стонть еще вполнѣ на точкѣ эрѣнія исторической школы, не шедшей дальше одного понятія народа, который она отожествляла съ націей. «Народъ» для исторической школы быль довольно неопредёленнымь, туманнымь понятіемь, которое ей нужно было, лишь какъ субстратъ правотворящаго «народнаго духа». Для этого же не требовалось ни болье точнаго опредъленія, ни болье глубокаго знакомства съ предметомъ. Савиный очень легко относится къ дёлу, замёняя ясное понятіе «народъ» туминнымъ выраженіемъ--«естественное цълое» («Naturganzes»). «Въ санонъ дёлё», — говорить онъ, — «повсюду, гдё люди живуть совиёстно, н насколько исторія даеть объ этомь знать, повсюду мы находимь ихъ въ известной духовной общности (?), которая, благодаря упо-

требленію одного и того же языка, не только обнаруживается, но и укръпляется и совершенствуется. Въ этомъ естественномъ цъломъ лежитъ источникъ права, такъ какъ въ общемъ, проникающемъ въ отдельныя личности народномъ дух в находится сила, способная удовлетворять вышепризнанной потребности» («System des röm. Rechts» I, S. 19). «Въ общемъ народномъ сознани живетъ позитивное право» (ibid. S. 14). Что касается до «народных вединицъ» («Volksindividuen»), то Савиный не считаеть нужнымъ обстоятельные разсмотрыть ихъ и говорить относительно этого слыдующее: «Предълы народныхъ единицъ, разумъется, неопредъленны и шатки... Даже тамъ, гдъ народное единство несомнънно, и тамъ, внутри его, мы часто находимъ болъе узкія сферы, каковыя соединенія происходять всл'ядствіе особенной связи, существующей рядомъ съ общенародной; сюда принадлежать напр. города и села, общества, корнораціи всякаго рода, всё они являются подраздёленіями народнаго цёлаго». Такими скудными указаніями Савиньй исчерпываетъ главу о «народъ». Другой представитель исторической школы, Пухта, съ выражениемъ «народъ» связываетъ понятие общаго происхождения; следовательно, народъ у него является приблизительно темъ же, что мы понимаемъ подъ расой и племенемъ. «Понятіе парода», говорить онь, «имбеть естественную основу общаго происхожденія» («Gewohnheitsrecht» I, S. 134).

#### RATRII AGALT

# Нація и національность.



§ 60.

# Государство и нація.

Итакъ, мы установили понятіе народа. Онъ представляетъ изъ себя полное содержаніе государства. Народу присуща прежде всего лишь внёшняя общая государственная связь, во-едино его скрёпляющая. Съ внутренней же стороны народъ сначала весьма рёзко распадается на племена и классы. Но вотъ, по мёрё развитія государства (см. ниже гл. VII), сознаніе разноплемен-

ности въ народѣ мало-по-малу исчезаетъ, а на его мѣстѣ выступаетъ "сословный духъ", "классовое чувство" и наконецъ общее
національное самосознаніе. Изъ разноплеменнаго конгломерата
государство образовало сначала народъ, а затѣмъ уже изъ этого
послѣдняго путемъ послѣдовательнаго развитія— націю. Естественную множественность племенъ оно приводитъ прежде всего къ
политическому народному объединенію и наконецъ—къ чисто
культурному національному единству. Этимъ государство выполняетъ
одну изъ величайшихъ своихъ задачъ.

## § 61.

#### Понятіе національности.

Если расу мы признали естественнымъ явленіемъ (Naturerscheinung), племя—этническимъ жизненнымъ произведеніемъ, народъ—политическимъ фактомъ, то (нація (Nation), напротивъ, представляетъ изъ себя культурное явленіе, продуктъ культурная общность среди людей, которая выражается въ одинаковомъ языкъ. А всѣ мпѣнія, сводящія національность къ общему происхожденію, не имѣютъ подъ собой никакой исторической и научной почвы. И дѣйствительно, во-первыхъ, мы о такой общности происхожденія ничего не знаемъ и знать не можемъ, во-вторыхъ же. среди большинства національностей можно удостовъриться въ томъ, что онъ являются произведеніемъ культуры, благодаря которой разнородные этническіе элементы сливаются въ единую національность.

Слѣдовательно, тамъ, гдѣ мы встрѣчаемъ примитивныя народныя племена (Volksstämme), каждое изъ которыхъ говорить на своемъ собственномъ языкѣ, не имѣя за собой общаго историческаго прошлаго и не обнаруживая никакой высшей культуры, — тамъ, строго говоря, ни о какой національности не можеть быть и рѣчи, тамъ можно говорить лишь о сингенизмѣ (Syngenismus) и о сингенистической групиѣ. Но вотъ передъ нашими глазами великія историческія національности, — необходимымъ ихъ условіемъ являются большіе народные комплексы (Volkskomplexe), сложившіеся изъ самыхъ различныхъ этническихъ составныхъ частей; въ

самомъ дѣлѣ, — безъ такого обширнаго сочетанія никогда и нигдѣ не бывало могучаго историческаго развитія, проявляющагося лишь вслѣдствіе взаимодѣйствія реакцій между разнородными соціальными элементами.

а) Никакое другое понятіе изъ области государствовѣдѣнія не является столь шаткинъ и неопредѣленнымъ, какъ понятіе о національности. Самая обычная ошибка здѣсь заключается въ томъ, что, вдаваясь въ этимологическій смыслъ слова, представляють себѣ національность (natus) этическимъ понятіемъ. У Константина Франца смѣшеніе это выступаеть особенно открыто. Выясняя національность, онъ опирается на этимологическій смыслъ слова и такимъ образомъ выводить ее изъ «одипаковаго происхожденія».

Влунчли также оказывается на этомъ ложномъ пути. Въ своей стать в о національности 1) онъ пишеть: «... слово-нація-указываеть на происхождение, на расу и, сл'Едовательно, на этническую связь». Итакъ, нътъ ничего удивительнаго, если Влунчли, оставаясь последовательнымъ, говоритъ о первоначальной «арійской націи» (!), которая яко бы потомъ ужъ распалась на другія націн. Вотъ до какой чудовищности довело ложное представление о національности! Несомнънно, что это именно неправильное понимание національности, какъ «этническаго» единства, довело Моля до смешенія двухъ различныхъ понятій — племени и національности. Выраженіе «племя» онъ употребляеть то вполна правильно, обозначая имъ множество семействъ одинаковаго происхожденія, то снова совершенно невърновъ томъ смыслъ, въ какомъ мы говоримъ о національности. Такъ, въ одномъ случат Моль высказываетъ взглядъ, что племя развивается «путемъ постепенно увеличивающагося выдёленія варослыхъ дётей и такимъ образомъ путемъ геометрически возрастающаго числа отдъльныхъ семействъ»; а «государство», возникающее вивств съ этимъ разростаніемъ семьи, вифстф съ развитіемъ ея въ племя, онъ называеть патріархальнымъ. Въ доугомъ же случав Моль прицисываеть тому же самому слову — «племя» — уже гораздо болже широкій смыслъ; словомъ этимъ тутъ онъ обозначаетъ понятіе, далеко выходящее за предълы не только одного, но и нъсколькихъ госуларствъ и охватывающее даже многія національности. «Очень возможно, конечно», -- разсуждаетъ здёсь Моль, -- «что одно и то же племя, развиваясь въ различныхъ государствахъ, образуетъ мало-по-малу весьма отличныя другь отъ друга національности, такъ, напр., мы видимъ нъмцевъ и швейцарцевъ, голландцевъ и фламандскихъ бельгійцевъ, бедуиновъ и феллаховъ». Какъ дальнъйшіе примъры такихъ, государствами разобщенныхъ племенъ онъ приводитъ различныя славянскія племена, и, наконецъ, -- самымъ блестящимъ прим'вромъ у него

<sup>1)</sup> См. его Малый словарь государственных внаній (Kleines Staatswörterbuch).

служать «швейцарцы и голландцы», какъ два «чисто-немецкихъ и притомъ еще совсъмъ недавно обособившихся племени». Спрашивается, — какъ же подойдетъ къ «швейцарцамъ и голландцамъ» вышеприведенное Молевское опредёление племени? Если Моль (см. выше) опредъляеть племя, какъ «разросшееся мало-по-малу изъ одной семьи множество семействъ», - то какимъ же образомъ можно «швейцарцевъ, голландцевъ и фламандскихъ бельгійцевъ», а, значитъ, сверхъ того и всёхъ нёмцевъ принимать за одно чисто-нёмецкое племя? Нътъ, -- либо вышеприведенное Молевское опредъление «племени» неправильно, либо зд'Есь опо непримению. Мы последняго мненія. Швейцарцы и голландцы-это націи, и ихъ нельзя разсматривать, какъ простыя «племена». Развъ можно идею происхожденія отъ одного семейства совивщать съ этими національными единицами, которыя даже въ древнъйшія историческія времена являются уже по крайней мёр'й отдёльными «племенами»? Не ясно ли, напротивъ, что въ каждой изъ такихъ національныхъ единицъ, какъ швейцарцы, нѣмцы, голландцы, находится нѣсколько племенъ? И какъ можно всв эти національности, вмъств взятыя, считать однимъ племенемъ, опредъливши это послъднее, какъ «разросшееся мало-по-малу изъ одной семьи множество семействъ»? Здёсь явное противоречіе, здёсь очевидна грубая ошибка. Разделенные и обособленные государствами національные элементы Моль смішиваеть здісь съ понятіемъ единаго племени. Національное единство, являющееся вовсе пе этническимъ, но историческимъ понятіемъ, а именно-результатомъ долгаго процесса сліянія различныхъ племенъ, это національное единство сившивается здёсь съ естественнымъ, этническимъ племеннымъ единствомъ. Заблуждение это, очень часто встръчающееся у государствовъдовъ и философовъ права, отчетливо выступаетъ и въ сочинении Моля по національному вопросу (Nationalitätsfrage). Туть словами — племя и національность — онъ пользуется прямо, какъ тождественными, не обособляя этихъ двухъ, совершенно различныхъ понятій. Такъ, Моль заивчаетъ между прочимъ, что «при вопросв о государственныхъ задачахъ и о средствахъ ихъ осуществленія различіе людей по расамъ и племенамъ никогда не оставляется совершенно безъ вниманія», а вследь за темь, какь бы вводя поправку къ только-что сказанному, онъ говоритъ: «однако же въ общемъ ни при правительственныхъ мъропрінтіяхъ, ни при развитіи теоретическаго ученія на на ціональность не обращають большого вниманія». Очевидно, что три различныхъ понятія — раса, племя и національность — выставляются здёсь совершению одинаковыми между собой. Дальше, въ этомъ же сочинении Моль строитъ понятие на піональности, кладя въ основаніе ея общность происхожденія и языка; а въ третьей главт этого произведенія онъ снова употребляеть попереміню слова— «племя» и «національность», -- обозначая ими одно и то же понятіе. Такъ, напр., назвавъ эту главу «Die verschiedenen möglichen Zustände in Betreff der Nationalität» («Различныя возможныя положенія относительно національности»), --- онъ говорить тамъ между прочимъ следую-

щее: «Возможно, что настоящее естественное (naturgemäss) отношеніе и на самомъ ділів существуеть и что, слідовательно, все населеніе государства принадлежить къ одной и той же національности и за предблами его нътъ никакой изъ составныхъ частей этого племени (!) и, --однимъ словомъ, --что національность и государство совпадають другь съ другомъ». Очевидно, что слова-«племя» и «національность» — употребляются туть, какъ равнозначущія; и обоимъ этимъ выраженіямъ приходится здісь обозначать одно и то же понятіе. Но правильно ли это? Являются ли племя и національность однимъ и темъ же? Можно ли выяснить понятіе «національности» посредствомъ того определенія, которое Моль, какъ мы видёли выше, даеть для «племени»? Разв'в національность является «разросшимся мало-по-малу изъ одной семьи множествомъ семействъ»? Конечно, нътъ. Изъ вышесказаннаго же следуетъ, что Моль, подобно большинству государствовъдовъ и философовъ права, совершенно невърно рисуеть себь понятіе національности; объ этой последней онь не имъетъ никакого положительно правильнаго представленія, такъ какъ предполагаеть здёсь свойства племени, что для «національности» является слишкомъ узкимъ понятіемъ.

1 Конечно, національность представляеть изъ себя единство, но вовсе не этническое, а моральное и духовное, проявляющееся наружу только въ общемъ языкъ. Единство это — не плодъ общаго происхожденія, но результать въкового государственнаго сосуществованія; оно можеть охватывать самыя разнообразныя племена, самые

разнородные этнические элементы.

Замѣчательно, какъ народный лингвистическій инстинкть, или скажемъ, пожалуй, духъ языка идетъ впереди сознанія массы и какъ ученые лишь медленно прихрамывають за нимъ. Этотъ народный инстинктъ выдѣляетъ слова для обозначенія какого-нибудь понятія гораздо раньше, чѣмъ это послѣднее дифференцируется въ ясномъ сознаніи народа. И вотъ, лишь впослѣдствіи, часто много времени спустя, въ сознаніи ученыхъ и народа забрежжется особый смыслъ каждаго изъ тѣхъ словъ, которыя въ языкѣ уже дифференцировались. Такъ и слова—племя, народъ, нація, національность—давно уже существуютъ въ репертуарѣ языка, причемъ этотъ духъ языка самостоятельно, никѣмъ не сопровождаемый, идетъ впередъ по своему новому пути. Дифференціація въ языкѣ давно уже произошла; что же касается сознательнаго обособленія понятій, то таковое, къ сожалѣнію, не совсѣмъ тутъ еще выполнено. Говорю—не совсѣмъ,—потому что, какъ мы сейчасъ увидимъ, начало и здѣсь уже сдѣлано.

Какъ мы уже въ одномъ изъ предыдущихъ параграфовъ имѣли случай замѣтить, историческая школа совсѣмъ еще не знала различія между понятіями — племя, народъ, нація и національность. П ухта употребляеть слово — національность — для обозначенія совокупности свойствъ племени и, слѣдовательно, тамъ, гдѣ, собственно рѣчь можетъ идти лишь о племенныхъ признакахъ. Такъ, напр., говорить онъ: «... переселеніе Этрусковъ имѣло вліяніе на національно сть

латинско-этрусскаго племени...» («Gewohnheitsrecht» I, S. 4). Далье: «Если допустимь различную національность тыхь основныхъ частей римскаго государства, которыя впослёдствін противопоставлялись, какъ плебеи и патриціи...» (S. 5). Что Савиньи и Цэпфль пользуются словами народъ, нація и національность, какъ совершенно тождественными понятіями, что такое смъщение понятий простирается до Моля включительно, -- это мы уже видъли выше. Но инстинктивное словоупотребление успъло теперь уже дойти до того, что во многихъ случаяхъ оно рёзко различаетъ эти понятія и не смішиваеть словь-племя, народь, нація и національность. Убъдиться въ этомъ можно изъ слъдующихъ примъровъ. Теперь говорять о намецкой націн и о баварскомь народа; говорится объ австрійскомъ народі, но не объ австрійской національности; въ Австрін говорится о польской національности, о словакскомъ племени и о словакскихъ племенныхъ особенностяхъ. Правильно говорять о русинскомъ племени въ Галиціи, но не о русинской національности. Правда, поляки въ теченіе вёковъ пригёсняли руспав, но данное обстоятельство указываеть лишь на то, что поляки составляли націю, а русины — угнетенное племя.

Итакъ, въ живой рѣчи понятія эти ясно различаются, и государствовѣдамъ приходится потихоньку слѣдовать за этой дифференціаціей понятій. Начало туть уже сдѣлано. Такъ, Влунчли, въ первыхъ своихъ произведеніяхъ столь часто смѣшивавшій понятія народа и націи, въ позднѣйшей своей статьѣ «Nation und Volk» 1) сдѣлалъ уже слѣдующее открытіе: «Къ духу нѣшецкаго языка болѣс подходитъ, чтобы чисто-культурное общественное единеніе называлось націей, а основанное лишь на государствовѣдѣніе рѣшительно послѣдовало за духомъ языка!

#### § 62.

## Національность и государство.

Для подтвержденія только-что сказаннаго намъ слѣдуеть лишь обратить вниманіе на великія европсйскія національности въ Германіи, Италіи, Испаніи и Франціи. Повсюду тамъ мы видимъ, какъ изъ самыхъ разнородныхъ этническихъ основныхъ частей слагаются народы, которые путемъ вѣкового развитія пріобрѣтаютъ общій языкъ и доходятъ до единой національности.

Итакъ, національность—продукть культуры; всякая же культура, по крайней мъръ всякая высшая культура является лишь про-

<sup>1)</sup> Помещена въ его «Staatswörterbuch».

дуктомъ государственнаго развитія, а отсюда следуеть, что возникновеніе національности происходить уже при наличности изв'єстной государственности. Въ самомъ дълъ, каждая національность выросла въ какомъ-нибудь государствъ, какъ неизбъжномъ условіи высшей культуры. Но національность повсюду являлась, такъ сказать, безсознательнымъ (unbewusst) продуктомъ государственнаго развитія, —продуктомъ, на который никогда не разсчитывали созидающія государство силы 1). При наблюдаемыхъ всюду тенденціяхъ къ расширенію государствъ обыкновенно не руководствуются тъмъ соображениемъ, относятся ли подлежащія завоеванію области къ той или другой національности. И воть отсюда то явленіе, что съ одной стороды мононаціональныя области распадаются по разнымъ государствамъ, а съ другой-возникаютъ полинаціональныя государства. Примвромъ для перваго случая можетъ служить Германія до 1866 года, а для второго --- Австрія. Такія національныя разъеди-ненія съ одной, и аггломераціи съ другой стороны, ни въ древности, ни въ средніе въка-и даже вплоть до самаго 19-го стольтія не вызывали никаких возраженій, по крайней мърь съ совершенно незамътной до тъхъ поръ "національной" точки зрънія; вёдь національность являлась совсёмь непредвидённымь, "побочнымъ продуктомъ" ("Nebenproduct") государственнаго развитія и никакого заранве предусмотрвннаго вліянія на образованіе государства не оказывала.

§ 63.

## Идея національности въ Австріи.

Лишь съ конца 18-го въка въ Австріи и съ начала 19-го стольтія въ Германіи "идея національности" ("Nationalitätsidee") стала играть болье важную роль,—и воть, начался періодъ вліянія ея на процессъ образованія государствъ.

Первымъ толчкомъ къ этому національному движенію въ Австріи послужило задуманное и отчасти даже начатое императоромъ Іосифомъ ІІ введеніе въ Венгріи нѣмецкаго языка, какъ

¹) См. Этвешъ (Eötvös)—"Die Nationalitätenfrage" Pest. ~865, S. 14.

оффиціальнаго, на місто прежияго латинскаго. Это мітропріятіе вызвало національную оппозицію со стороны мадьяръ, которые теперь уже стали добиваться введенія въ присутственныхъ м'єстахъ и судахъ мадьярскаго языка, на смъну упразднявшемуся оффиціальному латинскому. И воть, начиная съ этого перваго національнаго конфликта, въ Венгріи идеть старательное развитіе раньше совершенно заброшеннаго мадьярскаго языка, который теперь, послё смерти императора Іосифа П и вслёдъ за происшедшей затъмъ отмъной относящихся сюда его "реформъ", все больше и больше сталь вводиться въ Венгріи въ различныхъ присутственныхъ мъстахъ, судахъ и школахъ. Эти Госифовскія германизаціонныя тенденціи вызвали подобное же оппозиціонное пастроеніе и среди населенія другихъ ненъмецкихъ областей Австріи, напр. въ Галиціи. Однако зд'єсь, за недостаткомъ такого конституціоннаго устройства, какъ въ Венгріи, діятельная оппозиція была невозможна 1).

#### § 64.

#### Идея національности въ Германіи.

Еще большее, европейское значение пріобрѣлъ "національный принципъ" ("Nationalitätsprincip") въ началѣ 19-го столѣтія. Тогда различные нѣмецкіе "государи" ("Landesherren"), въ особенности же прусское правительство, раньше весьма мало заботившееся о нѣмецкой національности, — тогда они, послѣ побѣдъ и завоеваній Наполеона І, находясь въ затруднительномъ положеніи, увидѣли себя принужденными воззвать къ своимъ, издавна ими угнетаемымъ народамъ, дабы съ ихъ помощью свергнуть французское иго. И тутъ нѣмецкіе государи, а вмѣстѣ съ ними и Гогенцоллерны сдѣлали вдругъ открытіе, что у нихъ въ груди бьется нѣмецкое сердце. Воззваніе къ народу, для того чтобы оно имѣло извѣстную силу, —должно было произойти лишь во имя "національнаго принципа", особенно въ виду того обстоя—

<sup>1)</sup> См. мон сочиненія:—"Das Recht der Nationalitäten und Sprachen in Oesterreich-Ungarn" 1879, и "Das österreichische Staatsrecht" 1891, S. 77.

тельства, что чужеземное иго рисовалось нёмцамъ немного лишь нестеринмъе, чъмъ гнетъ со стороны своихъ же природныхъ государей. Но вотъ, когда эта національпая идея въ Германіи воспрянула, когда она такъ блистательно заявила о себъ въ "освободительныхъ войнахъ" противъ Наполеона, - тогда ужъ нельзя было заставить исчезнуть. Разумвется, для нвмецкихъ князей это было не совсёмъ пріятно, такъ какъ государственное единство "націи", ставшее общераспространеннымъ въ Германін выводомъ изъ принципа національности, должно было ивсколько подозрительно звучать въ ушахъ у многихъ немецкихъ князей, не имъвшихъ надежды стать во главъ этого "единства". И воть, послъ освобожденія Германіи отъ французскаго гнета, въ следующемъ же после этого десятилетіи "національные" порывы въ Германіи и особенно въ Пруссіи стали подвергаться безчеловъчнъйшимъ преслъдованіямъ; и многіе юноши цълыми годами должны были томиться въ Прусской тюрьмъ за то лишь, что они, какъ напр. поэть Фрицъ Рейтеръ, осмъливались "среди бъла дня носить пъмецкіе національные цвъта" 1). Въ Пруссіи тогда еще и не чувствовали, къ какой выгодъ можетъ привести идея національности. Тогда еще не было такого геніальнаго государственнаго мужа, какъ князь Бисмаркъ, — для того чтобы показать французскому правительству и всему міру, какія чудеса можно продълывать съ волшебнымъ жезломъ "идеи національности". Но теперь, съ основаніемъ новой Германской Имперіи, и Пруссія уже дружелюбно относится къ идев нвмецкой національности.

§ 65.

#### Идея національности въ Италіи.

Изъ Германіи идея національности, какъ приводящая къ политическому единству націи, перенеслась главнымъ образомъ въ Италію и вызвала тамъ пламенное воодушевленіе. Разумѣется, почва для этого здѣсь была хорошо подготовлена, такъ какъ тутъ еще со временъ Маккіавелли возбуждались стремленія къ единству.

<sup>1)</sup> Изъ прусскаго обвиненія противъ Фрица Рейтера: " . . . am hellichten Tage deutschnationale Farben zu tragen".

Управляемая множествомъ мелкихъ деспотовъ итальянская нація страстно предалась культу національной идеи, силою которой итальянцы надъялись установить у себя политическое единство и такимъ образомъ добиться своего освобожденія оть нестерпимаго гнета множества абсолютныхъ государей.

§ 66. Теорія національности.

ецкіе (Дальман Въ пылу національнаго воодушевленія нѣмецкіе (Дальманъ, за тотъ принципъ, что границы государства должны вообще согосударство имъетъ всв права на существованіе, а у полинаціональныхъ государствъ, куда прежде всего причисляли Австрію, никакихъ такихъ естественныхъ правъ нътъ. Взглядъ этотъ, во многихъ мъстахъ, особенно же въ Италіи, пашедшій себъ многочисленныхъ приверженцевъ, совершенно неправиленъ; онъ не имъетъ ни историческаго, ни соціологическаго основанія. Въ самомъ діль, нсторическое разсмотрение развития государствъ обнаруживаетъ, что національность является лишь продуктомъ этого развитія и, слёдовательно, что теперешнія монопаціопальныя государства прежде не были таковыми. Значить, полинаціональныя государства всегда существовали, и, строго говоря, чисто мононаціональныхъ нигдъ нельзя встрътить. Въдь, въ силу въчнаго стремленія всъхъ государствъ къ увеличению своей территории, постоянно можно наблюдать, какъ они, едва наполовину сделавшись мононаціональными, присоединяють къ себъ чужія области (если только сами не инкорпорируются другими) и такимъ образомъ теряютъ свою мононаціональность. Взглянемъ на заокеанскія владенія Англіи, Франціи и другихъ "національныхъ" государствъ. Вотъ Италія, — едва лишь объединилась во имя національнаго принципа, и что же затемъ? — ведь погналась же она недавно въ Африку завоевывать нентальянскія области. Равнымъ образомъ и Пруссія, конечно, ужъ не во имя національнаго принципа стремится перенести въ Африку прусскую культуру (Лейсть, Велау, Петерсъ и др.). Разумвется, нъмецкие государствовъды середины 19-го стольтия-Дальманъ,

Моль, Влунчли-не допускали и мысли о подобныхъ инцидентахъ, и они навърно содрогнулись бы въ гробахъ, если бы узнали объ этомъ. Вообще исторія последняго времени показываеть, что государства тогда лишь взывають къ принципу національности, когда они при этомъ могутъ что-нибудь получить, но они всегда готовы пойти и противъ этого принципа; пожертвовать же чъмънибудь ради даннаго принципа, -- этого ужъ они пикогда не могутъ сдълать. Итакъ, теорія, трактующая о томъ, что только мононаціональныя государства обладають правомъ на существованіе, — не имъетъ никакого основанія. Не выдерживаетъ критики она и съ соціологической точки зрівнія. В'єдь государство н національность-это совершенно различныя явленія: государство — чисто соціальное, національность же — соціально-психическое <sup>1</sup>). Такія разнородныя явленія не требують своего взаимнаго совпаденія, да это и невозможно. Государство, какъ соціальное явленіе, а именно, какъ организація властвованія и хозяйства, связано съ извъстной, точно опредъленной территоріей. Государство должно имъть строго опредъленныя границы, внутри которыхъ бы оно властвовало, хозяйничало и оборонялось. Напротивъ же, національность, какъ соціально-психическое явленіе, какъ духовное общеніе, территоріальными преділами можеть быть связана не боліве, чімь и религія. Какъ духовиая общность, національность, въ силу растяженія и притяженія, свободно переходить черезь политическія границы. Если бы вздумалось политическія границы исправлять по случайнымъ растяженіямъ и духовнымъ завоеваніямъ національно-стей, тогда всв политическія отношенія и связанные съ ними матеріальные интересы пришли бы въ неопредъленность, -и объ устойучивости тутъ нечего было бы и думать. Да и опытъ учитъ, что полинаціональныя государства прекрасно могуть развиваться, что народы въ нихъ могутъ пользоваться весьма широкой политической свободой, а это вёдь въ концѣ концовъ самое главное. Самое свободное въ Европъ государство, Швейцарія, является полинаціопальнымъ, и швейцарскій народъ не очень-то быль бы благодаренъ, если бы во имя національнаго принципа вздумали вдругъ растаскивать составныя его части подъ итальянское или нѣмецкое иго. Волѣе глубокое соціологическое изслѣдованіе показываеть намъ,

Болѣе глубокое соціологическое изслѣдованіе показываеть намъ, что полинаціональныя государства представляють высшій типъ со-

<sup>1)</sup> Подробно объ этомъ въ моемъ "Grundriss der Sociologie" S. 55 ff.

ціально-политическаго развитія. Вѣдь развитіе всякаго государства начинается съ аггломераціи разнородныхъ этническихъ элементовъ, далѣе идетъ къ паціональному сліянію и затѣмъ ужъ должно пріобрѣсть характеръ полинаціональнаго общенія. Этого требуетъ культурное развитіе человѣчества и тяготѣніе ко все большей и большей общности цивилизованнаго человѣчества.

Слъдовательно, такое государство, какъ Австрія, заключающее въ себъ цълый комплексъ странъ, изъ которыхъ каждая или по крайней мъръ большинство являются историческими индивидуальностями, внутри которыхъ развиваются особые націонализмы 1) (см. ниже § 72) и сильныя національности, — такое государство, съ точки зрвнія прогрессивнаго развитія человвчества, во всякомъ случав представляеть ужь высшую ступень, чемь монопаціональное. Разумъется, полинаціональное государство въ томъ лишь случав: является выраженіемъ высшаго типа соціальнаго общенія, когда входящія въ составъ его національности свободно развиваются, не встръчая въ своемъ развити никакихъ политическихъ стъсненій. Такъ, съ другой стороны, передъ нашими глазами признакъ примитивнаго, варварскаго государства, если оно стъсняетъ свободное развитіе національностей, если внутри своихъ предвловъ благоволитъ къ одной лишь какой-пибудь изъ нихъ и употребляеть дикія, насильственныя средства (запрещеніе языка, "внутренняя колонизація") для того, чтобы тормазить естественное развитіе другихъ національностей, чтобы угнетать и вытёснять ихъ.

а) Дальманъ (Dahlmann, «Politik» 1847) полагаетъ, что «возможностъ хорошаго государственнаго устройства» зависитъ и отъ того, «является ли государство по своему строенію простымъ или составнымъ» (S. 184). «Вѣдь составное государство», безразлично, «лежитъ ли причина этой сложности въ естественномъ складѣ жизни населенія или въ исторіи правительства»,—«идетъ противъ такихъ установленій (хорошаго государственнаго устройства), которыя разру-

¹) Обстоятельное выясненіе этого оригинальнаго термина читатель найдеть на дальнѣйшихъ страницахъ данной (V-й) главы, особенно же въ § 72. Поэтому здѣсь я ограничусь замѣчаніемъ, что слово "Nationalismus", вводимое Гумиловичемъ въ государственную пауку въ смыслѣ какъ бы незаконченнаго образованія національности, звучитъ для нѣмецкаго слуха столь же странно, какъ и для русскаго—"націонализмъ". Въ виду этого, не считая себя въ правѣ исправлять языкъ Гумиловича, я и перевожу "Nafionalismus" точно, соотвѣтственнымъ русскимъ словомъ "паціонализмъ".

шительно (?) дъйствовали бы на его существование». «Въ подобномъ государствъ (здъсь онъ имъетъ въ виду полинаціональныя государства) лишь весьма условно можно говорить о возможности хорошаго государственнаго устройства». Следовательно, по Дальману, Швейцарія не можеть пользоваться свободным правленіемь, такъ какъ она является «составнымъ государствомъ». «Глубже всего», — говоритъ онъ, -- «характеръ сложности коренится въ австрійскомъ государствъ». «Если бы конституціонныя права дарованы были австрійскимъ полякамъ и игальянцамъ, столь горячо жаждущимъ этого, тогда Австрія убъдилась бы, что одни ищуть стариннаго естественнаго соединенія съ остальными поляками, а другіе—съ остальными итальянцами,—и воть, государство распалось бы». Ходъ событій разоблачаеть ложность этого недальновидного взгляда. А бсолютная Австрія потеряла Вепедію и Ломбардію. Вудь же въ этихъ странахъ своевременно введенъ свободный режимъ, -- какъ знать, быть можетъ онв и до сихъ поръ остались бы въ составъ Австріи. Въдь дарованіе же констатуціонныхъ правъ «австрійскимъ полякамъ», какъ извъстно, не ослабило связь между ними и Австріей, но, напротивъ, укрѣпило её.

Также и Моль считаеть «настоящимь естественнымь положеніемь» лишь тѣ случаи, когда «все населеніе государства принадлежить кь одной и той же національности и за предѣлами его не встрѣчается пикакихь составныхь частей этого племеня, одничь словомь, когда государство совпадаеть съ національностью» («Staatsrecht, Völkerrecht, Politik», II, 343). Во всякомъ же случаѣ онъ самъ констатируеть тоть факть, что, «къ сожалѣнію», «это правильнѣйшее и разумнѣйшее состояніе рѣдко встрѣчается». И воть, съ Молевской точки эрѣнія, пришлось бы сказать, что вся исторія человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ временъ, «къ сожалѣнію», очевидно, находится не въ «естественномъ положеніи». Но можно ли, здраво

смотря на вещи, согласиться съ этимъ?

Манчини въ своихъ чтеніяхъ о «Nationalità come Fondamento del diritto delle Genti» (1873) настапваетъ на томъ, что въ международномъ правѣ «не государство, а нація представляетъ изъ себя элементарное единство, раціональную монаду науки» («... la monade razionale della scienza»). На національность онъ смотритъ, какъ на пѣчто коренное, естественное, къ чему должна приспособляться и с к у с с т в е н н а я ф о р м а государства. «Не государство, но національность является основной идеей науки (международнаго права)». Отсюда Манчини заключаетъ, что всякая національность должна пользоваться правомъ образовать изъ себя особое государство. Нѣкоторое время послѣ объединенія Италіи взглядъ этотъ былъ тамъ общераспространеннымъ. Но вотъ, три десятилѣтія спустя, итальянцы, въ погонѣ за африканскими завоеваніями, не обращають уже вниманія на это ученіе.

#### § 67.

#### Насильственная денаціонализація.

Итакъ, (государство и національность не требують взаимнаго) совпаденія, и существованіе исключительно лишь мононаціональныхъ государственныхъ формъ является утопіей, такъ какъ политическое составление государствъ происходитъ на совершенио иныхъ основаніяхъ и зависить далеко не отъ чисто національныхъ интересовъ У Государство не въ состоянии приноравливать свои границы къ пределамъ національности или къ такъ называемымъ границамъ языка (Sprachgrenzen), въдь этого никакъ не допускаеть столь часто въ одной и той же области встрвчающееся смешение различныхъ языковъ и національностей. Да, однако же все цивилизованное человъчество почувствовало тяжкую несправедливость въ раздробленін такого національнаго государства, какимъ была Польша, и неодобрительно отнеслось къ той денаціонализаціонной политикъ, которой затёмъ придерживались державы, участвовавшія въ раздълъ. И, хотя ко времени польскаго раздъла идея національности еще не пробуждалась, хотя она не имъла силы и во время противодваствія этому акту насилія, — тымь не менье все цивилизованное человъчество тогда почувствовало, что этимъ совершено "международное преступленіе", какъ бы "умерщвленіе націи". И чувство это, какъ призракъ, преследуетъ съ техъ поръ европейскія націн и не даеть покоя ихъ совъсти. Можно привести доказательства изъ политической литературы всёхъ европейскихъ народовъ, что вев историки и политические писатели единогласно осудили польскій разділь, какъ злодівніе (Missethat), и что (кромі отдільныхъ развъ прусскихъ придворныхъ исторіографовъ) не было никого, кто оправдываль бы этоть поступокь. И это замечательное, прямо-таки неслыханное единодушіе вызвано было не темъ лишь обстоятельствомъ, что польская нація попала подъ чужое владычество, —въдь это въ исторіи человьчества не ръдкость, —но глав нымъ образомъ тъмъ, что мононаціональное въ общемъ государство, путемъ тысячельтияго развитія утвердившее свои права на территоріальное и экономическое существованіе, изъ-за ничтожныхъ причинъ не только лишается самостоятельности, но и раздробляется,

словно въ насмѣшку надъ здравымъ смысломъ и политической логикой. И вслѣдъ за этимъ раздробленіемъ выяснилось, что участвовавшія въ раздѣлѣ державы, особенно же Россія и Пруссія, задались цѣлью искоренить польскую національность и стереть ее, какъ таковую, съ лица земли,—цѣлью, которая все-таки, несмотря на весьма тонкую политику этихъ обѣихъ державъ, несмотря на ихъ мѣропріятія, къ истребленію этой долговѣчной національной жизненной силы направленныя, до сихъ поръ еще не увѣнчалась успѣхомъ. (а)

И воть, на-ряду съ борьбой Венгріи противъ Іосифовской системы, на-ряду съ поднятіемъ нѣмецкой націи въ освободительныхъ войнахъ, на-ряду съ этимъ и геройская борьба поляковъ за сохраненіе своей національности въ весьма значительной степени способствовала тому, что въ сознаніе цивилизованнаго міра была внесена идея національности, что ясно было выставлено значеніе ея въ процессѣ образованія государствъ (Staatenbildungsprocess) и въ культурномъ развитіи человѣчества.

а) Моль («Staatsrecht, Völkerrecht und Politik», В. II, S. 363) отстанваеть тоть «взглядь, что разгромленіе національности и насильственное распредёленіе составныхь ея частей между нёсколькими чужими государствами является великой несправедливостью для разгромленныхь, а вмёстё съ тёмь и для человёчества». А ретинь (Aretin, «Constitutionelles Staatsrecht» 1824, S. 52) такъ полагаеть: «Раздёлъ Польши образуеть для культурной исторіи конституціоннаго государственнаго права важную эпоху, такъ какъ, рёзко выдёляясь во всей новёйшей исторіи, этотъ верхъ несправедливости, этотъ постоянный предлогь и поводъ для новаго беззаконія правильно обнаружиль необходимость моральной политики, ипаче говоря, конституціовной системы».

Гервинусъ раздъление Польши никогда не называетъ иначе, какъ «польскимъ разграблениемъ» («polnische Raub») и объявляетъ его «позорнъйшимъ изъ всъхъ политическихъ злодъяний» (Gervinus, «Einl. in die Geschichte d. 19 Jahrhund.», S. 165). Можно было бы исписать томы, если бы взяться приводить подобныя сужденія всъхъ нъмецкихъ историковъ и государствовъдовъ относительно раздробленія Польши. Только пруссаки, по своей недобросовъстности, не согласны съ этимъ. Висмаркъ часто даже насиъхался надъ этими «польскими бреднями пъмцевъ». Тутъ обнаруживается глубокая разница между Пруссіей и Германіей, а ноэтому опруссаченіе Германіи не предвъщаетъ ей никакого цивилизаціоннаго прогресса.

#### § 68.

#### Національный принципъ на Вѣнскомъ конгрессѣ.

Это, по всей Европъ воспрянувшее національное сознаніе въ середннъ второго десятильтія 19-го въка произвело въ пользу идеи національности такую сильную волну общественнаго мнѣнія, что собравшіеся на Вѣнскомъ конгрессъ уполномоченные, по крайней мъръ съ виду, преклонялись передъ этой идеей и въ заключительномъ актъ конгресса должны были принять слъдующее торжественное обязательство: "Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autrische et de la Prusse obtiendront une représentation et des institutions na tionales..." Какъ Пруссія и Россія выполнили и выполняють это торжественное обязательство, — извъстно.

#### § 69.

#### Освобожденіе Греціи.

Вскоръ послъ Вънскаго конгресса, на которомъ идея національности праздновала въ неискреннихъ объщаніяхъ дипломатовъ свой минмый тріумфъ, — вскоръ посль этого она разгорьлась на Пелононесъ и воспламенила къ удивительнымъ геройскимъ подвигамъ давно уже угнетенную націю. Общественное мижніе Европы было на сторонв грековъ, которые, во имя своей національности, требовали свободы и независимости отъ турецкаго гнета. Вскорв они сделались какъ бы нгрушкой особыхъ интересовъ великихъ европейскихъ державъ. Въ то время, какъ Австрія (Меттернихъ) и Пруссія боязливо старались затушить вспыхнувшее пламя національнаго воодушевленія, - Роснаоборотъ, способствовали движенію, сія, Англія Франція, И принципа, разумвется, сколько оттого. Нθ столько изъ данныхъ государствъ преслъдовало при этомъ извъстные интересы своей собственной политики. Однако же, --- было ли это искренно или лицемърно, хотвли ли они этого или оно произошло помимо ихъ воли, — какъ бы тамъ ни было, но въ концъ концовъ отвоеванная у турокъ великими державами независимость

Греціи явилась дальнъйшимъ тріумфомъ національной идеи. Послъ тяжелой борьбы нобъдоносно вышла она изъ моря крови, то здъсь, то тамъ принося утъшеніе угнетеннымъ націямъ и все больше и больше развивая жизненную ихъ энергію.

§ 70.

## Національность, какъ средство политики.

Съ двадцатыхъ годовъ 19-го столътія, послъ освобожденія Грецін, которое рады были принисать исключительно лишь національной идев, эта послъдняя сдълалась боевымъ дозунгомъ у всъхъ абсолютными государями порабощенныхъ европейскихъ народовъ. При живительномъ дуновеніи этой идеи пламя національнаго воодушевленія вспыхнуло также въ Италіи, Германіи и Польшъ. Копечно, сообразно различному положенію данныхъ народовъ, воодушевленіемъ этимъ сообщено было стремленію каждой отдъльной націи особое направленіе, причемъ не избъжали заблужденій и уклоненій на ложный путь.

Въдь не скоро народы уясняють себъ тъ новыя идеи, которыя, какъ двигательныя силы, появляются въ развитии человъчества; не скоро они дають себъ ясный отчеть относительно значенія этихъ идей. Напротивъ, подобныя идеи возбуждають прежде всего неопредъленное стремленіе, ціль котораго вначалів остается не выясненной. И воть, часто он'в производять такое стремленіе, которое лишь косвеннымъ путомъ и носле горькихъ разочарованій приводить наконецъ къ достиженію истинной ціли, къ осуществленію идеи. И всі злые генін человъчества подкарауливають каждую новую идею, чтобы воспользоваться ею для своихъ эгоистическихъ предначертаній, для своихъ властолюбивыхъ цёлей, чтобы завлечь въ свои сёти ослёпленныя массы. И въ самомъ дёль, развъ такія высокія человъческія иден, — какъ религія и отчизна, честь и слава, — не должны были искови служить тому, чтобы вводить въ заблуждение цёлые народы и способствовать эгоистическимъ планамъ отдъльныхъ лицъ? Такъ было и съ идеей національности. Національность прежде всего, конечно, ничто иное, какъ духовное общеніе, въ единомъ языкъ выражающееся, и, слёдовательно, явленіе, принадлежащее не къ политической, а къ совершенно иной области.) Разумъется, данная идея требуетъ свободнаго развитія этого духовнаго блага, начиная съ того момента, когда нація уже ощущаєть свое духовное общеніе, какъ изв'єстное моральное благо. Съ политикой же, въ тесномъ смысле этого слова, съ образованіемъ государствъ и съ государственными границами идея національности не имъетъ ничего общаго. И все-таки, ---то умышленно, то безсознательно, --- злочнотребляли этой идеей и для проведенія политической пропаганды, и для сверженія съ трона одного государя въ пользу другого, и для того, чтобы подъ видомъ освобожденія закабалить народы въ еще болве тяжелое рабство, и для вырыванія странъ и провинцій изъ одного государства въ пользу другого и вообщо для всевозможныхъ политическихъ плановъ И въ западной Европъ весьма часто бывали государи, злоупотреблявшіе популярной идеей національности ради своихъ политическихъ цілей, чтобы проводить свои эгоистические, порою сумасбродные кабинетные интересы, — а самый-то національный принципъ нисколько не трогаль ихъ. Такъ, Наполеонъ III только игралъ идеей національности, пользовался ею, какъ средствомъ, конечно, не для "освобожденія" Италіи, но для ослабленія Австріи: въдь итальянская національность ничьмъ не рисковала бы и въ конституціонно управляемой Австріи, какъ она на самомъ дълъ и развивается теперь здъсь совершенно свободно и безпрепятственно (Трентино, Тріесть, Далмація) 1), Ложная теорія, трактующая, будто изъ національной идеи следуеть, что все племена одной и той же національности должны составлять единое государство, оказала и пруссакамъ хорошую услугу, поставивъ всвхъ нъмцевъ въ зависимость отъ прусской каски. Обманъ заключался въ томъ, что во имя національной идеи и подъ предлогомъ различныхъ плановъ на міровое державное значеніе наложили прусскій абсолютный имперскій режимъ на тъ нъмецкіе народы, національности которыхъ послѣ паденія Наполеона І ничто уже не угрожало, и которые теперь жаждали лишь политической свободы. Тутъ вели-

<sup>4)</sup> Если же итальянцы въ Далмаціи и въ австрійскомъ приморьт и тенерь еще выражають національныя пеудовольствія, то причину этого нужпо искать исключительно лишь въ томъ, что они пикакъ не могуть свыклуться съ мыслью о равноправіи со славянскимъ населеніемъ данныхъ областей,—а напротивъ того, имъ коттлось бы поддержать свое былое главенство падъ славянами.—Впрочемъ, въ последнее время тысячи итальянцевъ переселились изъ "объединенной Италіи" въ австрійскую территорію, опасаясь какъ бы не сделаться жертвой сумасбродной африканской завоевательной политики. Фактомъ этимъ ярко освъщается то положеніс, что "единство" далеко еще не является свободой и не предохраняетъ отъ абсолютизма.

чайшимъ дипломатомъ 19-го стольтія выказаль себя Бисмаркъ. Въдь опъ съумъль въ 1870 году воспользоваться національнымъ воодушевленіемъ народовъ и слабостью нъмецкихъ князей (наиболье сильный изъ которыхъ Людвигъ II Баварскій быль вдобавокъ слабоумнымъ), воспользоваться для того, чтобы возложить германскую имперскую корону на голову Гогенцоллерновъ и поставить Германію възависимость отъ Пруссіи. И было бы большимъ заблужденіемъ видъть въ этой побъдъ Пруссіи надъ Германіей торжество національнаго принципа.

Вышеприведенныя обстоятельства уже достаточно убъдительно доказывають, что совершенное Пруссіей "дъло національнаго объединенія" не имъеть ничего общаго съ національнымъ принципомъ и является просто лишь образованіемъ великой завоевательной державы, которая свою похотливую жажду властвованія прикрываетъ флагомъ идеи національности. Что Пруссія нисколько не проникнута національнымъ принципомъ, какъ таковымъ, доказательствомъ этого служатъ ея отношенія къ Польшъ, которую она всегда старалась и старается насильственно германизировать (колонизаціонная коммиссія, Ansiedlungskommission!).

#### § 71

#### Національность и границы государства.

Сколь мало общаго національность имѣетъ съ самимъ государствомъ, какъ таковымъ, столь же мало связана она и съ границами государства. Вѣдь вѣчно колеблющіяся и переплетающіяся между собой очертанія національностей нигдѣ и никогда не могутъ совпадать съ предѣлами государства, которые должны быть установляемы въ силу совершенно другихъ потребностей и по совершенно инымъ основаніямъ, а именно большею частью согласно торговымъ требованіямъ и стратегическимъ планамъ. Поэтому согласованіе политическихъ грапицъ съ неуловимыми, незамѣтно мѣняющимися и пикакой гарантіи устойчивости не представляющими предѣлами національностей и языковъ является совершенно немыслимымъ и неосуществимымъ. Слѣдовательно, требованіе такого согласованія столь же утопично, какъ и совершенно неправильно, и меньше всего можетъ быть выводимо изъ существа и понятія національности. Единственно, что можно выводить изъ принципа и идеи національности, это — свободное употребленіе національнаго языка въ общественной жизни, значить, въ управленіи, въ судъ и въ школъ; тутъ современное культурное государство, поскольку оно претендуеть на это названіе, не только не можеть выступать съ какими-либо запретами, но и не должно даже пассивно противодёйствовать, глухо относясь къ національному языку извёстной части населенія, т. е., объявляя его неудобопонятнымъ. Если государство на различныя національныя составныя части народа возлагаеть одинаковыя обязанности, въ такомъ случав общественная мораль требуетъ, чтобы опо предоставило каждой такой части народа и равное право пользоваться своимъ собственнымъ національнымъ языкомъ и не только въ домашней, но и въ общественной жизни; слъдовательно, государство со своей стороны должно предпринять все необходимое для того, чтобы не затруднять этой свободной національной жизнедъятельности. Разумъется, признаніе этой обязанности за государствомъ есть достояніе нов'ящаго времени и исполненіе ея является отличительный шимъ признакомъ современнаго культурнаго государ-ства. Государство же, которое уклоняется отъ этой обязанности и не признаетъ полной равноправности за всеми на ого территоріи находящимися національностями, - стоитъ на уровнъ древняго или средне въковаго завоевательнаго государства (Erobererstaat) и является среди современной культуры анахронизмомъ, который раньше или позже долженъ исчезнуть.



#### Территоріальное развитіе и націонализмъ (Nationalismus) 1).

Все это соціальное развитіе государства станеть понятніве, когда мы ясно представимъ себъ высшій законъ территоріальнаго его развитія и въ связи съ этимъ уяснимъ понятіе націонализма (Nationalismus). Общій основной типъ (Grundtypus) естественной территоріальной единицы всегда опредъляется жизненными потребностями, руководящими человъческимъ поселеніемъ. Примитивная орда тамъ только становится осёдлой, гдё она можеть въ извёстной степени удовлетворять свои хозяйственныя потребности и гдв находить при-

<sup>1)</sup> См. выше мое примъчание въ § 66.

родную защиту отъ другихъ, враждебныхъ ей ордъ. Поэтому въ земляхъ, не прилегающихъ къ морю, мѣстомъ первоначальнаго человъческаго поселенія мы должны представлять себѣ окруженную цѣпями горъ и защищаемую ими долину, оживляемую прорѣзывающими ее рѣками. Такую естественную территоріальную единицу можно было бы назвать территоріальной ячейкой государства.

На морскомъ берегу, на островахъ и на полуостровахъ образованіе государствъ, само собою разумфется, происходитъ большею частью вблизи соотвътственнымъ образомъ расположенныхъ устьевъръкъ, удобныхъ естественныхъ бухтъ и гаваней.

Уже одинъ лишь фактъ осѣдлости орды или племени на опредѣленной территоріи порождаетъ естественную связь между людьми и мѣстомъ ихъ пребыванія; и вотъ, сингенизмъ (Syngenismus), первоначально связывавшій орду, переходитъ въ примитивный націонализмъ (Nationalismus), т. е., въ извѣстную общность территоріальнаго интереса или—вѣрнѣе—въ общій интересъ къ территоріи; интересъ этотъ растетъ и укрѣпляется естественной привязанностью примитивнаго человѣка къ родному своему мѣстожительству.

Чувство это на первоначальныхъ ступеняхъ культуры у множества человъческихъ расъ является столь общимъ и сильнымъ по природъ, что оно даже въ случав завоеванія коренного населенія чужой ордой, въ случав созданія такимъ образомъ организаціи властвованія, состоящей изъ двухъ, а то и болье разнородныхъ группъ, изъ властвующихъ и подвластныхъ, несмотря на всё такія внутреннія противоположности, кръпче или слабъе, но все-таки объединяетъ интересы. И вотъ, на общей торриторіи возникшій и дальше отсюда развивающійся націонализмъ (Nationalismus) представляеть высшую ступень соціальной эволюціи въ сравненіи съ сингенизмомъ, объединяющимъ лишь отдёльныя группы; націонализмъ охватываетъ различныя сингенистическія группы и образуеть высшую форму единства. Разумівется, націонализмь еще не является національностью (Nationalität); онъ создается лишь общей территоріей, фактомъ принадлежности къ одной и той же организаціи властвованія и вытекающими отсюда общими интересами. Не достаеть еще общности въ обычав, языкв и культуръ, съ развитіемъ чего націонализмъ принимаетъ видъ націо нальности.

Такъ, тысячелътнее существованіе венгерскаго государства произвело націонализмъ, не создавъ національности. Равнымъ образомъ, существованіе Великобританіи образовало великобританскій націонализмъ, не создавъ до сихъ поръ цѣльной національности, которая объединяла бы всѣ составныя части англійскаго народа, такъ какъ прландцы и шотландцы еще не отказываются отъ своихъ особенностей. Точно такъ же можно говорить объ австрійскомъ націонализмѣ, но не національности. Если бы для наглядности мы захотѣли разницу между этими понятіями представить при помощи математической формулы, то это слѣдовало бы сдѣлать такимъ образомъ:

націонализмъ — національности — общій языкъ; національность — націонализму — общій языкъ.

§ 73. Территоріи.

И много есть историческихъ примѣровъ, показывающихъ, что дѣйствительно существовали такіе природные территоріальные отрѣзки, въ которыхъ, какъ въ ячейкахъ, утвердились первыя извѣстныя намъ организаціи властвованія. Какъ хозяйственные, такъ и примитивнѣйшіе стратегическіе интересы играли тутъ одинаково важную роль.

Хозяйственное сношеніе закрупляло совмустную, неразрывную жизнь обитателей такихъ естественныхъ территоріальныхъ участковъ и создавало ту общность интересовъ, которую мы называемъ "націонализмомъ". Если представить себъ картину подобной территоріальной ячейки и хозяйственную жизнь въ ней, тогда легко будетъ понять этотъ процессъ. Поселившіеся на окаймляющихъ мъстность горныхъ цъпяхъ разсчитываютъ сбывать въ долинъ свои продукты, напр., нарубленныя въ лъсу дрова, будучи въ состояніи отправлять ихъ лишь внизъ съ горы. И вотъ горный хребетъ образуетъ естественную перегородку между племенами; долина же и проръзывающая ее ріка, по которой можно напр. сплавлять лівсь, представляють изъ себя естественную связь, объединяющую жителей этой территоріальной ячейки. Возл'в ріки, какъ центръ торговыхъ интересовъ, возникаетъ главное поселеніе, являющееся для внёшнихъ завоевателей важнъйшимъ предметомъ добычи и поэтому особенно зорко охраняемое отъ нихъ; тутъ и население при случав находить защиту отъ постороннихъ нападеній, отъ иноземныхъ враговъ.

Эту основную картипу образованія организацій властвованія и

примитивныхъ городовъ-государствъ (Stadt-Staaten) можно и теперь еще отлично наблюдать; такія явленія встрічаются, начиная съ Греціи, во всёхъ европейскихъ странахъ и проходятъ также черезъ все дальнъйшее, все болъе и болъе усложняющееся историческое развитіе.

# § 74. Территоріальная интеграція.

Затъмъ постепенно идетъ дальнъйшій ходъ развитія, отдъльныя фазы котораго можно назвать "интеграціями" ("Integrationen"). Стремленіе къ увеличенію могущества, ко все большимъ и большимъ территоріальнымъ пріобр'ятеніямъ заставляеть браться за иноземныя предпріятія. Будеть ли это иниціатива отдільных завоевателей или массъ, для которыхъ родина становится тёсной, будутъ ли это торговыя колонизаціи, формъ туть можеть быть множество, сущность же всегда одна и та же: территоріальная ячейка отъ присоединенія смежныхъ "клътокъ" все расширяется и расширяется. А расширенная область и дальше стремится къ темъ естественнымъ географическимъ границамъ, которыхъ требуетъ увеличившаяся организація, — и воть, внутри этого удвоеннаго, утроеннаго, все растущаго и растущаго территоріальнаго отръзка образуется затьмъ болье широкое общение (Gemeinschaft), подверженное дъйствию всёхъ техъ же факторовъ, какіе проявлялись и въ территоріальной "ячейкъ". Такъ мало-по-малу создается расширенный, "интегрированный" націонализмъ (Nationalismus).

Эволюція эта ведеть къ образованію великихъ державъ. И, смотря на географическую карту каждаго государства, обращая вниманіе на расположеніе его городовъ и на вошедшія въ жизнь территоріальныя подраздёленія на округа (Bezirk), провинціи, земли и комплексы земель (Länderkomplexe), — мы и теперь еще болье или менъе можемъ прослъдить отдъльныя фазы историческаго его развитія.



## Примъры такихъ интеграцій.

Прекрасными примърами такой эволюціи, конечно, могутъ служить современныя великія державы. Взглянемъ, напр., на Австрію. Всякая отдёльная австрійская "земля" ("Land"), такъ напр. Штирія, Каринтія, оба эрцгерцогства—Верхне и Нижне-Австрійское,— каждая изъ нихъ, хотя и является уже продуктомъ постепенныхъ интеграцій, все-таки и теперь въ общемъ образуетъ естественную территоріальную единицу, характерно пересѣкаемую одной главной долиной и болѣе или менѣе окаймленную пограничными горами или по крайней мѣрѣ высокими холмами 1).

Въ удобномъ для сношеній мъсть, на главной ръкь, орошающей долину, лежить по большей части главное поселеніе, развивающееся потомъ въ главный городъ страны. Блестящимъ примъромъ такого естественнаго территоріальнаго единства является Богемія съ окружающими ее пограничными горами и вдоль посерединъ проходящимъ главнымъ воднымъ путемъ Молдава-Эльба, гдъ и расположенъ главный городъ. Разумвется, Богемія является уже продуктомъ долгой интеграціи, начавшейся еще съ доисторическихъ временъ. Однако и въ теперешней Богеміи интеграція эта создала естественное единство. И вотъ, опять замъчательно, какъ многія австрійскія земли (Länder) путемъ все большихъ и большихъ интеграцій соединились въ одномъ государствъ, которое немного лишь уклоняется отъ условій естественнаго территоріальнаго единства <sup>2</sup>). Відь въ общемъ же области и королевства современной австро-венгерской монархіи группируются по объимъ сторонамъ главной ихъ ръки Дуная, внутри, разумъется, нъсколько запутанной системы пограничныхъ горъ, дающихъ начало всвиъ дунайскимъ притокамъ.

<sup>1)</sup> См. мос—«Oesterreichische Reichsgeschichte» Berlin 1896, Einleitung.
2) Не входить же въ эти естественный границы главнымъ образомъ Галиція. Но слѣдуетъ принять въ соображеніе, что раздѣлъ Польши между тремя державами является лишь моментомъ въ исторической эволюціи Европы и дальнѣйшее развитіе можетъ либо возстановить самостоятельность Польши, либо перетянуть на сторону Австріи то, принадлежащее теперь Россіи Царство Польское, которое по природѣ (naturgemäss) относится къ Галиціи. А, можетъ быть, Россія совершить побѣпоносное интеграціонное движеніе въ область Карпать? Нѣтъ, опиралсь прежде всего на сильное положеніе Австріи и на жизненныя силы польской націи, мы не допускаемъ такой мысли.

#### § 76.

#### Территоріальная и національная интеграція.

Австро-Венгрія является теперь интереснымъ примъромъ также того, что территоріальная интеграція можетъ заходить гораздо дальше, чъмъ національная. Въдь для территоріальной интеграціи нужна лишь сила оружія или приводящіе къ государственнымъ соединеніямъ (Staatenverbindungen) торговые интересы; а при благопріятныхъ условіяхъ націонализмъ (Nationalismus) отдъльныхъ странъ развивается въ національность (Nationalität), которая такъ глубоко пускаетъ въ народъ корни, что никакая уже сила не въ состояніи искоренить или подавить ее. Слёдовательно, національность представляетъ изъ себя нѣчто болѣе тѣсное и сплоченное, чѣмъ зависящій отъ одной лишь естественной территоріальной интеграціи націонализмъ. Однако же національность можетъ простираться и на многіе націонализмы, какъ напр. въ Германіи.

Но во всякомъ случать развитіе это всегда и повсюду пользуется естественными территоріальными отртваками, какъ извъстными этапами, какъ такими пунктами, гдт оно укртвляется для дальнтайшаго движенія; и вотъ, въ эволюціи этой всегда наблюдается естественная тенденція принимать достигнутоє территоріальное единство за основаніе для все дальше и дальше распространяющагося націонализма. Исторія человти интеграціи, сообразно съ естественными географическими условіями, въ видт все вновь образующихся націонализмовъ. Способомъ этого развитія почти всегда являлась борьба и война,—въ видт же ртдкихъ исключеній бывали, конечно, и государственные договоры (Staatsverträge).

Но предварительно всегда наблюдаются національные и государственные контрасты, изъ борьбы которыхъ выростаютъ высшія государственныя и національныя единицы (посл'єднія, правда, до изв'єстныхъ лишь предёловъ).



#### § 77.

#### Интернаціонализмъ.

Установить существо и понятіе націонализма важно также въ виду того, что это поможеть намъ оцінить другую идею, которую въ но-

въйшее время столь часто провозглашають и выставляють, какъ идеаль будущаго. Мы говоримь объ интернаціонализмъ (Internationalismus).

Націонализмъ есть дійствительный факть; интернаціонализмъ же-идеаль мечтателей; первый является необходимымъ продуктомъ реальныхъ и конкретныхъ отношеній, последній же фантазіей, возникающей на субъективной почвъ по закону контрастовъ съ дъйствительностью) Чего добивается интернаціонализмъ? Его требованіе уничтоженія всякихъ государственныхъ различій идетъ въ разрізъ со всёми естественными условіями народной жизни и со всёми фактами исторіи. Историческое развитіе должно было бы остановиться, если бы не существовало более государственныхъ и національныхъ различій и контрастовъ. Кто уничтожитъ эти естественные факторы, эти историческіе импульсы? Кто отниметь коренныя двигательныя силы у всесильнаго естественнаго процесса, въ значительной степени опирающагося на географическое устройство нашей планеты? Что означаеть туманная мечта объ интернаціонализмь? Это — уничтоженіе націонализма, являющагося неизбъжнымъ продуктомъ историческаго процесса; это-полное игнорирование естественныхъ географическихъ условій, которыя сначала служать для націонализма колыбелью и разсадникомъ, а затъмъ являются его оплотомъ. Интернаціонализмъ вытекаетъ изъ той смутной, безотчетной идеи о человвчествв, предаваться которой могуть лишь мечтатели, не понимающие естественных условій человъческой жизни и восторгающиеся тъмъ, чего они не знаютъ и къ чему, следовательно, не могуть правильно относиться; чувство восторга и симпатіи здёсь является однимь лишь самообманомъ. Гдё же конецъ этимъ бреднямъ о человъчествъ? И кто повъритъ, чтобы европеець могь быть солидарнымъ съ совершенно чуждыми ему расами, — 1 напр., съ китайскими кули или съ африканскими неграми?) Или, быты можеть, это фантазирование о человъчествъ считается съ какими-нибудь опредъленными границами? Не съ Европой ли? а то, пожалуй, и съ Америкой? Ну, разъ ужъ здёсь имёются въ виду извёстные предёлы, то лучше всего слёдуеть держаться въ естественныхъ границахъ исторически сложившихся націонализмовъ (Nationalismen) и предоставить историческому процессу и дальше свободно развиваться. Конечно, мы не оспариваемъ того, что дальнъйшая территоріальная иптеграція перешагнеть черезь теперешнія границы европейскихъ государствъ и что, хотя существующіе европейскіе націонализмы и будуть сильно противодъйствовать этимъ территоріальнымъ интегра-

ціямъ, — все-таки образуется какая-нибудь международная договорная форма (Vertragsform), связующая существование общихъ, какъ матеріальныхъ, такъ и духовныхъ интересовъ съ наличностью особыхъ націонализмовъ. Но это не будеть интернаціонализмъ въ смыслѣ идеальной фантазіи о человічестві; ніть, здісь въ лучшемь случай придется имъть дъло съ союзомъ объединенныхъ свропейскихъ государствъ, который, поддерживая входящіе въ его составъ націонализмы, будеть этимъ самымъ защищать свои политическіе интересы отъ посягательства со стороны другихъ частей свъта. Не ограничивающіяся этимъ мечтанія о будущемъ голословны, безсодержательны и совершенно лишены здраваго смысла, хотя бы ужъ въ виду того, что они перепосять насъ въ прямо-таки невообразимую эпоху. Всякое здравое сужденіе должно вытекать изъ разумныхъ импульсовъ, должно преследовать разумныя цели. Изощряться же въ фантазіяхъ относительно того, что будеть черезь тысячи лъть? — нъть, это не имъеть подъ собой ни мальйшаго основанія. Итакъ, для здраваго политическаго сужденія существуєть одно лишь руководящее начало: присматриваться къ простирающемуся передъ нашими глазами длинному историческому процессу, не сомнъваясь, что онъ и въ будущемъ останется по существу тёмъ же, какимъ былъ раньше. Поэтому, конечно, и въ дальнъйшемъ такія территоріальныя интеграціи, образующіяся на почвъ естественнаго географическаго единства, будуть происходить либо путемъ борьбы, либо, — что ужъ менто втроятно, — путемъ международныхъ соглашеній; причемъ однако существующіе теперь націонализмы не такъ ужъ легко исчезнутъ; они въдь достигли столь высокой степени прочности. И вотъ, всякая предстоящая въ Европъ территоріальная интеграція должна будетъ считаться съ силою этихъ прочно сложившихся націонализмовъ.

#### § 78.

### Территоріальная форма европейскихъ государствъ.

Взглянемъ теперь на европейскія государства, и намъ не трудно будетъ убъдиться, что большинство изъ нихъ въ своемъ историческомъ развитіи уже пришло къ такимъ территоріальнымъ интеграціямъ, въ которыхъ образовались единыя національности, — при чемъ государства эти стремились къ подходящимъ естественнымъ

очертаніямъ и по большей части достигли этого. Такими въ общемъ взаимно совпадающими территоріальными и національными единицами являются: Италія, Испанія, Португалія, Франція, Швеція, Норвегія и Данія, а въ значительной степени также и Германія. Къ юго-востоку же отъ этихъ государствъ Европа еще во мпогихъ отношеніяхъ представляеть изъ себя яркую картину неполнаго развитія. Недостаточная территоріальная интеграція, съ одной стороны, и несогласующіяся съ нею національности, съ другой, убъждають насъ въ томъ, что юго-восточная часть Европы должна еще служить ареной борьбы изъ-за болье подходящихъ государственныхъ формъ. Противно закону историческаго развитія, чтобы естественныя территоріальныя единицы оставались раздробленными между нъсколькими государствами и чтобы до высокой степени развившіяся, внутренней силой обладающія національности влачили участь такого раздробленія и падолго были лишены своей органической связи. были лишены своей органической связи.

Вотъ передъ нашими глазами раздробленіе Польши. Оно, какъ ни говорить, является д'вйствительно "зіяющей раной" Европы, раной, которая не можеть зажить по двумь причинамь: во-первыхь, такъ какъ при этомъ ни одно изъ трехъ государствъ, участвовавшихъ въ раздёлё, не пріобрёло такихъ естественныхъ предёловъ, которые могли бы дополнить его территоріальную интеграцію; и, во-вторыхъ, —въ виду того, что раньше еще развившаяся польская національность продолжаеть жить въ прежней своей родной странъ и ни въ какой изъ частей своихъ не можеть слиться съ другой національностью.

А отсюда, изъ такого непормальнаго положенія неизб'яжно воз-

А отсюда, изъ такого непормальнаго положенія неизбѣжно возникають два стремленія: одно со стороны государствъ, участниковъ раздѣла—продолжить свою территоріальную интеграцію и пріобрѣсть естественныя границы, а другое со стороны раздробленной національности—вернуть себѣ свое утраченное единство.

И, какъ бы искусно еще ни прикрывали обѣ эти тенденціи, какъ бы еще до поры до времени осуществленіе ихъ ни замедлялось яко бы дружественными отношеніями, со стороны ли отдѣльныхъ народныхъ частей къ ихъ правительствамъ, со стороны ли государствъ, участниковъ раздѣла, по отношенію другь къ другу,—во всякомъ случаѣ тенденціи эти столь глубоко коренятся въ природѣ историческаго процесса, что раньше или позже онѣ должны будутъ достичь естественной развязки. Если бы на территоріи бывшей Польши существовали такія естественныя раздѣлительныя линіи (Zwischen-

linien), которыя могли бы служить крѣпкими территоріальными предѣлами, если бы вслѣдствіе этого державы, участвовавшія въ раздѣлѣ, могли добиться тутъ, каждая для себя, естественныхъ границъ, — тогда моральное единство польской національности мало-помалу, пожалуй, сдѣлалось бы жертвой этого могучаго физическаго явленія. Но здѣсь такихъ естественныхъ раздѣлительныхъ линій не имѣется. И вотъ, державы, участвовавшія въ раздѣлѣ, никакъ не могутъ образовать на мѣстѣ бывшей Польши такихъ территоріальныхъ отрѣзковъ, которые давали бы надежду на постепенное, но радикальное искорененіе связи, живущей въ этомъ нѣкогда единомъ, на крѣпкую національность опирающемся націонализмѣ.

Поэтому, несмотря на всё дружественныя отношенія между Россіей, Австріей и Пруссіей, данное противоестественное положеніе всегда будеть служить источникомъ тревогь и недовольства и при первомъ же полемическомъ поводъ приведетъ къ ръшительной развязкъ. Тогда произойдетъ одно изъ двухъ: либо какое-нибудь изъ этихъ государствъ, если у него окажется соотвътственная сила, завоюеть всю естественную территоріальную единицу бывшей Польши, пространство-отъ Карпатъ до Балтійскаго моря и отъ Одера до Нѣмана и въ предълахъ этихъ пополнить свою территоріальную интеграцію; либо, если ни одна изъ данныхъ державъ не окажется настолько сильной, тогда развязка будеть совсемь иная, тогда выйти изъ этого затруднительнаго положенія имъ придется ужъ путемъ возстановленія Польши въ видъ "государства-буфера" ("Bufferstaat"). Следовательно, прочный и окончательный раздёль Польши никогда пе возможенъ, такъ какъ здёсь имбется природное единство, т. е., на единой географической территоріи существуєть общая паціональность. Вотъ почему область бывшей Польши представляеть изъ себя три большихъ вооруженныхъ боевыхъ лагеря. И сколько соковъ народныхъ вытягиваютъ эти три огромныя арміи бывшаго "священнаго" союза, всякую минуту готовыя броситься другъ на друга! Таково наказаніе за попытку нарушенія естественнаго закона.

Равнымъ образомъ и на Балканскомъ полуостровѣ предстоитъ еще не мало соотвѣтственныхъ государственныхъ переворотовъ, прежде чѣмъ сложившіеся здѣсь жизнеспособные націонализмы (Nationalismen) будутъ гармонировать съ естественными территоріальными единицами (а). Должно же, наконецъ, если не отчаиваться въ развитіи здравого человѣческаго разума, — должно настать то время, когда политическія формы такой просвѣщенной части свѣта, какъ

Европа, не будуть уже зависвть отъ давно отжившихъ мелочныхъ кабинетныхъ и династическихъ интересовъ! Правда, и у народовъ есть свои мелочныя и тщеславныя причуды; но они, несомнённо, уступять лучшимъ намёреніямъ и признаютъ истинный общій интересь. И вотъ, наступить время, когда та часть Европы, гдё теперь еще обнаруживается такое несоотвётствіе государственнаго устройства съ естественными территоріальными условіями и съ существующими здёсь національностями, — когда эта часть Европы такъ или иначе въ интересь всёхъ государствъ европейскаго культурнаго круга подвергнется національно-политической организаціи.

а) Балканскій полуостровъ можеть служить блестящимъ примѣромъ вліянія, оказываемаго устройствомъ поверхности на образованіе государствъ, а затъмъ и паціональностей. Высокія горныя цъпи, вдоль и поперекъ изръзывающія этоть полуостровь, съ перваго же взгляда могуть убёдить насъ, что едва ли здёсь возможно образование единаго государства, какъ одного общаго надіонализма, и что объ единой національности тутъ не можетъ быть и річи. Не удивительно, что грекамъ не удалось оказать никакого гелленизирующаго вліянія на страны, расположенныя къ съверу отъ Эпира и Оессаліи до Дуная и Савы, - въдь у нихъ не хватало средствъ и силъ ввести эти страны въ составъ греческаго государства. Да и македонскимъ царямъ, Филиппу и Александру Великому, несмотря на центральное положение ихъ государства на Балканскомъ полуостровъ, не удалось изъ этого комилекса географически разобщенныхъ территорій установить викакого такого единства, которое привело бы къ общему націонализму. Правда, римлянамъ какъ будто удалось это, но лишь въ очень пезначительной стенени и весьма поверхностно: римское оружіе не внесло въ эти горныя племена сколько-нибудь болте глубокихъ національныхъ преобразованій и романизація явилась лишь наружной. Обитатели этихъ странъ нопрежнему остались въ своихъ неприступныхъ долинахъ, ущельяхъ и котловинахъ, чтобы послъ паденія Византійской имперіи снова добиться прежней независимости. И воть, что не удавалось ни грекамъ, ни Александру Великому, ни римлянамъ, ни византійцамъ, этого еще менње могли достигнуть съ 1453 г. турки. Они создали одно варварское государство, но вовсе не націонализмъ (Nationalismus), объ единой же національности туть нечего и говорить. Одна лишь грубая сила сдерживала виъстъ иногія племена Балканскаго полуострова; непримиренныя никакими общими интересами, несвязанныя націопальныя и племенныя противоположности не сходятся здёсь до сихъ поръ, и вслёдствіе такого варварскаго состоянія взаимная ненависть и р'язня-обычныя туть явленія. Но воть, въ нов'єйшее время Европа р'єшила положить этому конецъ. Мало-по-малу помогаеть она отдёльнымъ жизнеспособнымъ племенамъ вырваться изъ-подъ турецкаго владычества и образовать самостоятельныя государства. Насколько это позволяють или

требують взаимные политические интересы европейскихъ государствъ, взявшихся за данное дёло, европейская дипломатія, оказывая содёйствіе подходящимъ подъ изв'єстныя географическія условія государственнымъ формамъ, старается создать здёсь возможность развитія жизнеспособныхъ націонализмовъ (Nationalismen) и предоставить свободу и равноправіе входящимъ въ ихъ составъ національностямъ. Такимъ образомъ возникли-Греція, Сербія, Румынія, Волгарія. Съ съверо-запада европейскую миссію взяла на себя Австрія, вводя государственный правопорядокъ въ Восніи и Герцеговині съ ихъ главной сербо-кроатской національностью. И воть, для Европы, которая уже не можеть теривть турецкаго варварскаго хозяйничанья, остаются еще неразр'вшенными вопросы: Македонскій и Албанскій. Трудность переустройства Балканскаго полуострова состоить именно въ томъ, что, благодаря множеству географическихъ провинцій, образуемыхъ высокими горными теснивами, здесь никакъ не можетъ быть созданъ единый, на весь полуостровъ распространяющійся націонализнъ (Nationalismus). Если же приноравливаться къ естественнымъ условіямъ и, согласно устройству поверхности, создавать туть множество государствъ, то въ каждомъ изъ нихъ окажется ситсь такихъ племень, у всякаго изъ которыхъ есть свои національныя стремленія,удовлетворить же эти последнія викакъ невозможно. И вотъ, вышеуказанная невозможность разграниченія государствъ по національностямъ наглядно выступаеть на Балканскомъ полуостровъ, такъ какъ здёсь не одна изъ этихъ многихъ естественныхъ географическихъ провинцій не является мононаціональной. Здёсь возможно устройство такихълишь государствъ, всякое изъ которыхъ, такъ Румынія, Сербія, Волгарія, — им'є подходящіе географическіе пред'єлы, составляло бы особый націонализмъ (Nationalismus), скрынляемый главной національностью, для другихь же національностей туть должно быть предоставлено свободное развитие и государственное равноправие. Вотъ задача, которую Европа должна разръшить на Балканскомъ полуостровь, дабы создать тымь наконець правильное, соотвытствующее европейской цивилизаціи положеніе. .

Пройдетъ ли мирно эта реорганизація Балканскаго полуострова,— сказать трудно. Конечно, это было бы желательно, однако до сихъ поръ всякое изъ такихъ государственныхъ переустройствъ стоило по-

токовъ крови.

§ 79.

# Національность и интернаціонализмъ.

Но, какъ именно произойдеть данная реорганизація? — ръшить этотъ вопросъ можеть лишь будущее. Здёсь же, обращаясь къ поли-

тико-національному развитію Европы, слёдуеть только представить научный взглядь на ходь этого развитія. Въ данной области дёло стоить совершенно такъ же, какъ и во многихъ другихъ, напр., какъ въ области индивидуальнаго развитія человѣческихъ душевныхъ явленій или въ области наукъ и искусствъ. Сначала такое развитіе идетъ совершенно безсознательно (unbewusst), въ зависимости отъ слъпо дъйствующихъ силъ, неуклонно тяготъющихъ къ удовле-творенію нъкоторыхъ психическихъ потребностей. И лишь на позднъй-шей стадіи развитія вырабатывается сознаніе (Besinnung) даннаго процесса, а вслъдствіе этого и сознательное содъйствіе ему. Совершенно то же происходить и съ націонализмомъ (Nationalismus). Возникаеть онъ безсознательно. Территоріальныя условія, соціальныя потребности, государственныя нормы, хозяйственные необходимые интересы,—все это, дёйствуя на изв'ястную совокупность людей и объединяя самые разнородные этпические элементы, приводить къ возникновению націонализма. Но когда народъ уже сознательно относится къ своему націонализму, съ этого момента начинается стремленіе поддерживать его и проявляется сознательное и преднамъренное содъйствие ему, такъ какъ въ націонализмъ теперь ужъ усматриваютъ "моральное благо" народа. За этой фазой развитія у народовъ, еще нъсколько выше поднявшихся по лъстницъ культуры, слъдуетъ превращеніе націонализма въ національность. Какую роль эта послъдняя играетъ въ политической борьбъ современныхъ европейскихъ народовъ, — это мы ужъ видъли выше. Однако часто спорять о томъ, обладаеть ли національность дъйствительно культур-нымъ значеніемъ въ развитіи человъчества? Такое значеніе національности оспаривается, съ одной стороны, церковью, а съ другой— интернаціоналистическими теоріями, которыя, подобно церкви, про-тивоставляютъ "узкой національной точкъ зрънія" высшую идею "человъчества".

Всв революціонным теченім новаго времени, какъ соціализмъ, анархизмъ и нигилизмъ, —всв они стремятся быть "космополитическими" и "интернаціональными". И вотъ, во имя "человвчества", "гуманности", "равенства всвхъ передъ Вогомъ" и тому подобныхъ отвлеченныхъ лозунговъ, во имя всего этого принципъ національности осуждается, какъ будто дробящій понапрасну человвчество. Назовемъ всв эти теченія, по ихъ общему антинаціональному признаку, интернаціонализмомъ; и тутъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, что они далеки отъ реальныхъ отношеній и страдаютъ чрезмѣрнымъ, близкимъ

къ утопизму идеализмомъ. Въ человъческомъ развитіи нельзя перескочить черезъ ступени націонализма и національности, имъющія свое глубокое культурное основаніе. Національность, какъ пышный расцвътъ націонализма, является необходимымъ звеномъ въ цъпи соціальнаго развитія человъчества. Развитіе же это никогда въ исторіи не было общимъ (cinheitliche), но всегда—одновременно-множественнымъ (gleichzeitig-vielheitliche), — таково положеніе этого процесса теперь, такимъ онъ, въроятно, останется и на будущія, необозримодалекія времена.

Конечно, изъ исторіи мы знаемъ также, что безчисленныя національности исчезали и сливались въ большія формы. Но это никогда не было продуктомъ человъческаго произвола, сознательно на извъстную цёль направленныхъ государственныхъ мёропріятій, — нётъ, это являлось результатомъ историческаго процесса, по большей части въ періодъ безсознательнаго развитія, когда представители такихъ національностей еще не относились къ нимъ сознательно и совершенно не признавали національность моральнымъ благомъ. Теперь же, какъ мы видёли, положеніе дёла измінилось. Гді ужь выступило это самосознаніе, гді національность чувствуется, какъ извістное моральное благо, - тамъ никакое государство, никакое правительство не можетъ . добиться для себя права — оставлять національный вопросъ и переходить къ другимъ, очереднымъ дѣламъ (Tagesordnung) 1); вѣдь даже у самаго могущественаго правительства не хватаетъ силы для того, чтобы заставить такую національность умолкнуть и исчезнуть. И всевозможныя, то здёсь, то тамъ въ интересв государственнаго единства проявляющіяся тенденціи произвести исчезновеніе національности, всв эти денаціонализаціонныя попытки не только оказываются по большей части безуспъшными, но и противоръчатъ государственнымъ интересамъ. Въ самомъ дълъ, онъ лишь оказываютъ услугу интернаціонализму, который несомніню является противогосударственнымъ принципомъ. Поэтому не случайность, но вполнъ естественно, если государство, угнетающее входящія въ его составъ національности, становится родиной нигилизма.

<sup>4)</sup> Вспомнямъ отчаянье австрійскаго правительства въ борьбѣ съ паціональными осложненіями въ парламентѣ. Переводч.

§ 80.

# Національный вопросъ въ государствъ.

Такъ какъ національность есть не что иное, какъ выраженіе высшаго обобществленія (Vergesellschaftung) людей, такъ какъ она является величайшимъ произведеніемъ государственнаго развитія, то неправильно, если государство, представляющее изъ себя лишь средство для такого обобществленія, хочеть оспаривать это единеніе у какой-нибудь изъ національныхъ составныхъ частей своего народа. На такое внутреннее противорвчие наталкивается всякая антинаціональная и денаціонализаціонная государственная политика. Если въ силу особо сложившихся исторических обстоятельствъ государство охватываетъ нъсколько національностей, то вотъ чёмъ должно оно ограничиваться въ своей внутренней политикъ: путемъ укръпленія общности интересовъ у этихъ различныхъ національностей оно должно выработать общій націонализмъ (Nationalismus), не угнетая и не отрицая ни одной изъ нихъ. Денаціонализаціонная политика въ цивилизованную эпоху не можеть пользоваться успахомь. Правильная же политика въ просвъщенныя времена такова: каждой національности обезпечить свободное ся развитіе; національный принципъ, какъ таковой, считать ненарушимымъ и довольствоваться однимъ общимъ на-/ ціонализмомъ, охватывающимъ различныя національности. Если же государство не дълаетъ этого, если оно не останавливается ни передъ какими насильственными мърами и даже передъ кровопролитіемъ, лишь бы только уничтожить извъстную національность, — въ такомъ случав оно лишь выращиваеть интернаціонализмъ (Internationalismus) и воспитываеть ть теченія, которыя подмывають его же собственные устои.

Страхъ передъ соединеніемъ въ государствѣ различныхъ національностей совершенно неоснователенъ: вѣдь масса примѣровъ, —въ новое время Швейцарія, —доказываетъ, что множественность и разнообразіе національностей прекрасно уживаются съ существованіемъ единаго націонализма, какъ общей моральной опоры въ государствъ.

Но противоестественно, если, путемъ территоріальнаго раздробленія національности, оказывають насиліе надъ ея существомъ (Wesen), надъ ея жизненнымъ принципомъ (Lebensprincip); противоестественно,

если ее рвутъ и растягиваютъ, словно на пыткъ. Такое отношение неестественно и поэтому не можетъ долго продолжаться.

а) Отношение полинаціональнаго государства къ различнымъ, впутри его пределовь находящимся національностямь наглядно выражается въ законодательствъ относительно языковъ (Sprachengesetzgebung). Тутъ можно наблюдать три различныхъ системы. (I) Либо государство признаеть въ общественной жизни одинъ лишь языкъ, всъ же остальные игнорируетъ или угнетаетъ и даже прямотаки запрещаетъ говорить на языкъ угнетенной національности; (II) либо въ государствъ устанавливается нъкоторая градація употребляемых вародомъ языковъ, причемъ одинъ изъ нихъ провозглащается государственнымъ языкомъ (Staatssprache), за другими же признается право на второстепенную роль въ народной жизни. На этомъ, второмъ принцинъ покоится венгерскій 1868 года законъ о національпостяхъ, по которому различнымъ языкамъ, въ венгерскихъ общинахъ (Gemeinden) и областяхъ (Comitaten) употребляемымъ, предоставляется извъстное право функціонированія въ низшихъ присутственныхъ мёстахъ, въ высшихъ же государственныхъ установленіяхъ такое право признается исключительно лишь за мадыярскимъ языкомъ. (III) Наконецъ, третья система поконтся на принципъ полнаго равноправія, причемъ всё языки, употребляемые въ государстве различными племенами или внутри отдёльныхъ областей, имёютъ одинаковое право на функціонированіе въ общественной жизни, а поэтому ими на равномъ правъ пользуются въ управленіи, судъ и школъ. Эта последияя система въ новейшее время все больше и больше усванвается въ культурныхъ европейскихъ государствахъ (Швейпарія, Вельгія, Австрія). Однако, на практик' осуществленіе полнаго равноправія часто видонзивняется въ силу того обстоятельства, что употребительные въ государствъ языки стоятъ на различныхъ культурныхъ ступеняхъ; поэтому выше развившійся языкъ обладаеть е с т ественнымъ преинуществомъ передъменъе развитыми; такъ, напр., происходить въ Бельгіи, гдё французскій языкъ находится въ преимущественномъ положении передъ фламандскимъ, или въ Австри---нъ-мецкій передъ нікоторыми славянскими языками. Разумівется, этотъ большій усп'яхь одного языка въ сравненіи съ другими является следствиемъ прежняго гнета, ложившагося на соответственное населеніе, а это не можеть служить основаніемь для легальнаго предпочтенія болье развитого языка менье развившемуся). И воть, въ Швейдаріи фактическое (не только юридическое) проведеніе равноправія языковъ очень облегчается силою того обстоятельства, что употребляемые тамъ три языка: французскій, нёмецкій и итальянскій стоять на одинаковой ступени развитія, и образованные классы націи, а, следовательно, и чиновники центральныхъ учрежденій свободно владеють всеми тремя. Но такъ какъ въ Швейцаріи границы кантоновь по большей части совпадають съ предълами языковъ (Sprachgrenzen), то здёсь, при зпачительной децентрализаціи и федеративномъ устройствъ, кантональному управленію приходится имъть дѣло преимущественно съ однимъ лишь кантональнымъ языкомъ. Относительно трудностей, выступающихъ при фактическое выражено въ конституціи 21 декабря 1867 г.), а также относительно средствъ къ преодольнію этихъ затрудненій—см. мое «Oesterreichisches Staatsrecht» S. 79 ff. <sup>1</sup>).

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### Общественныя формы.

§ 81.



Возникновеніе понятія объ "обществъ".

Понятія: племя, каста, сословіе, классъ, народъ и нація не исчерпывають еще всей сферы соціальныхъ явленій въ государствѣ, по крайней мѣрѣ распространяются не на всѣ ихъ стороны. Къ этимъ понятіямъ въ послѣднее время въ наукѣ присоединилось еще одно, до сихъ поръ недостаточно выясненное, — понятіе, сущность и содержаніе котораго мало еще изслѣдованы. Мы здѣсь имѣемъ въ виду "общество". Вотъ, какъ возникло это новое понятіе:

Средневѣковое расчлененіе народа не выдержало натиска революціи и рушилось. Стремленія къ равенству съ конца 18-го столѣтія и въ 19-мъ произвели, по крайней мѣрѣ въ теоріи, полное уравненіе всѣхъ гражданъ государства. Всякія различія тутъ должны были исчезнуть, и государству приходилось разложиться на свои "совершенно равные" между собою индивидуальные атомы. Хотя это ни-

¹) Изъ литературы по этому вопросу выдаются слёдующія сочиненія: Helfert, "Die sprachliche Gleichberechtigung" 1861; E ö t v ö s, "Die Nationalitätenfrage", deutsch von Falk, 1865; F i s c h h o f, "Die Sprachenrechte in den Staaten gemischter Nationalität" 1885. Russ, "Der Sprachenstreit in Oesterreich" 1884; M a d e y s k i, "Die deutsche Staatssprache" 1884; S k e n e, "Entstehen und Entwicklung der slavisch-nationalen Bewegung in Böhmen und Mähren" 1893; Preux, "La question des langues en Autriche" 1888; Popowski, "Narodowość-Rasa" 1893; Celso Ferrari, "La Nazionalità e la vita sociale" 1896.

веллирующее уравненіе и не опиралось на д'ыствительныя отношенія, тімь не меніве оно вполнів искренно было принято всей Руссо-Кантовской школой, какъ догма, и развито теоретически до мельчайшихъ подробностей. Но воть, мало-по-малу обратили вниманіе, что излюбленный лозунгь — "равенство" — не является такимъ волшебнымъ словомъ, посредствомъ котораго можно было бы уничтожить всів тів соціальныя формы, которыя находятся между личностью и государствомъ, а часто и выходять за преділы отдівльныхъ государствъ. Увидівли, что все это не можеть быть уничтожено однимъ словомъ— "равенство".

Отъ болѣе проницательнаго взгляда на реальныя явленія не могло ускользнуть то обстоятельство, что государствовѣдѣніе отъ средневѣковой крайности, отъ догматизированія сословности и цехового строя перешло къ другой, — къ культу принципа равенства. Обнаружилось, что съ одной стороны средневѣковое, закоченѣвшее въ сословіяхъ и цехахъ государство, заключивъ личность въ тѣсныя сословныя и цеховыя оковы, совершенно игнорировало личную свободу, — а съ другой стороны новая теорія равенства оставила между личностью и государствомъ пустое, ничѣмъ незаполненное пространство.

Когда же захотъли заполнить этотъ пробълъ, не возвращаясь къ средневъковому сословному и цеховому строю, то пришлось взяться за эту, правильно теперь подмъченную, расположенную между личностью и государствомъ область и сдълать ее новымъ предметомъ научныхъ изысканій. И вотъ, предварительно принято было для даннаго предмета названіе "общество", и появившіяся затъмъ изслъдованія, какъ "ученіе объ обществъ", были введены въ составъ государственной науки.

Итакъ, понятіе— "общество" — являлось сначала скорѣе доктриной, въ строгомъ смыслѣ этого слова, чѣмъ выведеннымъ изъ дѣйствительныхъ отношеній понятіемъ. Оно должно было образовать какъ бы мостъ между отдѣльной личностью и государствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ установить золотую середину между средневѣковымъ крайнимъ стремленіемъ къ классовой обособленности и новѣйшимъ порывомъ къ равенству и обобщенію всѣхъ.

Такимъ образомъ, слово это не обозначало ничего конкретнаго, опредъленнаго, но выражало лишь научный постулатъ. Между личностью и государствомъ замътили пробълъ, почувствовалась научная потребность заполнить его нъкоторымъ содержаніемъ или—върнъе сказать—почувствовали въ данномъ свободномъ пространствъ

еще нераспознанное содержаніе; и воть, неизвѣстное это, съ чѣмъ прежде всего слѣдовало бы познакомиться, назвали "обществомъ". Затѣмъ появился длинный рядъ изслѣдованій, имѣвшихъ своею цѣлью познать существо и свойства этого неизвѣстнаго, названіе которому дано было уже заранѣе. Имѣлось названіе, имѣлось неясное, туманное понятіе, и вотъ, затѣмъ уже принялись за изслѣдованіе даннаго предмета въ дѣйствительности. (а)

а) Однимъ изъ первыхъ, противоставлявшихъ государству «общество», какъ истинный объектъ «соціальной науки», былъ Сенъ-Симонъ (1760—1825, его литературная, а вмёстё съ тёмъ и агитаторская дёятельность сосредоточивается въ первой четверти XIX столётія). Разочарованный въ успёхё великой революціи, онъ стремится для «спасенія человёчества» найти средній путь между принципами—стараго режима (ancien régime), съ одной, и революціи, съ другой стороны, первый изъ которыхъ былъ въ союзё съ церковью, а другой совершенно отрицалъ ее. Сенъ-Симонъ является первымъ соціалистомъ, а также хочетъ быть первымъ соціологомъ. У него мы находимъ всё лозунги современнаго соціализма; и Огюстъ Контъ, съ такимъ воодушевленіемъ создавшій свою «систему положительной философіи», гдё впервые отводится мёсто для «соціологіи», въ этомъ своемъ научномъ стремленіи несомнённо обязанъ именно идеямъ Сенъ-Симона.

Сенъ-Симонъ, какъ и всё подобные ему спасители человечества, совершенно не обращая вниманія на государство, грезить о «реорганизаціи европейскаго общества» («Reorganisation de la Société européenne» 1814) и въ последнемъ своемъ произведеніи— «Opinions litteraires, philosophiques et industrielles» (1825) онъ трактуетъ о главныхъ задачахъ «человъческаго общества» (См. Каровэ—Carové—«Der Saint-Simonismus» 1831, S. 111). Въ учени Сенъ-Симона, примыкающаго въ данномъ отношени къ длинному ряду всякихъ реформаторовъ, основателей религій, сектантовъ и друзей человъчества, заложенъ корень для всъхъ существовавшихъ послъ того соціалистическихъ и коммунистическихъ методовъ сразу спасти и осчастливить все человъчество. При этомъ особенно во Франціи все говорилось лишь объ «обществъ» («Société») и «человъческомъ обществъ» («Société humaine»); а отсюда столь привившееся въ Германіи выраженіе—теперешній буржуазный (bürgerlich) и будущій «соціалистическій» «общественный строй» («Gesellschaftsordnung»). И воть, теперь вездъ выдвигается туманное понятіе объ «обществъ». Конечно, удобно было пользоваться такимъ неяснымъ терминомъ, при которомъ не нужно было представлять себъ ничего опредъленнаго. Въ Германіи въ этомъ смыслъ особенно поусердствоваль Гегель, нуждавшійся въ «обществъ» для своихъ діалектическихъ построеній между семьей и государствомъ,для того, какъ правильно замъчаетъ Влунчли, чтобы «составить

тріаду» (См. работу Блунчли—Ueber die neuen Begründungen der Gesellschaft in der Kritischen Ueberchau 1856, 229 ff). Во всякомъ случав «общество», какъ извъстная доктрина, введено въ Германіи Гегелемъ.

#### § 82.

#### Какъ выяснялось понятіе объ "обществъ"?

Прежде всего возникла проствишая точка зрвнія на "общество",—его понимали, какъ совокупность существующихъ въ государствв личностей. Такъ началось исправленіе одной изъ допущенныхъ теоріей ошибокъ. А именно, — теорія разложила государство на отдвльныхъ индивидовъ, разбила его на безчисленное множество ничемъ не связанныхъ между собою атомовъ, которымъ она противопоставила государство, какъ одну лишь чисто-юридическую форму; но вотъ появилась только-что упомянутая идея "общества", а вмъстъ съ нею снова отчасти раскрылось прежнее полное содержаніе государства. Составленный изъ различныхъ частей народъ, совсёмъ почти затерявшійся во время господства школы естественнаго права и раціонализма, теперь вновь былъ найденъ уже подъ именемъ "общества".

Когда же этотъ, долгое время забытый народъ опять появился уже подъ новымъ названіемъ "общества" и когда поближе разсмотрѣли его, — то открыли въ немъ много совершенно новыхъ, удивительныхъ чертъ, раньше не обращавшихъ на себя никакого вниманія и словно вновь возникшихъ. Радость была необычайная. Да, теперь ужъ не приходилось краснѣть, что такое вниманіе оказывается поспѣшно отвергнутой и сданной въ архивъ доктринѣ, вѣдь "общество" было дѣйствительно нѣчто иное, чѣмъ старый "народъ".

Если прежній, изъ нісколькихъ сословій состоящій народъ скрівплялся государствомъ и въ отношеніи къ этому посліднему являлся чімъто единымъ-цільмъ,—то въ "обществів" теперь могли открыть гораздо большее число сферъ, весьма лишь свободно связанныхъ съ государствомъ и никакъ не допускавшихъ, чтобы оно своимъ властвованіемъ сливало ихъ.

Съ удивленіемъ открыли, что существуютъ совершенно незави-

симые отъ государства и н т е р е с ы, вокругъ которыхъ группируются и кристаллизуются эти общественныя сферы; замѣтили, что данныя группы интересовъ принимають по отношенію къ государству импонирующее, часто даже угрожающее положеніе. Все это давало сильный толчекъ къ старательному изученію этихъ общественныхъ сферъ и было достаточно ясно, что изслѣдованія эти, какъ "ученіе объ обществѣ", должны занять особое мѣсто въ системѣ государственной науки.

#### § 83.

#### Общество и народъ.

Уяснимъ же себѣ разницу между этими двумя понятіями— "народомъ" и "обществомъ". Подъ "народомъ" мы понимаемъ совокупность соціальныхъ составныхъ частей государства въ ихъ отношеніи къ этому послѣднему, и только въ такомъ отношеніи народъ
представляетъ изъ себя нѣчто цѣлое. Подъ "обществомъ" же мы разумѣемъ тѣ же самые соціальные элементы, но уже безъ отношені
нія къ государству и какъ тяготѣющіе единственно лишь къ соотвѣтственнымъ центрамъ интересовъ, вокругъ которыхъ элементы эти
труппируются въ особыя сферы.

И вотъ, такъ какъ эти центры интересовъ не имѣютъ собственно ничего общаго съ государствомъ, какъ таковымъ, такъ какъ природа ихъ ни въ коемъ случав не государственная, но соціальная,—то отсюда следуетъ, что и образовавшіяся вокругъ этихъ центровъ сферы не должны совпадать съ государственными (а следовательно, и народными) сферами и группами, но могутъ имѣтъ свои особыя очертанія. Общественныя сферы темъ отличаются отъ народныхъ (Volkskreise), что эти последнія возникаютъ вмёстё съ государствомъ, управляются имъ и группируются концентрически вокругъ его интереса; ничего подобнаго не приходится наблюдать въ общественныхъ сферахъ. Эти последнія имѣютъ свой первоисточникъ, совершенно отличный и независимый отъ государства, не допускаютъ его господства надъ собой и ни въ коемъ случав не отожествляютъ своего интереса съ государственнымъ.

И въ то время, какъ народныя сферы являются, такъ сказать, аликвотными частями всего содержанія государства, общественныя

не находятся ни въ какихъ опредъленныхъ къ нему отношеніяхъ. Къ составленію народныхъ сферъ главный толчекъ дало само государство, и онъ существуютъ для государства. Общественныя же, наоборотъ, возникли безъ всякаго содъйствія со стороны государства, существуютъ не для него, но ради своихъ собственныхъ цълей, которыя часто идутъ въ разръзъ съ государственными.

#### § 84.

#### Понятіе объ обществѣ и наука.

Наука очень поздно обратила вниманіе на существованіе этихъобщественныхъ сферъ. Въ этомъ она сама виновата, такъ какъ на+ чало "общества" и его сферъ коренится еще въ глубокой древности. Однако было одно обстоятельство, которое въ теченіе многихъ въковъ отклоняло взоръ науки отъ существованія общества: это былъ богатый расчлененіями "народъ", который оттёсниль общество на задній планъ и совершенно закрылъ его. И всякій разъ, когда наука готова была изследовать соціальное содержаніе государства, тогда навстречу ей всегда выступаль народь со своимь обильнымь расчленениемь. Сначала вниманіе государствов'й довъ привлекали формы — семьи, общинъ (Gemeinde) и классовъ; затъмъ тутъ выступили сословія, корпораціи, цехи, сельскія общины (Landgemeinden), города, провинціальныя сословія (Provincial stände) и т. под., —все это доставляло матеріаль для государственноправовых визследованій. И воть, вышло такъ, что за бросавшимся въ глаза "народомъ" и "народными кругами" совершенно не замъчали "общества" и общественныхъ группировокъ.

Была, правда, и такая одна общественная сфера, которая еще въ ранніе средніе въка привлекала къ себъ вниманіе государствовъдовъ и политиковъ, выступая слишкомъ ужъ величественно для того, чтобы ее можно было подвести подъ народные круги. Слишкомъ ужъ упорно и властно выступала она противъ государства, и не замътить ее было невозможно. Этой общественной сферой являлась цер ковъ. Однако далеки были отъ того, чтобы признавать въ церкви обыкновенный общественный характеръ, — нътъ, въ ней видъли совершенно особенную индивидуальность и въ такомъ видъ ее противоставляли государству. Говорили о "государствъ и церкви", какъ о

двухъ равноправныхъ формахъ, какъ о "двухъ мечахъ", поставленныхъ Богомъ для управленія міромъ. Государство представляли себѣ, какъ политическую форму, церковь же, какъ "религіозную"; а о болѣе глубокомъ общественномъ принципѣ въ церкви не имѣли ровно никакого понятія.

И лишь когда школа естественнаго права и раціонализма, сбросивъ различныя формы народныхъ сферъ, образовала между личностью и государствомъ свободное пространство, тогда ужъ исчезда стѣна, закрывавшая собою видъ на "общественную" сторону народа и человъчества. И вотъ теперь, когда, какъ мы уже упомянули, почувствовалась научная потребность заполнить этотъ пробълъ между личностью и государствомъ, не возвращаясь къ отвергнутому средневъковому народному строю, теперь, разумъется, наука воспользовалась свободной перспективой на общественную сторону народа и пустила здъсь въ ходъ свои наблюдательные аппараты. Соціализмъ и коммунизмъ также заставили обратить особенное вниманіе на "общество" и сильнымъ напоромъ ученій этихъ былъ пролить яркій свъть на существенную сторону общественныхъ явленій.

#### § 85.

#### Ученіе Моля объ обществъ.

Въ своемъ познаніи природы общества Роберть Моль имѣетъ неоспоримую среди государствовѣдовъ заслугу; рядомъ съ нимъ можно поставить еще развѣ лишь Штейна и Гнейста. Другіе современные Молю и позднѣйшіе политическіе писатели не только дальше не развили ученія объ обществѣ, но даже совершенно ложно его себѣ представляли,—какъ, напр., Блунчли и Аренсъ.

Если мы желаемъ уяснить себѣ природу общества, то должны обязательно познакомиться съ ученіемъ Моля. По его мнѣнію, "общественныя жизненныя сферы (Lebenskreise), развивающіяся—каждая подъ вліяніемъ своего опредѣленнаго интереса, являются единственными естественными товариществами (Genossenschaften), причемъ не требуется, чтобы они были формально установлены; общественное состояніе есть слѣдствіе вліянія этого могучаго интереса—сначала на участниковъ даннаго общенія, а потомъ косвенно и на постороннихъ; и вотъ въ концѣ концовъ общество становится

совокупностью всёхъ общественныхъ формъ, дёйствительно существующихъ на извёстномъ пространстве, напр. въ государстве, въчасти свёта". ("Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften", В. I, S. 101).

Кромъ этихъ, върныхъ въ общемъ, объясненій общества, его сферъ и состояній Моль насчитываетъ шесть признаки эти слъприсущихъ общественнымъ сферамъ и состояніямъ. Признаки эти слъдующіе: во-первыхъ, это—причины постояннаго свойства (dauernder Art), лежащія въ основъ такихъ состояній; во-вторыхъ, —причины большаго значенія (grösserer Bedeutung); въ-третьихъ, необходимымъ условіемъ является общее распространеніе (allgemeine Verbreitung); въ-четвертыхъ, общественныя отношенія всегда допускаютъ одновременное участіе своихъ сочленовъ и въ другихъ 
подобныхъ обществахъ; въ-пятыхъ, очертаніе общественныхъ состояній, общественныя сферы не совпадаютъ съ политическими разграниченіями; и наконецъ въ-шестыхъ, эти естественныя товарищества 
(Genossenschaften) ни въ коемъ случав не нуждаются въ формальной организаціи.

Данные признаки, равно какъ и вышеприведенное опредъление общества, правильны въ общемъ, и этимъ Моль поставилъ учение объ обществъ на такую высоту, какой не достигли ни современные ему, ни новъйшие писатели,—не говоря уже о томъ, что ни одинъ изъ нихъ не пошелъ дальше Моля. Въдъ учение это существенно не подвинулось впередъ отъ того, что писалось объ обществъ экономистами— Штейномъ и Шеффле, такъ какъ писатели эти понимали общество преимущественно въ экономическомъ смыслъ, слъдовательно, они говорятъ главнымъ образомъ о "хозяйственныхъ" общественныхъ сферахъ. Но хозяйственныя общественныя сферы являются въ лучшемъ случаъ лишь частью Молевскаго понятія объ обществъ, а поэтому не исчерпываютъ его. Такъ, напр., среди общественныхъ круговъ, по ученію экономистовъ, совсъмъ нътъ мъста для "церкви", которая однако же является одной изъ самыхъ выдающихся общественныхъ формъ.

Другіе же ученые, какъ, напр., Блунчли и Аренсъ, не имъють никакого представленія объ истинномъ понятіи "общества", которое низводится ими до понятія "корпораціи" ("Verein"). Слово "общество" они употребляють въ самомъ тривіальномъ смыслъ и называють такъ всякую "корпорацію" людей, объединенныхъ какимъ-нибудь исключительно финансовымъ интересомъ (напр. "акціонерная компанія").

Но отъ подобнаго "общества" до Молевскаго и,—скажемъ вмѣстѣ съ тѣмъ,—до истиннаго соціологическаго понятія объ "обществъ" еще очень далеко.

#### § 86.

## Разборъ Молевскаго ученія объ обществъ.

Вотъ въ какомъ положеніи находится до сихъ поръ наука, и для разсмотрѣнія "общества" остается лишь одна исходная точка, а именно ученіе Моля. Оно въ общемъ, какъ мы уже сказали, правильно. По одному лишь пункту ученіе это неудовлетворительно, а именно по тому, который касается историческаго развитія, гдѣ въ ученіи Моля столько пробѣловъ. Моль такъ вѣрно, какъ только возможно, опредѣлилъ намъ общество, мѣтко, какъ никто другой, представилъ признаки общественнаго состоянія и сферъ; одного лишь не находимъ въ его ученіи,—а именно отвѣта на вопросъ относительно и с т о р и ч е с к а г о п р о и с х о ж д ені я общества. Моль говоритъ о томъ, что такое общество и какъ оно существуетъ,— и въ этихъ двухъ пунктахъ онъ насъ вполнѣ удовлетворяетъ. Но онъ забылъ сказать, о т к у д а происходитъ общество или, что одно и то же, к а къ о н о с о з д а л о с ь?

Выше (§ 81) мы уже дѣлали нѣкоторые намеки по этому, обойденному Молемъ пункту. Постараемся же поотчетливѣе выяснить данный вопросъ.

#### \$ 87.

#### Существо общества.

Всякое общение между людьми, всякое обобществление ихъ покоится на объединяющемъ началѣ, охватывающемъ множество людей и сдерживающемъ ихъ вмѣстѣ. Е с т е с т в е н н ы х ъ такихъ объединяющихъ началъ можно вообразить себѣ всего лишь т р и: во-первыхъ — связь по кровному родству, во-вторыхъ — по совмѣстному существованію и въ третьихъ—по общему интересу. Четвертаго же подобнаго объединяющаго начала никакъ нельзя себѣ представить.

DY

И вотъ, тремъ этимъ моментамъ, обладающимъ способностью объединять и обобществлять людей, точно соотвътствують три великія фазы въ исторіи челов вческаго развитія; а именно, — во-первыхъ-фаза догосударственной племенной жизни (Stammesleben), во-вторыхъ — фаза государственной народной жизни (Völkerleben) и въ-третьихъ — фаза жизни общественной (Gesellschaftsleben), выходящей за предёлы отдёльныхъ государствъ. Первая изъ этихъ фазъ относится къ догосударственному періоду; вторая распространяется на всю извъстную намъ государственную исторію человъчества; третья же фаза принадлежить преимущественно къ неизвъстному еще будущему. Началомъ этой последней фазы мы должны признать христіанство; и распри между церковью и государствомъ представляють изъ себя не что иное, какъ извъстное проявление этой борьбы двухъ могучихъ историческихъ принциповъ, принципа народной жизни съ принципомъ жизни общественной. Какой исходъ въ свое время будетъ имъть эта потрясающая государства борьба?---теперь этого никакъ еще нельзя предвидъть. Одно лишь ясно уже въ настоящее время, а именно, что мы живемъ въ ту эпоху, когда связь въ силу извъстнаго интереса и, слъдовательно, общественный принципъ начинаетъ играть значительную роль въ государственной жизни и все ръшительные и сильные выступаеть впередъ противъ локальной связи, вытекающей изъ совмъстнаго существованія.

Явленіе это не можеть быть для государства безразличнымь. Оно угрожаеть государству опасной и тяжелой борьбой, къ чему это последнее должно быть готово. И действительно, между темъ какъ принципь кровнаго родства охотно вошель въ государственныя рамки, и принципь народной жизни, покоящійся на локальной связи совм'єстнаго существованія, является весьма консервативнымь и поддерживающимь государства, — принципь общественной жизни или, скажемь върніе, с о ці а ль ны й принципь, хотя и объединяеть народы (völkereinigendes Princip), однако враждебень государствамь и разслабляеть ихъ.

Въдь соціальный принципъ стремится къ образу высшаго порядка, чъмъ государство, при чемъ однако о высшей формъ этой не существуеть яснаго представленія. Онъ стремится къ болъе общимъ соединеніямъ, чъмъ государства, почему и становится для этихъ послъднихъ опаснымъ принципомъ. Удастся ли когда-нибудь достигнуть такихъ широкихъ, общенародныхъ, "общечеловъческихъ" формъ?— этого теперешнее ученіе о государствъ никакъ еще не можетъ ръшить.

#### § 88.

#### Обобществляющіе интересы.

Перейдемъ теперь къ ближайшему анализу обобществляющихъ интересовъ, чтобы этимъ путемъ прійти также къ разсмотрѣнію существующихъ и создающихся общественныхъ сферъ. (Самыми многочисленными и самыми могучими являются, конечно, экономическіе интересы; къ нимъ уже примыкаютъ моральные.)

Изъ этихъ последнихъ первымъ и древней имъ является общая в р а въ высшія, неземныя силы; современное образованіе, порождающее среди образованныхъ людей общее міровоззреніе, принадлежитъ къ этой же категоріи; а напр. затруднительное положеніе рабочаго класса относится къ экономическимъ явленіямъ.

Интересы эти въ теченіе всей исторіи человъчества приводили и приводять къ образованію могучихь общественныхъ формъ, которыя импонирующе выступають противъ государства, предъявляють къ нему требованія, придавая этимъ послъднимъ надлежащую силу, — такъ что государство должно съ ними считаться. Въра породила церковь, которая въ теченіе столькихъ стольтій ведетъ съ государствомъ упорную борьбу; современное образованіе создало просвъщенный средній классъ (см. ниже § 120), играющій столь важную роль въ современномъ культурномъ государствъ и призванный, быть можетъ, еще къ болье важной; наконецъ, общее затруднительное положеніе низшихъ рабочихъ классовъ породило соціализмъ, выступающій съ требованіями къ современному культурному государству, съ требованіями, умълое и осмотрительное обращеніе съ которыми составляетъ величайшую задачу современной политики 1).

Если теперь на этомъ, установленномъ нами понятіи общества и общественныхъ формъ испытаемъ правильность Молевскихъ "признаковъ", то, считая ихъ "въ общемъ" върными, "въ частности" мы найдемъ въ нихъ нѣкоторые недостатки.

<sup>1)</sup> Болве подробно тема эта разсмотрвна въ монкъ "Основакъ соціологіп" ("Grundriss der Sociologie" S. 141 ff.). Затвиъ ученіе объ обществъ талантливо и оригинально разработано Ратценгоферомъ въ его знаменитомъ произведеніи—"Wesen nnd Zweck der Politik" (1893) В. II, 251.

Прежде всего, что касается того "интереса", который служить центромъ, собирающимъ вокругъ себя общественную сферу, — то правильно, конечно, замѣчаніе Моля, что здѣсь дѣйствуютъ: 1) постоянное начало, 2) большее значеніе и 3) общее распространеніе; но эти три признака не вполнѣ еще исчерпываютъ существо даннаго интереса, который часто бываетъ высшимъ, чисто идеальнымъ, какъ, напр., фанатическая вѣра въ "истиннаго" Бога, подъ вліяніемъ которой сотни и тысячи людей съ радостью избираютъ себѣ мученическую кончину и даже стремятся къ ней; современное образованіе и прогрессъ также насчитываютъ многочисленныхъ мучениковъ; но пожалуй, экономическіе интересы являются могущественнѣйшими; они лишь весьма часто покрыты блескомъ моральныхъ интересовъ.

#### \$ 89.

### Участіе во многихъ общественныхъ кругахъ.

Затъмъ, что касается до того заявленія Моля, что "общественное отношение для находящихся въ немъ лицъ совмъстимо съ одновременнымъ участіемъ въ другихъ общественныхъ кругахъ", -то роно правильно лишь въ весьма ограниченномъ объемъ. Въдь принадлежность къ какому-нибудь общественному кругу является по большей части не актомъ свободнаго выбора, но навязывается человъку уже рожденіемъ и воспитаніемъ. Такъ, человъкъ рождается членомъ извъстнаго церковнаго общенія; по воспитанію доходить до уровня образованнаго средняго сословія; рабочимъ или поденщикомъ онъ большею частью бываеть также по рожденію. Но во всякой общественной сферв между принадлежащими къ ней лицами нужно различать два типа людей: такихъ, которые лишь внъшнимъ образомъ подчиняются соотвътствующему общественному состоянію, не сливаясь съ принципомъ его, и, слъдовательно, такъ сказать, являются пассивными участниками; и такихъ, которые сливаются съ принципомъ своего общественнаго круга, рискуютъ изъ-за этого принципа своимъ имуществомъ и кровью и для торжества его готовы пожертвовать своею жизнью, --- однимъ словомъ, представляютъ изъ себя активныхъ участниковъ. Отсюда возможно, что одна и та же личность принадлежитъ пассивно къ двумъ общественнымъ кругамъ, напр. къ церковному общенію и къ рабочему классу; но едва ли мыслимо, чтобы

человъкъ былъ активнымъ членомъ двухъ общественныхъ круговъ. Въ самомъ дълъ, хотя бы между этими общественными сферами и существовали переходы изъ одной въ другую, хотя бы онъ во многихъ мъстахъ и соприкасались отчасти, однако же все-таки принципы ихъ находятся между собою въ трудно примиримомъ противоръчін, такъ что исключаютъ другъ друга. Такъ, напр., интересы просвъщеннаго средняго класса далеко не вполнъ совмъстимы съ требованіями отдъльныхъ церковныхъ обществъ, а также требованія "четвертаго сословія" не согласуются съ интересами "буржуазіи".

Слъдовательно, Молевское положение о возможности одновременнаго участия одной и той же личности во многихъ общественныхъ кругахъ правильно лишь въ тъхъ случаяхъ, когда здъсь имъется въ виду только пассивное участие, либо когда слову—"общество"—придаютъ тривіальный смыслъ (какъ это дълаютъ Блунчли и Аренсъ), признавая "общественными кругами" всякія акціонерныя кампаніи, художественныя товарищества, ученыя общества или даже общества покровительства животнымъ и городского благоустройства.

## § 90.

#### Ученіе Штейна объ обществъ.

Совершенно самостоятельно и независимо отъ Молевскаго понятія объ обществъ стоить ученіе Лоренца Штейна, требующее особаго разсмотрънія, такъ какъ оно играло въ наукъ гораздо болъе значительную роль и достигло большаго успъха, чъмъ ученіе Моля.

Штейнъ прежде всего экономистъ. Государство и соціальное его содержаніе онъ разсматриваетъ преимущественно съ экономической точки зрѣнія. Одно отношеніе у Штейна на первомъ планѣ всякаго разсужденія: отношеніе людей и соціальныхъ группъ къ матеріальнымъ благамъ, а создается оно "заработкомъ" или наживой. Всѣ же прочія человѣческія отношенія (напр., отношеніе властвованія) отступаютъ у Штейна на задній планъ или являются лишь слѣдствіемъ этого, самаго важнаго. Экономическое отношеніе доминируетъ; всѣ же другія находятся въ зависимости отъ него.

Отсюда уже само собою вытекаетъ Штейновское понятіе объ обществъ, которое онъ впервые формолируетъ въ знаменитомъ своемъ произведеніи — "Socialismus und Communismus in Frankreich"

(Leipzig 1848). Понятіе это у Штейна, вполнъ согласно со всъмъ его воззръніемъ, опирается на "добытое" или нажитое благо, а слъдовательно на собственность, которую онъ определяеть, какъ "долю личности въ общемъ благъ". Доля эта "обусловливаетъ положение и значение личности въ организации человъческого общения". Этимъ всякому индивиду "назначается тотъ путь, который онъ долженъ пройти въ человъческомъ общеніи; общеніе это, его организація и единство получаютъ весьма прочную форму, которую отдёльная личность съ трудомъ измъняеть, вся же масса никогда не нарушаеть. И воть эта-то, обусловленная распредъленіемъ человъческихъ жизненныхъ благъ и задачъ, охраняемая правомъ, постоянно поддерживаемая собственностью и семьей организація общенія людей и есть человическое общество". Оно представляеть изъ себя "такую форму единенія людей, которая одна лишь годна и поэтому предназначена для того, чтобы добывать для всего человъчества какъ можно больше благъ и распредълять ихъ между отдъльными личностями".

Въ позднъйшемъ своемъ произведеніи — "System der Staatswissenschaft", а именно во второй его части — "Gesellschaftswissenschaft" (1856) — Штейнъ дальше развилъ и разработалъ это понятіе объ "обществъ".

### § 91.

#### Критика выставленнаго Штейномъ понятія объ обществъ.

Велика заслуга Штейна въ томъ, что онъ указаль на значеніе "общества" для государства и исторіи, въ томъ, что онъ бросиль яркій свѣть на отношеніе общества къ государству и на ту непрерывную борьбу, которую они ведуть между собою. "..... даже недальновидный человѣкъ призна̀етъ", говоритъ Штейнъ въ своемъ "Socialismus und Communismus in Frankreich" (S. 71), "что старый принципъ, провозгласившій главенство государства надъ обществомъ, начинаетъ мало-по-малу превращаться въ обратный, по которому общество хочетъ господствовать надъ государствомъ". Поставивъ въ этомъ произведеніи (S. 57) для государства задачей— "охранять свободное развитіе личности отъ абсолютнаго закона общественной организаціи", Штейнъ въ другомъ своемъ трудѣ

("System der Staatswissenschaft") указываеть на то, что "общество" никакъ не можеть существовать безъ государства; въдь природа общества такова, что оно само себя разрушаетъ и уничтожаетъ. А именно, общество есть единеніе (Einheit) индивидовъ; а между индивидомъ и единеніемъ этимъ неизбъжно должна развиваться противоположность интересовъ; такимъ образомъ всякій индивидуальный интересъ становится въ оппозиціонное по отношенію къ данному единству положеніе, — и единеніе это должно приходить въ разстройство. "Такимъ образомъ выходитъ, что принципъ обществаиндивидуальная жизнь и высшее ея развитіе-всегда разрушительно дъйствуетъ на ея же условіе: на общность, приводящую къ поднятію отдёльныхъ личностей" (Gesellschaftslehre, S. 29). Здёсь-то и выступаеть государство, какъ спаситель "общества". Въдь государство представляеть изъ себя такой "организмъ, который, какъ въ безконечномъ разнообразіи индивидуальныхъ интересовъ, такъ и въ противоположныхъ имъ, развившихся въ самостоятельныя сферы особыхъ классовыхъ интересахъ ставитъ себъ задачей и высшей нравственной целью то, что равно полезно для всехъ" (S. 30).

Однако, какъ ни высока заслуга Штейна въ ученіи объ обществь, не следуеть все-таки забывать, что составленное имъ здысь понятіе односторонне.

Изъ весьма различныхъ "общественныхъ формъ" Штейнъ выхватываетъ од н у лишь, а именно—трудящееся и наживающееся общество, которое представляется "противоположностью матеріальныхъ интересовъ".

Это понятіе объ обществъ гораздо ўже Молевскаго и едва составляетъ лишь небольшую его часть. Въ то время какъ Моль выдвигаетъ общій принципъ, опредъляющій и совершившееся уже и еще только возможное вступленіе въ жизнь самыхъ разнообразныхъ общественныхъ формъ,—Штейнъ въ своемъ понятіи объ обществъ схватываетъ лишь экономическую жизнь людей й отношенія, здъсь создающіяся. Но этимъ еще ни въ коемъ случав не исчернывается истинное понятіе объ обществъ. (а).

а) Разсужденіями объ обществ'ь, объ его отношеніи къ государству и о борьб'ь между ними Штейнъ наполняєть цізлые томы, производившіе въ свое время сильное впечатлізніе, теперь же утратившіе прежнюю обаятельность. По свойству гегелевскаго способа выраженія, усердно воспроизводимаго Штейномъ,—о ясности мысли

у него не можетъ быть и рѣчи. Вотъ, напр., онъ опредѣляетъ общество, какъ «обусловленную распредѣленіемъ человѣческихъ жизненныхъ благъ и задачъ, охраняемую правомъ и постоянно поддерживаемую собственностью и семьей организацію человѣческаго общенія». Итакъ, по опредѣленію этому, общество является «организаціей» («Ordnung»); слѣдовательно, Штейнъ превращаетъ въ абстрактъ такое коллективное понятіе (Collectivbegriff), относительно котораго съ полнымъ правомъ слѣдовало бы ожидать, что оно соотвѣтствуетъ извѣстному конкрету; и вотъ, эта абстрактная «организація» должна выяснять намъ конкретное понятіе «общества».

И у Аренса, въ его «объясненів» общества нельзя выбраться изъ чада и тумана псевдофилософскихъ фразъ. Общество у него является «общей совокупностью всёхъ для главной цёли жизни человической диствующих жизненных сферь (Lebenssphären), общимъ организмомъ (Gesammtorganismus) всъхъ органически устроенныхъ жизненныхъ круговъ (Lebenskreise)» [Iurist. Encyclopädie . 107]. Наконецъ, Блунчли, ръзко критикующій объясненія Аренса, увъряеть насъ, что «французское ученіе о государствъ, склонное къ отожествленію понятій націи и общества, привело такимъ образомъ къ тому, что наука о государствъ запуталась отъ этого смѣшенія различныхъ понятій и что это повліяло губительно и на государственную практику (?)». Напротивъ же «немецкое ученіе о государств'в строже и тщательные различаеть такія несхолныя между собою понятія». И воть, согласно съ этимъ «строгимъ и тщательнымъ различіемъ», Блунчли заявляетъ намъ, что «общество является случайнымъ соединеніемъ многихъ отдёльныхъ людей», «неорганизованнымъ множествомъ индивидовъ», что общество «не имбетъ никакой коллективной личности (какъ народъ), но состоитъ лишь изъмассы приватныхъ лицъ (Privatpersonnen)» [Allg. Staatsrecht, 6 Aufl., I. 128]. Положительно невъроятно, сколько туманныхъ ученій объ «обществів» сообщалось съ профессорской кафедры и сколько тратилось труда для умопомраченія «будущихъ гражданъ государства».

#### § 92.

## Дальнъйшая разработка понятія объ обществъ.

У большинства новъйшихъ государствовъдовъ мы находимъ лишь дальнъйшее развитіе Штейновскаго понятія объ обществъ; такъ, напр., Гнейстъ категорически заявляеть, что "общество основывается на экономической природъ человъка" (Rechtsstaat, S. 9). А Молевское понятіе объ обществъ воспроизводитъ Гольтцен-

дорфъ въ своихъ "Principien der Politik", не развивая его далъе (а).

Главная причина неясности этого понятія заключается въ томъ, что подъ нимъ хотятъ разумъть множество разнородныхъ группъ противъ чего однако протестуетъ самое выражение "общество" и связываемый обыкновенно съ нимъ смыслъ. Если подъ обществомъ мы привыкли понимать множество индивидовъ, добровольно обобществляющихся въ силу тъхъ или иныхъ причинъ, то можно ли тъмъ же самымъ выраженіемъ обозначать совокупность многихъ соціальныхъ или экономическихъ классовъ, слоевъ и круговъ, находящихся между собою въ самомъ ръзкомъ противоръчіи? Однако Модевская и Штейновская теоріи требують оть нась этого. Относительно нихъ поэтому правильно замъчание Гольтцендорфа, что "общество можеть обозначать лишь грамматическое (sprachliche) соединение различныхъ формъ сознанія (Bewusstseinsformen), но не единство разнороднаго" ("Principien der Politik" S. 269). Какъ къ Штейновскому, такъ и къ Молевскому обществу вполив подходить представленный Гольтцендорфомъ примёръ огромной публичной библіотеки, гдъ отдъльныя книги-индивиды, сочиненія - "общественныя формы", вся же библіотека въ своемъ цёломъ представляеть собою "общество". Между "обществомъ у Штейна и у Моля разница лишь въ томъ, что Штейнъ имветъ въ виду только сферы, занятыя добываніемъ себъ матеріальныхъ благь (или уже нажившіяся и поэтому имущія), въ то время какъ Молевское общество охватываетъ "всв фактически существующія на изв'ястномъ пространств'я общественныя формы", следовательно, не исключительно те, которыя группируются вокругъ матеріальнаго, экономическаго интереса.

а) Теніесъ (Tönnies—«Gemeinschaft und Gesellschaft» 1887) пытается установить разницу между понятіями «единенія» («Gemeinschaft») и «общества» («Gesellschaft»), которыя онъ выставляеть, какъ двё важнёйшія фазы въ развитіи человёчества; первое должно относиться къ коренному, естественному сожительству людей; второе же, произойдя механическимъ путемъ, является уже больше искусственнымъ продуктомъ цивилизаціи. Отдёльными формами «единенія» должны быть: домъ, деревня, племя, народъ, городъ; гильдія и т. д. Какъ общество, онъ выставляетъ большой городъ (Grossstadt), а самыми характерными общественными явленіями—договоръ, торговлю, деньги, кредитъ и т. д. При этомъ принципъ и первооснову всёхъ этихъ соціальныхъ явленій онъ хочетъ найти путемъ абстрактной спекуляціи въ отвлеченномъ моментѣ, а именно—въ волѣ, которая ему представляется въ двоякомъ видѣ

или, собственно говоря, въ двухъ фазахъ развитія: какъ «естественная водя» («Wesenwille») и какъ «производъ» («Willkür»). Первая лежитъ въ основъ «единенія», второй—«общества»; всъ соціальныя явденія вытекають изъ этой води, частью изъ «естественной

воли», частью изъ «произвола».

У Клеппеля (Klöppel—«Staat und Gesellschaft» 1887) общество является болъе широкимъ понятіемъ, единеніе же (Gemeinschaft)—болъе узкимъ. «Всякій видъ человъческаго единенія принадлежить къ тъмъ отношеніямъ, которыя заключаются въ понятіи общества» (S. 6). У него характерной чертой общества является то обстоятельство, что оно состоитъ изъ неодинаковыхъ составныхъ частей. «Итакъ, дъйствительное, естественное общество не есть сплетеніе отношеній между равными и свободными личностями, но наобороть—оно является совокупностью отношеній силы и зависимости между людьми» (S. 9).

#### § 93.

#### "Общественный организмъ".

Аногея неясности достигла доктрина съ выставленіемъ общества, какъ "общественнаго организма" (Gesellschaftskörper") 1), относительно котораго сдълалось моднымъ заявлять, что онъ "боленъ" и нуждается въ "леченіи", вслъдствіе чего затъмъ рекомендуются различныя средства леченія. Но, вотъ, на этихъ-то именно вошедшихъ въ употребленіе выраженіяхъ и легче всего доказать ничтожество понятія "общества", какъ коррелята "народа" или даже "человъчества", и показать, что за этимъ, употребляемымъ въ такомъ значеніи словомъ скрывается невозможное для здраваго разума представленіе.

Начнемъ свое доказательство съ разсмотрѣнія субъекта, о "бользни" котораго говорятъ. Итакъ, спросимъ: Кто боленъ? "Соціальный организмъ", "общество"? Да кто же это? Не все ли человѣчество? Но этого, конечно, никто не думаетъ—и въ силу очень простой причины.

Когда жалуются на бользнь "общества", то причину ея припи-

<sup>1)</sup> Шеффле въ своемъ "Bau und Leben des socialen Körpers".. (1875) говоритъ то о "соціальномъ", то объ "общественномъ организмъ" ("Gesellschaftskörper") и принимается излагать его "анатомію, физіологію и психологію".

сывають изв'ястному состоянію и отношеніямь, окружающимь стующихь, — слідовательно, при этомь иміють вь виду опреділенную часть человітества, изв'ястную страну, близкую для сердца жалующагося, или культурный мірь, къ которому онъ принадлежить, — значить, Европу или Америку, или же ту и другую вмісті. В'ядь тоть, кто жалуется на "наше больное общественное состояніе", навіте ничего общаго, ни центральной Африки, о которой онъ такъ мало знаеть. Отсюда вытекаеть, что подъ "обществомь", о болізни котораго говорится, не понимають всего человітества.

Кромѣ того, если для опредѣленія болѣзни безусловно необходимо предварительное знакомство со здоровымъ состояніемъ, тогда увѣреніе въ яко бы существующей болѣзни "общества" нельзя относить ко всему человѣчеству уже по той причинѣ, что мы не знакомы съ этимъ субъектомъ упоминаемаго заболѣванія. Сколько уже живетъ человѣчество? Каковы его размѣры или насколько оно многочисленно? Какъ развивалось все это человѣчество въ прошедшіе десятки тысячъ лѣтъ? Кто же знаетъ это? Кто можетъ дать на это обоснованный отвѣтъ? Итакъ, что же это за здоровье и болѣзнь человѣчества?

Следовательно, въ силу ужъ этого полнейшаго нашего незнакомства съ цълымъ человъчествомъ, о болъзни его не можетъ быть и ръчи. Это сл'вдуетъ еще изъ другого, естественно-научнаго основанія. Не нужно ли быть лишеннымъ всякаго естественнаго здраваго разсужденія, чтобы полагать, что все человічество, слідовательно, столь значительная часть изъ земной жизни можетъ какъ-нибудь остановиться въ естественномъ своемъ развитіи? Развъ не посмъялись бы надъ тъмъ, кто въ одинъ прекрасный день вздумалъ бы поразить насъ такимъ сообщеніемъ: "наша планетная система сошла со своего пути, и правильнаго ея движенія ніть уже боліве!"? Разумівется, въ прежнія стольтія подобное заявленіе при такихъ явленіяхъ, какъ напр. землетрясенія или солпечныя затм'внія, могло вызывать къ себт довъріе; теперь же мы уже знаемъ, что ни солнечныя затмънія, ни землетрясенія не означають еще никакого уклоненія въ правильномъ движеніи планетной системы или нашей земли, что всъ эти явленія вовсе не "болъзни". А такимъ же образомъ не признаемъ мы и той причудливой идеи, будто бы ц в лое челов вчество можеть какы-иибудь покинуть свой естественный путь развитія. И воть, следовательно, о "болъзни" всего человъчества не можетъ быть и ръчи.

Въ такомъ случав, быть можеть, больна часть этого человв-

чества? Но какая же именно? Не народъ ли, среди котораго мы живемъ? или народы одинаковой съ нимъ культуры? одинаковой религи? одинаковой расы? одинаковаго экономическаго или соціальнаго положенія?

Но и относительно этого еще не даль себь отчета никто изъ тъхъ, которые говорятъ и пишуть объ "обществъ". Въ самомъ дъль, лишь только приступаютъ къ ограниченію даннаго понятія, сейчасъ же обнаруживается, что дѣло это вовсе не такъ просто. Прежде всего уже было бы весьма трудно, а, можетъ быть, и невозможно доказать существованіе такихъ признаковъ, которые бы обособляли извъстную часть человъчества отъ прочихъ. Если бы, напр., подъ "обществомъ" вздумали понимать только часть человъчества, объединенную расовыми особенностями, — то какъ же достигли бы отграниченія этой части? Вѣдь затрудненія начались бы уже при самомъ понятіи расы и были бы не устранимы.

Если бы выражение о больномъ "обществъ" вздумали отнести къ отдёльнымъ, географически изолированнымъ частямъ человёчества, то здёсь сейчась же наткнулись бы на особенныя противорёчія. А именно, --- отнести такое заявление къ Европъ --- это значило бы признать болье здоровой ту, напр., некультурную часть свыта, гдв сохранились работорговля и каннибализмъ; тогда пришлось бы, пожалуй, восточную Азію, или хотя бы даже Америку и Австралію съ ихъ систематическимъ истребленіемъ туземнаго населенія объявить здоровыми или болве здоровыми, чемь Европа. Ведь, если в се человъчество не можеть быть больнымь, Европа же считается больной, въ такомъ случат Африка, Азія, Америка и Австралія должны оставаться здоровыми. Но станеть ли кто-нибудь утверждать это? Итакъ, и это невозможно, — и ко всей Европъ также нельзя относить даннаго выраженія. Тогда, быть можеть, - къ отдёльнымъ европейскимъ государствамъ? Но здѣсь выборъ будетъ труденъ, такъ какъ сѣтованія на наше "больное общество" распространены довольно равномѣрно по всёмъ европейскимъ государствамъ. Не жалуется ли французъ на то, что Германія больна? Это было бы для него такъ естественно! Не жалуются ли нъмцы на Францію? Не будь у нихъ къ этому никакого повода, они могли бы сдёлать сбережение на своемъ военномъ бюджеть! Не угнетаеть ли австрійцевь и венгровь недомоганье Россіи? Злорадствовать не следуеть, но все-таки и особенной скорби по этому поводу они не станутъ испытывать. Россія же, конечно, считаеть себя здоровой, а всю остальную Европу смертельно-больной

или даже совсёмъ уже разлагающейся, и это высказывается настолько откровенно, что дёло доходить до ликованія. Но какъ разъ наперекоръ Россіи въ остальной Европё не хотятъ признавать себя въ "періодё разложенія".

Изъ всего этого вытекаетъ лишь одно, а именно, что фраза о нашемъ "больномъ обществъ", по крайней мъръ во всъхъ разсмотрънныхъ нами отношеніяхъ — ко всему человъчеству, къ Европъ, къ отдъльнымъ европейскимъ государствамъ, — совершенно безсодержательна. И вотъ, ясно, что, употребляя выраженія "общество" и "общественный организмъ", — не имъютъ при этомъ въ виду ничего строго опредъленнаго, законченнаго, т. с. не представляютъ себъ объ этомъ отчетливаго понятія.

Теперь это, указанное здёсь обстоятельство можетъ, конечно, возбудить нёкоторыя сомнёнія въ существованіи "болёзни", на которую такъ жалуются. Вёдь надо полагать, что, гдё не имёется пикакого паціента, тамъ вовсе нётъ и "болёзни" (а).

а) На идею объ этомъ «организмѣ общества» («Organismus der Gesellschaft»), способномъ даже къ «заболъваніямъ», сильное вліяніе оказали такія произведенія, какъ «Gedanken über die Socialwissenschaft der Zukunft» (1873—1881) ф.-Лиліспфельда. Лиліенфельдъ безпрестанно подчеркиваетъ, что онъ не символизируетъ, но разсматриваеть «человъческое общество, какъ реальный организмъ». «Человъческое общество, подобно естественнымъ организмамъ (Naturorganismen), является реальнымъ существомъ», разсуждаетъ онъ, и «соціальный организмъ слёдуетъ разсматривать, какъ реально существующій» (Vorwort). «Слёдуеть уб'єдиться (І. 27), что та или иная общественная группа, то или иное государство являются д виствительными, живыми организмами, подобно всемъ прочимъ организмамъ въ природъ, и развиваются въ пространствъ и во времени не идеально лишь, но реально, и поддаются наблюденію». «Законы развитія общества и естественныхъ организмовъ (Naturorganisation) одни и тъ же» (1.254). И «общественный организмъ является высшимъ и наиболъе развитымъ среди существующихъ организацій» (І. 51). Человъкъ въ этомъ «соціальномъ организмъ» не символически лишь, но реально представляеть изъ себя «клатку» («eine Zelle»).

Преисполненный такими воззрѣніями, Лиліенфельдъ въ своемъ длятитомномъ произведеніи развиваетъ «соціальную эмбріологію, психофизику и физіологію», причемъ описанію болѣзней этого организма отводитъ главы о «психофизической» (III. с. 12) и «физіологической соціальной патологіи» (IV. с. 7). Свою «патологію общества» онъ потомъ подробно изложилъ въ «Revue internationale de Sociologie» (1894—1895). «Соціальная патологія (la patologie

sociale) предметомъ своимъ можетъ имъть лишь соціальныя бользни (les maladies sociales) въ точномъ смысль этого слова»; и вотъ, онъ трактуетъ объ этихъ бользняхъ съ указанісмъ на ихъ причины, проявленія и исходъ,—вполнь аналогично тому, какъ патологи

теперь разсматривають заболёванія организмовь.

Совершенно независимо отъ Лиліенфельда и не будучи знакомъ съ вышедшимъ въ 1873 году первынъ томомъ его сочиненія, Шеффле выпустиль въ 1875 г. первый томъ своего общирнаго произведенія—«Bau und Leben des socialen Körpers; encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft, insbesondere mit Rücksicht auf die Volkswirthschaft als socialen Stoffwechsel» («Строеніе и жизнь соціальнаго организма; энциклопедическій проекть реальной апатоміи, физіологіи и исихологін челов'яческаго общества, преимущественно относительно наролнаго хозяйства, какъ со піальнаго обивна веществъ»). въ предисловіи Шеффле заявляеть, что онъ тиль внимание на особенный психический механизмъ соціальнаго организма» и что «безъ пониманія этого психическаго чувствовозбудительнаго и координаціоннаго аппарата (Sinnes-Erregungsund Coordinationsapparat) общественнаго организма невозножно было бы систематическое расчленение устройства соціальной жизни». Шеффле заявляеть, что нужно держаться «реальныхъ біологическихъ аналогій, приводимыхъ въ ученіи о соціальномъ организм' Контомъ, Литтре, Спенсеромъ и Лиліенфельдомъ», такъ какъ подобныя «реальныя» аналогіи «могуть и должны вообще существовать»; впрочемъ, онъ определяетъ «соціальный организмъ», какъ «дальнъйшую сферу объединенія личныхъ элементовъ, какъ общение общений (Gemeinschaft von Gemeinschaften), простъйшимъ элементомъ котораго является семья». (І. 53).

Замѣчательно это совпаденіе столь, правда, сходныхъ между собою системъ Лиліенфельда и Шеффле, выразившееся въ одной общей идеж о «реальной аналогіи» между животнымъ и «соціальнымъ организмомъ». Но это легко можно объяснить предварительнымъ вліянісмъ нёмецкой государственно-научной литературы (органическое учение о государствъ 1840—1870 гг.), которая въ обоихъ во всякомъ случат весьма остроумныхъ ученыхъ будила и разжигала однъ и тъ же идеи. Впрочемъ, въ этой соціологической области награшиль также извастный и столь заслуженный бельгійскій статистикъ Кетле. Въ своей книг'в «Du système sociale et des lois qui le régissent» (1848) онъ пишеть: «Общественная система, какъ и всякій физическій организмъ, подчинена силамъ двухъ родовъ, а именно-силъ притяженія и силъ отталкивающей». Развивая далее эти аналогіи между обществомь и физическими организмами, онъ съ увлечениемъ заканчиваетъ главу заявленіемъ, что и «медицинскія науки дають не мен'ве интересныя параллели, если ихъ поискать, —и вотъ, легко можно было бы найти, что общественный организы в такъ же, какъ и человъческое

тёло, имбетъ свои бол взни» 1). Шеффле и Лиліенфельдъ, какъ видно, оба одновременно послъдовали этому увлеченію Кетле. Въ свою же очередь они и сами, благодаря остроумной обработкъ предмета, оказали необыкновенное вліяніе, а именно на романских в соціологовъ. Въ Италіи, Испаніи и Франціи очень многіє писатели стали примънять въ области соціологіи этотъ методъ «реальныхъ аналогій». Какъ на одного изъ нов'єйшихъ, не устоявшаго противъ соблазна даннаго метода, укажемъ здёсь на Рене Вормса (René Worms), заслуженнаго основателя и издателя «Revue international de Sociologie», который въ своей книгъ «Organisme et Société» (1896) онять же, конечно, въ увлекательной формъ выкладываеть передъ нами теорін Шеффле и Лиліенфельда. Туть мы еще разъ читаемъ, что «типъ «общества» более сложенъ, чемъ типъ «организма», главныя же черты «организма» находятся въ «обществъ». Анатомія, физіологія, патологія обществъ воспроизводять вь большомъ видь, -съ присоединеніями и значительными варіаціями, но на одну и ту же основную тему (?), —анатомію, физіологію и патологію организмовъ». Конечно, книга Вормса читается съ весьма большимъ удовольствіемъ, «какъ романъ», но тімъ не мен ве правъ Габріель Тардъ, когда онъ, давая объ этой книгь свой отзывъ въ «Revue philosophique» (изд. Рибо), выражаеть мивніе, что онанастоящій мистинизмъ.

# § 94.

## Что понимать подъ соціальной "бол'взнью"?

Разъ уже кто усомнился въ реальности "болѣзни общества", то имъ скоро овладѣваютъ и дальнѣйшія разсужденія, все больше и больше обосновывающія это сомнѣніе. Что же вообще разумѣомъ мы подъ словомъ "болѣзнь"? Пріостановку естественной функціи организма, пріостановку естественнаго его развитія, насильственное подавленіе его вторженіемъ посторонняго тѣла или организма.

Но вотъ, отръшимся мысленно отъ того, что необходимымъ условіемъ всякой бользни является организмъ; допустимъ, что выраженіе это въ переносномъ смыслъ имъетъ значеніе также и по отношенію къ "обществу". Что же тогда слъдовало бы намъ понимать подъ "бользнью" общества? Пріостановку естественнаго развитія послъдняго? Да, но, чтобы установить это, нужно прежде столковаться по вопросу о томъ, —въ чемъ же состоитъ "естественное развитіе" об-

<sup>1)</sup> Цитировано по немецкому переводу Карла Адлера «Zur Naturgeschichte der Gesellschaft» 1856, S. 280 und 283.

щества? Если оно состоить именно въ ростѣ населенія, то, вопреки всякимъ жалобамъ на "болѣзни", общество отлично преуспѣваетъ. Мы размножаемся вполнѣ нормально. Или "болѣзнь" должна состоять въ пріостановкѣ "культурныхъ функцій"? Но въ такомъ случаѣ мы несомнѣнно болѣе здоровы, чѣмъ это было когда-либо; вѣдь въ нашемъ вѣкѣ прогрессъ во всѣхъ областяхъ умственной дѣятельности ежедневно обнаруживается гораздо сильнѣе, чѣмъ это было когда-нибудь въ прошлыхъ столѣтіяхъ.

Или, быть можеть, какое-либо постороннее тёло, какой-нибудь паразить задерживаеть развитіе и функціи нашего "общества"? Но мы не знаемъ такого посторонняго тёла, которое затрудняло бы насъ теперь, не проявляясь въ прежнихъ стольтіяхъ. Конечно, съ извъстной стороны сейчасъ же готовы утверждать, что тотъ или иной соціальный классъ "выжимаетъ соки" изъ другихъ; но развъ не проявлялось это испоконъ-въка? Развъ въ Римъ и Греціи, или въ Египтъ, Ассиріи и Вавилонъ "богачи" не "выжимали соковъ" изъ бъдныхъ совершенно такъ же или собственно даже еще гораздо болье, чъмъ это происходитъ въ настоящее время? Но въ такомъ случав, либо "общество" испоконъ-въка было "больнымъ", либо, разъ это постоянно наблюдалось на протяженіи тысячъ льтъ человъческаго развитія, вслёдствіе этого данное явленіе принадлежитъ, очевидно, къ "е с т е с т в е н н о м у" развитію,—а тогда о "бользни с о в р е м е п-н а г о общества" не можетъ быть и ръчи.

И дъйствительно, если вдуматься въ это, то легко придти къ мысли, что жалобы на болъзнь общества вытекаютъ, пожалуй, лишь изъ субъективнаго чувства неудовлетворенности жалующихся, которые свое собственное неблагополучіе переносять на окружающій ихъ міръ и въ "бользии" этого послъдняго ищутъ причину своего недовольства.

Мы говоримъ— "пожалуй",— чтобы не высказывать поспѣшнаго сужденія. Вѣдь въ концѣ концовъ выраженіе— "больное общество"— можеть имѣть извѣстное право на существованіе въ и н о м ъ смыслѣ и въ другихъ отношеніяхъ, чѣмъ мы его до сихъ поръ разсматривали.

Разумъется, нечего и говорить о пониманіи этого выраженія въ смысль физической бодьзни, въ смысль свиръпствованія въ странь эпидеміи, въдь въ такомъ смысль выраженіе это, конечно, не употребляется. Въ этомъ случав прямо говорять: въ той или другой странь господствуеть холера или тифъ и т. под. Значить, данное

выраженіе можно понимать лишь въ смыслѣ моральной или эконо-мической ненормальности, — особенно же въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, въ какомъ чаще всего и раздается эта жалоба 1).

Если мы хотимъ изслъдовать правильность даннаго выраженія въ этомъ послъднемъ его смыслъ, то должны прежде всего совершенно отбросить неясное понятіе "общество" и замънить его болъе отчетливымъ,—"государствомъ" или "народомъ", принимая во вниманіе, что, если кто-нибудь жалуется на "больное общество", то подразумъваетъ здъсь лишь свое государство или свой народъ,—два понятія, совпадающія между собой, поскольку при этомъ имъется въ виду организованный въ государствъ народъ.

Можно ли относительно государства или народа въ какой-нибудь моментъ ихъ существованія утверждать, чте они больны? Разумѣется! но въ томъ лишь случаѣ, когда, благодаря насильственному вмѣшательству постороннихъ или разнузданности своихъ собственныхъ внутреннихъ силъ, естественныя функціи и развитіе государства прерываются, задерживаются или ослабѣваютъ. Бываетъ это лишь въ моменты насильственныхъ революцій и непріятельскихъ вторженій или порабощеній.

Мы могли бы говорить о бользни того государства и народа, гдъ междуусобная война уничтожаетъ всякій правовой порядокъ, гдъ непріятельскія войска опустошають страну и врагь попираеть существовавшій до тъхъ поръ въ государствъ законный авторитетъ. Однако объ этихъ-то именно моментахъ и не думаютъ, когда жалуются на "больное общество". Въдь въ подходящихъ случаяхъ говорять просто о революціи, войнъ и вторженіи; жалобы же на "больное общество" относятся всегда къ мирному состоянію, которое и объявляютъ "нездоровымъ".

¹) См. Carl Jentsch: «Weder Communismus noch Capitalismus» (1893) Vorwort. S. XI, гдѣ выставляется приглашеніе къ борьбѣ съ соціальной «бользнью». Молодой Social-Doctor Carl v. Manteuffel «многочисленныя серьезныя бользненныя явленія» нашего времени хочеть лечить при помощи устройства «соціаль-аристократическаго государства». («Social aristokratische Ideen» 1896).

#### § 95.

#### Жалобы на соціальныя болъзни.

Въ чемъ же заключается это "пездоровье", на которое всюду раздаются жалобы, не смотря на то, что нътъ ни революціи, ни войны, ни вторженія? Быть можетъ намъ удастся разръшить эту загадку, когда мы поближе приглядимся къ жалующимся.

Вотъ тутъ-то скоро мы замѣчаемъ, что принадлежащіе къ разнообразнѣйшимъ классамъ и профессіямъ жалуются на такое положеніе вещей, которое для нихъ неудобно, а создаетъ благопріятныя условія для стремленій другихъ классовъ и сословій и удовлетворяетъ эти послѣднія.

Такъ, напр., феодальные государи жалуются на "либерализмъ, какъ на болѣзнь" ("Кгапкheit des Liberalismus"), ведущую "насъ" къ гибели; мастера-ремесленники—на свободу промышленности; лавочники и купцы—на разносчиковъ; промышленники—на соціализмъ и на стачки рабочихъ. Даже биржевые спекулянты жалуются теперь на "нездоровое состояніе", потому что безъ контроля и налога имъ нельзя ужъ совершать никакихъ операцій. И вотъ, всякій изъ нихъ жалуется на "нездоровое состояніе", —на "болѣзнь общества".

Что же изъ всего разсмотръннаго слъдуетъ? Жалобы на "больное состояніе" являются во всёхъ случаяхъ лишь выраженіемъ субъективнаго недовольства отдёльныхъ сословій и профессій, — недовольства, которое вызывается побъдоноснымъ успъхомъ противника въ экопомической и политической борьбъ. И вотъ, такъ какъ соціальная борьба является жизненнымъ элементомъ всякаго народа, такъ какъ государства безъ классовой борьбы никогда не было и не будеть и такъ какъ участвующіе во всякой борьб'в всегда должны состоять изъ побъдителей и побъжденныхъ, наступающихъ и отступающихъ, — то отсюда ясно, что во всякомъ государствъ не только существують всегда такіе элементы, которымъ приходится ощущать извъстный гнеть, но даже, несомнънно, нъть въ государствъ такихъ элементовъ, не исключая и монарха, которые бы не испытывали гдё-нибудь въ сферё своей силы какого-либо давленія. Такъ какъ подобныя давленія вызывають чувство недовольства, а всякое такое чувство прорывается въ жалобъ на "бользнь общества", — то понятны повсемъстность и постоянство этихъ жалобъ.

Такимъ образомъ мы знаемъ, какъ смотръть на подобныя жалобы. Онъ не только вовсе не соотвътствують объективному положенію вещей, но, завися отъ извъстнаго состоянія жалующихся, часто являются даже очевиднымъ доказательствомъ полнаго здоровья общества, т. е. доказательствомъ того, что государство правильно функціонируеть и соціальное развитіе в полнть нормально. Вотъ, напр. жалобы аграріевъ на то, что сельское хозяйство пе вознаграждается, такъ какъ крестьянинъ не хочетъ работать, требуя слишкомъ высокой заработной платы, — являются доказательствомъ того, что государство, какъ прогрессирующій правопорядокъ, хорошо функціонируетъ и соціальное развитіе идетъ по своему естественному пути. Жалобы промышленниковъ, что рабочіс требуютъ все большей и большей платы и добиваются все меньшаго числа рабочихъ часовъ, — служитъ доказательствомъ того, что рабочій классъ чувствуетъ себя сильнымъ и отстанваетъ свои права и т. д и т. д.

#### § 96.

#### Соціальные медики.

Если же понятіе бользни общества безосновательно, то вивсть съ нимъ исчезаетъ и идея леченія, идея соціальнаго врачеванія. Общество прежде всего не нуждается въ леченіи, навязываемомъ ему всевозможными соціальными медиками (sociale Heilkünstler); профессія эта является совершенно излишней. Если въ государствъ всякое сословіе и всякій классъ испытываютъ нъкоторое давленіе, — это служитъ доказательствомъ, что соціальный механизмъ вполит правильно функціонируетъ. Въдъ это свидътельствуетъ о томъ, что повсюду продолжается борьба за поддержаніе самыхъ противоположныхъ интересовъ и точекъ зртнія; а пока борьба эта разыгрывается въ предълахъ законности, въ предълахъ даннаго правопорядка, пока правопорядокъ этотъ не повреждается и не нарушается безнаказанно, до тъхъ поръ насъ не должны сбивать съ толку никакія жалобы на "больное состояніе", на "бользнь общества", до тъхъ поръ мы прекрасно можемъ обойтись безъ услугъ навязчивыхъ соціальныхъ лекарей.

Желающіе "лечить" общество должны прежде доказать намъ, что оно больно. Указывая же лишь на жалобы отдъльныхъ элементовъ государства, этимъ они еще не даютъ намъ доказательства болѣзни. Жалобы будутъ вѣчно раздаваться—такъ же, какъ въ самыхъ здоровыхъ обществахъ постоянно будетъ происходить борьба. Вотъ естественное-то развитіе общества и не можетъ совершаться безъ подобной борьбы; и она ни въ коемъ случаѣ не является болѣзненнымъ симптомомъ, но, наоборотъ,—наилучшей аттестаціей здороваго состоянія государства и народа.

"Но къ чему же мы говоримъ все это? Оно должно служить намъ утъшеніемъ, а звучить, какъ самый недобрый пессимизмъ!"

Указаніе наше имѣетъ свои твердыя основанія. Ничего вѣдь не можетъ быть хуже въ государствѣ, какъ во ображеніе болѣзни (Krankheitswahn), какъмнѣніе, что государство въ данномъ своемъ состояніи представляетъ ненормальность, что "общество" — "нездорово". Вѣдь вслѣдствіе этого воображенія проявляется вѣчное выжиданіе выздоровленія, вѣчное высматриваніе внезапной перемѣны, кризиса, постоянное прописываніе средствъ леченія, —однимъ словомъ, происходитъ безполезная трата духовныхъ силъ, которыя лучше было бы употребить на познаніе естественныхъ причинъ даннаго состоянія.

Никакое государство не является больнымъ, если въ немъ господствують законы и сохраняется правопорядокъ. Не больно никакое государственное общество, элементы котораго въ государственныхъ предълахъ ведутъ борьбу за свои права.

Вмѣсто того, чтобы при такомъ естественномъ развитіи жаловаться на болѣзнь, пусть бы каждая составная часть (Bestandtheil) государства, каждый соціальный элементъ стремился изслѣдовать причины угнетающаго его недовольства и, по возможности, устраняль бы ихъ. Но нѣкоторый гнетъ всегда будетъ тяготѣть надъвсякою составною частью цѣлаго — и именно, какъ слѣдствіе совмѣстной жизни въ государственной организаціи. Неизбѣжный гнетъ этотъ нужно переносить. Поэтому наука еще ни въ коемъ случаѣ не должна признавать болѣзни тамъ, гдѣ проявляются неизбѣжные давленіе и отпоръ со стороны отдѣльныхъ соціальныхъ составныхъ частей, и односторонняя жалоба на болѣзнь никогда не должна служить основаніемъ къ требованію отъ правительства чрезвычайныхъ мѣропріятій.

но что же показывають эти повсемъстность и постоянство жалобь на "бользнь общества?"

Ни что иное, какъ то, что слабы еще познанія истинной

природы общества,—что наука объ обществъ, по сравнению съ прогрессомъ другихъ отраслей знанія, находится еще въ весьма отсталомъ положеніи.

# 1

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

# Развитіе государства.

\$ 97

Понятіе о развитіи.

Если актъ возникновенія государствъ мы соединимъ съ фактомъ ихъ паденія, столь часто наблюдаемаго въ исторіи; если вдумаемся въ то обстоятельство, что очень многія государства изъ незначительныхъ зачатковъ возросли до великихъ державъ и затъмъ, по причинъ ли внутренней своей слабости или вслъдствіе превосходства внёшнихъ силъ, пали; если разсмотримъ соціальное содержаніе государства сперва въ примитивныхъ составныхъ его частяхъ (племенахъ), затъмъ въ ихъ совокупности (народъ) и свяжемъ это съ высшимъ его пунктомъ (націей), -- то у насъ обязательно возникнеть идея о "развитіи государства" ("Staatsentwicklung"). А именно, туть напрашивается мысль, что государство, съ момента своего возникновенія и до той поры, когда его разноплеменныя составныя части сливаются въ одну націю, совершаетъ извъстный путь и проходить развитіе, представляющее изъ себя естественно-необходимое целое. Это-то понятіе о происходящемъ въ государстве развитіи и является здісь для нась предметомъ научнаго изслідованія, причемъ мы выставляемъ следующие вопросы: 1) Все ли государства проходять это развитіе? 2) Каковы его причины? 3) Каковы важнъйшія фазы этого развитія? 4) Какими общими законами оно управляется?

а) Общее понятіе государственнаго развитія охватываеть цёлый рядъ происходящихъ въ государстве спеціальныхъ развитій. Простейшее и само собою бросающееся въ глаза есть территоріальное развитіе государства. Следуеть лишь вспомнить о городе Риме, который постепенно развился въ римскую міровую имперію. Такое территоріальное развитіе совершали, начиная съ древности, всѣ великія державы, которыя не были поглощены другими государствами, но сами ихъ поглощали. Не обязательно въ связи съ территоріальнымъ развитіемъ происходить и политическое или развитіе государственной формы, хотя первое, конечно, можеть вліять на это посл'єднее; т'ємъ не менъе политическое развитие возможно и безъ территоріальнаго, какъ напр. въ городахъ-государствахъ (Stadt-Staat), какими являются древнія греческія республики, превращенія государственнаго строя которыхъ послужили образцами для аристотелевскихъ политическихъ теорій. На основаніи этихъ данныхъ, почеринутыхъ изъ исторіи граческихъ государствъ, Аристотель дошель до признанія извъстной закономърности политическаго развитія, описаніе чего онъ оставиль намъ въ III книгѣ своей «Политики» (гл. XV). Здѣсь онъ высказываеть мысль, что царская власть возникаеть вследствіе того, что люди подчиняются «добродътели и способности выдающихся мужей», а таковыхъ «въ прежнее время было немного, особенно же при незначительности государствъ». Но разъ находился кто-нибудь подходящій, его провозглащали царемъ. «Когда же затёмъ мало-помалу увеличивалось число по способности сходныхъ между собою людей, тогда уже не выпосили единодержавія, а стремились къ общему правленію и создавали республиканское государственное устройство. Когда же потомъ аристократические правители государства извращались и обогащались изъ общественныхъ средствъ, тогда естественно отсюда должны были возникнуть ологархіи... Изъ олигархій р а звилось господство тиранновь, а изъ этого последняго снова демократін, такъ какъ олигархическіе властители, въ погонѣ за наживой все уменьшая и уменьшая свое собственное число, этимъ усиливали массу, такъ что она наконецъ поднималась, — и вотъ, возникали денократіи ...

Отсюда мы видимъ, что Аристотелю извъстно было попятіе политическа го развитія и онъ пытался установить естественную законо-

нфрность и (психологическія) причины этого явленія.

Дальнъйшему развитію теорія эта подверглась у Полибія (210—127 г. до Р. Х.). Въ УІ-й книгт своей Исторіи онъ трактуеть объ «естественномъ превращеній одной формы государственнаго устройства въ другую», каковой вопросъ настолько «сложенъ и обширенъ», что «прослёдить за нимъ могли бы лишь немногіе». Изобразивъ, подобно Аристотелю, переходъ изъ первопачальнаго царства въ аристократію и изъ этой послёдней въ демократію, которая однако снова «переходить во властвованіе неограниченнаго повелителя и самодержца», Полибій полагаетъ, что «это круговращеніе государственныхъ устройствъ является естественнымъ порядкомъ, по кото-

рому государственныя формы измѣняются, переходять изъ одной въ другую и снова возвращаются къ началу». Познавъ это закономѣрное развитіе, можно было бы, полагаетъ Полибій, «не рискуя впасть легко въ заблужденіе», дѣлать выводы и относительно будущей судьбы государства, т. е. относительно той формы, которую ему предстонтъ принять». Такимъ образомъ Полибій не только призналь фактъ политическаго развитія, но правильно взвѣсилъ также научное и практическое его значеніе.

Что же касается до экономическа аго развитія государствь, то уразумёніе его принадлежить лишь къ новому времени, — преимущественно къ последнимь 150 годамъ. Еще моложе изученіе со ціальни аго развитія государствь; подъ этимъ нужно разумёть такое развитіе, которое направляется къ примиренію рёзкихъ экономическихъ, культурныхъ и политическихъ противоречій между соціальными составными частями государства. — Наконецъ наблюдается и національнаеть тенденцію національнаго смёшенія разнородныхъ этическихъ составныхъ частей государства и завершается въ національномъ государствь (Nationalstaat). — Если же оставить въ сторонё національное развитіе и обратить вниманіе лишь на тё превращенія, которыя вытекаютъ изъ экономическихъ причинъ и выражаются въ политическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношеніяхъ, — то передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношення на передъ нами будетъ со ціально - и олитическихъ отношення на передъ нами отноше

\$ 98.

## Соціально - политическое развитіе государствъ.

На вопросъ, всѣ ли государства совершаютъ этотъ ходъ развитія, можетъ быть только утвердительный отвѣтъ. Исторія учитъ насъ этой истинѣ. Государствъ, существующихъ теперь, лѣтъ тысячу тому назадъ еще не было. То пространство, на которомъ они въ настоящее время находятся, тысячу или двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ представляло изъ себя либо необитаемую пустошь, либо арену кочевки бродячихъ племенъ, не имѣвшихъ ни постояннаго мѣстожительства, ни государственной организаціи, либо, наконоцъ, тамъ были другія государства. А гдѣ теперь незаселенная пустошь, или кочуютъ орды номадовъ, или существуютъ новыя государства, тамъ тысячи двѣ или болѣе лѣтъ тому назадъ находились цвѣтущія государства древности. Слѣдовательно, то положеніе, что государства возникаютъ и падаютъ, не подлежитъ никакому оспаривапію. Но

все-таки намъ слъдуетъ предупредить здъсь одно возможное возраженіе. А именно, — могуть сказать, что тамъ, гдв некогда въ древности было государство и гдъ теперь существуетъ такое, которое мы называемъ новымъ, что тамъ не уничтожалось старое и вовсе не возникало новое государство, но старое продолжаетъ существовать въ новой формъ; въдь тамъ теперь, какъ и въ эпоху съдой древности, живуть люди совмъстной государственной жизнью и властвують одни надъ другими, такъ что, однимъ словомъ, это теперешнее государство представляется лишь дальнъйшею ступенью развитія того, которое существовало здёсь сотни лёть тому назадъ. Чтобы устранить это возражение, мы должны дать себъ отчетъ въ томъ, — что же собственно является отличительнымъ моментомъ между государствами, моментомъ, опираясь на который, можно было бы ръшить, существуеть ли теперь на исторической территоріи стараго государства новое или то же самое старое государство только въ новой форм'я? Если мы хотимъ отыскать отличительный моментъ между прежнимъ и теперешнимъ государствами, занимающими одну и туже территорію, то намъ нужно сравнить другъ съ другомъ существенныя, главныя составныя части такихъ государствъ, т. е. ихъ племена (см. выше § 48). А изъ составляющихъ государство племенъ характерный отпечатокъ на него кладетъ господствующее племя, --- то, которымъ основано данное государство. И вотъ, тутъ возможны двоякаго рода случаи. Либо нътъ уже въ теперешнемъ государствъ ни одного изъ племенъ, составлявшихъ прежнее государство, такъ какъ, выселяясь сами или будучи вытъсняемы, они очистили государственную территорію или, оставшись на ней, были совершенно истреблены; либо передъ нами второй случай, когда отъ племенъ стараго государства тутъ сохранились еще остатки, но они, будучи давнымъ-давно порабощенными, никакой политической роди въ новомъ государствъ уже не играютъ, и прежнее ихъ государственное значеніе перешло къ другимъ племенамъ, которыя основали новое государство и властвують въ немъ. Ни въ одномъ изъ этихъ двухъ случаевъ не можетъ быть уже и ръчи о продолжении существования стараго государства; въ обоихъ указанныхъ случаяхъ на мъсть стараго государства выступаеть новое.

Итакъ, постояннымъ признакомъ данной преемственности государствъ можно считать то обстоятельство, что между паденіемъ стараго и возникновеніемъ новаго происходитъ смѣна господствующаго класса путемъ вытѣсненія, истребленія или порабощенія прежнихъ и переселенія сюда новыхъ племенъ. И вотъ, принимая въ соображение эту существенную перемъну въ соціальномъ содержаніи государства, мы не можемъ признать, напр., средневъковыя и новыя итальянскія государства продолженіемъ римской имперіи; мы не станемъ считать Турцію продолженіемъ греческихъ государствъ или Македоніи; нъть, въ такихъ случаяхъ мы полагаемъ, что въ этихъ странахъ старыя государства рушились и на ихъ мёстё возникли новыя. Но существуеть ученіе, которое за основную часть государства принимаетъ, "во-первыхъ, территорію и во-вторыхъ людей", не обращая вниманія на принадлежность ихъ къ племенамъ; ученіе это во всёхъ тёхъ случаяхъ, гдё, по нашему взгляду, на мъстъ погибшихъ старыхъ государствъ создались новыя, не признаетъ такой перемъны. Въдь важнъйшая, по этому ученію, основная часть государства, территорія, остается совершенно неизмененной, да и на месте людей водворились также лишь люди слъдовательно, какъ будто существеннъйтия основныя части стараго государства остались одни и тъ же. Но это не върно, --- стараго государства уже не существуеть, такъ какъ территорія вовсе не является основною частью государства, а лишь частью земли.

## § 99.

# Ступени развитія.

Если во всякомъ государствъ мы должны признать начало и конецъ, возникновеніе и исчезновеніе, —то спрашивается, каковы же важнѣйшія ступени этого развитія? Для этого прежде всего обратимъ вниманіе на существо даннаго развитія. Мы видѣли уже выше, при разсмотрѣніи возникновенія государствъ (гл. ІІ), какъ въ началѣ другъ съ другомъ сталкивались отдѣльно разсѣянныя племена. Это было враждебное столкновеніе, борьба, если и не за существованіе, то все-таки за власть и господство. Сама эта борьба еще не принадлежитъ къ государственному развитію, такъ какъ лишь отъ счастливаго исхода ея зависитъ основаніе государства. И вотъ, только съ покореніемъ одного племени другимъ, слѣдовательно, съ основаніемъ государства начинается періодъ внутреннихъ столкновеній, составляющихъ первую фазу въ развитіи новаго государства.

Государство должно уже далеко подвинуться въ своемъ развитіи, когда внутреннія противоположности въ немъ настолько смягчены, что народную массу охватываеть чувство общаго націонализма (Nationalismus) и на мѣстѣ враждебныхъ племенныхъ контрастовъ выступаетъ общее государственное и народное сознаніе. Ступень эта обыкновенно сопровождается подъемомъ умственной культуры народа, а съ ней все ближе становится и та ступень государственнаго развитія, которая до сихъ поръ извѣстна, какъ самая высокая, это—періодъ національнаго государства (Nationalstaat).

Тутъ прежніе племенные контрасты сгладились; на ихъ мѣстѣ выступило могучее общее національное сознаніе, способствующее значительному внутреннему и внѣшнему укрѣпленію государства. Однако національному государству угрожають новыя опасности со стороны другихъ уже пробуждающихся въ немъ контрастовъ, контрастовъ чисто экономическихъ. Трудъ и капиталъ вступаютъ въ ожесточенную борьбу другъ съ другомъ; соціалистическія движенія волнуютъ общество и готовятъ національному государству часто бѣдственныя потрясенія.

Этотъ ходъ государственнаго развитія по существу (im Wesen), конечно, вездѣ одинаковъ, по формѣ же безконечно разнообразенъ,—въ зависимости отъ величины и положенія государства, сообразно съ составляющими соціальное его содержаніе элементами, въ зависимости отъ характера и природныхъ особенностей племенъ, образующихъ это содержаніе, въ зависимости отъ различныхъ вліяній со стороны выдающихся личностей, которыя, выступая въ отдѣльныхъ государствахъ, либо ускоряють, либо задерживають этотъ ходъ развитія.

Изображение всего этого государственнаго развития должно-бы составлять теперь главную задачу политической исторіи; но историки до сихъ поръ весьма неудовлетворительно ее выполняють)

§ 100.

# Законы развитія.

Мы видъли, что нътъ государства, которое не было бы составлено изъ нъсколькихъ различныхъ илеменъ. И въ то время, когда новооснованное государство начинаетъ ходъ своего развитія, мы замѣчаемъ, что составляющія его племена превращаются въ касты или классы и предаются здѣсь извѣстнымъ, по наслѣдству переходящимъ занятіямъ. Явленіе это замѣчается во всѣхъ государствахъ и имѣетъ связь съ нѣкоторой свойственной человѣку естественной чертой. Состоитъ данная черта въ томъ, что сынъ наслѣдуетъ отцовскій родъ дѣятельности и что такимъ образомъ цѣлыя племена предаются извѣстнымъ спеціальнымъ занятіямъ 1).

Исторія даеть намъ тысячи приміровь, доказывающихь, что ( въ природъ человъческой заложено тяготъніе предаваться по-племенамъ (stammweise) исключительно опредъленнымъ занятіямъ. Явленіе это достаточно подтверждается и ежедневнымъ опытомъ нашего времени. Вспомнимъ, напр., объ "итальянцахъ", которые въ южной Германіи и вплоть до съверной Австріи занимаются преимущественно каменотеснымъ ремесломъ; припомнимъ проволочныя плетеныя издёлья, составляющія добровольную монополію словаковъ Трентшинскаго комитата; припомнимъ цыганъ и ихъ починку котловъ, торговлю евреевъ и грековъ (на востокъ); припомнимъ исключительно земледъльческое занятіе съверных славянь, которые оставляють всякія ремесла и торговлю для німецкихъ переселенцевъ и т. д. Эта природная человъческая черта объясняеть намъ то обстоятельство, что во всякомъ государствъ первоначальныя племена превращаются въ касты и профессіональные классы (Веrufslassen); тутъ современемъ илеменное сознаніе (Stammesbewusstsein) прекращается, сохраняется же дишь кастовый или классовой духъ.

Мы уже сказали, что эти касты или классы скрвиляются вмвств силою государства, являющагося организаціей властвованія. Слвдовательно, властвованіе, правительство, охватывая эту множественность, образуеть единство. Отношеніе господствующихъ въ государствв элементовъ къ подвластнымъ выражается въ формв государственнаго устройства. И вотъ, какъ измвняется, какъ балансируеть это отношеніе властвованія, такъ же точно измвняется и форма государственнаго устройства. Въ общемъ же и въ измвненіи этого отношенія властвованія, этого взаимоотношенія образующихъ государство элементовъ наблюдается изввстный, правильный ходъ развитія, а следовательно, возможно также уста-

¹) См. мок) работу—«Sociologische Staatsidee», гдв я, восходя за причинами этого явленія къ доисторическимъ временамъ, даю для него единственно мыслимое объясненіе.

Общен государствен. право.

новить постоянный законъ измѣненія формы государственнаго правленія. — Въ общемь есть извѣстное основаніе утверждать, что форма правленія во всякомъ государствѣ отъ болѣе или менѣе "неограниченнаго" единовластія переходить мало-по-малу къ ограниченному и наконецъ завершается такъ наз. представительнымъ народовластіемъ (Volksherrschaft mittelst Repräsentation). Однако же въ той фазѣ развитія государства, когда національное единство классовъ распадается на экономическіе контрасты, тогда обыкновенно повторяется "неограниченное" единовластіе (цезаризмъ), напо-минающее намъ то, которое въ началѣ развитія объединяло различныя племена народа.)

Такъ какъ существующія государства находятся въ различныхъ стадіяхъ ихъ развитія, можно сказать, въ различномъ возрастѣ, — то при взглядѣ на нихъ взору наблюдателя представляется большое разнообразіе формъ правленія и государственнаго устройства. Обстоятельство это искони вводитъ государствовѣдовъ въ заблужденіе, такъ что они въ ученіяхъ своихъ трактуютъ преимущественно о "разнообразіи государствъ" ("Verschiedenheit der Staaten") и группируютъ ихъ по особымъ родамъ и видамъ. Что этотъ методъ неправиленъ, что не существуетъ никакихъ "родовъ" и "видовъ" государствъ, рубрикъ, въ которыя можно было бы включить всѣ существующія государства, что невозможна такая строгая, замкнутая классификація ихъ, въ этомъ насъ убѣждаетъ взглядъ на развитіе ученія о разнообразіи государствъ.

а) Подраздъление государствъ на роды и виды является, очевидно, подражаніемъ методу описательнаго естествознанія, систематизирующаго такимъ образомъ растительный и животный міръ. Но, что по отношенію къ государствамъ данный методъ непримінимъ, это показывають следующія разсужденія. Животное и растепіе впродолженіе органическаго своего существованія остаются неизмённо все въ одномъ и томъ же «родъ», въ одномъ и томъ же «видъ». Совсвиъ иначе дъло обстоить съ государствами. Теперь еще живущее старшее поколеніе помнить Францію, какъ наследственное королевство (при Людовикъ-Филиппъ), потомъ, какъ республику (послъ 1848 г.), затёмъ опять, какъ имперію, и въ настоящее время снова, какъ республику. Къ какому же, следовательно, роду, къ какому виду государствъ принадлежитъ Франція? Равнымъ образомъ и Австрія не такъ давно еще была абсолютной монархіей, теперь же является конституціонной, съ представительной формой правленія; въ годы 1850—1867 она была единымъ государствомъ, а въ настоящее время является однимъ изъ двухъ унированныхъ государствъ. Относительно неосновательности всякихъ постоянныхъ «классификацій» государствъ си. Passy—«Des Formes de Gouvernement» (1870) гл. I.

#### § 101.

# Развитіе государства.

Проблема государственнаго развитія неоднократно оттѣснялась на задній планъ болѣе широкимъ и труднымъ вопросомъ о развитіи человѣчества. Такимъ образомъ и здѣсь обнаруживается, что мысль человѣческая обращается всегда прежде всего къ болѣе отдаленнымъ проблемамъ, оставляя безъ вниманія близлежащія. Однако же для того, чтобы познать развитіе человѣчества, у насъ нѣтъ необходимаго матеріала, такъ какъ по отношенію къ человѣчеству мы не знаемъ никакого законченнаго круга развитія, да и самый-то предметъ, субъектъ этого развитія, въ цѣломъ своемъ вовсе не знакомъ намъ. Несмотря на это, историки и философы все порываются выставлять готовыя формулы развитія цѣлаго человѣчества; но данная попытка по недостатку необходимаго для наблюденій фактическаго матеріала ніжогда не имѣла подъ собой никакой научной почвы.

Конечно, гораздо больше шансовъ на успѣхъ имѣла бы попытка установить общую формулу развитія государствъ; вѣдь все-таки исторія приводить намъ немало примѣровъ того, какъ государства возникали и въ концѣ-концовъ разрушались. Тѣмъ не менѣе и эта проблема еще не разрѣшена въ удовлетворительномъ видѣ, соотвѣтствующемъ требованіямъ точной науки.

## § 102.

## Идея прогресса.

Существуетъ взглядъ, по которому, какъ человъчество въ своемъ цъломъ, поднимаясь изъ животнаго состоянія, все болье и болье совершенствуется и, слъдовательно, въ развитіи своемъ обнаруживаетъ законъ непрерывнаго прогресса, — такъ и отдъльныя государства, удаляясь отъ варварскаго состоянія, все больше и больше пріобщаются къ цивилизаціи. Въ спеціальной области государственнаго права такому ходу развитія должно соотвътствовать возрастающее сообщеніе правъ все болье и болье обширнымъ народнымъ массамъ, а слъдовательно,

постепенное развитіе демократическаго государственнаго устройства. Такой взглядъ господствоваль особенно въ первой половинъ XIX стольтія, когда "конституціонное государство" являлось всеобщимъ идеаломъ; однако и теперь еще насчитывается много приверженцевъ этой илен. Такимъ представителемъ ея является Гервинусъ въ своемъ сочинени "Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts" (1864). По его мнвнію, "исторія европейских в государствъ христіанской эры" образуеть "единое цёлое", какъ въ древности исторія греческихъ государствъ. Въ объихъ этихъ эрахъ "обнаруживается въ ходъ внутренняго развитія государствъ одинаковый порядокъ и одинаковый законъ. И законъ этотъ есть тотъ же самый, проявление котораго въ большомъ видъ можно наблюдать въ исторіи человъчества. Начиная съ деспотическихъ восточныхъ государственныхъ формъ, идя далье къ аристократическимъ, на рабствъ и кръпостномъ состояніи основаннымъ древнимъ и средневъковымъ государствамъ и отсюда направляясь къ новъйшей, еще слагающейся государственной организаціи, — на всемъ этомъ протяженіи можно наблюдать прав ильный прогрессъ духовной и гражданской свободы: сначала свобода немногихъ людей, а затъмъ — все большаго и большаго ихъ числа. А гдъ государства совершенно закончили (?) свой жизненный путь, тамъ наблюдается обратный ходъ — отъ высшей точки этой восходящей линіи развитія внизъ: образованіе, свобода и власть, сделавшись достояніемъ многихъ, удерживаются затімъ у немногихъ и наконецъ у отдёльных влюдей. Законъ этотъ проявляется во всякой части исторіи, въ каждомъ болъ или менъ совершенномъ (?) отдъльномъ государствъ, а также и въ сложныхъ группахъ... Выставленный здъсь законъ Гервинусъ въ другомъ мъстъ (1. с. S. 48) называетъ "закономъ всякаго поднаго историческаго развитія".

Хотя и можно привести очень много примъровъ въ пользу такъ формулированнаго закона государственнаго развитія, но тъмъ не менье есть многія государства, которыхъ нельзя подвести подъ данный законъ,— слъдовательно, такой взглядъ не можетъ считаться научнообоснованнымъ 1).

<sup>4)</sup> См. Doergens — "Aristoteles oder über das Gesetz der Geschichte" 1872 — 74. Funck-Brentano — "La civilisation et ses lois" 1876. Сюда принадлежать также всѣ историко-философскія системы, прекрасный обзоръ которыхъ даетъ Rocholl въ своей "Die Philosophie der Geschichte" (1878) В. І.

## § 103.

# Ученіе объ эволюціи.

Проявившійся въ области естествознанія побъдоносный натискъ эволюціонной теоріи (Ламаркъ, Дарвинъ) вновь разжегъ вопросъ о развитіи въ соціальной и государственной сферахъ. Если развитіе, какъ верховный законъ, обнаружено во всей природъ, въ космической, органической и неорганической областяхъ, --- то нельзя сомнъваться, что законъ этотъ дъйствуеть и въ сферъ "надорганической" жизни, какъ выражаются Контъ и Спенсеръ. Дело здесь можеть идти лишь о научномъ доказательствъ этого развитія, и такимъ образомъ о доказательствъ несомнъннаго уже "единства закона" въ области природы и соціальной жизни. Вотъ великая и трудная задача для соціальной науки. Разрёшить ее попытался Гербертъ Спенсеръ, направивъ сюда свои огромныя мыслительныя силы и выставивъ столько фактическаго матеріала, сколько едва ли когда-нибудь находилось въ распоряжении у какого-либо другого ученаго. При этомъ Спенсеръ пользовался аналогіей, стараясь и въ соціальную жизнь перенести форму естественнаго процесса развитія, процесса въ томъ видъ, какъ онъ обнаруживается въ области космической, затъмъ неорганической и органической земной жизни. И воть, Спенсеру удалось здёсь найти во всякомъ случай весьма остроумную формулу, нодъ которую онъ подводить на одинаковыхъ началахъ явленія изъ космической и біологической, равно какъ и изъ соціальной сферы; слёдовательно, этой формулой онъ старается дать одинаковое выраженіе развитію явленій изъ всёхъ указанныхъ областей.

## § 104.

#### Спенсеровская формула эволюціи.

Спенсеръ исходитъ изъ того положенія, что все существующее, доступное нашему наблюденію (wahrnehmbar), приходитъ къ этому воспринимаемому нами состоянію изъ прежняго, скрытаго отъ нашего наблюденія и что это настоящее, доступное для нашего воспріятія,

впоследстви въ свою очередь перойдеть въ новое, неизвестное намъ состояніе, --- другими словами, что все существующее (для нашего воспріятія) преходяще. Фактъ этотъ поконтся, конечно, на рядъ измъпеній и превращеній всего существующаго. Спенсеръ полагаеть, что превращенія эти состоять изъ двухъ противоположныхъ процессовъ: путемъ одного изъ нихъ явленіе "изъ безсвязной однородности переходить въ связную разнородность" (интеграція), а путемъ другого оно изъ связной разнородности возвращается снова къ первоначальной безсвязной однородности (дезинтеграція). При этихъ двоякаго рода процессахъ движеніе и субстанція (матерія) находятся между собою въ обратномъ отношении. Въ восходящемъ процессъ, ведущемъ къ интеграціи, матерія концентрируется и движеніе разсъевается; въ нисходящемъ же, ведущемъ къ дезинтеграціи, движеніе концентрируется, а матерія разносится. Конечно, благодаря эластичности многозначительныхъ словъ человъческого языка, эту глубокомысленную формулу можно приспособить ко всёмъ возможнымъ случаямъ, т. е. съ помощью нъкотораго остроумія (а Спенсеръ обладаетъ имъ въ большой мъръ) и съ извъстной діалектикой можно доказать, что вев явленія , отъ песчинки и до планеть проходять въ теченіе своего существованія всегда одинаковое, тождественное въ сущности развитіе изъ "безсвязной однородности къ связной разнородности". Указаніе это Спенсеръ приміняеть ко всімь возможнымь областямь, что для него не трудно. Но насъ здёсь интересуеть лишь то примененіе, которое онъ ділаетъ въ соціальной области, подводя относящіеся къ ней приміры подъ свою формулу эволюціи; тутъ онъ указываеть, что "надорганическое развитіе" происходить совершенно по тому же закону, какъ и неорганическое и органическое; особенно же старается онъ доказать, что "рость и развитіе соціальныхъ аггрегатовъ въ высшей степени аналогичны тому же процессу развитія индивидуальныхъ arrperaтовъ" (Sociologie I, § 3). Вытекаетъ это у Спепсера уже изъ того предположенія, что общество есть организмъ (Sociologie II, § 214), такъ какъ оно имветъ съ этимъ последнимъ одинаковые рость, структуру, органы, функціи и т. д. (Здёсь видно, какъ утилизируетъ Спенсеръ несовершенство человъческаго языка, пользуясь многозначительностью словъ, чтобы различныя вещи представить тождественными). Организмъ, конечно, является физически объединенной, конкретной вещью, между тъмъкакъ общество состоить изъ несвязанныхъ физически отдёльныхъ элементовъ; но Спенсеръ не обращаетъ на это вниманія, утверждая, что и въ "общественномъ аггрегатъ существуетъ уже извъстная конкретность, вслёдствіе общихъ, непрерывныхъ отношеній между составляющими его единицами". На этомъ признакъ, полагаетъ Спенсеръ, должна основываться "идея объ обществъ", какъ организмъ. И разъ идея эта "обоснована", то онъ ужъ, конечно, не затрудняется примънить свою формулу эволюціи и по отношенію къ обществу. Въдь общества "растуть такъ же, какъ и живыя тела". Соціальный рость продолжается обыкновенно до тъхъ поръ, "пока общество не распадется или не будетъ какъ-нибудь покорено" (Sociologie II, Th., Cap. II, § 214). Во время этого роста въ "обществъ" точно такъ же, какъ и въ живомъ тълв происходитъ увеличение "внутренняго строенія"; "части его дифференцируются". "Различія между отдёльными группами составляющихъ его единицъ, какъ по числу, такъ и по характеру своему въ началъ весьма незначительны; но, по мъръ роста населенія, все больше и р'вшительніве выступають рівзкія дівленія и подраздъленія". Эта "возрастающая дифференціація структуры всегда сопровождается прогрессирующей дифференціаціей функцій". И вотъ, Спенсеръ следующимъ образомъ иллюстрируетъ это положение въ его примънении къ "обществу": "Выступивъ въ жизни, господствующій классъ не только не становится похожимъ на прочіе, но и пріобрътаетъ регулирующую принудительную власть надъ всёми остальными; а когда этотъ классъ расчленяется на имущихъ больтую и меньшую власть, то и они опять же начинають присваивать себъ различныя отрасли всей надзирающей двятельности". Такъ выясняетъ намъ Спенсеръ выставленный имъ фактъ, что вмъстъ съ ростомъ общества параллельно идетъ дифференціація органовъ и ихъ функцій.

Этой цитатой изъ Спенсера мы хотвли лишь показать, какъ онъ развитіе общества представляеть аналогичнымъ развитію всвхъ "живыхъ организмовъ", дабы всв эти развитія подвести подъ свою высшую формулу интеграціи и дезинтеграціи. Конечно, намъ не нужно добавлять, что въ аналогіяхъ этихъ мы видимъ лишь игру остроумія. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже о произвольномъ употребленіи многозначительныхъ словъ, съ цѣлью представить однородными совершенно различныя вещи и явленія, — противъ Спенсера справедливо выдвигается упрекъ также въ томъ, что онъ произвольно подбираетъ себѣ сходные моменты аналогичныхъ явленій, а неаналогичныя проходитъ молчаніемъ 1).

<sup>1)</sup> Возражение это противъ Спенсера правильно выставляетъ Paul Barth въ "Zeitschrift für wissenschaftliche Philosophie", XVII, 178.

#### § 105.

## Существо этой формулы.

Спенсеровская теорія эволюціи, при всемъ ея удивительно остроумномъ и обнаруживающемъ ученость построеніи, является однако же въ концъ-концовъ не чъмъ инымъ, какъ подведениемъ самыхъ разнородныхъ вещей и явленій подъ одну, столь общую формулу, что для научнаго познанія конкретныхъ явленій отъ нея не получается въ результать никакой пользы. Наконець, формула эта не отличается существенно отъ гегелевской, исходящей изъ "саморазвитія абсолюта"; за "тезисомъ" у Гегеля слъдуетъ "антитезисъ", чтобы послъ этого (не изъ расположенія ли къ знаменательному числу тремъ?!) достичь торжественнаго примиренія въ "синтезись". Во всякомъ случав Гегель формулу свою примъняль лишь къ исторіи, какъ къ "проявленію абсолютнаго духа"; область же естествовъдънія была для него совершенно чужда. Спенсеръ преимущественно передъ Гегелемъ обнаруживаетъ знакомство со всеми областями естествознанія, и формула его очень остроумно разсчитана на то, чтобы охватить не только "духовную жизнь" ("Leben des Geistes"), но всю вообще монистически представляемую природу, следовательно, включая сюда исторію и развитіе человъческаго духа. Формула Спенсера поэтому гораздо поливе, глубже обоснована, конкретиве и остроумиве, чвмъ совершенно неопредёленная гегелевская абстракція; по существу же своему положение дъла и въ томъ и въ другомъ случат одно и то же. Совершенно общая формула Спенсера выясияеть намъ соціальное развитіе не болье, чымь это сдылала гегелевская относительно историческаго хода. Да, но вотъ, что еще хуже: необходимымъ последствиемъ такихъ общихъ формулъ является то обстоятельство, что при подведеніи подъ нихъ, даже не замъчая этого, производять насиліе надъ фактами, и вмёсто обнаруженія истины получается, напротивъ, затемненіе и закрытіе ея. Доказательствомъ этого можетъ служить выше цитированное нами мъсто изъ Спенсера относительно дифференціаціи "общества" на господствующие и подвластные классы. Хотя нвкоторыя соціальныя несходства (Differenzen) и могуть быть продуктомъ постепеннаго развитія, слъдовательно, произведеніемъ эволюціи, -- однако же исторія не даетъ намъ ни одного примъра, чтобы противоположность между властвующими и подвластными классами возникала эволюціоннымъ путемъ, вслѣдствіе постепенной дифференціаціи одинаковыхъ первоначально элементовъ. Напротивъ, исторія убѣждаетъ насъ, что несходство между господствующими и подчиненными всюду коренится въ первоначальной разнородности, которая вътеченіе историческаго развитія скорѣе уменьшается, чѣмъ увеличивается. Не дифференціація коренныхъ и одинаковыхъ, но ассимиляція несходныхъ первоначально элементовъ проявляется въ ходѣ соціальнаго развитія, и лишь общая формула привела Спенсера къ искаженію и неправильному представленію здѣсь того факта, который онъ же самъ впрочемъ въ другихъ мѣстахъ признаетъ.

#### § 106.

## Оцѣнка спенсеровской формулы.

Философское стремление отыскать общую формулу для единаго закона, управляющаго вежми областями природы, у Спенсера, какъ и у многихъ другихъ, нисколько не содбиствовало познанію истины. Для достиженія этого слідуеть избрать иной путь. Не изъ общей формулы нужно исходить, какъ бы остроумно она ни была придумана, не по формуль этой следуеть группировать факты, --- неть, исходить нужно изъ самыхъ этихъфактовъ, не безпокоясь о томъ, получится ли общій законъ или нътъ. Факты же показывають намъ совершенно иной ходъ "соціальнаго развитія". Для того, чтобы познать его, нужно прежде всего отръшиться отъ неяснаго понятія "общество" и употреблять это выражение лишь въ самомъ тесномъ его смысле, какъ общественный кругь (Gesellschaftskreis), т. е., какъ обовначение соціальной группы, объединенной какимъ-нибудь интересомъ. Понятіе же "соціальнаго развитія" должно ограничиваться предвлами той соціальной организаціи, которой въ исторіи человъчества принадлежать самые великіе интересы и самое большое значеніе, т. е. предълами государства. Исключительно лишь въ государственной области можемъ мы наблюдать э то развитіе и на основаніи историческихъ данныхъ опредълять существо его.



# Дъйствительное развитие государства. — Феодальная монархія.

Здёсь, въ государстве, раскрывается передъ нами соціальное развитіе, какъ постоянный ходъ измененій въ соціальномъ состояніи, вытекающихъ изъ непрерывной борьбы между составляющими государство, съ самаго его возникновенія разнородными элементами. Взглянемъ же теперь на этотъ ходъ, какъ онъ проявляется въ большинстве европейскихъ государствъ, начиная съ ихъ основанія въ средніе вёка и до настоящаго времени,—и мы заметимъ не только одинаковое направленіе и сходные въ общемъ результаты даннаго хода развитія, но и известныя одинаковыя фазы и стадіи, которыя оно проходитъ.

Въ самомъ дѣлѣ, повсюду развитіе это начинается съ состоянія, вытекающаго непосредственно изъ завоевательнаго основанія государства, съ состоянія, когда лица, входящія въ составъ племенизавоевателя, какъ сочлены властвующаго класса, дѣлятъ между собой покоренную страну и подъ верховнымъ руководствомъ короля, имѣющаго извѣстныя почетныя права, всякій изъ нихъ на выдѣленной для него территоріи осуществляетъ полное государственное господство надъ доставшимися ему подчиненными обитателями. Между собою же они находятся въ отношеніи не только равныхъ, но и почти суверенныхъ властелиновъ, которые не подчиняются другой власти и возникающіе между ними по какому-либо случаю споры рѣшаютъ силою оружія. И вотъ, эту (первую стадію развитія, когда порабощенное населеніе безправно, "господа" же суверенны, мы назовемъ феодальнымъ періодомъ

Въ этомъ первомъ періодѣ государственнаго развитія можно наблюдать лишь о д н у соціальную борьбу, а именно ту, которая идётъ между феодальными господами и монархомъ. Вѣдь этотъ послѣдній, будучи, конечно, безсильнымъ передъ всѣмъ господствующимъ классомъ, какъ таковымъ, т. е. передъ всѣми своими вассалами и вельможами, вмѣстѣ взятыми, однако же каждаго изъ нихъ въ отъдъльности превосходитъ въ силѣ. Силу эту онъ старается утилизировать и увеличивать; такое естественное стремленіе къ развитію силы, свойственное всякой соціальной групиѣ,

проявляется прежде всего у того, который, какъ вождь, поставленъ во главъ государства, на долю котораго при раздълъ страны пришлась самая большая часть и которому присвоены извъстныя преимущества. Печальная участь, которой вслъдствіе этого превосходства силъ монарха должны были подвергаться отдъльные феодалы, возбуждаетъ въ каждомъ изъ нихъ опасеніе, какъ бы въ свое время и себъ не стать жертвой монархическаго властолюбія; и вотъ, изъ такого общаго опасенія за свое существованіе въ этомъ господствующемъ классъ развивается интересъ солидарности противъ «короны». Отсюда идутъ многочисленныя предоставленія правъ, привилегій и вольностей, такъ какъ «вельможи и магнаты» все больше и больше добиваются торжественнаго документальнаго утвержденія этихъ правъ, и монархъ принужденъ уступать имъ. Вотъ, первые зародыщи позднѣйшихъ «хартій» и «конституцій».

# § 108.

# Сословная, абсолютная и конституціонная монархія.

Но никакія хартіи и привилегіи не приносять пользы отдёльнымъ лицамъ, если эти последнія не могуть выступать противъ растущаго королевскаго могущества, какъ объединенная и организованная сила. Признаніе этого, основанное на неоднократномъ жизненномъ опытв, ведетъ къ организаціи господствующаго класса въ "сословіе" и образуетъ начало "сословнаго режима", "парламентарнаго правленія", "сеймовъ", чёмъ характеризуется второй періодъ развитія европейскихъ государствъ. Эта организованная сила феодальныхъ вельможъ сдерживаетъ короля въ техъ его стремленіяхъ и домогательствахъ, къ которымъ онъ имъетъ естественное тяготъніе, какъ и всякая другая соціальная сила. Но сопротивленіе, встречаемое королемъ въ сословіяхъ, парламентахъ и сеймахъ, побуждаетъ его искать себъ союзниковъ. И вотъ, онъ находить ихъ то въ церкви, то въ нижнемъ дворянствъ; если же это последнее входить въ соглашеніе съ магнатами, въ такомъ случав-среди стремящихся возвыситься городовъ, среди горожанъ. Особенно эти последние оказываются все болье и болье полезными союзниками противъ вельможъ и всего вообще дворянства, такъ какъ доставляютъ денежныя средства, ту таинственную силу, которая всегда нужна королямъ. За поддерживаемыя и обновляемыя вольности, права и привилегіи горожане изъявляють готовность платить королямъ пошлины и налоги и этимъ столь укрѣпляють ихъ положеніе, что королевскій авторитеть, какъ "бронзовая скала", возвышается противъ сословій, парламентовъ и сеймовъ. Такимъ образому горожане способствують утвержденію абсолютизма. Этимъ начинается третій періодъ въ развитіи европейскихъ монархическихъ государствъ; расцвѣтъ же его въ серединѣ 18-го столѣтія.)

Но со временемъ все усиливающійся гнетъ абсолютизма становится слишкомъ тягостенъ и для городского средняго класса,—и вотъ, абсолютная монархія видитъ себя покинутой. Тутъ изъ рядовъ дворянства, а также горожанъ выступаютъ ея противники, и въ борьбъ съ испорченнымъ королевствомъ "образованные классы" взываютъ ко всему народу. Примъромъ этого является Франція. Абсолютное королевство низвергается и утверждается "конституціо нная" или представительная монархія, — четвертый періодъ государственнаго развитія въ Европъ. Съ перемънной судьбой держится она въ государствахъ европейскаго культурнаго круга въ теченіе всего 19-го стольтія. Однако появляются уже признаки, что и ея дни сочтены. "Конституціонная и представительная монархія" призвала къ участію въ общественныхъ дълахъ вмъстъ со старыми господствующими дворянскими классами также образованное и состоятельное среднее сословіе. Рабочіе же и крестьяне оставались исключенными. Но теперь рабочіе настаивають на томъ, что у нихъ должны быть такія же права, какъ и у другихъ гражданъ государства, и готовятся къ утвержденію въ 20-мъ стольтіи "соціальной монархіи", т. е. такой государственной формы, гдъ участіе въ законодательствъ и управленіи не являлось бы уже привилегіей капитала.

§ 109.

# Результатъ развитія.

Вотъ четыре періода развитія государственныхъ отношеній въ томъ видѣ, какъ оно, начиная со среднихъ вѣковъ, шло болѣе или менѣе одинаковымъ образомъ во всѣхъ европейскихъ государствахъ. Единственно лишь изъ этого фактическаго хода исторіи можемъ мы понять существо и причины даннаго развитія, но не изъ такой формулы,

какую выставляеть Спенсерь, а равно не изъ такъ называемыхъ "органическихъ свойствъ" "общества", какъ это утверждаютъ Шеффле, Лиліенфельдъ и др. Ніть, на основаніи вышеизложенныхъ историческихъ фактовъ мы можемъ определить это развитіе не какъ "органическій рость", но какъ совокупность изміненій въ соціальномъ состояніи, происходящихъ въ каждомъ отдёльномъ государствъ вследствіе борьбы соціальных составных частей и общественных в круговъ изъ-за власти, преимущества и господства. Если же разсмотримъ последовательный рядъ этихъ измененій и обратимъ вниманіе на тотъ результать, къ которому они приводять, то должны будемъ признать, что развитие это подвигается по опредъленному направленію, а именно-по направленію возрастающаго равноправія низшихъ народныхъ слоевъ съ высшими, подвластныхъ съ властвующими. Такъ мы должны признать, что въ теченіе этого развитія высшіе классы столько теряють въ своихъ преимуществахъ, сколько низшіе пріобрътають въ правахъ. А на основаніи наблюдаемой до сихъ поръ закономърности государственнаго развитія можно разсчитывать, что и въ будущемъ оно должно двигаться по тому же направленію. (а).

а) (Настоящимъ двигателемъ соціальнаго развитія является стремленіе массъ къ улучшенію своего экономическаго положенія; при этомъ образованіе и просвъщеніе оказываютъ имъ большую услугу, снося различныя отжившія моральныя опоры существующаго порядка.

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

# Формы государства.

§ 110.

Аристотелевская трехчленная классификація государствъ.

Столь же шаткимъ и неустановленнымъ, какъ и опредѣленіе понятія государства, является ученіе о различіи государствъ или о "государственныхъ формахъ" ("Staatsformen"). До новѣйшаго

времени держалась съ незначительными измѣненіями аристотелевская трехчленная классификація государствъ; въ основу этого дъденія положено было число правящихълицъ. Здёсь, въ зависимости отъ того, править ли одинь, немногіе или большинство, государства распадаются на монархіи, аристократіи и демократіи; каждая изъ этихъ государственныхъ формъ легко искажается, а именно-монархія въ тираннію, аристократія въ олигархію, демократія въ охлократію. Для греческаго міра классификація эта была достаточна. Что Аристотель оставиль безъ вниманія весь огромный міръ "варваровъ", это было чисто по-гречески; что же касается до того, что въ теченіе всёхъ среднихъ въковъ въ теоріи держались аристотелевской классификаціи, хотя государства въ дъйствительности приняли совершенно другія формы, — это было уже чисто по-среднев вковому. Монтескье, сосредоточивъ все свое вниманіе на англійскомъ государственномъ устройствъ, не внесъ въ аристотелевскую классификацію никакихъ почти измѣненій, —въдь включеніе въ классификацію "деспотіи" не представляеть собою ничего новаго въ виду выставленной Аристотелемъ тиранніи.



#### § 111.

# Развитіе этого ученія.

Когда же пришли къ необходимости найти въ системъ государствовъдънія мъсто для современнаго конституціоннаго государства, тогда лишь начали постепенно исправлять аристотелевскую классификацію и пополнять ее новыми "государственными формами". Прежде всего присоединили сюда, какъ первую государственную форму, "теократію", о которой незнакомый съ библіей Аристотель, понятно, ничего не зналь; затъмъ къ получившимся такимъ образомъ четыремъ государственнымъ формамъ, какъ пятая, прибавлено было современное конституціонное "правовое государство". Такъ отръшились отъ аристотелевской трехчленной классификаціи государствъ. Огромное развитіе исторической науки въ 19-мъ стол. открыло государствовъдамъ глаза, — и вотъ стали появляться все новыя государственныя формы, которыя необходимо было свести въ "систему". Еще у Моля въ Роlіzеіwіssenschaft (1844) находимъ лишь пять государственныхъ формъ; въ его же Епсусюрайіе (1872) такихъ формъ уже шесть съ

нъсколькими подраздъленіями. А Блунчли въ своемъ Государственномъ Правъ довель число этихъ формъ уже до двънадцати (четыре главныхъ и восемь второстепенныхъ) 1).

#### § 112.

# Переходъ къ историческому взгляду.

"Если главная задача государства состоить въ содъйствіи жизненнымь цълямь народа, то отсюда слъдуеть, что различныя жизненныя цъливлекуть за собою также различіе въ характеръ государствъ. Взглядь же на жизненную цъль мъняется по различнымь ступенямъ развитія и цивилизаціи народа, а, слъдовательно, извъстному уровню народнаго развитія и цивилизаціи соотвътствуеть особенный характерь государства". Таковъ взглядъ Моля на основаніе различія государственныхъ формъ; и взглядъ этоть во всякомь случав является прогрессомъ въ развитіи государственной науки, выводя государство изъ того изолированнаго положенія, въ которомъ его держали прежніе государствовъды; онъ ставить государство въ живое отношеніе, съ одной стороны, къ совокупности проявленій народной жизни, съ другой же—ко всему историческому развитію народа.

Однако Моль не дёлаеть логическаго вывода изъ этой точки зрёнія и все еще не можеть отрёшиться оть прежняго метода, требующаго перечисленія всёхъ возможныхъ и существующихъ государственныхъ формъ. Подобное перечисленіе родовъ и видовъ государствъ не гармонируеть съ признаніемъ постояннаго измёненія народныхъ жизненныхъ цёлей, идущаго вмёстё съ развитіемъ народной цивилизаціи. Этоть историческій взглядъ признаеть безконечное разнообразіе вёчно измёняющихся государствъ, а поэтому считаетъ недопустимымъ перечисленіе о пред вленныхъ формъ. Но все-таки у Моля, по сравпенію съ его предшественныхъ формъ. Но все-таки у Моля, по сравпенію съ его предшественниками, въ классификаціи государственныхъ формъ за-

¹) Недавно весьма ученый велгерскій публицисть Julius Schwarcz ("Staatslehre auf Grund der vergleichenden Staatsrechtwissenschaft" 1894), превзошель всёхь существовавшихь до него государствов'ядовь, выставивь сразу несколько дюжинь государственныхь формь. Названія, которыя онь даеть отд'ёльнымь формамь, являются чёмь-то веобычайно длиннымь,—напр.: aristokratisch-culturdemokratisch-kopfzahldemokratisch-nuancirte Timokratie и т. под.

мътенъ двойной прогрессъ. Во-первыхъ, Моль уже не придерживается педантически одного постояннаго основанія для классификаціи и, перечисляя виды государствъ, принимаетъ въ соображение историческія и политическія отношенія, на что раньше при классификаціи государствъ не обращали вниманія. Если ужь въ этомъ обнаруживается правильное отношение къ историческому развитию, то еще въ большей степени проявляется оно въ томъ, что Моль, —во-вторыхъ, —вводитъ въ свою классификацію "античное государство", какъ одну изъ главныхъ родовыхъ государственныхъ формъ, чемъ, конечно, образуется переходъ къ чисто-историческому изложенію. Въдь "античное" государство въ новое время и вообще никогда уже болъе не мыслимо; а далье, изъпринятія для классификаціи такого историческаго основанія само собою следуеть, что после античнаго государства нужно выставить среднев ковое и современное (это мы скоро увидимъ у Блунчли); да и кромъ античнаго греческаго и римскаго слъдуетъ упомянуть античное восточное; затъмъ на-ряду со средневъковымъ германскимъ-средневъковое романское и славянское государство и д. Такимъ образомъ совершается переходъ отъ стараго бездушнаго схематизма къ исторической теоріи развитія государствъ, и старое ученіе о классификаціи государствъ и государственныхъ формъ превращается въ ученіе о "фазахъ развитія государствъ".

# § 113.

# Ученіе Моля о государственныхъ формахъ.

У Моля въ его "Polizeiwissenschaft" (1844) перечислены пять государственныхъ формъ, соотвътственно пяти различнымъ "воззръніямъ на жизненную цъль" ("Ansichten vom Lebenszweck"), възависимости отъ различныхъ ступеней народнаго развитія. А именно, Моль полагаетъ, что:

- 1) религіозно-аскетическому воззрѣнію (religiös-ascetische Ansicht) соотвѣтствуетъ теократія,
- 2) стремленію къ чувственнымъ наслажденіямъ (sinnlich-genuss-süchtige Ansicht)—деспотія,
- 3) частно-правовому притязанію государя (privat-rechtliche Forderung)—патримоніальное государя ство,

- 4) простому семейному воззрѣнію (Familienansicht) патріархальное государство,
- 5) чувственно разумному направленію (sinnlich-vernünftige Ansicht)—правовое государство.

Въ двухъ отношеніяхъ классификація эта напоминаетъ намъ пріемы стараго, отжившаго свой въкъ метода. Во-первыхъ, въ стремленіе представить данное ученіе, какъ логическое цълое, откуда общее основаніе классификаціи (воззрѣніе на жизнь) и перечисленіе пят и о предъленныхъ цѣлей, который, очевидно, должны заполнять и исчерпывать собою весь кругъ человѣческихъ воззрѣній; во-вторыхъ, въ небрежномъ отношеніи къ природъ историческаго развитія, вслѣдствіе чего патріархальное государство поставлено непосредственно передъ правовымъ, оставляя позади себя теократію, деспотію и патримоніальное государство. Такой порядокъ искажаетъ дъйствительную картину историческаго развитія.

Въ поздивитемъ же изложени (Encyclopädie, 1872) учение Моля о различныхъ государственныхъ формахъ свободно отъ нѣ-которыхъ изъ прежнихъ ошибокъ. Общее основание классификации здѣсь уже совершенно исчезаетъ, а вмѣстѣ съ нимъ также и стремление къ созданию логическаго цѣлаго.

"А priorі можно лишь предполагать различіе государствъ; подтверждение же этой догадки мы почернаемь изъ историческаго опыта". Вотъ, какого успъха достигаетъ Моль въ своей "Энциклопедіи". Теперь ученіе свое о различныхъ государственныхъ формахъ онъ основываетъ прежде всего на историческомъ опыть; а такъ какъ исторія, вопреки Гегелю и его школь, не представляетъ изъ себя никакой логической схемы, то и новая молевская классификація не имфеть общей основы деленія и но является уже единымъ логическимъ цёлымъ. Въ данномъ отпошеніи она приближается къ истинъ. Правда, и эта позднъйшая молевская классификація государствъ по родовымъ группамъ опирается на существенныя различія, но къ этимъ послъднимъ по причисляются вибшиія особенности, какъ напр. число правящихъ лицъ, а кромъ того Моль здъсь уже даже и не пытается приводить эти различія къ общему знаменателю. При этомъ искаженная въ прежней классификаціи историческая послідовательность здёсь нёкоторымъ образомъ исправляется: вёдь во главё новаго разделенія, какъ первая родовая группа, выставляется патріархальное государство и опредёляется, какъ "имъющее своимъ назначеніемъ организацію племенной жизни и для этой цъли признающее отцовскую власть главы".

Второй родовой группой являются теократіи, подраздѣляющіяся на чистыя и смѣшанныя (дуалистическія), соотвѣтственно тому, сосредоточивается ли правительство въ однѣхъ рукахъ, или же для веденія свѣтскихъ дѣлъ установлена особая, подчиненная духовному начальству свѣтская власть.

Третью родовую группу представляють изъ себя патримоніальныя государства, "составныя части которыхъ имѣють особую, замкнутую группировку вокругь государственной власти"; видоизмѣненіемъ этой группы государствъ является военное ленное государство (Lehenstaat).

Затъмъ, обратившись къ древности, Моль выставляетъ, какъ четвертую родовую группу, античное государство съ Аристотелевскими подраздъленіями.

Пятой родовой группой является новое правовое государство, "сущность котораго состоить въ томъ, что оно охраняетъ и поддерживаетъ то развитіе всёхъ естественныхъ силъ, которое народомъ признано, какъ жизненная цёль отдёльныхъ личностей и совокупности ихъ". При этомъ правовомъ государствъ насчитывается шесть различныхъ подраздёленій.

Наконецъ, шестой родовой группой является деспотія.

# § 114.

### Критика молевскаго ученія.

Итакъ, теперь на первомъ планѣ Моль выставляетъ "патріархальное" государство, и это указываетъ, конечно, на похвальное стремленіе правильно отнестись къ историческому развитію; однако же приходится признать, что Моль здѣсь слишкомъ мало пользуется исторической критикой и вноситъ въ ученіе о государствѣ скорѣе ужъ поэтическое, чѣмъ историческое воззрѣніе. Вѣдь патріархальное состояніе соотвѣтствуетъ больше поэтической потребности человѣчества, жаждѣ идеала, чѣмъ безпристрастной исторической истинѣ. Если же первоначальное патріархальное состояніе людей, подобно "золотому вѣку человѣческой невинности", является скорѣе продуктомъ фантазіи, чѣмъ дѣйствительнымъ фактомъ,— въ такомъ случат въ наукт никакъ ужъ нельзя серьезно говорить о патріархальномъ "государствъ". И одно ужъ названіе это представляеть изъ себя contradictio in adiecto! Да, если и хотять во что бы то ни стало предположить патріархальное состояніе, существенный признакъ котораго Моль видить въ совмъстной жизни только "одного племени", то въдь все-таки это примитивное состояніе, эта доисторическая совмъстная жизнь многихъ, къ одному племени принадлежащихъ семействъ не имъетъ никакого характеризующаго государство признака. Слъдовательно, въ крайнемъ случав можно было бы говорить о патріархальномъ состояніи, но ни въ коемъ случав не о патріархальномъ государствъ! И перенесеніе заимствованной изъ воззрѣній римскаго права "отцовской власти" (patria potestas) въ это первобытное, доисторическое патріархальное состояніе является совершенно произвольнымъ. Въдь "отдовская власть" мыслима лишь въ одной семьъ; утверждать же относительно цълаго племени, что оно связано единою отцовскою властью, — это значить вносить идиллическую поэзію въ то доисторическое время. Поэты давно уже пріучили нашу фантазію къ подобнымъ картинамъ, -- но въ государственной наук в нътъ мъста для такого патріархальнаго государства, основаннаго на отцовской власти и охватывающаго одно лишь племя. О серьезномъ историческомъ указаніи на подобное государство не можетъ быть и ръчи.

За исключеніемъ этой первой родовой группы государствъ, настоящій образецъ которыхъ слёдуетъ искать не въ исторіи, но въ фантазіи поэтовъ всёхъ временъ,—всё остальныя изъ шести выставленныхъ Молемъ родовыхъ группъ государствъ съ ихъ подраздёленіями представляютъ изъ себя не что иное, какъ более или менье точное описаніе главныхъ государственныхъ формъ, фактически проявившихся въ исторіи.

Такъ, вторая родовая группа, теократія является не чёмъ инымъ, какъ изображеніемъ древняго еврейскаго царства; во второмъ же ея подраздѣленіи, въ "смѣшанной или дуалистической теократіи" Моль подразумѣваетъ дуализмъ первосвященническаго и царскаго достоинства, какъ это было въ извѣстное время въ Египтѣ, а также въ Іудеѣ.

За образцы третьей родовой группы, патримоніальныхъ государствъ, очевидно, взяты средневъковыя европейскія романо-германскія государства, "существеннъйшей задачей которыхъ является

поддержаніе и развитіе индивидуальнаго и общественнаго существованія"; словами этими Моль намекаеть на индивидуалистическое стремленіе къ свободѣ и на рѣзко выразившуюся сословность феодальныхъ государствъ.

Четвертой родовой группой, какъ уже упомянуто, служить просто классическое или античное государство съ Аристотелевскими подраздъленіями.

Въ пятой группъ выступаетъ достояніе новаго времени, "правовое государство"; здъсь Моль имъетъ въ виду современныя культурныя государства, въ которыхъ ръшающее значеніе должно быть не за произволомъ, но за правомъ и закономъ.

Затёмъ, какъ рёзкій контрасть къ такимъ государствамъ, Моль выставляетъ деспотію (шестая родовая группа). Нельзя лишь понять, почему деспотіи приходится ув'єнчивать эту государственную схему, которая, параллельно историческому развитію, должна бы обнаруживать тенденцію къ прогрессу.

# § 115.

# Ученіе Блунчли о государственныхъ формахъ.

У Блунчли гораздо рёшительнёе, чёмъ у Моля, обнаруживается историческое пониманіе ученія о государственныхъ формахъ. Собственно говоря, Блупчли въ ученіи этомъ ("Allgem. Staatsrecht" Band I, Buch IV, S. 378—454) даетъ намъ лишь большія рубрики, въ которыхъ онъ путемъ примёровъ (beispielsweise) изображаетъ отдёльныя историческія государственныя формы. Общая систематика образуетъ здёсь какъ бы общирныя рамки, гдё въ свободномъ соединеніи выставляются индивидуальныя формы государствъ, какъ таковыя, со всей ихъ спеціальной характеристикой.

Въ общей систематикъ этой Блунчли стремится еще удержать прежнее традиціонное ученіе о государственныхъ формахъ, а именно, здъсь онъ основывается, какъ уже упомянуто, на аристотелевской трехчленной классификаціи, присоединяя къ ней еще четвертую государственную форму (теократію). Слъдовательно, Блунчли выставляетъ четы ре основныя формы (Grundformen), которыя онъ, по примъру Аристотеля, находитъ "въ различномъ видъ", "въ какомъ представляется противоположность между правитель-

ствомъ и подвластными, преимущественно по качеству (а не по количеству) правящихъ лицъ" (Staatsr. S. 287). Вотъ какія четыре основныя формы выставляеть Блунчли: 1) идеократію (теократію), 2) демократію, 3) аристократію, 4) монархію. Если же вм'єсто различнаго "вида верховной государственной власти" принимать въ соображение различныя "права подвластныхъ", то получится, по мнънію Блунчли, три или, собственно говоря, четыре побочныхъ государственныхъ формы (Nebenformen des Staates), а именно: 1) несвободныя, 2) полусвободныя, 3) свободныя государственныя формы, причемъ эти последнія, въ зависимости отъ непосредственнаго или косвеннаго участія народа въ дёлахъ правленія, подраздёляются на—а) античныя республики и b) современныя представительныя государства. Выставивъ эту двойную классификацію государственныхъ формъ, какъ основныхъ и какъ побочныхъ, Блунчли переходить къ подробному изложенію первыхъ и заполняеть образованныя этой классификаціей рубрики. Второе же раздёленіе (на побочныя формы) не подвергается затёмъ дальнъйшему развитию и, очевидно, предназначается лишь для того, чтобы служить критеріемъ свободы или несвободы во входящихъ въ рамки этихъ "основныхъ формъ" государствахъ.

Въ предълахъ первой основной формы, идеократіи, которая "принадлежить преимущественно къ младенчеству рода человъческаго", Блунчли примърнымъ путемъ насчитываетъ: эвіопское государство въ Мероэ, египетское, индійское государство, "восточное владычество" ("orientalisches Herrscherthum"), а именно, —персидскую имперію, а также "магометанскіе султанаты и китайскую имперію", наконецъ, "замъчательнъйшее въ этой группъ древнее государство", —еврейскую теократію. "Слабые и отдъльные отголоски теократіи" Блунчли признаетъ въ римской имперіи при Калигулъ и Геліогабалъ и даже въ Швейцаріи при намъстникъ Гесслеръ (I S. 303). "Теократическую окраску" видить онъ и въ христіанскихъ средневъковыхъ государственныхъ формахъ, а именно, въ "духовныхъ княжествахъ" ("geistliche Fürstenthümer").

Во всѣхъ этихъ теократическихъ государствахъ обнаруживаются, по мнѣнію Блунчли, шесть слѣдующихъ "общихъ характерныхъ чертъ": 1) смѣшеніе религіи и права; "перспектива загробной жизни столь сильно господствуетъ надъ земной, что эта послѣдняя не можетъ свободно развиваться"; 2) "сверхчеловѣческое величіе авторитета"; 3) "несовершенное развитіе человѣческихъ орга-

новъ выраженія воли государственной, какъ въ законодательствѣ, такъ и въ управленіи"; 4) "чрезвычайная сила духовнаго сословія"; 5) "жестокость уголовныхъ законовъ", и 6) "вліяніе духовенства на воспитаніе юношества".

### § 116.

# Критика ученія Блунчли.

Что касается этой первой выставленной Влунчли "основной формы", то съ перваго же взгляда становится яснымъ, что въ предълахъ ея собраны самые разнородные виды государствъ: полумиенческое эеіопское государство въ Мероэ и магометанскій калифатъ, Персидское и Іудейское царства, Китайская и Римская Имперіи, и, наконецъ,—чтобы смъсь эта была еще интереснъе,—намъстничество Гесслера въ Швейцаріи! Чего же, спрашивается, можно достигнуть подобной систематикой? Тутъ самыя разнородныя государства словно приведены къ общему знаменателю; но развъ это приблизитъ насъ къ лучшему пониманію ихъ существа? Что пользы въ томъ, что передъ нами въ одинъ рядъ выстроены Мероэ, Китай, Персія, Іудея и Римская Имперія временъ Геліогабала и Калигулы? Да развъ такимъ пріемомъ облегчается проникновеніе въ сущность данныхъ государствъ?

Что же касается въ частности до примъровъ о Калигулъ, Геліогабалъ и Гесслеръ, то туть ошибка Влунчли особенно велика. Случается, что тоть или другой властелинъ составляеть себъ преувеличенное, до безумія доходящее представленіе о своемъ достоинствъ; но неужели же вслъдствіе этого одно государство должно сдълаться теократіей или хотя бы получить теократическую окраску? Подобное преходящее несчастье можеть обрушиться на любое государство, — на монархію такъ же, какъ и на деспотію. Становится ли отъ этого монархія теократіей? пріобрътаеть ли отъ этого деспотія теократическую окраску?

Что же далье, спрашивается, должны означать эти "общія характерныя черты", которыя Блунчли предлагаеть намь, какъ результать своихъ изследованій о теократіяхъ? Разсмотримь ихъ нъсколько поближе.

"Перспектива загробной жизни столь сильно господствуеть надъ земной, что эта последняя не можеть свободно развиваться". Эта по виду глубокомысленная философская фраза во-первыхъ ничего ровно не выражаетъ, и во-вторыхъ то, что приблизительно намъренъ былъ въ ней авторъ высказать, не примънимо къ упомянутымъ государствамъ. Въдь прежде всего нътъ никакого ровно смысла говорить о государствъ, что въ немъ "перспектива загробной жизни господствуетъ надъ земной . Государство -- не человъкъ, не личность и не можетъ поэтому имъть ни взгляда на жизнь, ни тъмъ болъе "перспективы загробной жизни". Итакъ, лишь люди, а не государство, могутъ имъть подобный взглядъ или перспективу. Теперь же невозможно и никогда не бывало этого, чтобы всё люди въ государстве имёли одинъ и тотъ же взглядъ на жизнь или одну и ту же "перспективу загробной жизни". Этотъ взглядъ и перспектива всегда и во всякомъ государствъ различны въ разныхъ общественныхъклассахъ и даже внутри этихъ послёднихъ у отдёльныхъ индивидовъ, въ зависимости отъ степени образованія и просв'ященія этихъ классовъ и отдівльныхъ лицъ. Что же въ такомъ случав должно имъть решающее значение въ теократическомъ характеръ государства, — взглядъ большинства или меньшинства? Блунчли намъ этого не говоритъ, следовательно, надо полагать, взглядъ большинства. Существуеть еще и теперь въ Европъ много "современныхъ" государствъ, въ которыхъ у большинства гражданъ взглядъ на жизнь и "перспектива загробной жизни совершенно таковы же, какіе могли быть и въ тъхъ "теократическихъ" государствахъ, —однако же Блунчли ихъ уже не причисляеть къ теократіямъ. Что же касается до правящаго меньшинства, то оно, даже въ древнихъ теократіяхъ, эту "господствующую надъ земною жизнью перспективу загробной жизни" больше пропов'ядывало толив, чемъ само въ нее вврило. Это "просвъщенное" меньшинство даже въ самыхъ мрачныхъ теократіяхъ не допускаетъ, чтобы такая "перспектива загробной жизни" отравляла ему свободу дъйствій. Но какую же общность "перспективы загробной жизни" можно указать среди такихъ государствъ, какъ Мероэ, Персія, Китай, Палестина, Римъ и Швейцарія временъ Гесслера? Конечно, не большую, чемъ между Греціей, Англіей, Америкой и Австраліей! Слёдовательно, какъ мы видимъ, эта "общая характерная черта" весьма эластична; да если бы она вообще чтонибудь и означала, то во всякомъ случав то, что Блунчли хочетъ ею выразить, совершенно невърно.

Второй характерной чертой должно служить "сверхчеловъческое величіе авторитета". Такъ какъ здёсь нельзя и думать о д в й с т в ительномъ сверхъестественномъ величіи авторитета, то подъ даннымъ выраженіемъ слёдуеть подразумёвать лишь предметь в в ры. И воть, возникаетъ вопросъ: кто же долженъ върить въ этотъ авторитетъ, какъ сверхчеловъческій, для того, чтобы государство носило въ себъ признакъ теократіи? — властвующее ли меньшинство или подвластное большинство? Что касается до меньшинства, то опыть и исторія учать насъ, да это лежитъ и въ природъ вещей, что оно всегда меньше всего върнтъ въ "сверхчеловъческое" значение (своего же) авторитета. Это властвующее меньшинство не идетъ дальше того или другого способа распространенія своего авторитета передъ массами, а эти последнія, по глупости своей, верять въ особенное его значеніе. Но подобнаго рода факты можно наблюдать не только въ упомянутыхъ теократіяхъ: въ сверхчеловъческое величіе Наполеона І, конечно, върило все сельское население Франціи, да и теперь еще въ нъкоторыхъ странахъ народъ принисываетъ своимъ государямъ такое свойство; слъдовательно, это величіе авторитета не является ислючительной "общей характерной чертой" теократій.

"Несовершенное развитіе человъческихъ органовъвыраженія воли государственной, какъ въ законодательствь, такъ и въ управленіи", эта третья "общая характерная черта", есть признакъ отрицательный и, какъ таковой, не можетъ быть отнесенъ исключительно къ теократіямъ. Подобное несовершенство можно указать и во многихъ другихъ государствахъ, которыя однако вовсе не являются теократіями. Да, спрашивается, можно ли вообще хоть гдъ-нибудь найти эти "человъческіе органы выраженія воли государственной" уже "совершенно развившимися"?

Также и четвертая "характерная черта", "чрезвычайная сила духовнаго сословія", встрьчается не только въ Мероэ, Китав и всвхъ другихъ теократіяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ весьма многихъ современныхъ европейскихъ государствахъ, которыя однако ни въ коемъ случав не являются теократіями. Да, признакъ этотъ мы находимъ по временамъ въ такихъ образцовыхъ конституціонныхъ государствахъ, какъ Бельгія, и достаточно лишь небольшой перемѣны министерства, чтобы утвердить такую "чрезвычайную силу духовенства" въ первомъ, лучшемъ конституціонномъ государствѣ, и даже въ первой, лучшей республикѣ. Совершенно непонятна слѣдующая фраза, которую Блунчли присоединяетъ къ характеристикъ

теократическихъ государствъ (Priesterstaaten): "такъ какъ во всякомъ духовенствъ есть что-то женское (etwas Weibliches), то въ теократическомъ государствъ женскія свойства преобладають надъмужескими". Но прежде всего спрашивается, какъ это Блунчли усматриваетъ "во всякомъ духовенствъ что-то женское"? Ужъ не целибатомъ ли католическаго духовенства можетъ быть оправдано данное замъчаніе? а также—не воинственнымъ ли духомъ древнихъ и средневъковыхъ священнослужителей? Или, быть можетъ, Блунчли при этомъ имълъ въ виду свое же, въ другомъ мъстъ вставленное заявленіе, что "церковь—женщина, а государство—мужчина" ("die Kirche das Weib und der Staat der Mann sei")? Во всякомъ случаъ это выраженіе о "чемъ-то женскомъ въ духовенствъ" принадлежитъ къ тъмъ, неимъющимъ никакого смысла фразамъ, которыя мы очень часто встръчаемъ у "знаменитыхъ" государствовъдовъ новаго и новъйшаго времени.

Теперь же, перейдя къ пятой, выставленной Блунчли "общей характерной чертъ" теократій, къ "жестокости уголовныхъ законовъ и суровости наказаній", мы видимъ: во-первыхъ, такой признакъ уже едва ли совмъстимъ съ "женственностью духовенства", а вовторыхъ, стоитъ намъ указать лишь на европейское средневъковье, чтобы обнаружить эту "общую характерную черту" теократій и въ нетеократическихъ государствахъ.

Шестой же и послъдней "характерной чертой" теократій является вліяніе духовенства на "все воспитаніе" юношества и народа. Еслибы это, дъйствительно, было признакомъ теократій, тогда, конечно, намъ пришлось бы наряду съ перечисленными Блунчли теократіями, наряду съ "Мероэ, Китаемъ, Палестиной" поставить и нъкоторыя современныя европейскія государства.

Послѣтакого перечисленія теократій и ихъ общихъ "характерныхъ чертъ", Блунчли подходитъ ко второй "основной формѣ", къ демо-кратическимъ государствамъ, подраздѣляя ихъ на древнія и новыя демократіи. Назвавъ античную демократію непосредственной (unmittelbar), а современную—косвенной (mittelbar), онъ даетъ намъ слѣдующія ближайшія разъясненія. "Древнія демократіи", говорить онъ (I. S. 307), "въ политически равномъ господствѣ в с ѣ х ъ (Herrschaft Aller) искали в с е о б щ е й свободы (Freiheit Aller)". Но правильно ли это? Существовали ли, въ дѣйствительности, когда-нибудь такія идеальныя демократіи, которыя вполнѣ были проникнуты "всеобщей свободой" и поэтому требовали "господства всѣхъ"? Блунчли

забываеть сдёлать здёсь оговорку — "за исключеніемъ рабовъ", а также, пожалуй, еще и слёдующую: "за исключеніемъ аристократовъ". Вёдь фитичные демократы въ концё концовъ являлись лишь людьми— совершенно такъ же, какъ и современные; а въ человёческой природѣ заложена забота о своей собственной свободѣ и собственномъ властвованіи. Этотъ индивидуальный эгоизмъ, по требованіямъ цёлесообразности, въ го с у д а р с т в ѣ, для пріобрётенія извѣстной силы, долженъ преобразоваться въ групповой, т. е. въ кастовый, сословный, классовой эгоизмъ и т. под. Но, какъ человѣкъ со своимъ эгоизмомъ всегда и всюду остается однимъ и тёмъ же, такъ и сущность различныхъ естественныхъ составныхъ частей государства, различныхъ человѣческихъ группъ въ государствѣ и эгоизмъ ихъ остаются всегда одними и тѣми же. И въ античномъ и въ современномъ мірѣ демократы такъ же охотно готовы властвовать, какъ и аристократы; и въ древнюю и въ современную эпоху во всякомъ государствѣ были подвастные, и всегда они будутъ существовать, а "всеобщая свобода", равно какъ и "господство всёхъ", является утопіей анархистовъ. )

равно какъ и "господство всъхъ", является утопіей анархистовъ. Мы видъли, въ какомъ прекрасномъ свътъ Блунчли представляетъ существо античной демократіи. И это очень странно, такъ какъ самъ же онъ все-таки правильно изображаетъ эту демократію въ историческомъ ея проявленіи. Вотъ что говорить онъ, напр., относительно авинской демократіи: "Почти всъ важнъйшія государственныя дъла обсуждались въ народномъ собраніи, которое часто, чуть ли не еженедъльно, составлялось открыто на площади; и это становится понятнымъ, если только принять въ соображеніе, что обы денны я за нятія и работы исполнялись преимущественно многочисленнымъ контигентомъ рабовъ, а не свободными гражданами". Это уже нъчто совсъмъ иное, чъмъ только-что сказанное Блунчли объ "античной" демократіи, будто она въ "господствъ всъхъ" искала "всеобщей свободы". Итакъ, здъсь въ народномъ собраніи волись дебаты о государственныхъ дълахъ, въ то время какъ дома "обыденныя занятія и работы" возложены были на "многочисленныхъ рабовъ",—но въдь это отлично могло бы подойти и не къ "античнымъ" демократамъ; да и аристократы всегда и вездъ охотно признавали подобный порядокъ.

Трудно понять, какъ при такомъ положеніи дёла можно говорить, что въ непосредственной демократіи не существуетъ благодітельнаго "дуализма другихъ государственныхъ формъ", что здёсь "нітъ правящихъ и подвластныхъ" (І. S. 316). Этотъ "благодітельный

дуализмъ" ("wohlthätige Zweiheit"), составляющій самую существенную черту государственной жизни, никогда еще не отсутствоваль и не будеть отсутствовать ни въ одномъ государствъ; правда, весьма разнообразны тъ формы, въ которыхъ онъ проявляется,--отъ грубъйшихъ до весьма утонченныхъ, отъ самыхъ отчетливыхъ до весьма скрытыхъ. Дуализмъ этотъ не отсутствовалъ еще ни въ одной демократіи и будеть онъ даже въ самой передовой республикъ. Впрочемъ, относительно современныхъ демократій истина эта ясно вырисовывается уже изъ того описанія, которое Блунчли самъ даетъ намъ, выводя передъ нами различныя европейскія и американскія новъйшія республики. Такъ самъ же онъ признаеть, что даже такіе "типичнъйшіе республиканцы, какъ Вашингтонъ, когда дъло шло о замъщении должностей, всегда высоко ставили свойства джентльмена (die Eigenschaften eines Gentleman) и такимъ образомъ фактически обращали вниманіе на природные аристократическіе элементы современнаго міра" (S. 321). Не лишено смысла также и слъдующее выражение Блунчли: "отличительная черта представительной демократіи заключается въ томъ, что властвованіе государственное объявляется собственнымъ правомъ большинства, осуществленіе же этого властвованія ввъряется меньшинству" (S. 329). Иными словами, такъ: и въ этихъ современныхъ демократіяхъ мы встрвчаемся съ "благодвтельнымъ дуализмомъ" правящихъ и подвластныхъ.

Въ рубрикъ "третьей основной формы", аристократіи, Блунчливыводитъ намъ два историческихъ подраздъленія: греческу ю (Спарта) и римскую аристократію; послёднюю изъ нихъ онъ правильно характеризуеть, какъ "далекую отъ той неподвижности (Starrheit) сословныхъ контрастовъ, какую мы встречаемъ въ Спарте (S. 338). "Существовавшіе въ римскомъ народъ контрасты", продолжаетъ онъ, "не стояли въ неподвижномъ, взаимно обезсиливающемъ положеніи другь противъ друга, но именно вслідствіе своихъ столкновеній и взаимодъйствій вызываливысшее развитіе политической жизни". Это являлось слёдствіемъ того обстоятельства, "что римскіе патриціи не выводили, какъ спартіаты, своего происхожденія изъ одного народнаго племени (Volksstamm), но, какъ англійская знать состоить изъ саксонской и норманской крови, такъ и они были латинскаго и сабинскаго, а отчасти и этрусскаго происхожденія". Въ заключеніе же Блунчли не можеть не выказать оригинальнымъ образомъ своего преклоненія

передъ этой римской аристократіей, называя ее "величайшей и славнъйшей народной аристократіей" (Volksari stokratie). Блунчли любить изъ двухъ противоръчащихъ другъ другу понятій составить одно слово, какъ бы желая этимъ выразить что-то поистинъ глубокомысленное. Въ этомъ смыслъ только что упомянутая "Volksaristokratie" ("народная аристократія") напоминаетъ о его же "Volksperson" ("народной личности"), про которую мы говорили выше.

Перечисленію государствъ, входящихъ въ рубрику четвертой "основной формы" (монархіи), Блунчли предпосылаетъ замъчаніе, что монархій, какъ по идев, такъ и по формв своего существованія, бывають весьма различны, такъ что трудно точно установить "главные типы" ихъ. Разсматривая историческое развитіе монархіи, Блунчли выставляеть въ началѣ этой эволюціи деспотію, являющуюся "варварской формой монархіи" (S. 356). "Одной изъ древнъйшихъ формъ" монархіи фигурируеть у него "родовое королевство (Geschlechtskönigthum) или патріархія". Этимъ онъ однако обозначаеть гораздо болъе реальное явленіе, чъмъ Моль (см. выше § 104); въдь, по мнѣнію Блунчли, съ патріархіей мы встръчаемся тамъ, гдъ "король, какъ предводитель изъ знатнъйшаго рода, почитается старъйшиной и отцомъ племени. Въ Vizpati индійскихъ племенъ, какъ и въ Kuning'ъ немецкихъ народностей, заметно это дътски наивное возэръніе". Итакъ, у Блунчли понятіе патріархіи подходить къ реальнымъ явленіямъ, между тёмъ какъ у Моля опа есть фикція. Отъ патріархіи онъ переходить къ "патримоніальному княжеству (Fürstenthum), встръчавшемуся преимущественно въ средніе въка, — то въ формь леннаго государства (Lehenstaat), то въ форм'в простого господства надъ страной (dominium terrae)" (S. 357). Менъе уже правдоподобны слъдующія двъ выставленныя Блунчли монархическія формы — "военное княжество" ("Kriegsfürstenthum") и "судебное владычество" ("Gerichtsherrschaft"); въдь никогда, конечно, не существовало такихъ монархій, въ которыхъ государь ограничивался бы исключительно войною или однимъ лишь судомъ, хотя титулъ государя въ различныхъ монархіяхъ заимствовался то отъ одной, то отъ другой изъ несомивнныхъ его властей. Перейдя къ дальнъйшимъ монархическимъ модификаціямъ, Влунчли упоминаетъ объ "абсолютной и ограниченной монархіи"; затъмъ еще говоритъ о "различныхъ типахъ цивилизованной монархіи", а именно-о королевствъ и имперіи (Königthum und Kaiserthum). Къ названіямъ

этимъ онъ присоединяетъ весьма характерное для своего пристрастія къ пустымъ фразамъ замѣчаніе: "идея королевства принадлежитъ народу, идея же имперіи — человѣчеству. Королевство есть высшее правительственное установленіе народнаго, отдѣльнаго государства (des Volksstaates, des Einzelstaates); имперія же — вѣнецъ міровой державы (das Kaiserthum ist die Krone des Weltreiches)" (!).

Характерно для состоянія государствовъдънія въ Германіи, что здъсь такія безсмысленныя фразы въ продолженіе десятильтій торжественно признавались высшимъ расцвътомъ государственной науки.

#### § 117.

# "Правовое государство".

До самаго послѣдняго времени общее государственное право является не наукой, а только теоретической политикой, т. е. системой тенденціозныхъ конструкцій. Обнаруживается это достаточно исно изътого обстоятельства, что всякій государствовѣдъ свои изслѣдованія о государственныхъ формахъ увѣнчиваетъ построеніемъ такого государства, которое онъ считаетъ современнымъ; затѣмъ, утверждая, что это "вытекаетъ изъ существа современнаго государства", предъявляютъ къ нему тѣ или другія требованія и выставляютъ для него извѣстныя "научно обоснованныя" руководящія начала. Этотъ совершенно ненаучный пріемъ зиждется на самообманѣ. Здѣсь приходится видѣть не что иное, какъ нѣкоторое объективированіе субъективныхъ стремленій.

У Моля государственно-правовое изслёдованіе достигаеть высшей своей точки въ построеніи "правового государства" ("Rechtsstaat"); при этомъ онъ даетъ рядъ разсужденій относительно того, чёмъ должно быть правовое государство. Онъ выставляетъ это правовое государство, какъ продуктъ современнаго направленія. "За христіанскимъ средневѣковымъ міровоззрѣніемъ", говоритъ Моль, "послѣдовало теперь (въ новое время) особенное умственное и нравственное развитіе образованныхъ среднихъ сословій всѣхъ европейскихъ народовъ". "На мѣсто мечтательнаго средневѣкового ученія объ общей христіанской міровой имперіи съ ея двумя Богомъ установленными главами выступаютъ вполнѣ раціона-

листическія и критическія изслідованія относительно основъ государства и цілей его, относительно существа правъ властвующихъ и обязанностей подвластныхъ, относительно свойствъ формъ правленія". "Неоспоримъ фактъ обширнаго развитія того міровоззрінія, которое основывается больше на критическомъ разумініи, чімъ на авторитеті, больше на нравственномъ законі (Sittengesetz), чімъ на религіозномъ вірованіи. Жизнепониманіе (Lebensauffassung) это произвело теперь въ государственной наукі теорію современнаго правового государства; широчайшее распространеніе и многостороннійшее развитіе пріобрітаеть она въ особенной формі конституціоннаго государства или представительной демократіи".

Эта Молевская конструкція, "правовое государство", съ сороковыхъ до девяностыхъ годовъ XIX стол. господствовала въ нъмецкой политической литературъ и даже сдълалась лозунгомъ злободневной политики. И вотъ, то внушали себъ, что современное государство является "правовымъ", то предъявляли къ нему всевозможныя требованія, чтобы оно было таковымъ. Выраженіе— "правовое государство" ("Rechtsstaat") такъ удачно было выбрано, такъ подкупающе оно звучало, что всё корифеи нёмецкой государственной науки приняли его. Шталь, провозгласившій нікогда государство "нравственной державой" ("Sittliches Reich"), скоро попалъ въ новое теченіе. "Въ существъ государства", полагаеть онъ, "заложены оба начала: владычество права, отсюда — правовое государство, и владычество нравственное". "Государство должно быть правовымъ; это — лозунгъ и даже стимулъ развитія (Entwicklungstrieb) новъйшаго времени", говоритъ Шталь. Государство "должно" быть правовымъ! но оно не является такимъ, и это между прочимъ указывается въ обширной монографіи Бера (Bähr), посвященной данному предмету. Беръ полагаетъ, что абсолютизмъ "представляетъ изъ себя переходный пунктъ въ превращении патримоніальнаго государства въ правовое". Написавъ (1864 г.) эти строки, онъ справедливо, повидимому, признаетъ, что превращение это пока еще находится въ "переходномъ состояніи". Это вытекаеть изъ его заявленія, что "Пруссія по современнымъ своимъ установленіямъ далека еще отъ положенія правового государства". А съ техъ поръ, какъ известно, Пруссія еще дальше отклонилась отъ этой идеальной цёли. Австрію Беръ считаетъ (1864 г.) "еще болъе далекой" отъ такого идеала. Франція тогда была наполеоновской имперіей; и она также, конечно, вовсе не являлась правовымъ государствомъ. Однимъ словомъ у Бера

правовое государство является государствомъ будущаго (Zukunftsstaat), и, какъ таковое, оно, конечно, не можетъ имъть никакихъ основательныхъ притязаній на реальность.

Весьма простую формулу признанія правового государства выставиль Лоренць ф.-Штейнь. По его мнінію, это—такое государство, которое имветь "конституціонное административное право" ("verfassungsmässiges Verwaltungsrecht"), т. е. это—государство, гдв управленіе ведется согласно духу конституціи.

"Органическіе порядки и постановленія", говорить онь, "удерживающіе исполнительную власть въ подчиненіи законодательной или устанавливающіе гарантію господства закона надъ указомъ (Verordnung)... и составляють то, что мы называемъ правовымъ государствомъ (Rechtsstaat), терминомъ новымъ, но употребляемымъ въ старомъ смыслѣ свободнаго государственнаго согражданства (Staatsbürgerthum)". Однако этотъ критерій не можетъ облегчить намъ вопроса о томъ, какое государство является правовымъ. Вѣдь вѣчно царитъ между партіями споръ именно о томъ, ведется ли управленіе въ духѣ конституціи. Оппозиціонныя партіи постоянно оспариваютъ это, въ то время какъ стоящіе у кормила правленія всегда защищаютъ.

Гнейстъ полагаеть, что выражениемъ "правовое государство" желали указать на то основное теченіе въ государственной жизни, которое требуетъ извъстныхъ "гарантій правомърности и отъ правительственныхъ распоряженій"; однако онъ соглашается съ тъмъ, что общее государственное право "не достигло еще точнаго установленія этого понятія" (Gneist — "Rechtsstaat" 1879, S. 25). Но самъ же Гнейстъ во введеніи административныхъ судовъ (Verwaltungsgerichtsbarkeit) въ Пруссіи видить утвержденіе "нѣмецкаго правового государства". Выходя изъ-подъ пера члена прусскаго верховнаго административнаго трибунала (Ober-Verwaltungsgerichtshof), увърение это не должно удивлять насъ, — на научное же значеніе оно не можеть имъть никакихъ притязаній. Южно-германскіе публицисты называютъ Пруссію дворянскимъ государствомъ (Junkerstaat), а тайный совътникъ Гнейстъ въ патріотическомъ порывъ позволиль себъ смъло утверждать, что она ... "правовое государство". (См. статью "Der Rechtsstaat" въ моихъ Sociologische Essays 1898).

# § 118.

### Конституціонная монархія.

Какъ для Моля и его послъдователей "правовое государство", такъ для Блунчли "конституціонная" монархія явилась идеаломъ и въ то же время апріорнымъ понятіемъ, изъ "существа" котораго онъ выводитъ всъ тъ требованія, которыя, согласно своей точкъ зрънія, хочеть предъявить къ государству.

Зародышъ этой конституціонной монархіи, по примѣру Монтескьё, онъ находить "въ лѣсахъ германской старины". Блунчли согласенъ съ тѣмъ взглядомъ, что "первый опытъ созданія такихъ формъ правленія, которыя мы теперь называемъ конституціонными, сдѣланъ былъ въ государствахъ, основанныхъ на римской территоріи германскими князьями, когда впервые римскія государственныя иден соединились съ германскими правами" (Staatsrecht I, S. 400).

Однако "эта государственная форма должна была развиться с и е р в а въ Англіи", послѣ чего французская революція "сдѣлала в т о р о й всемірно - историческій опыть введенія конституціонной монархіи" 1). Но Блунчли упускаеть изъ виду, что между тѣмъ "зародышемъ, который можетъ быть найденъ въ германскихъ лѣсахъ", и этимъ "плодомъ новаго времени" лежитъ болѣе, чѣмъ тысячелѣтнее историческое развитіе, безъ котораго "плодъ" этотъ никогда не созрѣлъ бы. Вѣдь при виимательномъ разсмотрѣніи исторіи овропейскихъ государствъ въ эпохи средневѣковья и новаго времени мы вездѣ почти находимъ медленно развивающіяся конституціонныя установленія; повсюду почти мы видимъ то зачатки парламентаризма, то уже высоко развившіяся парламентарныя установленія (Англія).

Не следуеть упускать изъвиду те принципы конституціонализма, которые, хотя и въ узкомъ круге, но все-таки обнаруживаются въ рейхстагахъ франкской и потомъ германской имперіи во время господства Каролинговъ, франкскихъ королей, и до 17-го столетія.

<sup>1)</sup> Это слишкомъ смѣлое заявленіе, такъ какъ французская революція стремилась упичтожить «монархію», въ употребительномъ смыслѣ этого слова, во всякой ея формъ; а Блунчли вѣдь отличаетъ республику отъ монархів.

Англійскому парламенту въ сущности не уступають и рейхстаги Арагоніи и Кастиліи и позднѣйшіе испанскіе кортесы, въ которыхъ даже города нашли себѣ представительство.

Что касается представительнаго государственнаго устройства, то Блунчли выводить постепенное его развитие въ теченіе всъхъ среднихъ въковъ; конституціонализмъ же напротивъ онъ разсматриваетъ особо, какъ произведение Англіи и французской революціи. Неправильность такого обособленія представительнаго государственнаго устройства (Repräsentativverfassung) отъ конституціонализма станеть очевидною, если мы выяснимъ себъ понятіе существа конституціонализма. Въ чемъ же оно заключается? Въ наличности спеціальной грамоты, которую именують конституціей? въ "отделеніи суда отъ управленія" или въ тому подобныхъ стереотипныхъ уже законодательныхъ деклараціяхъ? Нётъ, это побочныя обстоятельства, либо неимъющія здъсь ровно никакого значенія, либо лишь самое незначительное. Существо же конституціонализма заключается въ совершенно иномъ. А именно, вездѣ, гдѣ какая-нибудь составная часть государства, сословіе либо классь, добившись господства или участія въ государственномъ властвованіи, получаетъ обезпеченіе, письменное утвержденіе и гарантію своихъ правъ и вольностей (Freiheiten), — тамъ мы въ правъ говорить о конституціи; и, гдъ согласно съ ней ведется управленіе, тамъ правильно трактовать о конституціонализмъ.

Изъ этого существа конституціонализма слідуеть, что онъ нигдів и никогда не можеть быть безъ представительства, безъ парламентаризма. Въ самомъ ділів, не можеть же какое-пибудь народное сословіе или классъ осуществлять свое участіе во властвованіи и правленіи иначе, чімъ при помощи извістнаго собранія, рейхстага или парламента. Это ясно. Слідовательно, гдів есть конституція, гдів господствуеть конституціонализмъ, тамъ существуеть и представительство; а равно и наобороть, конституцію и конституціонализмъ мы должны предполагать повсюду, гдів парламенть или рейхстагь

принимаеть участіе въ правленіи.

Для с ущества конституціонализма не важно, кто завоевываетъ себѣ участіе во властвованіи и правленіи и добивается письменнаго утвержденія этого участія и гарантіи своихъ правъ и вольностей; не важно, будетъ ли это весь народъ, будетъ ли это многочисленный средній классъ (Mittelklasse), будетъ ли это болѣе или менѣе обширное "сословіе" "благородныхъ" или "высокородныхъ". Въ корнѣ своемъ

положеніе вещей остается однимъ и тёмъ же, принимають ли участіе въ этой конституціонной жизни всё или только нёкоторыя составныя части государства. Здёсь можно, — и это правильно, — усматривать развиті е конституціоннаго режима; с у щ е с твовані е же этого послёдняго слёдуеть признать не только въ англійскомъ парламенть и современныхъ французскихъ палатахъ, но также и въ "рейхстагахъ и ландтагахъ" Европы среднихъ и дальнёйшихъ вёковъ.

Развитіе политическаго института всегда обнаруживаеть извъстную непрерывность. Это въ полной мъръ проявляется и въ конституціонализмъ. Однако вмъсто того, чтобы изъ всего этого историческаго развитія выяснить постепенный рость конституціонализма, Влунчли въ главъ о "монархическомъ принципъ и понятіи конституціонной монархіи" (Staatsrecht B. I, Cap. 22) даетъ намъ множество признаковъ, которые подходять отчасти ко всякой монархіи, отчасти ко всяк ом у конституціонному государству, а слъдовательно и къ республикамъ.

"Конституціонная монархія хочеть быть истинной (will eine wahre sein), а не мнимой монархіей (keine Scheinmonarchie)", говорить Влунчли. Неужели же неконституціонная монархія, когдалибо хотьла быть не истинной? Желала ли монархія Людовика XIV быть мнимой? И вообще странно выставлять вполнь произвольно приписанный "конституціонной монархіи" волевой моменть, какъпризнакь ев. То, чего хочеть конституціонная монархія, — и не только объекть, но и субъекть этого желанія, — представляется чёмь - то настолько неяснымь и неопредъленнымь, настолько измёнчивымь въ различныхъ конституціонныхъ монархіяхъ, что ни въ коемъ случав нельзя выставлять это совершенно туманное нёчто, какъпризнак е (метктаl) конституціонной монархіи. Правильнёе уже, когда Блунчли усматриваетъ существо "монархіи" въ "персонификаціи государственнаго величія и власти государственной въ одномъ индивидь", хотя это является скорье картиннымъ изображеніемъ, чёмъ точнымъ опредъленіемъ понятія. Дальнёйшее же положеніе, что монархъ долженъ быть "государственной личностью (Staatsperson) въ высокомъ смысль этого слова", является опять однимъ изъ тёхъ излюбленныхъ Блунчли выраженій, которыя мы уже охарактеризовали выше. Пользуясь этимъ произвольнымъ опредъленіемъ понятія "монархіи", Блунчли вполнё раціоналистическимъ способомъ выводить отсюда необходимые ея аттрибуты. "Въ томъ опредёленіи понятія", говорить онъ (S. 440), "нужно

различать двъ стороны, и объ онъ должны быть налицо, когда дъло идетъ о монархіи", — и тутъ выступаютъ почерпнутые изъ историческаго и политическаго опыта "аттрибуты" монарха, а затъмъ конституціонныя его ограниченія; все это однако такъ представлено, какъ будто они неизбъжно вытекають изъ предначертаннаго опредъленія понятія. Следовательно, Блунчли поступаеть туть совершенно такъ же, какъ Моль и всъ идеологи: изъ предпосланнаго произвольнаго определенія понятія конструируєть опъ свою "конституціонную монархію" и вкладываеть въ нее все то, что съ его точки зрвнія является желательнымъ. Однимъ словомъ, — какъ "правовое государство" Моля, яко бы съ логической последовательностью вытекающее изъ "понятія", на самомъ же дълъ выражаеть лишь точку зрѣнія автора, — въ такомъ же точно положеніи находится и "конституціонная монархія" Блунчли. Какъ будто объективно выведенная изъ историческихъ предпосылокъ и изъ "определенія понятія", она является въ сущности не чемъ инымъ, какъ политической программой автора.



# § 119.

# Субъективныя построенія государства.

Теперь умъстно обратить здъсь вниманіе на тотъ особенный мыслительный процессъ, путемъ котораго различные представители доктринерскаго ученія о государствъ, исходя изъ апріорнаго принципа или понятія, съ помощью логическихъ выводовъ приходятъ всегда туда именію, гдъ они должны находиться уже по своему партійному положенію.

Такъ напр. революціонно настроенный Руссо, яко бы изъ своего Contrat social, путемъ логическихъ заключеній приходить къ той революціонной точкѣ зрѣнія, на которой онъ стоялъ уже въ силу своего соціальнаго положенія и образа мыслей. Большинство позднѣйшихъ представителей естественнаго права, исходя изъ принципа человѣческой "свободы", приходятъ къ требованію всесторонняго развитія человѣческихъ свойствъ, и, такимъ образомъ, достигаютъ той точки зрѣнія, на которой они находятся уже по своему соціальному и политическому партійному положенію. И Моль, также при помощи логическихъ выводовъ, исходя изъ своего апріорнаго принципа: "всякій

человѣкъ имѣетъ свою собственную жизненную цѣль" ("Encyclopädie der Staatswissenschaften", S. 6), приходитъ къ понятію современнаго "правового государства", къ точкѣ зрѣнія, на которой онъ, несомнѣнно, стоялъ еще до этихъ выводовъ.

Блунчли отъ своихъ апріорныхъ положеній: "конституціонная монархія хочеть быть не мнимой монархіей" и "монархъ есть государственная личность въ высокомъ смыслѣ этого слова", — приходить къ теоретическому установленію той формы государства (конституціонной монархіи), приверженцемъ которой онъ былъ еще прежде, чѣмъ достигь этого глубокомысленнаго философскаго ея обоснованія.

Причина даннаго явленія лежить въ томъ безсознательномъ мыслительномъ процессь, силою котораго ученые еще заранье становятся на такую апріорную исходную точку, отъ которой они путемъ логическихъ операцій приходять къ оправданію своего собственнаго партійнаго положенія.

Не логические выводы, производимые Молемъ передъ нашими глазами, привели его къ теоріи правового государства; н'втъ, само правовое государство, приверженцемъ котораго былъ Моль, завлекло его незамътно къ указанному апріорному основному положенію. Предположимъ, что Моль стоитъ на иной политической точкъ зрънія; пусть онъ, напр., не будетъ приверженцемъ правового государства и современнаго конституціонализма, пусть онъ будетъ адептомъ "патримоніальнаго", среднев вковаго государства. И если бы такой, скажемъ, "реакціонеръ" Моль сталъ разсуждать о государствъ, то онъ безъ сомнънія избраль бы для исходной точки своихъ логическихъ выводовъ совершенно иной апріорный принципъ; логически оперируя надъ этимъ принципомъ, опъ, вмёсто того чтобы придти къ современному правовому государству, достигъ бы теоріи средневъковаго патримоніальнаго государства. И вотъ тогда, вмъсто апріорнаго принципа Моля - либерала, что "всякій человъкъ имъетъ свою собственную жизненную цъль", — онъ едёлаль бы, пожалуй, отправнымъ пунктомъ своихъ выводовъ нъсколько видоизм вненное положение, а именно: "каждый челов вкъ долженъ существовать не ради своихъ лишь цёлей, но долженъ имъть назначение служить также цълямъ своего ближняго, цълямъ общимъ 1)". И, какъ теперь приверженный идев конституціонализма

<sup>1)</sup> И дъйствительно, у другого государствовъда, у Гольцендор фа, мы встръчаемъ слъдующее положение: «ни индивидъ, ни государственная

Моль вывель изъ своей апріорной исходной точки цілую теорію правового государства, такъ Моль - реакціонеръ при помощи логическихъ дедукцій построилъ бы на своемъ нісколько модифицированномъ основномъ положеніи теорію среднев вковаго патримоніальнаго государства. Исходя изъ своей отправной точки зрвнія, онъ съ виду научно сталъ бы доказывать, что крестьянинъ долженъ работать, дабы дворянинъ свободно и не обременяя себя матеріальными заботами могь предаваться высшимъ эстетическимъ интересамъ; что торгово-промышленный классъ не долженъ существовать ради своихъ собственныхъ цёлей и поэтому-де онъ обязанъ приноровляться къ требованіямъ "общественнаго порядка" и не можетъ предъявлять никакихъ притязаній на участіе въ веденіи государственныхъ дълъ и т. д. и т. д. Все это было бы столь же логически правильно, какъ и противоположное, и оба отправныхъ пункта имъють по крайней мъръ одинаковое право на существование. Равнымъ образомъ, если бы и Блунчли по партійному положенію своему не быль либераломъ, за отправную точку своихъ дедукцій онъ взяль бы оба вышеупомянутыя основныя положенія о конституціонной монархіи и монарх въ нъсколько иномъ видъ. Онъ выставиль бы ихъ въ такой приблизительно формулировкъ: "ко нституціонная монархія хочеть быть собственно лишь монархіей, конституція же — это только плащъ, въ который она облекается для виду", и затёмъ: "монархъ есть государство". И воть положенія эти въ такой редакціи (а она опять но крайней мврв настолько же правильна, какъ и противоположная) прекрасно послужили бы исходнымъ пунктомъ для построенія теоріи а б с о л ю тной монархіи съ помощью цёлаго аппарата логическихъ умозаключеній. Это ясно обнаруживаеть слабую сторону дедуктивнаго метода въ государственной наукъ. Государствовъды этого направленія,

власть не имѣють своей жизненной цѣли исключительно въ себѣ самихъ» (Principien der Politik», S. 158). Очевидно, что это прямо противоположно вышеприведенному молевскому тезису о собственной цѣли всякаго человѣка. Тѣиъ не менѣе Гольцендорфь столь же хорошо употребляеть его въ качествѣ предпосылки для дальнѣйшихъ выводовъ, какъ и Моль свое положеніе. Но дедуктивный методъ не имѣетъ никакихъ заслугъ въ государственной наукѣ. Предпосылку охотнѣе всего берутъ изъ такой сферы, о которой никто вичего не можетъ знать, и здѣсь дѣло обходится безъ доказательствъ. Положеніе, что человѣкъ имѣетъ цѣль, — свою ли собственную или не собственную, цѣль ли въ себѣ или внѣ себя, —это даетъ образцовыя предпосылки для соотвѣтствующихъ дедукцій: вѣдь о цѣли человѣка и ея свойствахъ никто не можетъ знать ничего положительнаго и тутъ не приходится требовать никахихъ доказательствъ.

совершенно произвольно избравъ себѣ извѣстные отправные пункты, доказываютъ всегда то именно, что соотвѣтствуетъ ихъ взглядамъ. Такія дедукціи не имѣютъ никакой научной цѣнности. Вѣдь ни одно изъ когда-либо существовавшихъ или существующихъ государствъ никогда не являлось и не является необходимымъ выводомъ изъ идеи или понятія. Нѣтъ, всякое государство было и остается неизбѣжнымъ дѣйствительнымъ послѣдствіемъ извѣстныхъ силоотношеній. Ихъ-то и слѣдуетъ изобразить; нужно показать, изъ какихъ соціальныхъ элементовъ возникаетъ государство и какъ отношеніемъ силъ этихъ элементовъ опредѣляется созиданіе правонорядка и государственнаго права.

#### § 120.

### Современное культурное государство.

Если молевскій терминъ— "правовое государство" — не вполнъ подходить къ современному государству, если выставленная Блунчли "конституціонная монархія" является слишкомъ узкимъ понятіемъ въ виду существованія немонархическихъ и все-таки на высотъ нашего времени стоящихъ государствъ, въ такомъ случав следуетъ подыскать иной терминь, который, охватывая общія существенныя черты современныхъ европейскихъ и американскихъ государствъ, оставляль бы въ сторонъ побочныя, индивидуализирующія описанія. Этому назначению лучше всего соотвътствуетъ название "современное культурное государство" ("moderner Culturstaat") 1). Здъсь именно заключается, во-первыхъ, хронологическій признакъ — "современное" и, во-вторыхъ, указаніе, что данное государство принадлежитъ къ кругу тъхъ, которыя, опираясь на пріобрътенную уже человъческую культуру, участвують въ дальнъйшемъ ея развитіи. Конечно, монархія, какъ индивидуальный признакъ, не оговаривается въ этомъ выраженіи, поскольку річь идеть о наслідственной монархіи. Не нужно вёдь забывать, что въ наше время существенныя черты государства следуетъ искать не во "главе" его, но въ политическихъ

¹) Выраженіе это употребляется часто, но безъ систематической обработки. Впрочемъ пользуется имъ и Карлъ Валькеръ въ своемъ "Grundriss des allgemeinen Staatsrechtes" (1875, S. 5), а также Адольфъ Вагнеръ въ "Grundlegung der Volkswirthschaftslehre" (1876).

учрежденіяхъ и установленіяхъ, въ томъ духѣ, который его оживляеть и въ которомъ они дъйствують. Въ этомъ отношении между современной республикой, напр., Франціей, и такой конституціонной монархіей, какъ Бельгія, нътъ въ сущности никакой разницы. Этосовременныя культурныя государства, работающія для однізхъ и тіххъ же великихъ человъческихъ культурныхъ задачъ и преслъдующія въ общемъ одинаковыя цёли. А что во главъ одного изъ нихъ стоитъ выборный президенть, въ другомъ же — наследственный монархъ, это относится къ индивидуальнымъ и традиціоннымъ сторонамъ отдъльныхъ государствъ. Для каждаго изъ государствъ въ отдъльности это можеть являться весьма важнымъ, но на существо современнаго культурнаго государства такое различіе не оказываеть значительнаго вліянія. Машинерія современнаго культурнаго государства, представительный парламентарный режимъ работаетъ одинаково въ республикъ и въ монархіи, независимо отъ того, выполняеть ли въ нихъ высшую функцію президенть или монархъ. Раздичіе между коронованной и некоронованной главой, а также между королевской и императорской короной, все это принадлежить къ индивидуальнымъ признакамъ отдъльныхъ государствъ.

Общее ученіе о государствъ въ классификаціяхъ своихъ должно обращать вниманіе на с у ще с т в е н н ы я черты; а (между новъйшей конституціонной монархіей и республикой нельзя установить существеннаго различія, и наука всв эти достоянія новаго времени, конституціонныя и парламентарныя государства прекрасно можеть объединить въ одну группу подъ названіемъ: "современныя культурныя государства Группъ этой слъдуеть противопоставить азіатскія, а равно и другихъ частей свъта такія государства, которыя стоять еще на низкой ступени цивилизаціи и находятся внъ круга культурныхъ государствъ. И въ этихъ двухъ обширныхъ сферахъ, представляющихъ изъ себя собственно лишь исторически послъдовательныя фазы, не существуеть никакихъ подраздъленій, но однъ только

индивидуальныя формы.

# § 121.

# Признаки современнаго культурнаго государства.

Теперь намъ остается еще изобразить вкратцѣ общіе существенные признаки этого современнаго культурнаго государства, которое

мы выставляемъ вмёсто "правового государства" и "конституціонной монархіи". Современное культурное государство прежде всего — государство и, какъ таковое, оно, подобно всёмъ государствамъ, всегда и вездё является организаціей властвованія, предназначенной для поддержанія извёстнаго правопорядка. Многолётнее развитіе привело къ тому, что формы этого властвованія значительно смягчились, что оно выступаетъ теперь въ мен'є суровомъ видѣ. Старыя формы рабства и крёпостной зависимости уже исчезли и на ихъ мёстѣ появились "свободныя" формы. Важнъйшее условіе ихъ въ томъ, что принудительное властвованіе осуществляется здѣсь не произвольно, но на законномъ основаніи. Это и есть первый важный признакъ современнаго культурнаго государства.

Второй существенный признакъ его заключается въ томъ, что сначала среднія сословія, а затъмъ все болье и болье обширные народные классы добиваются участія посредствомъ органа "народнаго представительства" въ важнъйшихъ государственныхъ дълахъ, въ

законодательствъ и въ управленіи.

Третій признакъ современнаго культурнаго государства—въ томъ, что правительственная дѣятельность не сводится здѣсь къ одному лишь взысканію податей и повинностей и веденію войнъ въ династическихъ интересахъ, но ставить себѣ задачей всестороннее спосиѣшествованіе народному благу, а затѣмъ оказываетъ дѣятельную поддержку стремленію ко всѣмъ высшимъ, идеальнымъ человѣческимъ цѣлямъ.

Таковы три важнъйшихъ признака современнаго культурнаго государства, а изъ нихъ вытекаетъ великая, обширная программа характеризующей его многосторонней дъятельности.

І. Изъ усвоеннаго культурнымъ государствомъ принципа, что повсюду и безъ изъятія долженъ господствовать одинъ лишь законъ, а не личность, хотя бы и верховнаго правителя,—слёдуетъ: 1) совершенно измёненное положеніе чиновничества и 2) интенсивная, все болёе и болёе энергичная деятельность законодательныхъ органовъ.

аd 1) Чиновники въ современномъ культурномъ государствъ являются отвътственными исполнителями закона, слугами государства. Они дъйствуютъ во имя и въ духъ закона. Разъ только чиновники проявляютъ свою дъятельность во имя закона, то всякое такое ихъ дъяніе, въ оправданіе котораго они не могутъ привести никакого закона, является произволомъ и беззаконіемъ, за что они могутъ быть привлекаемы къ отвътственности; разъ они должны дъйствовать

лишь въ дух в закона, а духъ этотъ всегда допускаетъ различныя толкованія, въ такомъ случав ихъ двянія подлежать, какъ критикв общественнаго мивнія, такъ и опротестованію со стороны заинтересованныхъ партій.

ад 2) При такомъ положеніи чиновничества на всякомъ шагу можетъ ощущаться недостатокъ въ соотвѣтствующихъ подробныхъ юридическихъ указаніяхъ, а это вызываетъ непрерывную законодательную работу. Никогда и нигдѣ не издавалось столько законовъ, какъ въ современномъ культурномъ государствѣ. Все болѣе и болѣе расширяющаяся государственная дѣятельность, съ одной стороны, и недопущеніе всякаго правительственнаго и чиновничьяго произвола, съ другой, вызываютъ, какъ неизбѣжное послѣдствіе, то обстоятельство, что практика государственной жизни предъявляетъ къ законодательнымъ факторамъ все новыя и новыя требованія, и такимъ образомъ законодательство въ культурномъ государствѣ работаетъ безпрестанно и со все возрастающимъ напряженіемъ. Вслѣдствіе этого и область права въ современномъ культурномъ государствѣ становится все обшириве и богаче, а особенно публичное право развивается до небывалыхъ прежде размѣровъ.

И. Не подъ покровительствомъ какой-либо привилегіи осуществляють образованные средніе классы вліятельное участіе свое въ дълахъ современнаго культурнаго государства; принципъ выдающа-гося положенія этихъ классовъ нигдъ прямо не признается. Напротивъ, повсюду юридически провозглашается полное "равенство всъхъ гражданъ государства передъ закономъ", "равное для всъхъ право". Если же, несмотря на это, на-ряду съ привилегированными изстари классами и сословіями достигають вліятельнаго положенія въ современномъ культурномъ государствъ и образованные средніе классы, то происходить это въ силу того лишь вліянія, которое оказывають просвъщение и образование. Положение, занимаемое этими средними классами въ современномъ культурномъ государствъ, доказываетъ, что собственно не законъ, а "образованіе ведетъ къ свободь". Въдь, если къ понятію политической свободы принадлежитъ извъстная степень участія въ общественныхъ ділахъ, то на-ряду съ привилегированными издревле дворянскими классами образованныя среднія сословія, къ которымъ въ последнее время должны быть причислены и рабочіе, обладають этой свободой въ высшей мірь, чімь весьма еще отсталое сельское населеніе.

Оказываемое путемъ свободнаго слова и прессы вліяніе образо-

ванныхъ классовъ на общественное мнѣніе, а также вліяніе ихъ на выборъ представителей обезпечивають имъ въ государствѣ, и при вліятельныхъ изстари дворянскихъ классахъ, все возрастающее участіе въ законодательствѣ и управленіи (а).

III. Третій и важнъйшій признакъ современнаго культурнаго государства, какъ уже упомянуто, заключается въ томъ, что задачей своей оно ставитъ не только споспъществованіе матеріальному благу народа, но также и моральное его поднятіе. Современное культурное государство заботится не только о хозяйствъ, но и объ идейной сторонъ народной жизни. Нигдъ и никогда, ни въ древности, ни въ средніе въка не наблюдалось столько "оффиціальныхъ" ("von amtswegen") заботъ о наукахъ и искусствахъ, какъ въ современномъ культурномъ государствъ. Покровительствомъ и помощью культурнаго государства пользуются не одно лишь матеріальное народное благосостояніе и все, связанное съ нимъ, слъдовательно: зсмледъліе, средства сообщенія, промышленность, торговля: нътъ, оно споспъществуетъ также всъмъ общечеловъческимъ задачамъ, далеко выходящимъ за предълы отдъльнаго государства и стоящимъ въ связи съ соціальными формами будущаго.

Эти три существенныхъ признака составляють общую характеристику современнаго культурнаго государства; разумъется, одно изътакихъ государствъ заслуживаетъ этого названія въ большей, а другое въ меньшей степени; да и въ отдъльныхъ государствахъ часто чередуются періоды прогрессивныхъ и регрессивныхъ теченій. Измънчивость эта, не могущая все-таки падолго задержать поступательнаго хода развитія, является непремънной спутницей партійной борьбы, доставляющей власть то прогрессивному, то регрессивному правительству. Могутъ происходить даже атавистическія возвращенія къ стадіи абсолютизма и автократіи, что случается, конечно, пренмущественно вслъдствіе несчастливаго перехода престола въ тъхъ наслъдственныхъ монархіяхъ, въ которыхъ парламентаризмъ еще не пустилъ глубоко корней; однако теперь такія возвращенія не могутъ быть продолжительны.

а) Огромное значеніе средняго сословія для развитія современнаго государства призналь впервые Дальмань (Dahlmann—«Die Politik» S. 236). Онь говорить объ этомь слёдующее: «Воть положеніе реальных в народныхь элементовь. Повсюду почти въ нашей части свёта ядромь населенія является широко распространившееся, постоянно къ однородности стремящееся среднее сословіе. Оружіемь своимь оно пріобрёло себё знаніе древняго духовенства, а равно и



силу стараго дворянства. Всякому правительству приходится съ особеннымъ вниманіемъ относиться къ среднему сословію, такъ какъ въ этомъ послёднемъ теперь покоится центръ тяжести государства; весь государственный организмъ сл'Едуетъ за его движеніемъ». Въ настоящее же время на-ряду со среднимъ сословіемъ и рабочіе стали въ государственной жизни такимъ факторомъ, къ которому всякое правительство должно «относиться съ особеннымъ вниманіемъ».

#### § 122.

### Современныя государства.

Горичествуеть три формы государственнаго устройства, кладущія въ общемъ свой особый отпечатокъ на отдельныя части света, — на Европу, Азію и Америку. Въ Европ'в преобладаетъ конституціонная монархическая форма правленія, въ Азін (а) деспотія, въ Америкъ (b) республика. Поэтому конституціонную монархію можно съ нікоторымъ правомъ назвать европейской, деспотію азіатской и республику американской формой правленія А принимая въ соображеніе ходъ развитія человіческой культуры и цивилизаціи, можно, пожалуй, къ географическому распредёленію этихъ государственныхъ формъ присоединить указаніе, что деспотія представляеть изъ себя государ ственную форму прошлаго, конституціонная монархія—настоящаго, а республика --- будущаго) Во всякомъ случав следуеть отметить, что, съ одной стороны, Азія, со своими деспотіями, выходить изъ географическихъ своихъ границъ, такъ какъ эта ея отличительная форма государственнаго устройства господствуеть въ сопредвльной съ ней восточной Европв, а также въ свверо-восточной Африкв; съ другой же стороны, въ западной половинъ Европы расположены двъ большихъ европейскихъ республики, Швейцарія и Франція; и вотъ на Францію можно смотръть, какъ бы на переходъ къ республиканской части свъта, расположенной по ту сторону Атлантическаго океана. Въ остальныхъ двухъ частяхъ свъта, въ Африкъ (с) и Австраліи (d), рядомъ съ примитивнымъ, почти безгосударственнымъ (staatslos) устройствомъ преобладаетъ европейское колоніальное господ-CTBO.

а) Кром'є преобладанія деспотической формы правленія (Россія, Турція, Китай, Персія, Анамъ и н'єкоторыя независимыя аравійскія государства, какъ напр. государство Вагабитовъ), кром'є этого для

Азін характерно вассальное государство (Vasallenstaat), которое, какъ рудиментъ, сохранилось еще и въ Европъ, но въ одномъ лишь экземиляръ (Болгарія). Такая государственная форма сама собою появляется при широкой распространенности деспотій. Зд'ясь незначительный деспоть ціною ежегодной дани нокупаеть себі у сосідняго великаго деспота возможность безпрепятственнаго угнетенія его подданныхъ; для «сюзерена» же такое положеніе діль является выгоднымъ въ силу того, что онъ, предоставляя своему «вассалу» заботу о непосредственныхъ выжимательствахъ, спокойно, какъ «покровитель», удерживаетъ за собой извёстную долю отъ этихъ поборовъ. Въ такомъ «подпокровительственномъ» положении находятся по отношенію къ Китаю: Тибетъ, Восточный Туркестанъ, Монголія и Манджурія; по отношенію къ Турціи-нікоторыя бедуннскія государства Аравін, напр. Ісменъ; по отношенію къ Россін-оставшаяся еще самостоятельной часть Бухары. Эта вассальная зависимость настолько соотвётствуеть азіатскимь отношевіямь, что такія даже европейскія колоніальныя державы, какъ Англія и Франція, польвуются, этой формой для распространенія своего господства на тв страны Азін, надъ которыми он'в не могуть непосредственно властвовать. Такъ напр. афганистанскій эмиръ находится въ зависимомъ положеніи отъ Англін, которой онъ обязанъ уплачивать ежегодную ренту. Положение же Белуджистана, хотя онъ также находится подъ англійскимъ протекторатомъ, значительно выгоднее, такъ какъ главный его хань, господствуя надъ провинціальными ханами, получаеть ежегодно отъ Англіи жалованіе, по за это долженъ соглашаться на существование въ стравъ англійскихъ военныхъ пунктовъ.

Впрочемъ къ деспотіямъ и вассальнымъ государствамъ Азіи въ послѣднее время нашли себѣ доступъ и чисто европейскія конституціонныя государственныя устройства. Въ то время какъ съ запада Россія преграждаетъ европейскому либерализму путь въ Азію, западно-европейская культура черезъ океанъ проникла въ отдаленнъйтшую восточную часть Азіи, и такимъ образомъ на крайнемъ сѣверовостокѣ Японія, а на юго-востокѣ въ Индо-китаѣ королевство Сіамъ приняли европейское государственное устройство и культуру. Сіамъ первый европеизировалъ свое государственное устройство. 8 мая 1874 г. король отказался отъ своего единодержавія и съ тѣхъ поръ осуществляетъ законодательную власть при содѣйствіи государственнаго совѣта и совѣта министровъ.

Японія же съ 1890 г. стала вполнѣ правильной конституціонной монархіей. Двухпалатный парламенть осуществляеть законодательную власть и имѣетъ извѣстное вліяніе на установленіе бюджета. Правда, императоръ пользуется еще значительными прерогативами, но съ другой стороны и гражданамъ предоставлены политическія права (свободное выраженіе мысли путемъ устнаго и печатнаго слова, свобода совѣсти и т. д.).

Следовательно, подобно тому, какъ Европа своими двумя большими республиками обпаруживаетъ переходъ къ новой, чисто-респу-

бликанской части свъта, такииъ же образомъ и въ Азіи два конституціонныхъ государства образуютъ переходную ступень къ преимущественно конституціонно-монархической Европъ.

Съ американскаго же материка, вмѣстѣ съ паденіемъ бразильской имперіи, исчезла послѣдняя монархія; въ настоящее время Америка, за исключеніемъ европейскихъ колоній, является вполнѣ рес-

публиканской.

b) Вст 19 самостоятельных американских государствъ—республики. Самою большою изъ нихъ является Стверо-Американскій Союзъ (Стверо-Американскіе Соединенные Штаты) съ 87 милліонами жителей, занимающихъ территорію въ 9 милліоновъ квадратныхъ километровъ. Второй по величинт и самой юной является Бразилія 1) (Соединенные Штаты Бразиліи) съ 15 милліонами жителей на 8,4 мил. кв. км. Наименьшей изъ этихъ республикъ является расположенный въ Центральной Америкт на берегу Тихаго океана Санъ-Сальвадоръ (около 1 милліона жителей на 21.000 кв. км.).

Остальныя области Америки являются европейскими владѣніями и, какъ таковыя (за исключеніемъ, конечно, французскихъ), входятъ въ составъ европейскихъ монархій. Больше всего владѣній принадлежитъ здѣсь Великобританіи (свыше 8,5 мил. кв. км., заселенныхъ приблизительно 7 мил. жителей); главную часть ихъ составляетъ Канада, зависимость которой отъ метрополіи весьма незначительна. Слѣдующія по величинѣ (но уже значительно меньшія) владѣнія имѣетъ Испанія (128.000 кв. км. приблизительно съ 2,5 мил. жителей). Кромѣ этихъ двухъ государствъ еще лишь Франція, Голландія и Данія имѣютъ здѣсь сравнительно незначительныя владѣнія, изъ которыхъ, конечно, голландскія и датскія также управляются монархически.

с) Африка представляеть изъ себя не встръчаемую ни въ какой другой части свъта образцовую карту всъхъ возможныхъ государственныхъ устройствъ, начиная съ полнъйшей безгосударственности Бушменовъ, примитивнъйшаго племенного управленія у негровъ и самыхъ варварскихъ деспотій и султанатовъ (напр. Ашанти и Дагоме) и кончая европейски-конституціонными формами государственнаго устройства (большею частью въ сильно колонизированныхъ европейцами странахъ, куда относится напр. Капская земля) и такими по американскому образцу устроенными южно-африканскими республиками, какъ Трансвааль 2). Форма азіатскаго вассальнаго

4) Въ 1889 году въ конституціонно-монархической Бразиліи вспыхнуло возстаніе, окончившееся изгнаніемъ императора донъ-Педро II. И вотъ 15 ноября 1889 г. Бразилія провозглашена республикой.

И е р е в о д ч и к ъ.

<sup>2)</sup> Англо-бурская война, завершившаяся подписаннымъ 18 (31) мая 1902 года въ Преторіи мирнымъ договоромъ, отняла политическую независимость у Трансвааля и родственной ему Оранжевой республики. По этому договору об'я бурскія республики объявлены присоединенными къ британскимъ владівніямъ. Переводчикъ

строя перешла изъ Азія въ Египеть, который находится въ вассальной зависимости отъ Турціи. Къ югу отъ Египта расположена христіанская Абиссинія, абсолютный государь которой (негусъ или собственно негусъ-негасти, т. е. царь парей) властвуеть надъ начальниками отдельных областей. Въ конце XIX-го стол., вследствие нанесенныхъ итальянцамъ пораженій, престижъ этого негуса (Менелика) значительно увеличился. Къ востоку отъ Абиссиніи простирается владычество магди, которое подошло бы подъ категорію «теократій», такъ какъ магди повел'вваетъ надъ своими подданными именемъ Божьимъ, какъ пророкъ и верховный жрецъ. Старейшія же европейскія владёнія, какъ напр. французскій Алжиръ, управляются по законамъ, устанавливаемымъ метропольными законодательными корпораціями, которымъ принадлежить и изв'єстный парламентскій контроль надъ колоніальнымъ управленіемъ. Только въ занятыхъ за недавнее время Германіей провинціяхъ царять ужасные порядки, на которые по временамъ бросаютъ яркій світь разоблаченія безпристрастныхъ изследователей Африки. Здёсь «сила идеть впереди права», —и вотъ захватывають столько земли, сколько это позволяетъ усовершенствованное огнестръльное оружіе; провзвольно убивають и грабять, какь это обнаруживается изъ уголовныхъ процессовъ прусскихъ культуртрегеровъ — Лейста, Велана и др.; такимъ образомъ не можетъ быть и ръчи о какомъ-либо государственномъ устройствѣ и «сферахъ интересовъ» въ этихъ странахъ. Тамъ просто царить самое приметивное разбойничаные, анархическое состояніе, въ которомъ не действуеть ни законъ, ни право и где подъ предлогомъ внесенія въ Африку «европейской культуры» примъняють жестокости, единственная цёль которыхъ кроется въ удовлетвореніи собственов алчности.

d) Австралія почти всецёло относится къ Великобритавін, а поэтому, подобно другимъ англійскимъ колоніальнымъ государствамъ, она имѣетъ конституціонный, парламентарный государственный режимъ.

# § 123.

# Міровыя, великія и малыя государства.

Если для оріентировки желательно провести сравненіе между всёми современными государствами, то слёдуеть при этомъ ограничиться ихъ величиной, а именно ихъ территоріальнымъ протяженіемъ и численностью населенія. Съ этихъ двухъ точекъ зрёнія всё современныя государства можно раздёлить на міровыя, великія и малыя (Weltreiche, Grossstaaten und Kleinstaaten), сообразно съ тёмъ, составляеть ли территорія ихъ болёе милліона кв. км., про-

стирается ли она между милліономъ и 200.000 кв. км. или наконецъ занимаетъ менѣе 200.000 кв. км. Хотя численность народонаселенія и не пропорціональна территоріальному протяженію, т. е., хотя плотность населенія весьма различна, все-таки построенная на территоріальной величинѣ классификація государствъ только выигрываетъ отъ принятія здѣсь въ соображеніе также плотности населенія. Если мы въ основу дѣленія государствъ на міровыя, великія и малыя, принимая въ соображеніе населеніе, положимъ числа: до 30 и с вы ш е 50 мил., т. е., если государства съ населеніемъ до 30 мил. отнесемъ къ малымъ, отъ 30 до 50 мил.—къ великимъ и наконецъ свыше 50 мил. — къ міровымъ, то классификація эта въ общемъ совпадетъ съ построенной на принципѣ территоріальнаго протяженія.

Согласно съ этимъ двойнымъ основаніемъ дёленія можно составить слідующую таблицу:

Міровыя государства.

|                | Квадр. кил. Жителей<br>(въ милліонахъ). |                                  |  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--|
| Великобританія | 29<br>11<br>22<br>7<br>9                | 410 ¹)<br>360<br>140<br>89<br>87 |  |

### Великія государства.

| ,              | Квадр. килом.<br>(въ тысячахъ). | Жителей<br>(въ мизліонахъ) |      |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| Австро Венгрія | 540                             | 47<br>56<br>32             | 2000 |

<sup>1)</sup> Стоящія въ німецкомъ тексті цифры народонаселенія я должень быль вдівсь измінить, соотвітственно новійшимъ статистическимъ даннымъ.

Переводчикъ.

Остальныя же государства, согласно вышепринятому двойному основанію дёленія, должны быть отнесены къ малымъ. Н'ємецкую Африку и государство Конго, какъ "объектъ будущаго", мы оставляемъ здёсь безъ разсмотрёнія.

# § 124.

# Европейскія государства.

Съ внѣшней стороны среди европейскихъ государствъ преобладаютъ наслѣдственныя монархіи; по внутреннему же существу—конституціонныя и парламентарныя государственныя устройства. Среди наслѣдственныхъ монархій въ свою очередь преобладаютъ конституціонныя, т. е., такія, въ которыхъ верховное управленіе наслѣдственно принадлежитъ извѣстной династіи и призванный въ порядкѣ престолонаслѣдія носитель государственной власти, въ силу писаной 1) и клятвенно принятой конституціи, связанъ въ осуществленіи своей верховной власти съ участіємъ народнаго представительства. Республики же съ избираемыми на нѣсколько лѣтъ президентами, по сравненію съ наслѣдственными монархіями, составляютъ въ Европѣ меньшинство.

Насл'ядственныя монархіи сл'ядующія: Россія, Англія, Австро-Венгрія, Германія вм'яст'я со вс'ями своими монархическими союзными государствами, Италія, Испанія, Швеція и Норвегія, Бельгія, Голландія, Румынія, Португалія, Турція, Дапія, Греція, Сербія, Черногорія, Люксембургъ, Монако, Лихтенштейнъ. Изънихъ Россія и Турція—абсолютныя <sup>2</sup>), вс'я же остальныя—кон-

<sup>1)</sup> Следуеть заметить, что въ Англіи не имется особой писаной конституціи. "Государственное устройство ся определяется совокупностью отдельных законовь и обычаевь. Благодаря этому, тамъ неть и формальнаго различія между конституціовными и обыкновенными законами, и парламенть пользуется юридически безграничною властью, ни въ чемъ не находящею себъ правового ограниченія". (См. у Коркунова—"Русское Государственное Право", т. І, изд. 1904 г., стр. 129 и след.).

И е р е в о д ч и къ.

<sup>2)</sup> Къ абсолютнымъ монархіямъ слёдуеть отнести также Монако и Черногорію. Правда, въ 1879 году въ Черногоріи учрежденъ выборный государственный советь и введена ответственность министровъ, но все-таки конституціонный режимъ здёсь не привился.

Переводчикъ

ституціонныя монархіи; нѣкоторыя изъ этихъ послѣднихъ, какъ напр. Англія, Бельгія, Италія, Швеція и Норвегія, Венгрія, являются монархіями съ парламентарнымъ режимомъ. (а)

Республики слъдующія: Франція, Швейцарія, Санъ-Марино (подъ итальянскимъ протекторатомъ), Андорра (подъ верховнымъ управленіемъ Франціи и епископа Ургельскаго) и наконецъ нъмецкія городскія республики (Stadtrepubliken) Бременъ, Гамбургъ и Любекъ, находящіяся подъ верховенствомъ Германской имперіи. Въ главъ республикъ стоять выборные президенты. А именно, во Франціи президентъ избирается на 7 лътъ "національнымъ собраніемъ", составляющимся отъ соединеннаго присутствія палаты депутатовъ и сената, и имфеть право снова быть выбраннымъ (конституція 1875 года). Въ Швейцаріи во главъ исполнительной власти стоить выбираемый лишь на одинъ годъ изъ семи членовъ союзнаго совъта президентъ, который, какъ таковой, въ следующемъ году уже не можетъ быть избранъ. Сами же семь членовъ союзнаго совъта выбираются союзнымъ собраніемъ (Bundesversammlung) на три года (конституція 1874 года).

Во главъ Санъ-Марино стоятъ два capitani reggenti, выбираемые на полгода изъ палаты депутатовъ, члены которой пожизненно сохраняютъ свои полномочія.

Во главъ Андорры стоитъ выбираемый на четыре года генеральный совътъ, президентъ котораго (первый синдикъ) облеченъ исполнительной властью.

Въ трехъ свободныхъ ганзейскихъ городахъ—Бременѣ, Гамбургѣ и Любекѣ исполнительную власть осуществляютъ бургомистры (одинъ или два), выбираемые сенатомъ на одинъ или два года.

Однако, касательно перечисленныхъ здёсь маленькихъ республикъ слёдуетъ замётить, что онё въ сущности не суверенны, такъ какъ находятся въ болёе или менёе зависимомъ положеніи отъ покровительствующихъ имъ державъ. Дёйствительно же суверенными являются лишь Франція и Швейцарія.

Въ Европъ сохранилось еще одно вассальное государство, какъ пережитокъ нъкогда процвътавшаго, теперь же вымирающаго типа, а именно—Болгарія. Это недавнее, изъ растлъвающагося тъла Турціи выръзанное "конституціонное" княжество признаетъ еще султана "верховнымъ владыкой" и находится по отношенію къ Турціи въ подчиненномъ положеніи. (b)

а) Различіе между простымъ конституціоннымъ и парламентарнымъ режимомъ заключается въ неодинаковомъ отношеніи короны къ парламенту при назначеніи министровъ. Если корона осуществляетъ это право по своему собственному усмотрёнію, не считаясь съ существующимъ парламентскимъ большинствомъ, то говорятъ о простомъ конституціонномъ режимѣ; если же въ силу установившагося обычая корона принуждена назначать министровъ изъ парламентскаго большинства, то здёсь мы имѣемъ дѣло съ парламентарнымъ режимомъ. Очевидно, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ перевѣсъ силы лежитъ въ парламентѣ, а именно въ его большинствѣ. Само собою разумѣется, что республики ео ірзо обладаютъ парламентарнымъ режимомъ; вѣдь президентъ республики не можетъ править вопреки волѣ большинства народнаго представительства, а поэтому, лишь только обнаружится, что большинство это не согласно съ правительствомъ, онъ долженъ или сложить съ себя свое званіе или смѣнить министерство.

b) Такое положеніе Болгаріи существуєть на основаніи Сань-Стефанскаго мирнаго договора и постановленія Берлинскаго конгресса; болгарская конституція 28 апрёля 1879 года подтверждаєть

это «вассальное отношеніе» къ Портѣ.

§ 125.

Единыя и сложныя государства.

Такъ какъ всв большія государства выростають изъ малыхъ, совершается ли это путемъ завоеванія, престолонаслідія и избранія государя, -- то нътъ, строго говоря, ни одного большого государства, которое не являлось бы въ этомъ смыслѣ сложнымъ или, какъ еще выражались, Staaten-Staat (государствомъ государствъ). Если разсмотримъ большія государства Азіи или Европы, то повсюду нередъ нами выступить фактъ этой сложности изъ самостоятельныхъ нъкогда государствъ. Такъ Китай является продуктомъ тысячелътняго ряда завоеваній и заключаеть въ предёлахъ своихъ множетво нъкогда самостоятельныхъ государствъ, въ которыхъ, несмотря на направленную къ нивеллировкъ внутреннюю политику китайскаго правительства, все еще живуть самыя разнообразныя племена, сохранившія по большей части свой особенный разговорный и литературный языкъ и даже исповъдывающія различныя религіи. Равнымъ образомъ и Россія, несмотря на насильственную руссификацію всвхъ ея территоріальныхъ составныхъ частей, все еще является конгломератомъ самыхъ разнообразныхъ, нёкогда самостоятельныхъ государствъ, во многихъ изъ которыхъ также еще сохранились прежніе языки. Такія государства не могутъ считаться едиными, несмотря ни на централизацію въ управленіи, ни на общее право, которое вводять эти правительства; объединяетъ ихъ лишь общая верховная власть, которой они подчинены, да централизація и болѣе или менѣе насильственно выступающія правительственныя ассимилятивныя тенденціи (Assimilirungstendenzen).

И въ Европъ о единыхъ государствахъ говорится лишь тамъ, гдъ эти тенденціи къ сліянію самостоятельныхъ первоначально государствъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, въ теченіе продолжительнаго времени сопровождались успъхомъ, гдъ онъ болъе или менве устранили первоначальную разнородность отдёльныхъ "провинцій" и способствовали образованію единой національности. Отсюда образцомъ единаго государства (Einheitsstaat) въ Европъ считается Франція, которая еще въ IX стольтіи состояла изъ множества самостоятельных в государствъ (Аквитанія, Бургундія, Нормандія, Фландрія и др.). Но тысячел'єтняя съ т'єхъ поръ эволюція слила это множество мелкихъ государствъ въ великую французскую державу, и французская революція насильственно завершила дёло этого объединенія: она уничтожила старое дівленіе Франціи, напоминавшее еще о былыхъ самостоятельныхъ территоріяхъ и раздёлила ее на 83 болье или менье равныхъ департамента, какъ административныхъ округа. Въ настоящее время Франція разбита на 87 департаментовъ.

Италія съ внѣшней стороны также считается единымъ государствомъ, — въ сущности же она далеко еще не такова. Различныя, нѣкогда самостоятельныя "страны" ("Regionen") Италіи, несмотря на общій (литературный!) языкъ, чувствуютъ себя особыми историкополитическими индивидуальностями.

Равнымъ образомъ и Испанія признается теперь единымъ государствомъ, такъ какъ-де провинціальныя различія, вытекающія изъ прежней множественности самостоятельныхъ государствъ <sup>1</sup>), покрываются общимъ языкомъ.

Англія также является не вполнѣ единымъ государствомъ, хотя бы имѣть въ виду только три ея части — собственно Англію, Шотландію и Ирландію, ничего уже не говоря о прежнихъ самостоятельныхъ государствахъ на территоріи собственно Англіи.

<sup>1)</sup> Современная Испанія произошла отъ постепеннаго сліянія 14 нівкогда независимых в государствь, названія которых в сохранились еще въ наименованіи отдільных провинцій.

Тъмъ не менъе принято эти "единыя" государства противоставлять другимъ, какъ "составнымъ", напр. Австро-Венгріи. Происходитъ это не потому только, что данная монархія составлена изъдвухъ государствъ, Австріи и Венгріи, но и въ силу того, что каждая изъ нихъ состоитъ изъ множества самостоятельныхъ нѣкогда государствъ и земель, сохранившихъ въ Австріи и въ Венгріи свою историко-политическую индивидуальность.) Такъ прежнее великое княжество Трансильванія (Семиградія), хотя въ послѣднее время закономъ и объявлено полное его "инкорпорированіе", все-таки является составной частью, входящей въ Венгрію еще не вполнѣ и не безънаціональнаго различія; тріединое королевство Кроація-Славонія-Далмація въ высокой степени сохранило въ Венгріи свое самостоятельное государственно-правовое положеніе. (Фактически Далмація еще относится къ Австріи).

Австрія же состоить изъ множества земель (Länder), образующихъ опредѣленныя историко-политическія индивидуальности, отличающіяся между собою не только своимъ особеннымъ національнальнымъ языкомъ (что, правда, не вездѣ наблюдается), но и характерными, на особомъ историческомъ развитіи зиждущимися свойствами всего культурнаго и общественнаго склада. Такія особыя области и группы ихъ въ предѣлахъ австрійскаго государства образуютъ не только земли богемской короны, Галиція, славяно-итальянскія береговыя земли, но и всякая изъ нѣмецкихъ альпійскихъ земель, какъ напримѣръ Тироль, Зальцбургъ, затѣмъ оба эрцгерцогства 1).

Хотя Австрію и можно выставлять прекраснымъ образцомъ сложнаго государства, тѣмъ не менѣе изъ вышеприведенныхъ разсмотрѣній вытекаетъ, что (трудно установить предѣлъ между единымъ и сложнымъ государствомъ и что различіе этихъ двухъ понятій почти совпадаетъ съ различіемъ мононаціональнаго и полинаціональнаго государства.) Мы говоримъ по чти, потому что такіе примѣры, какъ Тироль, со своими рѣзко выразившимися по отношенію къ другимъ нѣме цкимъ землямъ особенностями, показывають, что даже страны съ общимъ языкомъ внутри одного и того же государства могутъ сохранить свою особую историко-политическую индивидуальность. Пруссія также представляетъ хорошую иллюстрацію этогоположенія. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря даже о польскихъ ея провинціяхъ, мы знаемъ, что ганноверцы не могутъ себя такъ свободно

<sup>1)</sup> Cm. woe "Oesterreichisches Staatsrecht", S. 77.

чувствовать, какъ пруссаки, хотя между Эмсомъ и Одеромъ говорятъ только по-нъмецки. Въдь не такъ еще давно Ганноверъ составляль самостоятельное государство и, хотя онъ и принадлежитъ къ нъмецкой націи, но далеко еще не пруссифицировался. Слъдовательно, и Пруссія, если даже совершенно оставить въ сторонъ ея польскія провинціи, также не можетъ считаться единымъ государствомъ.

#### § 126.

## Государства-уніи; союзное государство и союзъ государствъ.

Тъ же самые интересы, частью экономическаго, частью чисто политическаго характера, подъ вліяніемъ которыхъ государства издавна выходили на путь сосъднихъ завоеваній, тъ же интересы, въ случать равновъсія силъ, когда ужъ нельзя было думать о покореніи, приводили къ устройству союзовъ, принимавшихъ, въ зависимости отъ времени и обстоятельствъ, различныя формы. Теорія различаетъ три главныхъ типа такихъ государственныхъ соединеній (Staaten-Verbindungen).

У нія есть соединеніе двухъ, болье или менье сохраняющихъ свою самостоятельнотсь государствь, подъ верховенствомъ одного монарха. Если, кромь личности общаго монарха, государства эти не имьють ничего общаго, если каждое изъ нихъ имьеть свой собственный законодательный органь и управляется на своей территоріи строго отдъльнымъ правительствомъ, въ такомъ случав говорять о личной уніи (Personal-Union). (а) Когда же къ общности монарха привходить еще общность по нькоторымъ дъламъ законодательства и управленія, причемъ выполненіе этихъ функцій лежить или на постоянныхъ общихъ органахъ или на собирающихся отъ времени до времени корпораціяхъ, тогда передъ нами реальная унія (Real-Union). (b)

Если для общаго спосившествованія хозяйственнымъ своимъ интересамъ и для взаимной охраны своего политическаго положенія нъсколько государствъ составляютъ союзъ, въ которомъ всякое изъ нихъ сохраняетъ полный свой суверенитетъ и гдъ завъдываніе общими дълами возлагается на одну общую корпорацію или учрежденіе, составленныя при участіи отъ всъхъ отдъльныхъ государствъ,—

въ такомъ случат мы имтемъ дело съ союзомъ государствъ (Staatenbund).

Когда же соединяющіяся государства отказываются отъ изв'єстныхъ правъ суверенитета (Souveränitätsrechte) въ пользу общаго центральнаго правительства, осуществляющаго эти права и суверенную власть во имя вс'єхъ данныхъ государствъ, — тогда говорять о союзномъ государствъ (В и п d e s s t a a t).

Продолжительныя соединенія существовали и существують, какъ среди монархій, такъ и среди республикъ. Среди монархій они всегда являлись соединеніями двухъ государствъ при одномъ монархѣ, или союзами суверенныхъ государствъ при выборномъ представитель верховной власти, какъ напр. старая германская имперія. Тамъ императоръ избирался курфюрстами, причемъ ему передавались извъстныя верховныя права надъ всъми нъмецкими князьями и суверенными государями. Напротивъ, новая германская имперія представляетъ изъ себя небывалое еще соединение суверенныхъ государствъ, которыя подчинились наслъдственной имперіи и такимъ образомъ отказались отъ части своихъ суверенныхъ правъ. Новая германская имперія является совершенно особенной и единственной въ исторіи формой соединенія. Н'вмецкіе государствов'вды і ворять о "дълимомъ суверенитетъ", что однако есть contradictio in adjecto, такъ какъ частичный суверенитетъ вовсе не является суверенитетомъ. Неясность теоріи вытекаеть въ данномъ случав изъ неопредвленности дъйствительныхъ отношеній, скрывающихъ еще нъкоторые неразръшенные и трудно разръшимые вопросы. Старая германская имперія, какъ избирательная, была совм'встима съ полнымъ суверенитетомъ всёхъ отдёльныхъ государствъ, такъ какъ она представляла собою лишь добровольно избранную верховную власть. Напротивъ же, наслъдственная имперія, какъ въ теоріи, такъ и на практикъ едва ли совмъстима съ суверенитетомъ отдъльныхъ государствъ.

Во всякомъ случай изъ республикъ составленный союзъ государствъ представляетъ гораздо болже ясную и опредъленную картину отношеній. Въдь здъсь совокупности государствъ (какъ въ Съв.-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и въ Швейцарскомъ Союзъ) принадлежитъ осуществленіе извъстныхъ верховныхъ правъ суверенитета, на которыя не можетъ притязать ни одинъ отдъльный штатъ или кантонъ. Тъмъ не менте однако отдъльныя государства сохраняютъ свой полный суверенитетъ, совершенно равноправны между собой и не имтютъ основанія завидовать другъ другу въ выс-

шемъ правовомъ положеніи; при этомъ опи не подчинены никакой такой высшей власти (Obergewalt), въ формированіи которой сами не принимали бы постоянно періодическаго и равнаго участія.

а) Такую личную унію составляли Голландія и Люксембургъ на основаніи Лондонскаго трактата 1839 года. Голландскій король былъ великимъ герцогомъ люксембургскимъ, но оба государства по своему устройству и управленію оставались совершенно отдѣльными. Такъ какъ при этомъ въ Голландіи дъйствовали иные, чѣмъ въ Люксембургѣ, законы о престолонаслѣдіи, то въ 1890 г., нослѣ смерти короля—великаго герцога Вильгельма III, не оставившаго мужского потомства, Люксембургъ достался герцогу Адольфу Нассаускому, въ то время какъ голландская корона перешла къ дочери Вильгельма III. Такъ распалась существовавшая съ 1839 г. личная унія этихъ двухъ государствъ.

Изъ болѣе отдаленной эпохи, какъ примѣръ личной уніи, можно привести соединеніе англійской и ганноверской коронъ при Георгѣ I (1714 г.) и его послѣдователяхъ, пока въ 1837 году, также вслѣдствіе различныхъ дѣйствовавшихъ въ Англіи и въ Ганноверѣ законовъ о престолонаслѣдіи, корона Англіи по ся закону не досталась племянницѣ короля Вильгельма IV, въ то время какъ Ганноверъ, по нѣмецкому закону о престолонаслѣдіи, перешелъ къ болѣе далекой мужской линіи. Такимъ образомъ произошло разобщеніе личной уніи, существовавшей въ теченіе 123 лѣтъ.

Какъ личная унія, можетъ быть разснатриваемо также и отношеніе Финляндіи къ Россіи. На основаніи подтвержденнаго Александромъ І въ 1809 г. (послі завоеванія Финляндіи) прежняго устройства этой страны, русскій Императоръ является Великимъ Княземъ Финляндскимъ. Ему, какъ таковому, конечно, присущи извістныя верховныя права, однако же Финляндія имбетъ свой собственный правительствующій сенатъ, свое собственное сословное представительство и должна быть управляема по своимъ собственнымъ старымъ конституціоннымъ законамъ 1).—См. Месhelin, Das Staatsrecht Finlands in Marquardsen's Handbuch des öffentl. Rechts.

b) Примъромъ реальной уніи можетъ служить существующее съ 1815 года соединеніе Швеціи и Норвегіи. По установившему это соединеніе акту, каждое изъ данныхъ государствъ составляетъ «самостоятельное, нераздъльное и независимое королевство», имъстъ свое

<sup>1)</sup> Слёдуетъ заметить, что въ последнее время Финляндія лишилась значительной части прежней своей автономія. Особенно важное въ данномъ отношенія значеніе им'ютъ Высочайшій Манифестъ 3 февр. 1899 г. и утвержденныя имъ Основныя Положенія, коими определень порядокъ составленія, разсмотренія и обнародованія Имперскими и Финляндскими учрежденіями законовъ, общих ъ для Имперіи и Великаго Княжества Финляндскаго.

собственное законодательство, управление и судъ, но «навсегда» должно быть соединено съ сосъднимъ государствомъ подъ властью одного короля, для чего въ обоихъ государствахъ введенъ одинъ и тотъ же порядокъ престолонаслъдія, дабы такимъ образомъ не могло произойти никакого раздъленія изъ-за различнаго замъщенія престоловъ. Относительно впъшней политики оба государства образуютъ од н у е д и и и ц у; они имъютъ общее внъшнее представительство (дипломатическіе агенты, копсулы). Право вести войну и заключать миръ принадлежитъ лишь королю, который осуществляетъ его для обоихъ государствъ.

Реальную унію въ теченіе 16 лѣтъ (1815—1832 г.г.) составляли также Россія и Польша на основаніи акта Вѣнскаго конгресса. Польша имѣла свое особое государственное устройство, отдѣльное законодательство, управленіе и судъ; а именно,—въ Польшѣ было конституціонное устройство, въ то время какъ Россія оставалась абсолютной монархіей. Царь русскій являлся королемъ польскимъ; его указы и распоряженія, чтобы получить въ Польшѣ свою силу, должны были быть скрѣплены польскими министрами. Иностранныя же дѣла обоихъ государствъ были, напротивъ, совмѣстны, а поэтому и внѣшнее представительство было у нихъ общее. Въ 1832 году конституція эта была отмѣнена и унированная раньше съ Россіей Польша инкорпорирована къ Россійской Имперіи.

Въ реальной уніи находятся между собой два герцогства—Гота и Кобургъ, которыя вмъстъ, какъ герцогство Саксенъ-Кобургъ-Гота, входятъ въ составъ Германской Имперіи. Соединеніе это зиждется на конституціи 1852 года. Согласно съ ней, соединенное герцогство является конституціонной монархіей подъ управленіемъ Кобургъ-Готской династіи, въ мужскомъ покольніи которой наслыдуется герцогское достоинство по праву первородства. Каждое изъ этихъ двухъ герцогствъ имъстъ, конечно, свой особый ландтагъ; оба же ландтага совокупно образуютъ общій ландтагъ соединенныхъ герцогствъ.

Совершенно особенную реальную унію образують два великихь герцогства Мекленбургъ-Шверинъ и Мекленбургъ-Стрелицъ; въ самомъ дълъ, здъсь два государя и одно (расчленяющееся, конечно, на нъсколько частей) сословное, совмъстно засъдающее представительство обоихъ герцогствъ. Это—исключительное явленіе, что при одно и ъ нарламентъ два монарха, и такимъ образомъ государства эти образуютъ, конечно, реальную, а не личную унію. Отношеніе это покоится еще на «уніи» («Union») 1523 г. и на соглашеніи о наслъдованіи (Erbvergleich) 1755 г.; вообще въ обоихъ этихъ государствахъ германской имперіи царятъ устарълые, средневъковые порядки, являющіеся грубымъ анахронизмомъ въ современной Европъ.

### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

# Государственное управленіе.

§ 127.

# Государственная дъятельность.

/ Съ самаго момента возникновенія своего государство или собственно правительство его проявляеть извъстную дъятельность; при этомъ оно стремится прежде всего къ самосохраненію, а затымъ къ развитію своего могущества и благосостоянія. На первоначальной стадін государственной жизни для этого необходимъ одинъ лишь; видъ двятельности, а именно: господство, какъ принуждение подвластныхъ къ работв на властвующихъ. Это первобытное властвованіе съ цёлью просто добывать себё черезъ подчиненныхъ средства къ жизни осуществляется сначала путемъ грубой силы. Дальше (книга II) мы увидимъ, какъ долгое властвованіе, съ одной стороны, и продолжительное теривливое перенесеніе этого, съ другой, мало-по-малу создають извъстный правопорядокъ. И (съ того) момента, когда государственной власти не нужно ужъ для осуществленія господства непрерывно напрягать и расходовать свои силы, она начинаетъ пріобретать уже и несколько боле высокія намъренія. Отремленіе къ могуществу и благосостоянію направляетъ ея вниманіе на соотв'єтствующія средства. Первымъ изъ нихъ является внутренній государственный порядокъ, неуклонное регулированіе отношеній, какъ между властвующими и подвластными, такъ и среди этихъ последнихъ. Порядокъ этотъ и регулировка вводятся постановленіями, которыя, служа интересамъ властвующихъ, провозглашаются, какъ законъ и право.

Теперь же, чтобы провозглашенное право и оставалось правомъ, соблюдение его нельзя предоставлять на благоусмотръние отдъльныхъ лицъ. Напротивъ, въ случав посягательства на право личности или на общественный государственный порядокъ, а также въ случав нарушения ихъ, государство, т. е. государственная власть

должна защитить подвергшееся посягательству право и возстановить нарушенное. Даятельность, проявляемая въ этомъ отношеніи государственной властью, есть судебная и карательная.

Если теперь проявляется законодательная двяте льность государства, если государственная власть для поддержанія и защиты закона осуществляеть судебныя функціи, въ такомъ случав для достиженія ея цвлей, т. е. для увеличенія могущества и благосостоянія, ей остается лишь добыть соотвітствующія матеріальныя средства, и воть для этого она развиваеть свою административную двятельность. Въ началі государственнаго развитія таковая двятельность заключается въ наблюденіи за выполненіемъ подданными ихъ повинностей; въ послідующихъ же, боліве развитыхъ стадіяхъ эта административная государственная двятельность доходить до фискализма, финансоваго хозяйства, полиціи и наконець до такъ называемаго конституціоннаго управленія (verfassungsmässige Verwaltung).

## § 128.

# Развитіе государственной дѣятельности.

На стадіи примитивныхъ государственныхъ отношеній повинности подданныхъ состоятъ частью въ доставленіи для государства плодовъ и сырья, частью въ личныхъ услугахъ, причемъ однако военная служба лицъ, принадлежащихъ къ государственному племени, разсматривалась и проводилась скорѣе, какъ осуществленіе права, чѣмъ какъ извъстная тягость. Со сліяніемъ же племенъ въ единое цѣлое и съ развитіемъ хозяйственныхъ отношеній, на мѣсто натуральныхъ повинностей и личныхъ услугъ выступаетъ равная для всѣхъ гражданъ государства обязанность уплачивать подати и отбывать воинскую повинность; тогда и административная дѣятельность государства развѣтвляется на двѣ особыхъ отрасли, — на фискальное или финансовое и на военное управленіе.

На этомъ развитіе государственной дѣятельности не останавливается. Мало-по-малу назрѣваетъ взглядъ, что для наполненія государственной казны недостаточно еще установить систему налоговъ, что тутъ прежде всего слѣдуетъ позаботиться о благосостояніи гражданъ, такъ какъ "и императоръ теряетъ свое право" тамъ, гдѣ ничего не имѣется. Соображенія эти побуждаютъ государство къ развитію его дѣятельности для

Но и этимъ дъло не ограничивается. Безъ знаній и образованія народное благосостояніе задерживается и прогрессъ невозможенъ. Поэтому государство должно позаботиться объ образованіи и наукъ. Наконецъ пришли и къ тому сознанію, что наука безъ "просвъщенія" ("Aufklärung") невозможна, что консерватизмъ и умственный застой церквей и ролигіозныхъ обществъ тормозятъ ее; и поэтому къ въдънію министерства народнаго просвъщенія стали относить высшій надзоръ надъ церквами и религіозными обществами.

Мы видимъ, какъ государственная дъятельность, начинаясь съ простого, примитивнаго господства, развивается до большого многообразія формъ, до законодательной, судебной, административной, полицейской, фискальной, финансовой и культурной діятельности, чего и не предполагали даже величайшіе политическіе мыслители древности. Недавно еще считавшіяся достаточными категоріи—законодательства, суда и управленія-не въ состояніи уже исчерпать всей д'вятельности государства. Вотъ "управленіе" ("Verwaltung") развътвляется на множество отраслей; сюда входять: общественная безопасность, общественное благосостояніе, пути сообщенія, торговля, почты и телеграфы, общественныя работы, санитарное дъло, образованіе, культь, защита интересовъ рабочихъ и т. д. И въ каждой изъ этихъ областей государственнаго управленія изъ факта продолжительнаго осуществленія согласной съ потребностями діятельности зарождается нравственное сознаніе, а отсюда и право. Такимъ образомъ происходить, что множеству развътвленій государственной двительности соответствуетъ многообразіе и въ развитіи права. 1)

## § 129.

## Ученіе о государственныхъ властяхъ.

Уже Греки и Римляне различали несходные между собой "аттрибуты" государственной власти, различныя направленія, въ которыхъ она проявляетъ свою д'ятельность; и вотъ Римляне соедине-

¹) См. мое сочиненіе—"Verwaltungslehre" 1882, § 10.

нісмъ различныхъ "отдёльныхъ властей" создали всемогущество императора. На факть различія этихъ направленій государственной дъятельности покоится "теорія властей" ("Gewaltentheorie"), которая со времени Монтескьё сдълалась столь популярной, которая, исходя изъ апріорныхъ идей, выводить эти "власти" въ опредъленномъ числь, формулируетъ правильное ихъ положеніе, ихъ взаимное, другъ друга сдерживающее отношеніе.

Монтескьё полагаль, что въ такъ называемомъ "раздѣленіи властей" ("Gewaltentrennung") 1) кроется причина, которой Англія обязана своимъ хорошимъ конституціоннымъ режимомъ; а поэтому для всякаго къ "конституціонному" строю стремящагося государства онъ рекомендоваль это раздѣленіе властей, какъ универсальное средство противъ всѣхъ вытекающихъ изъ абсолютизма недостатковъ. "Обособленіе законодательства отъ суда и суда отъ управленія",— это стало лозунгомъ и магической формулой для государственныхъ реформаторовъ.

Не слѣдуетъ однако преувеличивать значеніе этого устройства. Одно лишь обособленіе "властей" не создаетъ еще хорошаго режима; съ другой же стороны само оно является необходимымъ послѣдствіемъ прогресса государственнаго развитія. А именно, прежде всего обособленіе это проводится въ силу дѣйствительной потребности раздѣленія труда, ощущаемой въ усложнившейся государственной жизни; затѣмъ возникшее такимъ образомъ обособленіе различныхъ функцій государственной власти проявляетъ и свои благотворныя послѣдствія, всегда связанныя съ раздѣленіемъ труда тамъ, гдѣ таковое раздѣленіе стало необходимымъ.

Слъдовательно, прекрасный конституціонный режимъ Англіи не долженъ считаться прямымъ послъдствіемъ раздъленія властей (которое впрочемъ въ Англіи на самомъ дълъ не такъ ужъ строго проведено),—нътъ, онъ просто представляетъ изъ себя результатъ высокоразвитой англійской цивилизаціи.

¹) Нельзя не согласиться съ Коркуновымъ, что установившійся въ русской литературь терминъ "разділеніе властей" является собственно передачей неправильнаго німецкаго перевода—"Theilung der Gewalten". Гумиловичь же употребляеть здісь выраженіе—"Gewaltentrennung", что значить—"обособленіе властей". Эта послідняя передача вполні правильна, такъ какъ Монтескьё нигді не упоминаеть о division des pouvoirs (о разділенія властей), а говорить о "séparation" (объ обособленія); и французы при изложеніи даннаго ученія всегда строго придерживаются этого послідняго выраженія.—См. у Коркунова «Русское государств. право», т. І, стран. 352, изд. 1904 г.

Раздъленіе властей или, лучше сказать, перенесеніе различныхъ функцій государственной власти на отдъльные государственные органы происходить само собою по мѣрѣ того, какъ, вслѣдствіе усложненія дѣлъ и обремененія органовъ, вызывается потребность въ раздѣленіи труда. И, конечно, отдѣленіе суда отъ управленія является при извѣстныхъ обстоятельствахъ гарантіей безпартійнаго, никакимъ политическимъ вліяніямъ неподчиненнаго судоговоренія. Не рѣдки однако примѣры, когда конституціонно "независимый судъ находится подъ сильнымъ вліяніемъ со стороны будто бы отдѣленныхъ отъ него управленія и правительства (напр. прусская юстинія за послѣдніе годы).

(Государственная власть въ дъйствительности едина. И то, что называють государственными властями, что хотели бы считать вполнё отделимымъ другъ является не чёмъ инымъ, какъ различными функціями, которыя постепенно должна принимать единая государственная власть: Мы видели, какъ эта/государственная власть вначале лишь господствуетъ (herrscht), принуждая къ выполненію повинностей, затъмъ поддерживаетъ порядокъ и судитъ и наконецъ управляетъ въ современномъ смыслѣ этого слова) Такимъ образомъ возникаютъ все болъе и болъе разнообразныя функціи, дъятельность государственной власти должна проявляться въ различныхъ направленіяхъ, и, если каждое изъ нихъ выставляють, какъ особую "власть", то на это следуеть смотреть лишь, какъ на известную логическую операцію, которая должна облегчить понимание различныхъ этихъ государственныхъ дънтельностей и функцій; такъ и въ психологіи долгое время говорили о различныхъ духовныхъ "силахъ" человъка.

### § 130.

#### Единая государственная власть.

Разсмотримъ же теперь нѣсколько поближе эту государственную власть, которую мы признаемъ единой, хотя она и представляется намъ въ столь разнообразныхъ формахъ дѣятельности. Она—выс-шая въ государствѣ власть. Власть же, подчиненная другой, не есть государственная: эта послѣдняя независима ни отъ какой другой въгосударствѣ. Обладателемъ этой власти является первоначально го-



сподствующее въ государствъ племя, превращающееся со временемъ въ сословіе или классъ. И/ошибочно полагать, что власть государственная въ рукахъ отдъльной личности, монарха, или нъсколькихъ "властелиновъ". Это такъ только съ виду. Въ дъйствительности же обладателемъ государственной власти является господствующее меньшинство, будь то племя, каста, сословіе или классъ. Правда, меньшинство это искони выбирало одного человъка, который бы, какъ primus inter pares, осуществляль властвование въ государствъ; но данное обстоятельство вытекаеть изъ потребности ввести сюда извъстный порядокъ, и такое перенесение "государственной власти" на одного повелителя всегда и всюду было лишь формальнымъ актомъ,--на самомъ же дълъ сила постоянно оставалась за господствующимъ племенемъ. Монархъ, князь (и вообще какъ этотъ повелитель ни назывался) обладалъ перенесенной на него властью всегда лишь до тъхъ поръ, пока находился въ согласіи съ большинствомъ господствующаго племени или класса. Когда же большинство это покидало государя, въ этотъ моментъ ему обыкновенно очень мало помогала и вся перенесенная на него "суверенная полнота власти", если только онъ во-время не обращался къ другой соціальной группъ, къ другому сословію или классу, который могь бы его поддержать. Итакъ, не отдёльная личность, будь это даже самъ повелитель всёхъ правовърныхъ (здъсь слъдуетъ вспомнить кончину султана Абдула Азица и другіе подобные случаи), не отдёльная личность является обладателемъ государственной власти, но господствующее племя, върнве, часть этого последняго, располагающая средствами къ могуществу. И вотъ, чего желаетъ эта группа, того "хочетъ" и государство, ея воля — настоящая воля государства, ея власть есть государственная власть. И хотя эта последняя, сообразно меняющимся потребностямъ времени и мъста, проявляется теперь въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ, — какъ власть постановляющая (beschliessende), исполнительная, судебная, административная, законодательная и полицейская, -- однако въ сущности она всегда остается единой, недълимой и суверенной государственной властью, которая, правда, можеть переносить свою дъятельность на различные, особые органы, но этимъ она ни разобщается, ни делится. (а)

а) Съ XVII стольтія въ Европь появляется теорія народнаго суверенитета (Volkssouveranitat), иначе говоря, ученіє о томъ, что суверенная власть принадлежить народу и оть него переносится на князей съ сохраненіемъ права отмъны (по Гоббесу и нъкот. друг.—

неотивняемо). На принципв этомъ зиждется республиканская форма государственнаго устройства, однако же и въ бельгійской конституціи находится такое положеніе: «tous les pouvoirs émanent de la nation».

### § 131.

### Мотивы государственной дъятельности.

Сотносительно мотивовъ дъятельности государственной власти мы ужес дёлали нёкоторыя замёчанія. Самосохраненіе, поддержаніе и увеличеніе господства и могущества, поднятіе благосостоянія, воть каковы первоначально единственные мотивы ей дъятельности. Когда же современемъ изъ государственнаго порядка развивается нравственное сознаніе, тогда, конечно, эта выділившаяся дъйствительной государственной организаціи нравственная идея является однимъ изъ могущественнъйшихъ мотивовъ въ дъятельности государства или, собственно, государственной власти. Правда, въ большинствъ случаевъ нравственный мотивъ этотъ неразрывно связань съ эгоистическими побужденіями; темь не мене онъ остается нравственнымъ. И редко встречаются мотивы чисто нравственные, не связанные ни съ какими эгоистическими, матеріальными интересами действующихъ лицъ. Конечно, противники существующаго государственнаго строя часто выступають подъ флагомъ такихъ "чисто нравственныхъ" мотивовъ. Однако и туть по печальному опыту приходится признать, что ихъ "чисто нравственный мотивъ" продолжается лишь до тъхъ поръ, пока они не вступають въ кругъ матеріальныхъ интересовъ; тогда "чисто нравственный мотивъ" уступаеть пріобретаемому матеріальному интересу. И воть, если въ борьбъ партій одни защищають существующій государственный порядокъ, а другіе борются за "высшую идею ч, напр. за свободу или какой-либо иной принципъ, въ такомъ случав и та и другая партіи могуть одинаково успъшно опираться на чисто нравственные мотивы: каждая борется за тотъ именно правопорядокъ, который по ея убъжденію является единственно нравственнымъ, но который также доставляетъ или объщаеть ей извъстныя матеріальныя выгоды. (а)

а) Существують, конечно, такіе беззавётные идеалисты, которые дотого воодушевлены извёстной идеей, что, презирая матеріальные

интересы, ставять въ борьбѣ изъ-за этой идеи на карту все свое благосостоявіе и даже жизнь. Нѣть ли однако эгоистическаго мотива и здѣсь, въ честолюбивомъ (хотя и похвальномъ) стремленіи бороться и умереть за излюбленную идею?—это еще остается психологической проблемой.

### § 132.

#### Цѣли государства.

Мы не можемъ минуть вопроса о цёли, которую преслёдуетъ государственная власть въ своей дёятельности, такъ какъ онъ во всёхъ системахъ государственнаго права играетъ важную роль подъ громкимъ заглавіемъ—, о цёляхъ государства". (а)

Если обладателемъ государственной власти является господствующее племя или классъ, если они преслъдуютъ преимущественно эгоистические мотивы, которые лишь современемъ переходятъ въ нравственные, никогда однако не покидая эгоистической основы,--то ясно, что цёли государственной власти, цёли государства должны соотвътствовать этимъ мотивамъ дъятельности. Если государственная власть, руководимая мотивами увеличенія могущества, предпринимаетъ войну, то целью ея деятельности въ данномъ случав является завоеваніе страны и достиженіе этимъ путемъ болве значительнаго могущества. Когда государственная власть поддерживаеть внутренній порядокъ, судить, управляеть, и дёлаеть все это изъ мотивовъ самосохраненія и увеличенія благосостоянія, то и цёлью ся является это именно самосохраненіе и увеличеніе благосостоянія. Если же теперь государственная власть пришла уже къ убъжденію, что самосохраненіе и благополучіе ея зависять отъ счастья и благосостоянія граждань, отъ хорошаго положенія всего народа, то можно признать, что туть непосредственной цёлью ея дёятельности является народное счастье и благосостояніе. Въ этомъ отношеніи государственная власть преслідуеть нравственныя ціли, хотя и стремится въ концъ концовъ къ достижению своихъ намъреній. (b) Нравственность и эгоизмъ здісь совпадають, и провозглашеніе чисто нравственных з мотивов в при подобных дізяніяхъ государственной власти было бы настолько же лицемфрно, наскелько неправильнымъ являлся бы и упрекъ въ чисто эгоистическихъ намфреніяхъ. Государственное устройство соотвътствуетъ современному ему нравственному порядку и эгоизмъ государства является элементомъ нравственности. (См. ниже книгу II).

- а) Даже тъ ученые, которые, подобно К. Ф. Герберу, опредёляють государственное право, какъ «ученіе (wissenschaftliche Lehre), имъющее своимъ предметомъ развитие и рисущаго государству, какъ таковому, права» («Grundzüge des allg. und deutsch. Staatsr.» 1865), даже и они въ своихъ системахъ государственнаго права не могутъ (съ различными, правда, оговорками) не посвятить д'вятельности государственной власти обычныхъ описательных главъ. Приводимыхъ при этомъ писателями оправдательных в оговорок в требует в неудовлетворительное опред вление понятія государственнаго права (см. ниже книгу II). Вѣдь, если-бы государственное право д'виствительно являлось лишь «развитіемъ присущаго государству, какъ таковому, права», -- тогда, конечно, для «дёятельности государства» или, какъ выражается Герберъ, «матеріальныхъ направленій государственной власти» не было бы мъста въ этомъ государственномъ правъ. Дъятельность государства не вытекаетъ ни изъ какого права и не является осуществлейсмъ этого посл'Едняго. Скорее ужъ можно было бы признать д'вительность государства исполнениемъ извъстной обязанности, но лишь чисто нравственной, вытекающей изъ высшаго представленія о государствъ. Несмотря на такое внутреннее противорбніе съ даннымъ опредбленіемъ понятія государственнаго права, трактованіе Герберомъ о «матеріальныхъ направленіяхъ государственной власти» (das. S. 64) является въ общемъ правильнымъ. Здъсь онъ въ семи пунктахъ сводетъ все, «къ чему стремится, что создаетъ и регулируетъ законодательнымъ и административнымъ путемъ государственная власть въ преследование общей своей задачи». Вотъ каковы эти направленія: 1. Забота о правопорядкъ; 2. Полиція, а именно полиція благосостоянія и безопасности; З. Финансы; 4. Военное управленіе; 5. Дарованіе привилегій; 6. Сношеніе съ другими государствами; 7. Церковная діятельность. Но, разумбется, такое необоспованное полразделение легко межеть быть сокращено или распространено; на принциніальное значение подобный перечень никогда не можетъ притязать. —См. замвчательную главу подъ заглавіемъ «Der Zweck der Politik im allegemeinen» въ произведени Ратценгофера «Zweck und Wesen der Politik», 1893, Bd. III.
- в) Цёль государства играеть у ученых важную роль въ силу того, что отсюда они хотять вывести и установить и редёлы государственной власти. Желаніе это, конечно, нохвально, но въ научной области неисполнимо. Если бы цёль государства поддавалось точной формулировкі, тогда, разумістся, легко было бы опреділить разумные преділы государственной власти. Къ сожалінію однако діло обстоить не такъ просто. Легко сказать: «Государственная власть пе является абсолютной силой. Она должна служить лишь цёли государства и только для этой послідней мо-

жетъ существовать. Такъ въ цѣли этой заключаются естественные предѣлы для сферы дѣйствія государственной власти» (Герберъ—«Grundzüge d. allg. und deutsch. Staatsr.» S. 29). Но тотъ же самый ученый принужденъ вслѣдъ за тѣмъ прибавить: «теорет ическое установленіе цѣли государства можетъ выражаться лишь въ весь ма общихъ представленіяхъ и только очень неопредѣленно намѣчать ту границу, которая должна отдѣлять сферу государственной воли (Staatswillen), направленной къ нравственному осуществленію общественной жизни, отъ сферы индивидуальной свободы». Здѣсь положеніе паше по-прежнему печально. Вѣдь мало пользы для насъ въ «весьма общихъ представленіяхъ» и «очень неопредѣленныхъ границахъ».

Гораздо практичные, конечно, поступаеть Герберь, когда онъ старается (das. S. 32) установить границы государственной власти согласно съ различными «интересами народной жизни»; туть

онъ отивчаетъ восемь следующихъ предвльныхъ пунктовъ:

«1. Государство не должно властвовать надъ религіознымъ убъжденіемъ гражданъ. 2. Государство не должно подавлять научных в убъжденій. З. Печать, какъ свободную выразительницу мнівній, государство не можеть ставить въ зависимость отъ предварительнаго своего соизволенія. 4. Государство не можетъ установлять опредвленную степень и родъ образованія граждань, а также регламентировать выборъ профессіи. 5. Судебную деятельностя государство должно поставить въ совершенно независимое положение. 6. Государство викому не можетъ препятствовать устраивать с обранія и основывать общества. 7. Государство не можеть ственять эмиграціи граждань. 8. Государство не можеть прибъгать къ такимъ ифропріятіямъ, которыя противорвчать гарантируемой правопорядкомъ индивидуальной свобод в личности». Но, если называть вещи собственными ихъ именами, то эти герберовскіе предёлы являются не чёмъ инымъ, какъ именно требованіями, а въ значительной степени уже и завоеваніями нов'єйшей либеральной партін; это-тв опорные пункты, которые прогрессистская партія по большей части уже заняла, за которыми укрвичлась она противъ государственнаго абсолютизма и которые тенерь отстаиваеть.

§ 133.

## Самоуправленіе.

Противоположностью къ "государственной двительности" въ болве узкомъ ен смыслъ является понятіе "самоуправленія" ("Selbstverwaltung"). Относительно значенія самаго термина здъсь не можеть возникать никакого недоразумьнія: этимологія даеть вполнъ

ясное опредвление этого понятия. Непонимание туть могло бы имъть мъсто въ томъ только случав, если бы подъ "самоуправлениемъ" стали разумъть ведение самимъ народомъ всъхъ дълъ госуда рественна го управления. Но въ такомъ широкомъ значении терминъ этотъ никогда не употреблялся—и по той простой причинъ, что здъсь въдь ръчь идетъ лишь о "самоуправлении" въ государствъ; а въ томъ широкомъ смыслъ "самоуправление" упраздняло бы государство и являлось бы тождественнымъ съ анархией и безгосударственностью.

## § 134.

## Начало самоуправленія.

Если "самоуправленіе" слідуеть понимать, какь дійствующее въ государствъ политическое устройство, то на него можно смотръть, конечно, лишь какъ на дополнение къ необходимой дъятельности государства, и, слъдовательно, представлять себъ его только въ ограниченномъ размъръ. Въ этой формъ и въ такомъ ограниченномъ размъръ самоуправление существовало всегда и всюду, гдъ только были государства. Это ясно уже изъ описанія государственной деятельности. Не следуеть лишь забывать, что всегда существовали такія составныя части народа, которыя въ большей или меньшей мъръ пользовались самоуправлениемъ, а также и такія, которыя, являясь неимущими и безправными, не имъли чъмъ распоряжаться и управлять. Мы уже видели выше, какъ государство вначалъ дъйствуетъ лишь въ одномъ особенномъ или въ немногихъ отдъльныхъ направленіяхъ, какъ постепенно лишь охватываетъ оно многочисленнъйшія и разнообразнъйшія стороны пародной жизни и управляеть ими, распространяя сюда свою деятельность. Эти отдельныя стороны народной жизни возникали безъ содвиствія государства, почти незамътно для него, и развивались первоначально безъ его вмѣшательства при "самоуправленіи" наиболѣе цивилизованныхъ составныхъ частей народа, а именно городского населенія и вообще среднихъ классовъ.

Постараемся иллюстрировать это положение ивкоторыми примврами. Возьмемь воспитание юношества. Античное государство не разсматривало еще этого вопроса входящимь въ сферу своихъ задачь и предоставляло его частной двятельности. Ученые по призванию занимались воспитаниемъ юношества, какъ своей профессией. Образо-

вывались философскія школы, ставившія себѣ задачею просвѣщеніе молодежи; и все это безъ содѣйствія со сторовы государства. Со временемъ политическія партіи, понявъ важное значеніе обученія для общественной жизни, прибрали эти школы въ свои руки. Въ средніе вѣка просвѣщеніемъ заправляла церковь. Лишь въ повое время государство распространило свою административную дѣятельность и на эту сферу народной жизни. Прежде чѣмъ государство сдѣлало этотъ шагъ, дѣло просвѣщенія было предоставлено народному "самоуправленію" (вѣрнѣе "самоуправленію" передовыхъ составныхъ частей народа или отдѣльныхъ общественныхъ круговъ).

Такъ же обстоитъ дъло съ торговлей и промышленностью. Примитивное и даже средневъковое государство предоставляетъ заботу о поднятіи и развитіи торговли и промышленности частной или, върнъе, общественной дъятельности. Когда торговля и промышленность требуютъ принятія общихъ мъръ, когда возникаютъ случаи охраны общихъ интересовъ, — тогда, какъ это бывало еще въ средневъковомъ государствъ, члены сословія сами собираются для управленія этими дълами; тогдашнее государство относилось къ ихъ интересамъ по большей части безразлично. Совершенно иначе смотритъ на это современное государство. Въ министерствахъторговли и промышленности созданъ для этихъ дълъ центральный органъ. Самоуправленіе во многихъ пунктахъ данной области смънилось дъятельностью государства.

Еще болье наглядиый примъръ даетъ намъ муниципальное устройство. Еще средневъковое государство преспокойно предоставляетъ самимъ городамъ и муниципіямъ отправленіе весьма многихъ общественныхъ дѣлъ. Въ крайнемъ случав оно обращается къ нимъ лишь по чисто фискальнымъ обстоятельствамъ. Не только вся мѣстная полиція, но часто и выполненіе судебныхъ функцій въ предвлахъ городской общины оставалось въ рукахъ коммунъ. Недостаточная дѣятельность государства восполиялась самоуправленіемъ. При такомъ сопоставленіи съ государственною дѣятельностью понятіе самоуправленія можетъ считаться яснымъ.

### § 135.

## Сословное самоуправленіе.

Въ средневъковомъ государствъ самоуправление организовано было по сословіямъ и классамъ. Отсюда, конечно, мы должны со-

вершенно исключить огромную массу сельскаго населенія, такъ какъ оно находилось преимущественно подъ юрисдикціей и управленіемъ "помѣстныхъ господъ". Да и государственная дѣятельность не проникала въ этотъ низшій народный слой, который былъ переданъ "помѣщичьей" власти. Слѣдовательно, поселянъ не приходится считать ни объектомъ государственнаго управленія, ни субъектомъ самоуправленія.

Дворянство же, наобороть, повсюду не только пользовалось всёми, такъ называемыми, личными вольностями, но и обладало важнёйшими политическими правами. Ему вездё гарантировано было участіе въ правительственныхъ дёлахъ.) Дворянство разрёшаетъ подати и раскладку военныхъ расходовъ; въ рейстагахъ и парламентахъ оно участвуетъ въ рёшеніи важнёйшихъ государственныхъ и правительственныхъ дёлъ; оно образуетъ, такъ сказать, средневёковое государство и играетъ большую роль въ его управленіи. Дворянство пользуется больше, чёмъ однимъ лишь "самоуправленіемъ", такъ какъ въ его рукахъ и значительнёйшая часть "государственнаго управленія",—оно является господствующимъ въ государствё сословіемъ.

Между безправнымъ, совершенно лишеннымъ всякой возможности управлять и самоуправляться сельскимъ населеніемъ (Landvolk) и пользующимся, какъ своимъ собственнымъ, такъ и государственнымъ управленіемъ дворянствомъ (Adel) находится городское сословіе (Bürgerstand). Политическія права его призрачны и крайне ничтожны, а поэтому оно не принимастъ почти никакого участія въ государственномъ управленіи; въ городахъ же за этимъ сословіемъ, какъ упомянуто, оставлена добрая доля управленія своимъ общиннымъ имуществомъ и своими городскими дѣлами. Итакъ городское сословіе пользуется тѣмъ, что собственно разумѣется подъ самоуправленіемъ, т. е., оно управляетъ такими дѣлами, въ которыхъ государство кепосредственно не заинтересовано.

Такое положение вещей продолжалось въ общемъ вплоть до XVIII-го стольтия, когда абсолютизмъ положилъ этому конецъ.

#### § 136.

## Паденіе и возстановленіе самоуправленія.

Выросшій повсюду въ Европѣ въ ХУШ столѣтіи абсолютизмъ путемъ административной централизаціи дошелъ до того, что опуталь сѣтью бюрократическихъ формъ управленія одну за другой всѣ стороны народной жизпи. Онъ проникъ въ самые укромные уголки государства, въ самые глубокіе народные слои, чтобы, подчинивъ себѣ всѣ силы народа, употребить ихъ для своихъ великихъ "государственныхъ дѣяній". Повсюду на континентѣ восторжествовало государственное управленіе, а прежнее само-управленіе совершенно прекратилось. И вотъ въ области внутренней политики водворились бюрократизмъ и централизація, два явленія, глубоко подорвавшія народное благосостояніе и парализовавшія свободное его развитіе.

Когда же французская революція вступила въ политическую борьбу съ абсолютизмомъ, то руководившее вездъ этой борьбой образованное среднее сословіе пом'встило среди своихъ требованій и "самоуправленіе". А именно, программа либеральныхъ партій, какъ извъстно, состояла изъ слъдующихъ требованій: равенство всвхъ передъ закономъ, свобода личности, участіе въ законодательствъ и самоуправленіе (вмъсть съ децентрализаціей). Всь эти требованія образованное среднее сословіе выставляло во имя всего народа и для всего народа настаивало на ихъ исполнении. Такая тактика имъла свои разумныя основанія. Да, если мы вглядимся въ корень великой французской революціи и вызванныхъ ею въ Европ'в политическихъ народныхъ движеній, то всюду зам'втимъ образованное среднее сословіе, вступившее съ единственно до тѣхъ поръ уполномоченными въ государствъ высшими классами въ борьбу изъ-за совмъстнаго властвованія. Въ этой борьбів съ документально утвержденными правами и "освященными" стариной традиціонными привилегіями дворянства образованное среднее сословіе искало какой-нибудь моральной опоры для тёхъ правъ, которыхъ оно домогалось. Согласно природъ вещей такую опору оно могло найти лишь въ "философскомъ", "естественноправовомъ" положени. Но изъ философіи и естественнаго права нельзя, конечно, выводить, что вступление среднихъ классовъ въ борьбу вызвано просто лишь стремленіемъ ихъ къ совм'єстному властвованію. Напротивъ, дѣло должно было получить совершенно иной характеръ. Нужно было опереться на общую формулу: то право, котораго хотѣли добиться для себя, нужно было провозгласить, какъ прирожденное встамъ людямъ. Иначе это дѣло нельзя было поставить. Вмѣстѣ съ тѣмъ такая тактика была выгодна еще и въ другомъ отношеніи. Путемъ провозглашенія общихъ человѣческихъ правъ средніе классы поставили себя въ положеніе защитника интересовъ массы и поэтому могли въ случаѣ государственнаго переворота разсчитывать на ея поддержку; разсчеты эти, дѣйствительно, оказались вѣрными.

Послъдствіемъ этого положенія защитника народныхъ интересовъ, занятаго со времени французской революціи образованнымъ среднимъ сословіемъ, явилось такое расширеніе понятія "само-управленія", какого оно никогда еще не достигало даже въ добрыя старыя времена. Теперь въдь уже не могли довольствоваться однимъ лишь "городскимъ самоуправленіемъ", а должны были требовать распространенія этого "права" также и на все сельское населеніе, на всё сельскія общины.

## § 137.

# Сословное и территоріальное самоуправленіе.

Это расширеніе понятія "самоуправлепія" въ значительной степени связано съ тѣмъ превращеніемъ, которое къ концу XVIII стольтія произошло во всемъ существъ европейскаго государства. Тогда европейскія государства достигли того именно поворотнаго пункта, отъ котораго средневъковый сословный строй, покоящійся на политическомъ рабствъ сельскаго населенія, сталъ преобразовываться въ современную культурную государственность. Однимъ изъ важнъйшихъ признаковъ этого преобразованія являлось вытъсненіе сословнаго расчлененія народа территоріальнымъ его раздъленіемъ. Преобразованіе это явилось послъдствіемъ стремленій къ равенству. Гдѣ народъ оффиціально слагался изъ разнородныхъ составныхъ частей, тамъ личная однородность наблюдалась лишь внутри отдѣльныхъ соціальныхъ единицъ и передъ этой сословной связью одинаковыя мъстныя условія отступали, какъ бы неимѣющія значенія. Средневъковое представительство организовано было по сословіямъ (ständewcise), а не по избирательнымъ округамъ;

собиравшееся въ парламентъ или рейхстагъ со всъхъ концовъ государства рыцарство чувствовало себя, какъ одинъ организмъ, съ тождественными противъ остальныхъ сословій интересами; и эти сословные ихъ интересы оттъсняли на задній планъ всякій мъстный интересъ. Совсвиъ иной оборотъ должно было принять это двло въ современномъ культурномъ государствъ по программъ либеральныхъ партій. Сословныя различія уничтожены; весь народъ должень быль превратиться въ однородное цёлое. Но для удобства управленія эту единообразную народную массу пужно было разділить, и вотъ тутъ, для такого дъленія не оставалось никакого другого основанія, кром'в принципа территоріальнаго разграниченія. Когда центральной, изъ "общей воли сувереннаго народа" вытекающей государственной власти пришлось имъть дъло съ однородной массой равныхъ между собой индивидовъ, съ этого момента уже нельзя было иначе подойти къ практическимъ потребностямъ управленія, какъ путемъ лишь территоріальнаго разділенія (департаменты, области, округа и т. д.). Когда же проведено было такое новое, на мъстномъ принципъ жизни основанное дъление народа, то тутъ уже простая последовательность въ "освободительныхъ требованіяхъ" и вытекающая отсюда оппозиція противъ абсолютистской централизаціи выставили для этихъ современныхъ народныхъ круговъ, для этихъ частей страны требование надлежащей административной самостоятельности и независимости отъ центральнаго правительства, одпимъ словомъ, --- "самоуправленія". При этомъ, какъ образецъ, могли, конечно, вспомнить средневъковое муниципальное и городское самоуправленіе, хотя оно им'вло больше общественный, чімь народный и государственный характеръ.

### § 138.

## Размъръ самоуправленія.

Во всякомъ случат и современное самоуправленіе, —существующее впрочемъ до сихъ поръ больше въ доктрипт, чти и въ жизни, — сходится въ одномъ пунктт со средневтвовымъ, почти и еховымъ самоуправленіемъ городовъ, и сходство это выражается въ его объектт. Этотъ послтаній состоитъ частью изъ экономическихъ, частью изъ мъстныхъ полицейскихъ дълъ. И подобно тому, какъ средневтвовое городское самоуправленіе не имтло ничего общаго

съ собственно политическими дёлами, точно такъ же и современная либеральная доктрина оставляетъ за центральнымъ народнымъ представительствомъ всё чисто политическія государственныя и областныя дёла. Правда, кругъ средневёковаго самоуправленія въ извёстномъ отношеніи былъ даже шире, чёмъ этого домогается современная либеральная доктрина: вёдь къ самоуправленію средневёковыхъ коммунъ по большей части принадлежала и извёстная с удебная власть, между тёмъ какъ современная доктрина относитъ всю юстицію къ государству и отправленіе всякихъ судебныхъ функцій вплоть до самыхъ низшихъ ихъ ступеней допускаетъ лишь во имя государства.)

Итакъ то, что современная либеральная доктрина разумѣла подъ лозупгомъ "самоуправленіе", являлось съ одной стороны отголоскомъ средневѣкового коммунальнаго самоуправленія, уничтоженнаго повсюду абсолютизмомъ и централизаціей 18-го столѣтія, съ другой же стороны оно было необходимымъ послѣдствіемъ преобразованія средневѣкового с о с л о в н а г о дѣленія народа въ т е рри т о р і а л ь н о е. Съ этимъ преобразованіемъ и съ усвоеннымъ либеральной доктриной принципомъ равенства имѣло связь то обстоятельство, что требуемое самоуправленіе выставлялось, какъ выраженіе прирожденныхъ человѣку правъ на свободу, а поэтому оно пріобрѣло значеніе, какъ существенная и неотъемлемая часть, какъ гарантія и условіе свободы не для отдѣльныхъ лишь общественныхъ классовъ, но для всего народа.

### § 139.

### Обоснование самоуправления въ новое время.

Ходъ мыслей при этомъ былъ слѣдующій. Отправнымъ пунктомъ тутъ была человѣческая "свобода". Всякій человѣкъ, разсуждали, свободенъ, "хотя бъ онъ и въ цѣпяхъ родился", и долженъ оставаться свободнымъ. Изъ этого "высшаго принципа" слѣдов ало, что съ государствомъ человѣкъ долженъ мириться лишь какъ съ неиз бѣжнымъ зломъ и только изъ уваженія къ свободѣ своихъ ближнихъ, что ограниченіе государствомъ личной свободы слѣдуетъ переносить лишь постольку, поскольку это необходимо для существованія го сударства.

Отсюда вытекало, что власть государственная, притомъ лишь

изъ "воли сувереннаго народа" возродившаяся и представляющая только "общую народную волю", должна править лишь въ тъхъ предълахъ, въ какихъ это необходимо для существованія государства. Всякая выходящая за эти необходимые предълы государственная дъятельность должна считаться излишнимъ и нарушающимъ какъ народныя, такъ и личныя права на свободу "многовластіемъ", въ чемъ столь часто виноватъ бывалъ абсолютизмъ. И вотъ, борясь съ этимъ, современная либеральная доктрина требовала возможно болъе широкаго самоуправленія, давая этому государственноправовому понятію широчайшій, съ современнымъ культурнымъ государствомъ совмъстимый размъръ.

## § 140.

#### Указаніе на Англію.

Существовала еще другая, внѣшняя причина, способствовавшая тому, что лозунгъ "самоуправленіе" прозвучалъ по всему континенту Европы. Занимающая островное положеніе Англія, въ столь многихъ отношеніяхъ достигшая безпримѣрнаго государственнаго развитія, отличалась отъ континентальныхъ европейскихъ государствъ также тѣмъ, что въ XVIII столѣтіи она не подпала до такой степени, какъ эти послѣднія, подъ абсолютистскій режимъ. Въ Англіи монархическая власть не была въ состояніи поглотить прочно укоренившійся "selfgovernment" графствъ и приходовъ; и онъ, повидимому по крайней мѣрѣ, продолжалъ существовать со сравнительно большой самостоятельностью и независимостью отъ этой монархической власти.

И вотъ, когда со времени Монтескье либеральная государственноправовая доктрина стала присматриваться къ этому "образцовому свободному государству" и неустанно рекомендовала народамъ его учрежденія,—тогда среди другихъ особенностей ей долженъ былъ броситься въ глаза и англійскій "selfgovernment", невредимо выдержавшій столітнія бури. Не познакомившись поосновательні съ порядками англійской государственной жизни, перевели "selfgovernment" словомъ "самоуправленіе" ("Selbstverwaltung") и вскорі единогласно признали, что рядомъ съ извістнымъ, превознесеннымъ Монтескье "разділеніемъ властей" это англійское "самоуправленіе" является сильнійшимъ оплотомъ политической свободы.

Такимъ образомъ, уничтоженное абсолютизмомъ континентальныхъ государствъ, нѣкогда процвѣтавшее здѣсь въ городахъ "само-управленіе" теперь, какъ перенесенный изъ Англіи политическій лозунгъ, въ совершенно иномъ, сильно расширенномъ значеніи снова вошло въ государственную жизнь континента и, какъ лозунгъ, до сихъ поръ играетъ тутъ значительную роль.

Насколько этотъ призывъ къ англійскимъ порядкамъ покоился на не вполнѣ ясномъ о нихъ представленіи, подробнѣе увидимъ это ниже; здѣсь же мы хотимъ обратить вниманіе главнымъ образомъ на это требованіе самоуправленія, поскольку оно являлось либеральной реакціей противъ господствовавшаго въ 18-мъ столѣтіи абсолютизма, который, выйдя изъ предѣловъ правомѣрной государственной дѣятельности, въ неограниченности своей грозилъ убить всякую самостоятельную дѣятельность отдѣльныхъ составныхъ частей и общественныхъ круговъ государства и уничтожить всякіе слѣды самоуправленія.

## § 141.

#### Объемъ самоуправленія.

Въ своемъ полномъ, современномъ развитіи понятіе самоуправленія обнимаетъ слѣдующія права:

- 1. Право управленія собственнымъ имуществомъ отдѣльныхъ большихъ или меньшихъ территоріальныхъ единицъ государства (провинцій, областей, округовъ, городовъ и общинъ) посредствомъ законныхъ, самими же ими избранныхъ представительствъ.
- 2. Право управленія хозяйственными дізлами, поскольку они не затрагивають непосредственно интересовь государства и такимъ образомъ не входять въ компетенцію центральной государственной власти.
- 3. Управленіе полиціей, поскольку оно является лишь м'єстнымъ и не им'єсть непосредственнаго государственнаго значенія.
- 4. Также, конечно, веденіе актовъ гражданскаго состоянія и отправленіе мирового суда.

Весь этотъ полный объемъ самоуправленія современная либеральная партія провозглашаеть для всего "народа", а слёдовательно, и для "сельскихъ общинъ", но программа эта до сихъ поръ не реализована, такъ какъ проведеніе самоуправленія въ низшіе

народные слои, въ сельское население встръчаеть много тяжелыхъ затруднений.

А именно, вскоръ обнаружилось, что самоуправленіе должно являться не просто лишь правомъ, но въ гораздо большей степени еще и обязанностью, для выполненія которой необходимо извъстное образованіе.

И воть до сихъ поръ даже въ современномъ культурномъ государствъ существують еще такіе народные слои, которые не дозръли до самоуправленія и не имъютъ ни силъ, ни желанія содъйствовать государству въ разръшеніи культурныхъ его задачъ. Въ рукахъ этихъ народныхъ элементовъ самоуправленіе становится тяжелымъ тормазомъ для хода развитія современнаго культурнаго государства. Здъсь на печальномъ опытъ пришлось убъдиться, что право это въ рукахъ образованныхъ среднихъ классовъ приноситъ наилучшіе для общественной пользы плоды,—между тъмъ какъ большею частью необразованное еще сельское населеніе употребляетъ его лишь во вредъ, какъ себъ, такъ и государству.)

### § 142.

# Англійскій selfgovernment.

Что же мы видимъ въ Англіи, въ этомъ высокопрославленномъ образцѣ благодатнаго самоуправленія? Выше мы уже упомянули, что, вслѣдствіе поверхностнаго знакомства съ англійскими порядками и невѣрнаго представленія объ англійскомъ selfgovernment'ѣ, многіе впали здѣсь въ заблужденіе. Положеніе же дѣла таково: англійскій selfgovernment ни въ коемъ случаѣ не является тѣмъ, что континентальная доктрина разумѣетъ подъ самоуправленіемъ. Согласно этому послѣднему понятію, и сельское населеніе (Landvolk) должно само управлять своими общинными дѣлами посредствомъ имъ же свободно выбранныхъ органовъ. Въ Англіи же объ этомъ никогда не было и рѣчи.

Selfgovernment тымь только и отличается оть государственнаго управленія, что онь отправляется не состоящими па жалованьи у государства чиновниками, а назначаемыми государствомь почетными, безвозмездно функціонирующими должностными лицами. Не установляя жалованья этимь должностнымь лицамь (мировымь судьямь), госу-

дарство должно назначать ихълищь изъ числа мъстныхъ состоятельныхъ гражданъ 1). Въ разсматриваемомъ управлении обращается вниманіе на мистный элементь и такимь образомь преграждается путь къ вырожденію этого управленія въ бюрократію.

### § 143,

### Джентри въ англійскомъ самоуправленіи.

Есть еще другая, существенная и весьма важная особенность, ръзко отличающая англійскій selfgovernment отъ того самоуправленія, какое образовалось въ теоріи и въ практикъ континента, и особенность эта заключается въ джентри. Конечно, въ Англіи такъ же, какъ и въ континентальныхъ средневъковыхъ государствахъ вся государственная сила и власть находилась въ рукахъ дворянства. Объ административной независимости, о самоуправленіи "народа", а слёдовательно, недворянскаго сельскаго населенія и находящихся въ графств'в м'встныхъ городовъ, - объ этомъ не могло быть речи и въ Англіи. Но все-таки англійское дворянство отличалось отъ континентальнаго своей меньшей обособленностью отъ среднихъ классовъ. И вотъ ему удалось выростить между собой и народомъ, а именно изъ смътанныхъ дворянскихъ и мъщанскихъ элементовъ, образованное среднее сословіе, "джентри", составляющее естественную середину въ организмъ англійскаго народа. Это джентри, причастное съ одной стороны ко владенію и съ другой-къ общему образованію, а отсюда къ выдающемуся общественному положенію, присоеди-

Опредиленнаго штата мировых судей пе существуеть. Король можетъ назначать ихъ, сколько угодно. Значительная часть ихъ лишь но-ситъ титулъ мирового судьи, не исполняя соотвытствующихъ функцій. Функцін мировыхъ судей слагаются не только изъ судебныхъ, но и

административных обязанностей. (См. «Русское Госуд. Право» Коркунова, т. II изд. 1903 г., стр. 370-372)... Переводчикъ.

<sup>1) &</sup>quot;Для назначенія мировымъ судьей надо: 1) или владёть по праву собственности либо аренды срокомъ не менѣе 21 года недвижимостью, приносящей дохода не менѣе 100 ф. ст., или 2) по закону 1875 года нанимать не менѣе двухъ лѣтъ жилище за плату не менѣе 100 ф. ст. Кромѣ того пэры, ихъ старшіе сыновья или другіе предполагаемые наслѣдники, а также наслѣдники лицъ, имѣющихъ дохода не менѣе 600 ф. ст., могутъ и безъ ценза быть мировыми судьями. Затѣмъ съ нѣкоторыми мѣстиыми выборници доходания простигами пр выборными должностями ipso iure соединяется званіе мирового суды, напр., съ должностью председателя совета графства и совета санитарнаго

няется къ высшимъ, правящимъ классамъ англійскаго народа; въ лицъ своихъ интеллигентныхъ членовъ джентри даетъ государству способныхъ, желанныхъ дъятелей самоуправленія. Изъ этого состоятельнаго и образованнаго класса правительство набираеть огромную армію почетныхъ должностныхъ лицъ, которыя такъ прославили англійскій selfgovernment. Но этотъ послёдній ни въ коемъ случав не является "самоуправленіемъ" въ смыслъ континентальной либеральной доктрины 1).

## § 144.

#### Организмы самоуправленія.

Самоуправление проводится по изв'ястнымъ самоуправляющимся организмамъ (Selbstverwaltungskörper), подъ которыми надо разумъть существующія въ государствь формы общенія и союзы; надъленные правомъ самоуправленія, они завъдують большимъ или меньшимъ количествомъ своихъ общественныхъ дёлъ посредствомъ

д) См. статью Ленинга «Gemeinde», пом'вщенную у Блунчли въ Словарѣ Государственныхъ Наукъ (Staatswörterbuch, 1872). Совершенно отличное отъ этого понятіе англійскаго selfgovernen'a мы находимъ обличное отъ этого понятіе англійскаго статью денення денення статью денення статью денення статью денення денення ден стоятельно изследованнымъ въ произведении Гнейста-«Verwaltung, justiz,

Staatswervaltung und Selbstverwaltung nach englischen und deutschen Verhältnissen etc.» (Berlin 1869, § 8, S. 91—117).

Ленингъ выставляетъ «демократическій характеръ» «самостоятельной нъмецкой общины (selbständige Gemeinde in Deutschland), въ которой небольшое помъстье и промышленное имущество должны на болъе тъсномъ протяжении и въ болъе ограниченномъ объемъ выполнять государственныя повинности», «между тъмъ какъ введение самоуправления по крейсамъ (Kreis) и провинціямъ (Provinz) представляеть еще весьма важную задачу политики, задачу, разрѣшеніе которой становится все настоятельнѣе и настоятельнье; отъ правильнаго выполненія ея въ значительной степени будеть зависьть будущее Германін». Ленингь повидимому совершеню игнорируєть ту огромную разницу между городскими и сельскими общинами, которая зиждется на неодинаковомъ уровив ихъ умственной зрвлости и образованія. «Понятіе объ общинь, какъ о подитическомъ само-управляющемся организмѣ (Selbstverwaltungskörper), теперь повсюду одно и то-же; правда, въ законѣ городскія общины отдѣлены отъ сельскихъ, но это вызывается лишь иткоторыми вытекающими изъ неодинаковыхъ положеній различіями; туть мы имжемь лишь различныя формы проявленія одного и того-же принципа». Затымь Ленингь сытуеть, что проведеніе самоуправленія въ сельских в общинах в не всегда еще соотв'ятствуеть этому понятію (т. е. доктринф). «Принципіальное признаніе самостоятельности общины еще не есть проведение этого основного положения. Даже свободное управление имуществомъ предоставляется общинѣ лишь до извъстной степени, вся же дальнъйшая дъятельность въ большинствъ государствъ до сихъ поръ еще подчинена опекъ и надзору со стороны го-

ими же самими избранныхъ представителей и должностныхъ лицъ. Наименьшими самоуправляющимися организмами являются общины. Надъ ними же въ извъстной градаціи, соотвътственно исторически сложившимся отношеніямъ, могутъ существовать болье общирныя области, какъ, напр., въ Австріи теперь—округа (Bezirke) и земли (Länder). Органами самоуправленія тутъ являются: въ общинахъ—общиные комитеты (Gemeindeausschüsse) или общиные совъты (Gemeinderäthe), въ округахъ (притомъ лишь въ Богеміи, Галиціи, Штиріи) — окружныя представительства (Bezirksvertretungen), въ отдъльныхъ земляхъ наконецъ—избираемые изъ среды ландтаговъ земскіе комитеты (Landesausschüsse) 1).

Созданное реформами Штейна (Städteordnung von 1808) прусское самоуправленіе было реорганизовано положеніемъ о крейсовомъ устройствъ 1872 г. (Kreisordnung vom Iahre 1872). Согласно этому послъднему, здъсь самоуправляющимся организмомъ является главнымъ образомъ крейсъ (подобно австрійскому бецирку); органами же его служатъ крейстагъ (Kreistag—собраніе представителей крейса) и комитетъ крейса (Kreisausschuss). Во главъ крейса, а слъдовательно, крейстага и комитетъ крейса стоитъ назначаемый

сударственных властей. Правила организаціи общинных учрежденій разсчитаны на то, чтобы важнёйшія мёста занимались лицами бюрократическаго восинганія; и вотъ такимь образомь общинная бюрократія извнутри подаеть руку государственной, извиё правящей бюрократіи». Наконець Ленингъ полагаеть, что «задача настоящаго времени должна состоять въ томъ, чтобы на основахъ этихъ воздвигнуть самоуправленіе общинъ».

Теперь, благодаря Гнейсту, крайнія теоріп самоуправленія не могуть уже ссыдаться на излюбленный «англійскій образець». Въ приведенномъ нами выше произведеніи онъ правильно излагаеть основныя черты англійскаго selfgovernment'a. Отсюда (§ 8) мы процитируемъ сл'Едующія положенія:

<sup>«</sup>Воть вь какихь характерныхь чертахь заключается рёзко выразившееся существо selfgovernment'a: 1) Selfgovernment представляеть изъ себя
систему государственнаго управленія... 2) Весь selfgovernement является какъ бы государственнымъ порученіемъ
коммунамъ... 3) Въ цёломъ своемъ selfgovernement покоится на государственномъ принципѣ права назначенія (Ernennungsrecht)... Такимъ образомъ всѣ высшія должности въ selfgovernment'ѣ
всегда основывались на принципѣ королевскаго назначенія; сюда относятся: шерифы, мировые судьи, милиціонныя комиссіи, офицеры милиціи.
Еще въ нормандскую эпоху было установлено, что такія функціи являются
правомъ короля и обязанностью государства. И при позднѣйшей юрисдикціи тайнаго совѣта (privy council), парламентовъ и королевскихъ судовъ функціи эти никогда не пріобрѣтали характера сословности и выборнаго начала».

<sup>1)</sup> Cm. moe «Oesterreichisches Staatsrecht», S. 219.

короной ландрать (Landrath), руководящій въ крейсь, какъ госу парственнымъ управленіемъ, такъ и самоуправленіемъ 1).

Въ Англіи низшимъ, но вмёстё съ тёмъ и важнёйшимъ органомъ самоуправленія служить существующій съ 14-го стольтія институтъ мировыхъ судей. Самоуправляющимися организмами здъсь являются болье значительные города (municipal boroughs) и графства (county) 2). Въ первыхъ дёлами самоуправленія зав'єдываютъ городскіе совыты (borough councils), составляющіеся изъ мэра (mayor), избираемыхъ плательщиками податей на 3 года альдерменовъ (aldermen) и совътниковъ (councillors). Кругъ ихъ дъятельности охватываеть всю м'єстную полицію. Кром'є означенных совътовъ иля охраненія общественнаго спокойствія существують здісь назначаемые правительствомъ мировые судьи, на которыхъ при этомъ перенесены и нѣкоторыя административныя функціи (призрѣніе бъдныхъ, разръшеніе мелочнаго торга и др.). Менъе значительные города (county boroughs) вмёстё съ сельскими общинами даннаго графства подвъдомственны совъту графства (county council): но они могутъ имъть и свои собственныя, на 3 года избираемыя мёстныя управленія, зав'ядывающія изв'єстной частью городскихъ дъль; такія управленія называются мъстными бюро (local - boards); кругъ дъятельности ихъ распространяется преимущественно на санитарную полицію. Находясь отдёльно отъ автономныхъ городовъ и охватывая лишь незначительные городки, графства являются главными территоріальными составными частями Англіи, а вм'єст'є сътвиъ и самоуправляющимися организмами жат еξоχήν. До закона 1888 года управленіе графствъ находилось преимущественно въ рукахъ назначаемыхъ правительствомъ изъ мъстнаго джентри мировыхъ судей. Но вотъ даннымъ закономъ (Local-Government - Akt

Следуетъ отметить, что городское англійское управленіе гораздо ближе подходить къ континентальнымъ порядкамъ самоуправленія, чемъ органивація управленія графствъ, особенно р'язко отразившая въ себъспеціальныя условія англійской общественной жизни. (См. у Коркунова— «Русское государств. право», т. II, изд. 1903 г., § 47).

Переводчикъ,

<sup>1)</sup> Cm. Grotefend-«Preussisches Verwaltungsrecht» I, S. 215.

<sup>2)</sup> Организація м'єстнаго управленія въ Англіп представляется существенно различною для графствъ и для городовъ. По закону 1888 г., англійскіе города раздъляются на двъ категорін. Къ одной изъ нихъ относятся города, имъющіе не менъс 50.000 жителей и въкоторые (17) также значительные, хотя и не достигающие этой цифры населения; они имъють особое управление. Къ другой категории относятся остальные менже населенные города; они входять въ составъ графствъ.

1888) сдълано значительное приближение къ принципу самоуправленія въ континентальномъ смыслѣ этого слова, какъ управленія посредствомъ выборных представителей; теперь во главъ графства поставленъ избираемый плательщиками податей совъть графства (county council). Избранные на три года совътники графства выбирають изъ своей среды для веденія дёль комитеть альдерменовъ на шесть лътъ и предсъдателя въ совътъ графства (chairman) на одинъ годъ. Устроенный такимъ образомъ совътъ графства завъдываетъ всъми дълами мъстнаго управленія, входившими въ прежнюю компетенцію мирового судьи (между прочимъ мъстной полиціей въ графствъ); вслъдствіе этого у мировыхъ судей графства, по прежнему назначаемыхъ правительствомъ, остаются уже главнымъ образомъ чисто судебныя дёла 1). И вотъ реформой этой пробитъ быль путь для континентальнаго принципа отдёленія суда отъ управленія, для принципа, который до сихъ поръ ошибочно приписывали англійскому государствонному устройству. Итакъ здісь наблюдается замівчательное явленіе: Англія начинаеть воспринимать тв именно принципы самоуправленія и такъ называемаго разделенія властей, которые, яко бы по англійскому образцу, уже развились на континент $\dot{B}^2$ ).

Въ противоположность къ вышеупомянутымъ государствамъ, Франція, несмотря на всё революціи, не могла освободиться отъвошедшаго здёсь въ традицію и глубоко укоренившагося централизованнаго государственнаго управленія путемъцёлой армін правительственныхъ чиновниковъ. Опа до сихъ поръ осталась тёмъ конституціоннымъ государствомъ, гдё и при республиканскомъ строё самоуправленіе никакъ не могло занять сколько-нибудь значительнаго положенія. Организмами самоуправленія здёсь являются, собственно говоря, лишь общины, жители которыхъ (всё совершеннолётніе, уже 6 мёсяцевъ проживающіе въ общинё французы) выби-

<sup>1)</sup> Следуеть заметить, что законь 1888 года не решился поставить полицейскую стражу вие всякой зависимости отъ мировой юстиціи и подчинить ее всецело совету графства. Закономь этимь установлень средній путь: образовань особый смешанный комитеть (standing joint commitee), составленный наполовину изъ делегатовь четвертной сессіи мировых судей, наполовину изъ делегатовь совета графства. этому-то комитету и подчиняется теперь полицейская стража графства. (См. у Коркунова—«Русское государств. право» т. ІІ, изд. 1903 г., стр. 379).

— Маітельда

<sup>2)</sup> Кром'в Гнейста—«Selfgovernment... ...in England», см. Maitland'a—«Justice and police» (London, Macmillan).

рають муниципальный совъть (conseil municipal); этоть же послъдній изъ своей среды избираеть мэра и его помощниковъ. Но съ другой стороны мэръ является и правительственнымъ органомъ, будучи подчиненъ частью супрефекту (стоящему во главъ округа), частью — префекту (находящемуся во главъ департамента). И вотъ, такъ какъ 87 префектовъ департаментовъ подчинены непосредственно министру внутреннихъ дълъ и обязаны приводить въ исполненіе его распоряженія, то министръ этотъ однимъ почеркомъ пера можетъ сообщить извъстное направленіе дъятельности не только всъхъ своихъ префектовъ и супрефектовъ, но также и подчиненныхъ этимъ послъднимъ мэровъ всъхъ французскихъ общинъ. Сила этого строго централизованнаго правительственнаго аппарата столь значительна, что слабые зачатки самоуправленія въ общинахъ, округахъ и департаментахъ по сравненію съ нимъ являются полнъйшимъ ничтожествомъ 1).

#### § 145.

## Административное и политическое самоуправленіе.

Опытный государственный мужъ, министръ Бадени, въ одной изъ своихъ политическихъ ръчей выставилъ разницу между административнымъ и политическимъ самоуправленіемъ. Различіе это имъетъ свое основание и глубокій смыслъ, въ особенности для такихъ сложныхъ досударствъ, территоріальныя составныя части которыхъ имъютъ болье глубокое основание, чъмъ простыя административныя подраздъленія. Конечно, различеніе это подсказано было конкретными обстоятельствами австрійской государственной жизни, но оно можетъ считаться правильнымъ и нелишеннымъ дъйствительнаго смысла и для другихъ сложныхъ государствъ и союзовъ государетвъ, какими являются, напр., Швейцарія н Съверо-Американэскі Соединенные Штаты. У всякаго австрійскаго политика должна была сама собою напрашиваться мысль о томъ, что самоуправленіе общины или округа (Bezirk), состоящее въ завъдываніи собственнымъ имуществомъ, дорогами, призръніемъ бъдныхъ, благотворительными учрежденіями, наконець, всей мъстной полиціей, должно

<sup>1)</sup> См. Block—«Dictionnaire de l'administration», затъмъ Aucoc—«Conférences sur l'administration» 1882.

отличаться отъ того, что называють самоуправленіемъ отдёльныхъ земель (Länder). Эти послёднія имёють, конечно, болёе высокіе интересы, чёмъ "административных Галиція, Богемія, ожидають отъ принадлежащаго имъ по конституціи самоуправленія, конечно, еще и кое-чего большаго, чёмъ содержанія въ исправности своихъ дорогь и призрёнія бёдныхъ,—и это кое-что большее, выходящее изъ узкихъ административныхъ рамокъ и вдающееся въ высшую политической индивидуальности 1). Это высшее самоуправленіе, имёющее своею цёлью сохраненіе исторически сложившейся политической индивидуальной земли или группы земель, правильно можетъ быть названо политически или тически или тически или правильно можетъ быть названо политически или тически или труппы земель, правильно можетъ быть названо политически или тически или правильно можеть быть названо политически или тически или труппы земель, правильно можетъ быть названо политически или тически или труппы земель, правильно можетъ быть названо политически или тически индивидуальности отдёльной земли или труппы земель, правильно можетъ быть названо политически или тически или труппы земель правильно можетъ быть названо политически или тически или или тически или тически

1) Такъ какъ выражение это въ Австріи впервые было употреблено феодалами «успленнаго» рейхсрата (1859 г.), то «либералы» причислили его къ «реакціоннымъ» лозунгамъ.

(Либералами въ Австрій тогда являлись «главнымъ образомъ нёмецкіе бюргеры, отстанвавшіе единство совокупнаго государства (Gesammtstaat) съ администраціей изъ нёмцевъ, тогда какъ консервативная нартія, состоявшая изъ аристократическихъ и клерикальныхъ элементовъ венгерскаго и разныхъ славянскихъ обществъ, отстанвала историческія права отдёльныхъ провинцій»... См. статью Н. Карѣева «Историческія справки», въ № 48 "Сына Отечества" за 12 апрѣля 1905 года. Переводчикъ.)

Допустимъ, что феодалы хотъль по своему господствовать въ отдъльныхъ земляхъ и для этой изъли добивались какъ можно болъе широкаго самоуправленія этихъ земель, но отсюда еще не слъдустъ, что нужно отрицать фактъ исторически сложившейся политической индивидуальности земель, трицаніе еще не влечеть ва собою песуществованія факта. Когда я въ своемъ «Oesterreich. Staatsr.» (S. 77) изложиль существо историческо-политическихъ индивидуальностей, газета «N. Fr. Presse» обрушилась на меня, призывая министерскую власть противъ профессора, въ книгъ котораго яко-бы оказалось много «невърныхъ данныхъ». Но безпристрастная критика нашла въ моей книгъ гораздо болъе несомивнно правильныхъ мыслей, чёмъ «N. Fr. Presse» будто-бы «невърныхъ данныхъ». Во всякомъ случать та передовая статья была характерна для партійнаго органа, постояннымъ признакомъ котораго якляется страхъ передъ истиной и который вотъ уже нъсколько десятильтій ведегъ въ Австріи страусовую политику, воображая, что достато по липь игнорировать фактъ—и онъ исчезнетъ съ лица земли. Эта газета не жедаетъ видъть фактическаго, дъйствительнаго существованія историческо-политическихъ индивидуальностей отдъльныхъ земель и группъ ихъ,—напротивъ, она основываетъ свою политику на фантомъ, который она называетъ «нъмецкой круговой порукой въ Австріи» («deutsche Gemeinbürgschaft in Oesterreich»); но такая общность въ дъйствительности не существуетъ, да и не можетъ существовать, вслъдствіе совершенно различныхъ интересовъ въ отдъльныхъ вестрійскихъ земляхъ, вслъдствіе ихъ особеннаго экономическаго и географическаго положенія Не можетъ быть никакого сомнънія въ томъ, что эта совершенно ложеная, уже десятки лѣтъ ведущаяся польтика, является причиной полнаго упадка защищаемой «N. Ft. Presse» партіи.

самоуправленіемъ. Такимъ самоуправленіемъ въ республиканскихъсоюзахъ государствъ (Staatenbund) пользуются отдёльные штаты (или кантоны); это наблюдается, напр., въ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, гдъ 38 отдъльныхъ государствъ осуществленіе своихъ верховныхъ правъ, многихъ правъ законодательства и управленія перенесли на совокупность государствъ, на союзъ, какътаковой. Подобнымъ политическимъ самоуправленіемъ пользуются и отлъльные швейцарские кантоны, которые осуществление извъстныхъ верховныхъ правъ своихъ, правъ законодательства и управленія перенесли на союзъ государствъ. Конечно, сообразно съ количествомъ правъ, перенесепныхъ на государство, какъ на цълое, можно говорить о болье или менье широкомъ политическомъ самоуправленіи территоріальныхъ составныхъ частей государства, -- смотря по тому, переносять ли эти составныя части на целое государство (Gesammtstaat) больше или меньше изъ своихъ верховныхъ правъ, а равно, предоставляеть ли это целое государство въ распоряжение составныхъ своихъ частей большую или меньшую сумму правъ законодательства и управленія. Впрочемъ, въ союзъ государствъ нътъ надобности говорить о политическомъ самоуправленіи отдёльныхъ государствъ, такъ какъ это заключается уже въ ихъ самостоятельности и суверенитеть; въдь они перенесли на свою совокупность лишь о с уществленіе (Ausübung) нікоторых верховных суверенныхъ правъ, не отрекаясь отъ обладанія ими. Напротивъ, относительно составныхъ частей монархіи понятіе политическаго самоуправленія имбетъ дъйствительный смысль, такъ какъ здъсь прицято считать, что суверенитетъ присущъ монарху. Такъ, напр., правильно говорить о политическомъ самоуправлени Канады, не являющейся сувереннымъ государствомъ, такъ какъ она находится подъ верховенствомъ англійской короны, которой и принадлежать въ Канадъ различныя верховныя права (право помилованія, главное начальство надъ сухонутными и морскими силами). Но тёмъ не менёе Канада имёетъ свой собственный законодательный органъ (состоящій изъ сената и нижней налаты) и свое собственное правительство, во главъ котораго стоить назначасмый англійской короной тенерадь-губернаторь. Подобнымъ же политическимъ самоуправленіемъ пользуются отпосищіеси къ Данін Ислапдія и Ферерскіе острова, верховиая власть надъ которыми принадлежить датскому королю. Такъ Исландія (по конституцін 1874 г.) имжетъ свое собственное, состоящее изъ верхней и нижней палатъ породное представительство (альтингъ), которому принадлежить право разръшенія налоговъ и изданія законовъ; равнымъ образомъ и Ферерскіе острова (по положенію 1854 года) имъють собственный законодательный органъ (лагтингъ) и пользуются широкой автономіей въ управленіи (а).

а) Между политическимъ самоуправленіемъ страны и суверенитетомъ ея существуеть лишь колпчественное различіе. А такъ какъ здѣсь дѣло идетъ о такяхъ понятіяхъ, которыя нельзя ни измѣрить, ни взвѣсить, то относительно этого могутъ быть высказываемы самыя противоположныя мнѣнія и ученый споръ между юристами имѣетъ тутъ большой просторъ. Суверенны-ли отдѣльные штаты сѣверо-американскаго союза или они пользуются только политическимъ самоуправленіемъ? Суверенна-ли вся Швейцарія или только отдѣльные ея кантоны? Такіе спорные вопросы праздны; нельзя придти ни къ какой опредѣленной квалификаціи и классификаціи эгихъ отдѣльныхъ государствъ и союзовъ ихъ, по можно изучить лишь въ отдѣльности каждое изъ явленій, среди которыхъ не найдется двухъ одинаковыхъ.

Такъ отдельные штаты съверо-американского союза обладають весьма широкими правами, для которыхъ выражение «политическое самоуправленіе», копечно, было бы слишкомъ узко и которыя более подходять къ понятію "суверенитета". Вёдь кромё того, что каждый штать имбеть свое собственное, изъ сената и палаты представителей состоящее законодательное собраніе, которому принадлежить все гражданском и угодовное законодательство, кром'в этого всякій штать вполн'я самостоятельно опредвляеть законныя условія для выбора въ Конгрессь (въ состоящее изъ Сената и нижней палаты представительство всёхъ Соединенныхъ Штатовъ, находящееся въ Вашингтонъ). Такимъ образомъ, напр., отдъльные штаты могуть предоставить право голоса па выборахъ и женщинамъ, что и произопло въ штатъ Вайомингъ 1). Правда, компетенція Конгресса, какъ законодательной власти, охватываеть весьма важныя общія экопомическія и политическія діла (финансы, пути сообщенія, торговлю, внѣшнія сношенія и войну), но вёдь каждый штать путемь періодических выборовь принимаеть участіе въ составленіи Конгресса и им'веть въ немъ своихъ представителей. Конгрессъ этотъ стоитъ несомивнио выше являющагося лишь исполнительными его органочь. Въ самомъ диль, избранный только на 4 года президенть не можеть безъ согласія Сената ни объявлять войны, ни заключать государственныхъ договоровъ; противъ законодательныхъ постаповленій Конгресса онъ не обладаеть правомъ безусловнаго veto, такъ какъ опротестованный имъ законопроектъ, будучи вторично поинять въ каждой палатъ

<sup>&#</sup>x27;) Послъ этого активное избирательное право предоставили женщинамъ и нъкоторые другіе штаты: Вашингтонъ, Колорадо и Ута. См. Pierstorff—«Frauenarbeit und Frauenfrage» 1900 г., стр. 71.

большинствомъ <sup>2</sup>/<sub>3</sub> голосовъ, становится обязательно закономъ <sup>1</sup>). Слѣдовательно, о какомъ-либо перенесенномъ на президента суверенитетѣ не можетъ быть и рѣчи; въ крайнемъ случаѣ еще можно было бы настанвать, что суверенитетъ пренадлежитъ представленному въ Конгрессѣ союзу штатовъ. Однако и тогда слѣдовало бы признать, что суверенитетъ этотъ, путемъ выборовъ въ отдѣльныхъ штатахъ, всегда періодически обновляется и имѣетъ незначительное содержаніе. Въ дѣйствительности же суверенны отдѣльные штаты, которые временно путемъ періодическихъ выборовъ переносятъ на Конгрессълишь осуществленіе нѣкоторыхъ верховныхъ правъ.

Что касается до Швейцарін, то не можеть быть никакого сомнёнія въ суверенности отдёльных кантоновь, хотя господствующая доктрина и настаиваеть на томъ, что последній пересмотръ конституціи (въ 1874 г.) преобразоваль Швейцарію изъ союза государствъ (Staatenbund) въ союзное государство (Bundesstaat). Однако вся швейцарская конституція такова, что объ отреченіи кантоновъ отъ своего суверенитета или хотя бы даже отъ части его не можетъ быть и рачи. Вадь путемъ періодическихъ выборовъ они каждый разъ лишь на короткій срокъ переносять свои верховныя суверенныя права на центральное представительное собрание или, какъ принято выражаться, на «союзъ» («Bund»). Этимъ верховнымъ представительнымъ органомъ является Союзное Собраніе (Bundesversammlung), слагающееся изъ Кантональнаго Совъта (Ständerath), какъ верхней палаты, и Національнаго Совета (Nationalrath), какъ палаты депутатовъ. Кантональный Совить состоить изъ представителей отъ кантональныхъ легислатуръ, - изъ представителей, избираемыхъ въ большинствъ кантоновъ мъстными представительными собраніями, а въ накоторыхъ непосредственно саминъ народомъ 2). А Національный Советь во всёхь кантонахь избирается непосредственно саминъ народомъ. Высшій исполнительный союзный органъ. Союзный Совъть (Bundesrath), состоить изъ 7 членовъ, избираемыхъ на 3 года въ соединенномъ присутствіи объихъ палатъ Союзнаго Собранія (Національнаго и Кантональнаго Сов'єтовъ); члены эти уже изъ своей среды выбираютъ президента и вице-президента, каждаго лишь на 1 годъ и безъ права вторичнаго избранія въ следующемъ году. Итакъ въ концъ концовъ собственно исполнительная власть находится въ рукахъ избираемаго на 1 годъ должностнаго лица. Если припять въ осображеніе, что эта незначительная верхушка

<sup>1)</sup> А тв билли, на которые въ течение десятидиевнаго срока не послвдовало со стороны президента никакого отзыва, получаютъ послв этого
силу законовъ. Кромв права суспенсивнаго (временно приостанавливающаго) veto президентъ не имъетъ никакого вліянія на законодательство.—
См. Олстонъ — «Краткій Очеркъ Современныхъ Конституцій» 1905 г.,
стр. 57—58.

Переводчикъ.

<sup>2)</sup> Вспомнимъ, что въ четырехъ изъ пвейдарскихъ кантоновъ (Ури, Гларусъ, Аппенцелъ и Унтервальденъ) правление—непосредственно народное, а не представительное.

Переводчикъ

правительственной пирамиды онирается на все болже и болже обширныя основанія—спачала Союзнаго Совъта, затымь Союзнаго Собранія 25-ти кантональныхъ представительствъ и наконецъ общихъ избирательныхъ собраній всёхъ кантоновъ, — то тогда, конечно, безъ колебанія уже можно признать суверенными именно эти последніе (т. е. кантоны). А сюда присоединяется еще то обстоятельство, что избиратели, благодаря факультативному референдуму и праву иниціативы, могуть во всякое время принять или отвергичть установленные Союзнымъ Собраніемъ законы или иныя мёры, могуть оспаривать ихъ или предлагать новые законы и ивропріятія. Въ самомъ дълъ, въ силу факультативнаго референдува, по требованію 30.000 избирателей союзные законы и постановленія (если они не имъютъ характера неотложности) должны поступать на разсмотрёніе всёхь общихь избирательныхь собраній, которыя лябо принимають, либо отвергають ихъ; кром в того предлагаемый 50.000 избирателей законопроектъ долженъ быть разработанъ законодательнымъ органомъ и поступить на всеобщее народное голосованіе. Трудно придумать Организацію, которая бы более отчетливо выражала идею народнаго суверенитета и въ данномъ случат - суверенитета кантоновъ 1).

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

# Парламентаризмъ.

§ 146.

#### Древность парламентаризма.

Парламентаризмъ, — въ томъ смыслѣ, что господствующій классъ на собраніяхъ обсуждаеть и рѣшаетъ общественныя дѣла, — является столь же древнимъ, какъ и государства; этому учатъ насъ многочисленныя историческія свидѣтельства (а): въ этомъ насъ

<sup>1)</sup> См. о Съверо-Американскихъ Соециненныхъ Штатахъ: Schlief— «Die Verfassung der Nordamerikanischen Union» 1880, von Holst—«Staatsrecht der Vereinigten Staaten» 1885, Jannet und Kämpfe—«Die Vereinigten Staaten von Amerika in der Gegenwart» 1893. О Швейцарін:— Dubs—«Das öffentliche Recht der schweizerischen Eidgenossenschaft» 1877, Schollenberger-«Vergleichende Darstellung aus dem öffentl. Rechte der schweizerischen Cantone» 1888, P. Wolf—«Die schweizerische Bundesgesetzgebung» 1891.

убъждають и свъдънія изъ жизни теперешнихъ первобытныхъ

народовъ.

Въ древнегреческихъ городахъ-государствахъ (Stadt-Staaten) полноправные граждане для обсужденія общественныхъ дѣлъ сходились въ "народныхъ собраніяхъ",—это были ихъ парламенты. Когда же государство разростается, когда оно состоитъ изъ многихъ соціальныхъ элементовъ, тогда могущественнѣйшій классъ, конечно, обособляется отъ другихъ, чтобы отдѣльно обсуждать важнѣйшія дѣла своего властвованія, свои особые интересы, не согласующіеся съ интересами другихъ соціальныхъ круговъ. Вотъ мы видимъ, что въ Римѣ уже происходитъ такое раздѣленіе; патриціи имѣютъ свое особенное собраніе, сенатъ, а весь народъ, т. е., просто свободные, сходится на своихъ особыхъ народныхъ собраніяхъ.

а) У германскихъ и галльскихъ народовъ совѣщанія по общественнымъ дѣламъ происходили на собраніяхъ свободныхъ. Цезарь повѣствуетъ намъ о «соттипе Belgarum concilium», слѣдовательно, о парламентѣ воинственнаго племени бельговъ (De bello gallico, II, 4). Тацитъ описываетъ намъ, какимъ образомъ у германцевъ производились «собранія» (Germania XI и XII).

#### § 147.

## Общераспространенность парламентаризма.

Если принять въ соображение древность и широкое распространение устранвавшихся господствующими классами собраній для обсужденія и рёшенія общественныхъ вопросовъ или, однимъ словомъ, древность и распространеніе парламентаризма; если замівтить, что въ первыхъ же столітіяхъ нашей эры намъ приходится наталкиваться на него у кельтовъ и у разныхъ завоевательныхъ племенъ (Егобегег-Stämme) средней и юго-восточной Европы, — тогда не удивить нась то обстоятельство, что въ позднійшихъ средневічовыхъ государствахъ — отъ Пиринеевъ до Вислы и отъ Великобританіи до пижняго теченія Дуная — повсюду мы встрічаемся съ нарламентарными установленіями. Віздь вездів въ этихъ государствахъ средней величины 1) уже изъ факта основанія госу-

West and the Party of the 18th

<sup>1)</sup> Только тамъ, гдъ завоеваніе принимало слишкомъ колоссальные разміры, какъ это было въ большихъ азіатскихъ государствахъ, въ Турцін и въ Россін,—тамъ протяженіе государства мішало развитію сословнаго режима и воть возникали «восточныя» деофотін.

дарства илеменами-завоевателями вытекала практика, перешедшая затёмь въ обычай и наконецъ въ право и состоящая въ томъ, что всё участники завоеванія принимали на общихъ собраніяхъ участіе въ управленіи возникшимъ такимъ образомъ государствомъ. И вотъ, поэтому съ парламентаризмомъ встрѣчаемся мы въ совершенно сходныхъ формахъ у норманскихъ завоевателей Англіи и у гунскихъ покорителей Венгріи; а также кортесы и парламенты потомковъ вестготскихъ завоевателей въ Испаніи послѣ изгнанія арабовъ представляють въ сущности такую же картину, подобную которой мы наблюдаемъ въ польскихъ сеймахъ временъ Пястовъ и Ягеллоновъ.

Во всёхъ этихъ государствахъ господствующій дворянскій классъ сдерживаетъ въ парламентахъ королевскую власть; и вотъ, изъ такой постоянной борьбы дворянства съ монархической властью развивались "конституціи", иначе говоря, компромиссы и соглашенія между "націей" (какъ всюду называлъ себя обладающій политическими правами дворянскій классъ) и монархомъ.

# § 148.

## Парламентаризмъ и представительная система.

Этотъ парламентаризмъ, существовавшій во всѣхъ средневеликихъ европейскихъ государствахъ съ самаго ихъ возникновенія, слѣдуетъ строго отличать отъ представителей системы, развившейся вслѣдъ за основаніемъ сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатовъ и французской революціей. Вѣдь тотъ первоначальный парламентаризмъ въ общемъ не основывался ни на выборѣ, ни на назначеніи членовъ парламента. Эти послѣдніе не являлись депутатами. Они — полноправные граждане, составляющіе государство; они—господствующій классъ, участвующій во властвованіи "по собственному праву", какъ говорятъ юристы. (См. Schröder—"Deutsche Rechtsgeschichte" 1889, S. 147).

Первые ростки представительной системы показываются лишь тогда, когда представители городовъ, иначе говоря, "третьяго сословія", получаютъ доступъ въ парламенты, рейхстаги и сословные ландтаги. Происходитъ это въ одномъ государствъ раньше, въ другомъ позже, въ зависимости отъ того, когда города въ

отдъльныхъ европейскихъ странахъ, пріобрътя силу и значеніе, не могутъ уже быть исключаемы отъ участія въ законодательствъ и въ ръшеніи общественныхъ дълъ. (а)

Но и это участіе городскихъ представителей въ совъщаніяхъ сословныхъ ландтаговь и въ рейсхстагахъ, въ парламентахъ Англіи и романскихъ государствъ вовсе еще не указываетъ на выборное народное представителество въ современномъ смыслѣ этого слова; вѣдь этими городскими представителями являлись либо городскіе старшины, либо избранные отъ магистратовъ делегаты. Принципъ же народнаго избранія, избранія въ парламенты депутатовъ изъ большой среды, какъ изъ совокупности цѣлаго народа, всѣхъ классовъ или обширныхъ народныхъ слоевъ, такой принципъ впервые выступаетъ въ Америкѣ вмѣстѣ съ объявленіемъ независимости сѣверо-американскихъ колоній въ 1776 г., потомъ провозглашается въ Европѣ со взрывомъ французской революціи сначала въ деклараціи правъ человѣка и гражданина (4-го августа 1789 г.), а затѣмъ въ конституціи 1791 г.

а) Вотъ что пишетъ относительно «земскихъ чиновъ» («Landstände») въ Австріи Шреттеръ: «Ясное содержаніе многихъ грамотъ доказываетъ, что Австрія въ древнѣйшія (?) времена и уже въ эпоху маркграфовъ имѣла земскіе чины (Landstände), которые назывались министріалами, баронами, знатью, и совѣтомъ которыхъ въ важнѣйшихъ обстоятельствахъ приходилось пользоваться. Раздѣленіе этихъ земскихъ чиновъ на четыре класса, а именно—на сословія прелатовъ, господъ, рыцарей, а также на сословіе городовъ и мѣстечекъ, проведено тоже съ незапамятныхъ (?) временъ. Предсѣдательствуетъ ландмаршалъ». (Ferd. Schrötter, «Grundriss des österreichischen Staatsrechts», Wien 1775, 119).

Въ Англін въ послёднюю треть XIII столётія нёкоторые города, прежде всёхъ Лондонъ, затёмъ нять другихъ портовыхъ городовъ (Dover, Sandwich, Romney, Hastings и Hythe) достигли уже такого значенія и, какъ податные источник и, настолько уже принимались во вниманіе, что ихъ стали приглашать къ участію черезъ депутатовъ въ парламентѣ (преимущественно тогда, однако, когда дёло касалось разрёшенія налоговъ!). Съ 1264 г. представители городовъ начинають уже принимать участіе въ парламентѣ все въ большемъ и большемъ числѣ. Гизо («Origines du gouvernement гергезептатів» II, 183) полагаетъ, что, начиная лишь съ этого года, можно говорить о «полномъ» парламентѣ. Но сопіалъ-демократическіе писатели не могутъ согласиться съ такимъ «буржуазнымъ» взглядомъ и переносатъ скомплектованіе англійскаго парламента лишь въ нашу эпоху.

Въ Португалів уже въ XII стольтін (1148 г.) «прокураторы»

(«Procuratoren») городовъ, какъ представители ихъ, приняли участіе въ Ламегскомъ сеймъ. Въ Арраговіи тоже въ XII въкъ города стали участвовать въ кортесахъ; равнымъ образомъ и въ Кастиліи.

Во Франціи въ XIII стольтіи представители «добрыхъ городовъ» были приглашены королемъ въ собраніе государственныхъ чиновъ; въ XIV въкъ (1302 г.) въ генеральные штаты (états genereaux) были призваны представители отъ духовенства, дворянства и горожанъ.

Въ Германіи лишь въ XIV и XV столітівхъ города добились представительства въ «земскихъ чинахъ» («Landstände») (См. Unger, «Gescichte d. dentschen Landstände» II S. 67). «Вольные и имперскіе города выступаютъ сомкнутой коллегіей впервые на Франкфуртскомъ сеймі 1489 г.» (Schröder 1. с. S. 750).

## § 149.

## Двухпалатная система.

Дифференціація сословій въ европейскихъ средневѣковыхъ государствахъ рано уже привела къ расчлененію парламентовъ на верхнюю и нижнюю палаты (палаты магнатовъ въ Венгріи, "сенатъ" въ Польшѣ, палата пэровъ въ Англіи). (а)

Дъйствительная сила, представленная въ этихъ собраніяхъ магнатовъ, бароновъ, рыцарей и др., въ борьбъ съ королевствомъ приводила по большей части къ установленію извъстныхъ правъ и привилегій, какъ для каждой изъ этихъ палатъ въ отдъльности, такъ для всего парламента въ его цъломъ и для всякаго отдъльнаго члена палаты.

И вотъ, исторія англійскаго парламента представляетъ намъ интересную картину постепеннаго развитія правъ парламента, какъ представительства "страны" противъ короны. Въ вѣковой борьбѣ англійскій парламентъ шагъ за шагомъ добивался одного за другимъ всѣхъ тѣхъ правъ, на которыхъ теперь зиждется его могущество, которыя, составляя основы англійской конституціи, такъ часто служили на континентѣ образцомъ для другихъ, на "конституціонномъ" началѣ перестраивавшихся государствъ и ихъ "народныхъ представительствъ".

а) Двухпалатная система образовалась исторически изъ ковкретныхъ условій, состоявшихъ въ различіи и отдёленіи высшаго дворянства отъ низшаго; однако и другія соображенія, въ особен-



ности же противоположность между взглядами старшихъ и болве молодыхъ людей, привели къ установленію двухналатнаго народнаго представительства даже въ республикахъ, основанныхъ на прищинъ равенства всёхъ гражданъ. Въ первой изъ этихъ палатъ стартіе и болье умъренные элементы вмъють назначение служить противовъсомъ иля представленныхъ во второй, болже юныхъ и экспансивныхъ. Итакъ, мы видимъ, какъ принципъ двухъ палатъ побълоносно выходить даже изъ увънчавшихся усобхомъ республиканскихъ государственныхъ переворотовъ. Опъ существуетъ теперь не только въ большинствъ ионархическихъ государствъ, но и въ республикахъ,-въ сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ (сенатъ и палата представителей), въ Швейцаріи (кантональный и національный совъты), во Франціи (сенать и палата депутатовь). Конечно, среди революціонных движеній, какъ напр., въ 1848 г., часто провозглашалось требование «единой палаты», но оно не могло быть достигнуто. Въ настоящее время однопалатная система въ Европъ существуетъ лишь въ Греціи (конституція 1864 г.) 1), да во многихъ нъмецкихъ мелкихъ государствахъ, для которыхъ вслъдствіе ихъ незначительности двв палаты являнись бы слишкомъ большимъ законодательнымъ аппаратомъ. Сюда относятся великія герцогства— Саксенъ-Веймаръ и Ольденбургъ; герцогства-Врауншвейгъ, Саксенъ-Мейпингенъ, Саксенъ-Альтенбургъ, Саксенъ-Кобургъ-Гота, Ангальтъ; княжества — Шварцбургъ - Рудольфштадтъ, Шварцбургъ-Зондерсгаузенъ, Вальдекъ, оба Рейсскія княжества, а также княжества Липпе-Детмольдъ и Липпе-Шаумбургъ. Наконепъ, оба Мекленбургскія великія герцогства имъютъ общій, изъ одной палаты состоящій ландтагъ.

# § 150.



# Современное "народное представительство".

Несмотря на принципіальное различіе между старыми и новыми формами осуществленія законодательной власти, все-таки для правильнаго пониманія современныхъ "народныхъ представительствъ" необходимо считать ихъ за высшую ступепь развитія прежнихъ

1) Сюда следуеть присоединить также Болгарію и Сербію.

Въ Болгаріп, по дъйствующей нынь конституцін 1879 года, законодательнымъ органомъ является однопалятное народное собраніе, состоящее

изъ депутатовъ, избираемыхъ прямой подачей голосовъ.

Въ Сербін, послѣ государственнаго переворота 1903 года, вновь провозглащены были нарушенныя королемъ Александромъ Обреновичемъ начала конституцін 1888 года и введена однопалатная система. Законодательнымъ органомъ здѣсь служитъ Скупштина, состоящая отчасти изъ выборныхъ отъ населенія депутатовъ, отчасти изъ пазик ченныхъ королемъ лицъ.

Переводчикъ.

парламентовъ и разсматривать въ связи съ этими старыми формами. Въ самомъ дёль, хотя новъйшіе теоретики (а именно, со времени основанія стверо-американскихъ Соединенныхъ Штатовъ) и заявляють, что права и обязанности народнаго представительства они выводять изъ "природы вещей", изъ "цали государства", изъ "существа законодательной власти" и т. п., — однако-же историческое изследование показываеть, что права и положение современнаго народнаго представительства развились за прошлые въка въ жестокой борьбъ между "сословіями" средневъкового государства и монархіей. Теперь, конечно, всю эту совокупность правъ, весь этотъ кругъ въдънія пароднаго представительства легко уже изложить "систематически", какъ бы исходя изъ одного "принципа"; между тъмъ каждое изъ этихъ правъ, каждый отдъльный предметъ въдънія добывались парламентами постепенно еще въ средневъковыхъ европейскихъ монархіяхъ, а особенно въ Англіи, въ упорной, на конкретныхъ поводахъ основанной наступательной и оборонительной борьбъ съ монархическими властолюбивыми тенденціями.

#### § 151.

## Развитіе парламентаризма въ Англіи.

Хотя процессъ этотъ и совершался повсюду въ сущности однимъ и тѣмъ же образомъ, по все-таки Англія, гдѣ такъ образцово можетъ быть установлено завоевательное основаніе государства, является страной, въ которой вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ на "прекрасномъ экземплярѣ", лучше всего можно прослѣдить происхожденіе и всѣ послѣдовательные фазисы развитія парламентаризма. 1)

Въ основъ своей процессъ этотъ примыкаетъ къ факту завоевания. Вильгельмъ совершилъ это послъднее съ помощью своихъ товарищей-хищниковъ. Слъдствіемъ завоеванія былъ дълежъ добычи, въ данномъ случаъ—покоренной страны. Король, какъ предводитель, получаетъ при этомъ львиную долю. Обладая ею, онъ сильнъе

¹) См. Рудольфъ Гнейстъ—«Das englische Parlament in 1000-jariger Wandlung» 1886. Ясное и краткое изложение дастъ Бюдингеръ въ своихъ—«Vorlesungen über englische Verfassungsgeschichte» 1880. Превосходно тавже изложено у Бутин (Boutmy)—«Dévéloppement de la constitution et de la societé politique en Angieterre» 1887 (есть въ русскоиъ переводъ).

всякаго отдёльнаго "вассала". И воть, опасеніе каждаго изъ этихъ последнихъ, какъ бы, въ случае чего, не подвергнуться притвененію со стороны короля, порождаеть общій всімь имъ интересъ доставленія другь другу взаниной поддержки противъ сюзерена. Интересъ этотъ ведетъ къ единодушію и сплоченности дворянства противъ короля. Итакъ, двъ партіи стояли другъ противъ друга. Всякій конкретный случай, когда король взываль къ услужливости дворянства, когда онъ нуждался въ помощи, въ матеріальныхъ средствахъ, всякій такой случай давалъ поводъ къ переговорамъ. Соотвътственно королевскимъ требованіяхъ дворянство въ свою очередь выставляло притязанія на дарованіе ему для будущаго времени извъстныхъ правъ и привилегій. Такимъ образомъ приходили къ соглашеніямъ, компромиссамъ, каковые и формулировались въ дарованныхъ "хартіяхъ". Одной изъ первыхъ такихъ хартій, послужившей основаніемъ для всей позднівшей англійской конституціи, а слівдовательно, и для всёхъ тёхъ, которыя по англійскому образцу въ последнія столетія были изданы въ Европе и Америке, явилась такъ называемая Великая Хартія (Magna Charta) 1215 г. (а)

а) Добились Великой Хартіи отъ короля Іоанна Безземельнаго въ вооруженномъ возстаніи дворянство и духовенсвво. Она содержить въ себѣ подтвержденіе нѣкоторыхъ прежнихъ правъ и привилегій, а также даруетъ и новыя основныя права. Въ числѣ послѣднихъ находится то, перешедшее съ тѣхъ поръ въ столь многія конституціонныя хартіи правило, что «никакой свободный человѣкъ не долженъ подвергаться преслѣдованію или наказанію безъ судебнаго приговора». Тутъ же иностранцамъ предоставлено было безпрепятственно заниматься въ Англіи торговлей; равнымъ образомъ гарантировалось во всей странѣ единство мѣръ и вѣса. См. Stubbs—«The constitutionel history of Englaud» 1880, I.

## § 152.

# Право разръщенія налоговъ.

Однимъ изъ важнъйшихъ постановленій Великой Хартіи является то, которое гласить, что "никакіе налоги и пошлины не могутъ быть вводимы въ странъ безъ согласія на это со стороны общаго совъта (соттипе concilium) королевства" (ст. 12). Въ данномъ пунктъ лежитъ корень всъхъ познъйшихъ и современныхъ намъ правъ разръшенія налоговъ (Steuerbewilligungsrechte),

—правъ, принадлежащихъ парламентамъ и народнымъ представительствамъ. Выставленное въ 13-мъ столътіи въ Англіи, какъ ограпиченіе королевскаго могущества и какъ средство борьбы съ королевскими злоупотребленіями, постановленіе это, начиная со времени великой французской революціи, строится уже на неотъемлемыхъ "естественныхъ" правахъ народа. Такъ, вся совершающаяся съ теченіемъ въковъ перемъна воззрѣній отражается въ этомъ различномъ обоснованіи "права народнаго представительства".

полтысячельтія спустя, это самое постаповленіе Волве чвив появляется во французской конституціи 1793 г. въ следующей формъ: Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions" (Art. XX). ("Всякая подать можеть быть вводима лишь для общей пользы. Всв граждане имбють право участвовать въ установленіи податей"). Это (право разръшенія налоговъ", къ которому примыкаетъ седжетное право", соста-вляетъ съ техъ поръ существенную часть всехъ коиституціонныхъ хартій.\ Бельгійская конституція 1831 г. не только устанавливаеть, что "налоги для блага государства ежегодно подвергаются обсуждению и голосованию (въ законодательномъ учреждении)" (IV. Art. 111), но она также прибавляеть, что "законы, опредъляющіе налоги, им'єють силу лишь на одинъгодъ". Последній принципъ съ техъ поръ входить во все европейскія конституціонныя государства (а).

а) Тотъ принципъ, по которому король не можетъ произвольно предписывать господствующимъ классамъ платить обременительные для нихъ валоги, вытекаль первоначально изъ следующаго факта: при завоевании и захватъ земли король удерживалъ за собой несравневно значительнъйшую часть страны, а поэтому издержки на всякую правительственную нужду, всв необходимые для государства расходы онь должень быль производить изъ огромных доходовь отъ своихъ собственных королевских иманій, а также изъ выручки оть разлачныхъ регалій (лісныхъ, таможенныхъ и т. под.). Современемъ же, когда эти королевские доходы оказались недостаточными, особенно при необходимых чрезвычайных в потребностяхь, тогда лишь пришлось прибъгнуть къ «помощи» дворянства, рыцарства и богатаго духовенства. И вотъ, отсюда во многихъ государствахъ долго еще продолжало существовать такого рода различіе, что сословія разрѣшають лишь чрезвычайные налоги и пошлины, въ то время какъ для назначенія такъ называемыхъ ординарныхъ налоговъ (Ordinarsteuer), основанныхъ на первоначальныхъ королевскихъ правахъ и



регаліяхъ и служившихъ для покрытія обычныхъ необходимыхъ потребностей, не требовалось согласія сословій. Пережитокъ такогоразличія между обыкновенными и чрезвычайными валогами сохранился еще въ Англіи, гдё н'єкоторая часть бюджета разсматривается, какъ «постоянная» («stabil») и не требуетъ ежегоднагоразр'єшенія со стороны парламента. (Этотъ постоянный бюджетъ расходовъ (доходитъ) въ годъ до суммы 30 милліоновъ и заключаетъ въ себт издержкя по уплатт процентовъ съ государственнаго долга, все содержаніе двора, а также несомв'єнно необходимые и обязательные расходы по уплатт жалованья чиновникамъ и т. д.).

Только французское бюджетное право, всходя изъ государственной теоріи французской революціи, уничтожило это различіе между постояннымъ и мъняющимся бюджетомъ. Конституція 1791 г. прямоопредиляеть: «установление государственных» расходовь», а равнымь образомъ и «назначение налоговъ» должно входить въ компетенцию законодательнаго учрежденія (III, 1). Такое положеніе продержалось во Франціи во всёхъ последующихъ измененіяхъ конституціи. Принципъ этотъ былъ развитъ въ бельгійской конституціи 1831 г. («Палаты ежегодно издають бюджетный законь», стат. 113), и затёмъ онъ перешелъ почти во всё континентальныя конституціи, а главнымъ образомъ въ прусскую, австрійскую и въ конституцію германской имперіи. Здёсь Бисмаркъ въ 1881 г. пытается ввести двухгодичные финансовые періоды, но этотъ планъ его разбивается объ оппозицію со стороны рейхстага. И вотъ, построенное по французско-бельгійскому образцу бюджетное право парламентовъ становится санымъ сильнымъ ихъ оружіемъ противъ встхъ возможныхъ абсолютистскихъ правительственныхъ стремлевій, такъ какъ само собою разумъется, что въ этомъ «правъ одобренія бюджета» заключается и «право отказа». (Относительно этой теоріи и возможныхъ отсюда выводовъ см. мое «Rechtsstaat und Socialismus»). А въ зависимости отъ того, предоставляется ли правительству болье или мене свободное обращение суммъ, иначе говоря, свободное употребленіе разрішенных расходовь для различных цілей въ преділахъ отдёльныхъ статей бюджета, - какъ это ва короткое время ввель Наполеонъ III, - позволяется ли, или строго запрещается подобное расходованіе, въ зависимости отъ этого оружіе бюджетнаго права становится то острве, то тупве.

# § 153.

#### Созывъ парламента.

Для того, чтобы это согласіе на назначеніе податей и налоговъ могло всегда планомѣрно осуществляться, англійскій корольобязался "приглашать въ совѣть королевства архіепископовъ, епископовъ, аббатовъ, графовъ и великихъ бароновъ—каждаго особо посредствомъ королевскихъ пригласительныхъ писемъ", всёхъ же остальныхъ своихъ ленниковъ—общимъ приглашеніемъ ("еп masse") черезъ вице-графовъ и бальи. При созывѣ этомъ опредѣленно указывается время и мъсто собранія и происходить онъ долженъ по крайней мърѣ за двъ недъли до указаннаго срока. Въ пригласительныхъ письмахъ требовалось обозначать предметъ совъщанія.

Въ этихъ постановленіяхъ ведикой хартіи дежитъ корень парламентскаго права, а именно организаціи и составленія, созыванія и д'ятельности парламентовъ; а въ различіи между способами созыва "вельможъ" и "рыцарей" было заложено основаніе для будущаго раздвоенія парламента на верхнюю и нижнюю палаты, на палату пэровъ и палату общинъ.

## § 154.

#### Періодичность сессій.

Когда между парламентомъ и правительствомъ возникаетъ неизбежный антагонизмъ, когда отношение между этими двумя государственными факторами доходить до открытой борьбы, — тогда одна ужъ постоянность правительства даетъ этому последнему перевъсъ передъ временно лишь созываемымъ парламентомъ. Также обычай и право созыва королемъ парламента давали правительству возможность не созывать его и такимъ образомъ править безъ парламента въ то время, когда онъ не былъ нуженъ. И вотъ ноэтому раньше или позже должны были выступить на сцену слъдующія парламентскія требованія: требованіе—во 1-хъ-обязательнаго для правительства и-во-2-хъ-регулярнаго, періодическаго созыва. Въ Англіи болье значительная учащенность парламентскихъ сессій начинается въ первой половинъ XIV стольтія. Въ 1331 и 1362 гг. издаются статуты, возлагающие на правительство обязанность созыва, которая, впрочемъ, вытекала уже изъ того принципа, что безъ парламента нельзя было устанавливать никакихъ налоговъ. Въ 1377 г., въ последнемъ году долгаго правленія Эдуарда III, общины заявили наконець въ петиціи свое желаніе, чтобы парламенть быль созываемь ежегодно. Когда была достигнута эта ежегодная періодичность, тогда всв права пардамента пріобръди болье высокое значеніе, такъ какъ

лишь послё этого входить въ полную силу регулярное участіе въ законодательстве и постоянный контроль надъ правительствомъ.

Разумъется, правительство старалось дълать сессіи какъ можно болье короткими и посль достиженія согласія на необходимыя субсидіи распускало парламенть по домамъ. Противъ этого правительственнаго маневра парламенть въ 1388 г. выступиль съ требованіемъ, чтобы посль разрышенія субсидій его не распускали (а).

а) Съ тъхъ поръ періодичность и ежегодное созываніе парламентовъ стало правиломъ во всъхъ констуціонныхъ государствахъ. Въ монархіяхъ созывъ повсюду назначается монархическихъ государствахъ шо большей части предоставляется на усмотръніе правительства; въ республикахъ же, напр., въ съверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и во Франціи (по закону 16 іюля 1875 г.), ежегодное начало парламентскихъ сессій установлено по календарю: въ Соединенныхъ Штатахъ оно разъ навсегда назначено на первый декабрьскій понедъльникъ, а во Франціи—на второй январьскій вторникъ. Одновременное созываніе объихъ палатъ также стало вездъ правиломъ.

# § 155.

## Законодательные періоды.

Созывъ и собраніе парламентовъ первоначально приноровлялись къ наличности такихъ нуждъ, которыя дёлали содёйствіе ихъ желательнымъ. Отъ монарха зависъло созывать сословія или нътъ; поэтому неизбъжно было, что эти сословія либо принимали всъ мъры и сговаривались собираться безъ монаршаго приглашенія, какъ это происходить въ различныхъ мъстахъ, -- или же по крайней мъръ въ видъ уступки за свою помощь и уплату налоговъ добивались у монарха того, что этотъ последній даваль обязательство созывать ихъ періодически, по большей части разъ въ годъ (см. выше). Когда же принципъ этотъ принятъ, когда онъ настолько укръпляется въ жизни, что становится безспорнымъ и ничто ужъ не можетъ пошатнуть его, -тогда относительно выборныхъ народныхъ представительствъ могутъ существовать лишь такого рода вопросы: избираются ли они каждый годъ наново или должны сохранять свои полномочія впродолженіе ніскольких літь? а также, избирается ли снова, по истечении извъстнаго срока, все

представительство ц'вликомъ или только по частямъ (треть, половина и т. п.), такъ что вся "палата", обновляется, лишь спустя болье значительное время, послъ выхода самыхъ давнихъ членовъ?

Первый французскій "законодательный корпусь" (по конституцій 1791 г.) должень быль "составляться путемь новыхь выборовь черезь каждые два года". Уже вторая робеспьеровская конституція (1793 г.) сократила "періодь сессій" законодательнаго корпуса до одного года. Третья конституція, созданная національнымь конвентомь, установила ежегодное обновленіе "Совѣта Старѣйшинь" и "Совѣта Пятисоть" по трети ихъ состава; поэтому каждая третья часть представителей должна была сохранять свои полномочія впродолженіе трехъ лѣть. По четвертой конституцій (1799 г.) ежегодно должна была выбывать  $^{1}/_{5}$  законодательнаго корпуса, такъ что каждой пятой части приходилось осуществлять свои полномочія въ теченіе 5-ти лѣть. Пятилѣтній законодательный періодъ съ ежегоднымь обновленіемь по  $^{1}/_{5}$  сохранился и нъ слѣдующихъ конституціяхъ: при Людовикѣ XVIII (октроированная конституція 1814 г.), а также при Луи Филиппѣ (Хартія 1830 г.).

Испанская конституція 1812 г. устанавливаеть обновленіе кортесовь черезь всякіе два года; равнымь образомь и португальская конституція 1822 г. назначаеть двухлітнюю продолжительность полномочій, а изданная въ 1826 г. четырехлітній законодательный періодъ.

Бельгійская конституція 1831 г. устанавливаеть четырехлітній срокъ полномочій съ обновленіемъ черезъ каждые два года половины палаты депутатовъ. Въ созданныхъ съ тіхъ поръ европейскихъ конституціяхъ срокъ законодательныхъ собраній колеблется между З и 9 годами; при этомъ повсюду покидаютъ систему частичнаго обновленія и устанавливаютъ сміту цілыхъ выборныхъ палатъ представителей по истеченіи извістнаго законодательнаго періода (или посліт распущенія ихъ) 1).

Вопросъ относительно цѣлесообразности болѣе длинпыхъ или короткихъ законодательныхъ періодовъ часто давалъ поводъ къ горячимъ парламентскимъ дебатамъ, какъ это было напр. въ Венгріи въ 1886 г., когда существовавшій прежде трехлѣтній зако-

¹) Воть какую продолжительность имѣють въ настоящее время законодательные періоды: въ Австріи 6; въ Германской Имперіи 3, въ Пруссіи 3, въ Баваріи, Саксоніи, Вюртембергѣ, Гессенѣ 6; во Франціи для палаты депутатовъ 4 года и для Сената, образующагося путемъ косвенныхъ выборовъ, 9 лѣтъ; въ Англіи 7, въ Норвегіи 3; въ Швеціи для нижней палаты 3 года и для верхней 9 лѣтъ.

нодательный періодъ былъ преобразованъ въ пятилѣтній. Можно въ общемъ замѣтить, что радикальныя партіи стоятъ за болѣе короткіе сроки выборовъ (какъ это обнаруживается уже въ постановленіяхъ первыхъ французскихъ революціонныхъ конституцій), въ то время какъ консервативныя партіи и правительства отстаиваютъ болѣе длинные сроки.

За болье короткіе періоды избранія (Wahlperioden) выставляются слідующія положенія: что отказъ на долгое время отъ высшихъ политическихъ гражданскихъ правъ противорічитъ принципу народной свободы и самоопреділенія; что народу должна быть предоставлена возможность проявлять свою волю въ высшихъ государственныхъ ділахъ почаще, а слідовательно, по болье короткимъ срокамъ и т. п.

За болье длинные періоды выставляются ть доводы, что при короткихъ невозможна никакая устойчивость въ законодательныхъ работахъ; что въ отношеніи усибшнаго государственнаго управленія короткіе періоды непрактичны, такъ какъ тутъ законодатели не имъютъ времени освоиться съ ходомъ парламентскихъ дълъ, а правительство—озпакомиться съ парламентомъ и т. п.

Противъ короткихъ періодовъ приводятся тѣ соображенія, что частые выборы не даютъ народу возможности выйти изъ состоянія избирательныхъ агитацій и прійти въ спокойное положеніе; что при этомъ страна приводится въ постоянное волненіе и ненормальное безпокойство и т. п.

Противъ длиныхъ періодовъ выставляется тотъ аргументъ, что они способствуютъ образованію класса профессіональныхъ "политикановъ", которые, независимо отъ избирателей, втеченіе долгихъ сроковъ избранія пользуются благами своего званія, не особенно заботясь объ интересахъ и пуждахъ пародныхъ.

Въ концъ концовъ и въ данномъ вопросъ ръшающее значение имъетъ сила партій; а между слишкомъ длинными и слишкомъ короткими періодами избранія безъ сомнънія лучше всего средній путь.

## § 156.

#### Контроль надъ расходами.

Право разръшенія налоговъ было бы призрачно, если бы парламенту не принадлежало также право контролировать произведенные уже фактически расходы и утверждать ихъ. И этотъ, столь безспорный теперь принципъ конституціоннаго государственнаго права выросъ изъ конкретныхъ отношеній, изъ фактовъ, обратившихъ вниманіе парламента на то обстоятельство, что разрѣшенные имъ налоги употреблялись правительствомъ для другихъ, не санкціонированныхъ законнымъ путемъ цѣлей.

Когда въ XIV стольтіи, при Эдуардь III, англійскій парламенть испыталь это, а именно увидьль, что разрышенныя имь суммы истрачены на королевских любимцевь и тому подобные предметы,—тогда онъ назначиль (1340 г.) особых контролеровь, которымъ правительство обязалось представлять отчеть относительно того, какъ употреблены разрышенные парламентомъ налоги. 14 лыть спустя (въ 1354 г.) для той же цыли парламенть принимаеть дальный мыры предосторожности, впервые вводя такъ называемый актъ аппропріаціи (Аргоргіатіопасте),—а именно, при разрышеніи налога на шерсть, было присоединено къ этому постановленіе, что полученная отъ даннаго обложенія сумма должна быть израсходована лишь на войну.

Въ большинствъ нъмецкихъ государствъ въ сословный періодъ образовалась практика, состоявшая въ томъ, что земскіе чины (Landstände) возлагали завъдывание разръшенными ими "субсидиями" на особый, отвътственный передъ ними комитеть, на "финансовую коллегію" ("Schatzcollegium"), на которой при этомъ лежала обязанность наблюдать за тъмъ, чтобы полученныя деньги расходовались на законно опредъленныя цъли 1). Въ выше цитированной XX статьъ первой французской конституціи (1791 г.) принадлежащее народу право контроля и обязанность отчетности со стороны правительства формулированы такимъ образомъ, что "всёмъ гражданамъ" присванвается право "надзирать за употребленіемъ налоговъ и требовать себъ отчета въ этомъ" ("d'en surveller l'emploi et de s'en faire rendre le compte"). Согласно этому принципу, къ "функціямъ" законодательнаго корпуса принадлежить "общее завъдывание доходами и расходами республики" (ст. LIV), —и вотъ, такимъ образомъ устанавливается контроль и отчетность передъ парламентомъ.

По бельгійской конституціи 1831 г. палата народныхъ представителей назначаетъ членовъ "счетной палаты", которой поручается повърка счетовъ "общаго управленія" и уплата по нимъ, а

¹) Cm. F. W. Unger—«Urgeschichte der deutschen Volksvertretung» (1844), B. II, 424; Escher—«Handbuch der practischen Politik» 1864, B. II, 243.

также наблюденіе за тёмъ, "чтобы ни одинъ пунктъ бюджетныхърасходовъ не быль нарушенъ и чтобы не оказалось перечисленія", иначе говоря, чтобы издержки, разрёшенныя для одной отрасли управленія, не употреблялись для другой (чтобы не было никакой "замъны"). Изготовленный счетной палатой "общій государственный отчеть" вмъстъ съ ея замъчаніями представляется палатамъ. — Въ главныхъ чертахъ своихъ эта форма контроля надъ расходами получила доступъ во всъ новъйшія конституціи. Вотъ, повсюду учреждаются особыя счетныя палаты, на составъ которыхъ народное представительство оказываетъ свое болье или менье значительное вліяніе; онъ представляють парламенту докладъ относительно всего финансоваго управленія; и тогда, если все оказывается въ порядкъ, нарламенть утверждаетъ произведенные правительствомъ расходы.

# § 157.

## Отвътственность министровъ.

Понятіе о контрол'є и отчетности въ зав'єдываніи финансовымъ и вообще государственнымъ управленіемъ влечеть за собой, какъ неизбъжный выводъ, идею объ установленіи отвътственности тъхъ лицъ, на которыхъ возложено это управленіе, т. е., министровъ. Факты и конкретныя отношенія, породившіе эту идею, были въ изобиліи вовсякой мочархіи, въ особенности же тамъ, гдъ слабые монархи вовлекались недобросовъстными совътниками въ незаконныя дъянія. Пятидесятилътнее правление Эдуарда III и въ этомъ отношении служитъ для Англіи исходнымъ пунктомъ развитія. Въ 1376 г. нижняя палата жаловалась на королевскихъ совътниковъ и любимцевъ, которымъ она приписывала финансовое затруднение короля, и противъ двухъ изъ нихъ, противъ лорда Латимера (Latimer) и Невиля (Nevil) возбудила формальное обвинение. Они были признаны виновными, объявлены навсегда неспособными занимать общественныя должности, а имънія ихъ конфискованы. Этимъ было положено начало. При Ричардъ II, въ 1386 г., нижняя палата снова обвиняла любимца и министра королевскаго, графа Суффолька (Suffolk). Послъ долгихъ переговоровъ между парламентомъ и королемъ, последній вынужденъ былъ уволить своего любимца и его товарищей и назначить новыхъ министровъ (Guizot-1. с. II 399). Такимъ образомъначинается въ Англіи развитіе еще другого порядка, - правом'врнаго

вліянія парламента на назначеніе министровъ, т. е., развитіе парламентарнаго режима.

французской конституціи 1793 г. члены "исполнинительнаго совъта" ("Conseil exécutif") объявлены отвътственными передъ законодательнымъ корпусомъ "за неисполнение законовъ" и за другія злоупотребленія. М'встомъ принятія жалобъ является законодательный корпусъ (ст. LXXI и LXXII). Бельгійская конституція 1831 г. подробно уже формулируетъ постановленіе относительно министерской отвътственности, --- въ такомъ именно видъ отвътственность эта и перешла въ болыпинство современныхъ конституціонныхъ государствъ. Эта конституція постановляетъ, что "цалата народныхъ представителей имъетъ право обвинять министровъ", и что король "ни въ коемъ случав, ни устнымъ, пи письменнымъ приказаніемъ не можеть освободить министра отъ отв'ятственности" (ст. LXXXIX и XC). Съ тъхъ поръ законъ о министерской отвътственности становится необходимымъ условіемъ всякаго конституціоннаго государственнаго устройства. Въ Германіи данный институтъ развился въ особомъ направленіи: компетентнымъ судомъ надъ обвиняемыми министрами здёсь уже не является парламенть, какъ въ Англіи, или налата пэровъ, какъ это мы встрѣчаемъ въ свое время во Франціи; ивть, для этой цвли туть устанавливаются особые "верховные суды" ("Staatsgerichtshöfe"), члены которыхъ назначаются парламентомъ. Монаршее право помилованія въ данномъ случав ограничено и можетъ осуществляться лишь по ходатайству со стороны палаты, возбудившей обвиненіе 1).

## § 158.

# Выборы и избирательное право.

Принципъ избранія народныхъ представителей самимъ народомъ впервые появился, какъ безспорный выводъ изъ того основного положенія, что всѣ люди равны. Для насъ очевидна та истина, что всѣ люди созданы равными, что Творецъ надѣлилъ ихъ нѣкоторыми

<sup>1)</sup> Болве давними и солидными трудами по этому вопросу являются: «De la responsabilité des ministres» (Paris, 1815) Венжамена Констана и «Die Verantwortlichkeit der Minister» (1837) Моля. Въ концѣ XIX стольтія вышель касающійся Германіи трудъ Pistorius'а—«Die Staatsgerichtshöfe und die Ministerverantwortlichkeit nach heutigem deutschen Staatsrechte» (1891).

неотъемлемыми правами; между правами этими находятся право жизни, свобода и стремленіе къ счастью". Эти положенія изъ деклараціи, объявившей независимость первыхъ 13-ти стверо-американскихъ колоній (1776 г.), составляють корень для встать провозглашенныхъ съ ттать поръ принциповъ и постановленій относительно народнаго суверенитета, свободнаго самоопредтленія народа, а заттыть и избранія его представителей въ законодательныя собранія 1). "Для обезпеченія этихъ неотъемлемыхъ правъ", продолжаєть декларація, "учреждены правительства; и, если какая-нибудь форма правленія окажется пегодной для осуществленія этихъ правъ и цтарі, то народъ имтеть право смтить, свергнуть ее и создать новый режимъ…"

На такихъ принципіальныхъ началахъ основанъ былъ, два года спустя, свверо-американскій союзъ и составленныя для этого статьи конфедераціи сохраняютъ за каждымъ отдёльнымъ штатомъ полный его "суверенитетъ и независимость, государственную власть, юрисдикцію и тѣ права", которыя не были точно переданы представленному въ конгрессъ союзу этихъ государствъ. И вотъ, какъ въ отдёльныхъ штатахъ, такъ и въ союзъ вошли въ жизнь законодательныя собранія, въ которыя повсюду "свободные и равные граждане" выбираютъ своихъ представителей 2).

Американскій примѣръ нашелъ подражаніе во Франціи. Актъ провозглашенія независимости 1776 г. вѣрно отозвался во французской деклараціи правъ человѣка и гражданина, которая затѣмъ была предпослана конституціямъ 1791 и 1793 гг. Въ ней говорится, что "французскій народъ, убѣдившись въ томъ, что презрѣніе и забвеніе врожденныхъ человѣку правъ является единственной причиной бѣдствій этого міра, рѣшилъ въ торжественной деклараціи изложить эти неотъемлемыя права, дабы никакой гражданинъ уже не допускалъ притѣсненій и угнетеній со стороны тиранніи". Само собою разумѣется, что послѣ такого введенія, послѣ провозглашенія неотъемлемыхъ правъ каждаго человѣка на "равенство, свободу, безопасность и собственность" (ст. ІІ), послѣ этого

Вышеприведенныя положенія изъ акта, провозгласившаго независимость съверо-американскихъ Штатовъ, ведуть свое начало изъ деклараціи человьческихъ правъ (bill of rights), включенной въ конституцію штата Виргиніп (Іюнь 1776 г.). См. Bankroft—«Geschichte der Vereinigten Staaten», В. IV.

Staaten», B. IV.

Bancroft—«The footprints of time and analysis of american System of Government» 1876, S. 175 ff. Perley Poore—«The Federal and State Constitutions... of the United Staates» 1877.

конституція установляють всеобщее избирательное право для законодательнаго собранія. Данное всеобщее избирательное право вытекаєть также изъ существа закона, какъ этоть послідній опредівляются въ конституціи. Въ самомъ ділів, если законъ есть "свободное и торжественное выраженіе общей воли" (ст. IV), въ такомъ случаї само собою слідуеть, что "народъ (la population) являются единственной основой національнаго представительства" (ст. XXI). Затімъ нужно было лишь установить, какое число избирателей приходится на одного представителя,—и воть, избирательное право устроено. "Одинъ депутатъ приходится на 40.000 гражданъ",— гласить соотвітствующее постановленіе (ст. XXII) избирательнаго права относительно "народнаго представительства". Этимъ поданъ быль въ Европів первый примівръ всеобщихъ народныхъ выборовъ 1).

# § 159.

#### Ограниченное избирательное право.

Съ тъхъ поръ это "всеобщее, равное и прямое избирательное право" сдълалось основой всъхъ европейскихъ республиканскихъ конституцій. Лишь монархіи долго еще не хотъли и знать объ этомъ новшествъ. Конституція реставраціи (1814 г.) надъляла избирательнымъ правомъ лишь достигшихъ 30-ти льтняго возраста французовъ, платившихъ налогъ не менъе 300 франковъ. Податной цензъ утверждался во всъхъ избирательныхъ порядкахъ конституціонныхъ монархій. Бельгійская конституція 1831 г. была одной изъ либеральнъйшихъ; отъ избирателя она требовала лишь минимальнаго податнаго платежа въ 40 франковъ. Числовое отношеніе избирателей къ депутатамъ по французской конституціи сохранилось прежнее: на 40.000 жителей одинъ депутатъ.

Всв новъйшія монархическія конституціи въ Европъ знають лишь ограниченное избирательное право. А именно, активное избирательное право ограничивается прежде всего имущественнымъ цензомъ, т. е., требованіемъ извъстной минимальной суммы—либо дохода (Англія), либо платежа налоговъ. Затъмъ дальнъйшимъ ограниченіемъ избирательнаго права служитъ раздъленіе избира-

¹) Pölitz—«Die europäischen Verfassungen seit 1789» (1833); Rauch—
«Parlamentarisches Taschenbuch» (1867 ff); Hélie—«Les constitutions de la France»; Taine—«Les origines de la France contemporaine».

телей на классы или куріи. Такая классификація происходить или по соціальнымь группамь и экономическимь сферамь діятельности (какъ, напр., въ Австріи), или такимь образомь, что за основаніе принимается совокупность платимыхъ всімь народомъ налоговь, и (какъ это существуеть въ Пруссіи) первая треть ихъ образуеть первый классъ избирателей (Wählerclasse), вторая—второй и третья—третій. Даннымь пріемомъ достигають того, что въ первомъ классів находится лишь весьма незначительное число самыхъ богатыхъ избирателей, во второмь уже гораздо большее изъ зажиточнаго средняго сословія, а въ третьемъ огромная масса мелкихъ податныхъ плательщиковъ 1).

## § 160.

Всеобщее избирательное право въ Германіи, Италіи и Австріи.

Такъ какъ во всёхъ этихъ ограниченныхъ цензомъ и куріальныхъ или классовыхъ выборахъ огромныя рабочія массы, не платящія никакихъ прямыхъ налоговъ, фактически исключены отъ участія въ этихъ выборахъ,—то вотъ, во всёхъ конституціонныхъ государствахъ возникли рабочія движенія, поставившія себъ задачею достиженіе всеобщаго избирательнаго права. На встрѣчу этимъ движеніямъ пошелъ основатель Германской Имперіи Бисмаркъ, такъ какъ ему, для достиженія своихъ политическихъ замысловъ противъ мелкихъ государствъ, представлялось выгоднымъ имѣть такой рейхстагъ, который бы составлялся нутемъ всеобщихъ выборовъ. И вотъ, такимъ образомъ, всеобщее избирательное право было введено въ Германіи сначала для рейхстага Сѣверо-Германскаго Союза (1867 г.), а затѣмъ и въ Германской имперіи <sup>2</sup>).



а совокупность платимыхъ ими палоговъ.

2) При этомъ Бисмаркъ дъйствовалъ лишь въ цёляхъ велико-германскаго (grossdeutsch) или собственно велико-прусскаго (grosspreussisch) могущества и вовсе не былъ принципіальнымъ приверженцемъ иден всеобщаго избирательнаго права. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ то обстоятельство, что онъ, введя для Германской Имперіи всеобщее избирательное право, оставилъ для прусскаго ландтага двойное ограниченіе этого права—посредствомъ ценза и дъленія на классы («Drittelung»).

Объединенная Италія также должна была представить націи доказательство того, что она либеральнѣе прежнихъ деспотическихъ или даже конституціонныхъ мелкихъ государствъ; и вотъ, для этого, какъ опора единаго государства, введено было всеобщее избирательное право <sup>1</sup>).

Теперь не могло обойтись безъ того, чтобы и въ Австріи,— особенно же со стороны организованнаго рабочаго класса,— все настойчивъе и настойчивъе не раздавалось требование всеобщаго избирательнаго права.

Но когда послъ нъкоторыхъ проволочекъ министерство Таафе (1894 г.) ръшилось согласиться съ этимъ тробованіемъ и внесло въ парламентъ соотвътственный законопроектъ, то тутъ же оно и потерпъло фіаско вслъдствіе оппозиціи со стороны соединенныхъ нартій, которыя не хотіли такъ прямо отказываться отъ своихъ классовыхъ владёльческихъ привилегій, поддерживаемыхъ существующими цензовыми и куріальными выборами. Тогда преемникъ Таафе, министръ Бадени избралъ средній путь, единственно возможный для него среди данныхъ отношеній, предложивъ такой законопроектъ касательно выборовъ, по которому къ существующимъ уже четыремъ избирательнымъ куріямъ, организованнымъ согласно съ различными по платежу налоговъ классами, присоединялась еще пятая курія—всеобщаго избирательнаго права. И воть, такъ былъ разрубленъ гордіевъ узель: съ одной стороны, преимущества существующихъ курій не были тронуты, а съ другой, и рабочіе получили свое всеобщее избирательное право 2).

<sup>4)</sup> Итальянское избирательное право, на основаніи закона 1882 г. съ добавочными измѣненіями 1891 и 1892 г.г., установляеть самый минимальный избирательный цензь въ 19 лиръ прямого государственнаго и мѣстнаго налога для тѣхъ, которые не принадлежать къ классу интеллигенціи; кромѣ этого требуется также умѣніе чигать и писать; всякій итальянець, достигшій 21 года и отвѣчающій даннымъ условіямъ, является избирателемъ.

<sup>3)</sup> Но компромиссъ этотъ не могъ надолго успоконть рабочія массм. Слишкомъ ужъ жалка роль пятой курін, какъ проводника иден всеобщаго избирательнаго права въ Австрін. Охватывая собою въ последнее время болье пяти милліоновъ избирателей, курія эта им'ветъ право выбирать въ парламентъ лишь 72 депутата. И вотъ, получается такая картина: въ то время какъ въ курін крупнаго землевладенія одині депутатъ приходится на 64 избирателя, въ курін торговыхъ палатъ одинъ—на 26 избирателей,—въ курін же всеобщаго избирательнаго права одинъ депутатъ— почти на 70.000 избирателей! Результаты этого, до каррикатурности неравномърнаго распределенія представителей все больше и больше даютъ о себъ знать: движеніе за всеобщее избирательное право растетъ, и на грандіозномъ митингъ льтомъ 1903 г. принята резолюція, объявляющая, что рабочія организацін Австріи, предпринявъ борьбу за всеобщее изби-

Таково недавнее <sup>1</sup>) завоеваніе всеобщаго избирательнаго права въ Европъ (а).

а) Будучи представителями образованнаго средняго класса и являясь по большей части защитниками представительной системы государственнаго устройства, нёмецкіе государствов'яды выступали при этомъ преимущественно противниками всеобщаго избярательнаго права. Моль защищаетъ проведеніе представительной системы, выдвигая три полезныхъ ея свойства. Во-первыхъ, всл'ядствіе участія многихъ въ государственныхъ дёлахъ, «составныя части народа пріобр'ятаютъ въ государстве подобающее имъ значеніе, безъ существеннаго изм'яненія въ общихъ основахъ или формахъ правленія» 2). Во-вторыхъ, «благодаря представительству, высшія государственныя учрежденія знакомятся съ настоящимъ состояніемъ страны» 3). Въ-третьихъ, представительство обнаруживаетъ такія силы, которыя иначе оставались бы въ скрытомъ состояніи, и наконецъ, благодаря представительной системъ, «народовластіе» стало возможнымъ даже въ большихъ государствахъ.

Такая защита представительной системы была не излишней въ виду тёхъ рёзкихъ нападокъ, которымъ она подвергалась съ другой стороны. «Die Täuschungen des Representativ-Systems», —такъ озаглавиль нарбургскій профессорь Карль Фольграффь (Vollgraff) свое сочинение (1832 г.), гдъ онъ пытается доказать, «что система эта является негоднымъ, невърнымъ и несвоевременнымъ средствомъ для удовлетворенія потребностей нашего времени». Фольграффъ защищаеть сословное представительство, -- конечно, представительство всвиъ существующихъ въ государствъ сословій и народныхъ слоевъ,-однако же такъ, чтобы каждое изъ этихъ представительствъ «отдельно» («separatim») вело переговоры съ правительствоиъ. Съ 1848 г. эта «сословная» оппозиція противъ представительной системы стала постепенно умолкать, напротивъ же, оппозиція прочивъ всеобщаго избирательнаго права продолжалась еще въ 70-хъ годахъ, и не могло ее поколебать даже введение этого права въ Съверо-германскомъ Союзъ, а потомъ и въ Германской имперіи. Моль остался противникомъ всеобщаго избирательнаго права; введеніе

рательное право, не успокоятся до техъ поръ, пока не проведутъ своего требованія.

См. «Борьба за всеобщее избирательное право въ Австріп».—Русскія Въдомости 1903 г. № 198.

Переводчикъ.

<sup>1)</sup> Новъйшимъ торжествомъ разсматриваемаго демократическаго избирательнаго порядка слъдуетъ признать произведенное подъ вліяніемъ общественнаго движенія въ 1904 году введеніе всеобщаго прямого голосованія въ великомъ герцогствъ Баденскомъ. Такая-же избирательная реформа стоитъ на очерели въ Гессенъ.

реформа стоить на очереди въ Гессенв.

Въ переживаемую ныив нами эпоху русскаго общественнаго движения на знамени поразительнаго большинства различныхъ нашихъ общественныхъ группъ и фракцій выставлено требованіе всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго избирательнаго права.

Переводчикъ

равнаго и тайнаго избирательнаго права.
2) «Staatsrecht, Völkerrecht, Politik» I, 22.
3) Ibid.

этого последняго въ Северо-германскомъ Союзе и для представительства нізмецкаго таможенными союза (Zollparlament) преисполняеть нашего ученаго сильнымъ негодованіемъ. Вотъ какъ онъ въ данномъ случав выражается: 1) «Даже при лучшихъ обстоятельствахъ безспорно, что введение всеобщаго избирательнаго права въ Германии было въ высшей степени сомнительнымъ мфропріятісмъ, истинныя свойства и дальнейшія последствія котораго не были строго обдуманы; это быль геніально-отважный и мишь на мгновенный успахь разсчитанный шагъ, отъ котораго ны и потомки наши, по всей въроятности, жестоко пострадаемъ». Избраніе представителей, полагаетъ Моль, не должно вытекать изъ всеобщаго голосованія, но тъмъ не менте, представительство должно считаться «съ принципомъ представлевія всего цёлаго» 2). Для этой цёли онъ требуетъ, чтобы новъйшее представительное государство отказалось принимать подъ новымъ видомъ «чуждые ему пережитки прежняго состоявія». Моль поридаеть то явленіе, что въ представительство современнаго правового государства допущены представители отжившихъ государственныхъ институтовъ и корпорацій, и что «копституціонная основная идея гражданина совершенно въ нихъ не выработана» 3). Это «неправильное составленіе народныхъ представительствъ вытекаетъ изъ превратнаго пониманія организаціи народа, его правъ и интересовъ, однинъ словомъ, - изъ ложнаго представленія объ обще**ст**венномъ строенін народа» 4). Здѣсь Моль къ теоретическимъ положеніямъ объ обществъ присоединяетъ свои практические планы, дабы дать этимъ положениямъ примънение въ практической государственной жизни.

Въ своей теоріи общества онъ обращаетъ вниманіе на то обстоятельство, «что между отдёльной личностью и всей совокупной вародной силой (Gesammtkraft), и, конечно, отличаясь отъ объихъ этихъ сферъ, лежитъ еще общирная область человъческаго состоянія, также им'єющая свои законы, и это именно — общество» 5) Отсюда Моль требуеть, чтобы этому «общественному строенію» дано было въ представительствъ правильное выраженіе. «Представительство не должно создавать никакого несогласнаго съ дъйствительностью положенія путемъ искусственнаго перевъса, даваемаго тому или иному элементу отношенія» 6).

Выборы «по географическимъ округамъ и по простому скопленію вародныхъ массъ (Volksmange)» не дають вфрнаго отраженія всего народа. При такомъ способъ выборовъ проявляются «въ сущноств два разряда лицъ, имъющихъ наибольшіе шансы на избраніе въ представители». Во-первыхъ, «громкіе, чтобы не сказать болье, порицатели правительства, -- обыкновенно адвокаты либо другіе недо-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) «Staatsrecht, Völkerrecht, Politik» III, 723—724. <sup>2</sup>) Ibid. I, 56.

s) «Staatsrecht, Völkerrecht, Politik» I, 56. 4) Ibid. S. 329.

<sup>5) «</sup>Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften» I. Einl. Staatsrecht, Völkerrecht, Politik I, 409.

вольные интеллигенты. Во-вторыхъ, рабскіе приверженцы правитольства, зависимые чиновники или желающіе сдёлаться таковыми» 1). Такъ устраиваются представительства, въ которыхъ «дъйствительныя и обширныя общественныя сферы» оказываются не представленными. Этимъ положениет дъла объясняется то явление, «что въ нашихъ представительных в собраніях в сов'єщаніям в оприсущих в отд'яльной личности правахъ придается чрезвычайно большое, часто далеко мъру превышающее значение»...«Мъстные интересы отстаиваются съльвинымъ мужествомъ, конечно, лишь непосредственными представителями округовъ. Самое же незначительное участіе приходится на долю тёхъ особенныхъ интересовъ, которые относятся къ общественнымъ сферамъ. Права свободы печати, охраны личности отъ неправильного задержанія, судь присяжныхъ и т. под. --- во всвуб конституціонныхъ государствахъ уже данымъ-давпо обсуждаются, вводятся, измёняются, часто становятся центромъ продолжительной жестокой борьбы, знаменемъ партій; въ обсуждени порядковъ государственнаго хозяйства такъ же часто принимается живъйшее участіе, и заключеніе государственнаго договора волнуетъ парламентское море до самой его глубины; съ величайшинъ пыломъ требуется или оспаривается настоятельность въ проложеніи какой-нибудь дороги или въ направленіи жельзнодорожнаго пути. Напротивъ же, законы объ организаціи земледёлія, ремеслъ или собственно ужъ общественные вопросы, напр., о пауперизив, детскомъ трудв, делимости или нераздельности земельныхъ участковъ-откладываются съ одного года на другой» 2).

Несмотря на эти, подмѣченные въ современныхъ народныхъ препредставительствахъ недостатки (часть ихъ теперь уже въ значительной степени устранена), Моль все-таки торжественно отказывается имѣть что-либо общее съ тѣми учеными, которые «требуютъ простона-просто возстановленія средневѣковыхъ сословій въ трехъ или четырехъ куріяхъ» 3). Моль протестуетъ противъ того, будто-бы онъ «хотѣлъ войти подъ сѣнь знамени, которое несъ блаженной памяти Галлеръ и которое теперь (1860—1870 гг.). держатъ Герлахъ и Шталь.....» И вотъ, хотя эти послѣдніе и «трактуютъ объ естественномъ строеніи общества и осмѣиваютъ поголовное представительство», Моль все-таки не примыкаетъ къ этимъ ученымъ, такъ какъ считаетъ ихъ «самыми несправедливыми противниками дѣйствительно существующаго права и не знаетъ болѣе превратныхъ совѣтниковъ, чѣмъ они».

Правда, Моль именно въ критикѣ существующаго идетъ отчасти тѣмъ же путемъ, что и эти ученые, вѣдь онъ совершенно такъ же, какъ и они, «порицаетъ составленіе представительствъ изъ атомистическихъ личностей (aus atomististischen Einzelnen)». «Однако же, въ то время какъ они заявляютъ, что соотвѣтствующая средневѣковому обществу организація правильна, я»,—продолжаетъ Моль,

<sup>1) «</sup>Staatsrecht, Völkerrecht, Politik» I, 409.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid. <sup>3</sup>) Ibid. 415.

— «придерживаюсь прямо противоположнаго взгляда, такъ какъ мы желаемъ удовлетворить правамъ и интересамъ не средневѣковаго, но современна го общества».

Этимъ Моль вовсе не хочетъ повредить государственному единству и выставить на его м'ясто общественное д'яленіе. «Государственное единство, для котораго поработали цёлыя стольтія, не можеть и не должно распадаться снова на части». Только лишь при избраніи представительства оно не должно являться единственнымъ заслуживающимъ вниманія обстоятельствомъ, наоборотъ, здесь следуетъ принимать въ соображение и «особые жизненные круги» («besondere Lebenskreise»). И вотъ, чтобы не было сомненія относительно этихъ «особыхъ жизненныхъ круговъ» и чтобы ихъ какъ-нибудь не посчитали тождественными со среднев вковыми сословіями, Моль поближе выясняеть положение дела. Онъ говорить: «Число и название этихъ круговъ опредбляется фактами въ каждой отдбльной странф. Такой кругь находится на лицо, когда постоянный и важный интересъ является центромъ извъстнаго общественнаго состоянія и требованій къ государству; при этомъ могутъ существовать духовные и вещественные интересы, --- въ последнемъ случат ядромъ круга служатъ владение и выгода».

Всё эти и подобныя имъ сомнёнія относительно всеобщаго избирательнаго права устранены теперь силою фактовъ, но вовсе не опровергнуты разумными доводами. Всеобщее избирательное право торжествуетъ побёду. Окажется ли оно дёйствительно полезнымъ, это будетъ зависёть, конечно, лишь отъ степени народнаго образованія; вопросъ о достоинствахъ всеобщаго избирательнаго права далеко еще не исчерпанъ.

## § 161.

#### Значеніе всеобщаго избирательнаго права.

Какъ часто ни пытались теоретически обосновать всеобщее избирательное право, а обоснование это все-таки остается невозможнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, обоснование равенствомъ людей слабо, такъ какъ равенство это недѣйствительно. Люди какъ разъ не равны. Слѣдствиемъ же этого неравенства является то обстоятельство, что при всеобщемъ избирательномъ правѣ хитрая голова проводитъ милліоны людей, доказательствомъ чего можетъ служитъ французскій плебисцитъ, посредствомъ котораго Наполеону III удалось быть избраннымъ въ императоры французовъ. Нѣтъ лучшей критики всеобщаго избирательнаго права, чѣмъ этотъ плебисцитъ.

Когда всеобщее избирательное право хотять обосновать темъ

доводомъ, что законъ долженъ быть выраженіемъ общей воли, а эта послъдняя не можетъ проявляться иначе, какъ путемъ всеобщаго избирательнаго права, то здёсь допускають еще большую безсмыслицу. Вёдь общая, единая, какъ говорятъ юристы, воля (Gesammtwille) является простой фантасмагоріей: никакой подобной воли не существуеть. Всякій народъ состоить изъ множества соціальныхъ сферъ и группъ. Каждая изъ нихъ имветъ свои собственные интересы. Изъ этихъ последнихъ рождаются стремленія, ищущія себ' выраженіе во многих индивидуальных воляхъ, Такъ какъ данные интересы необходимымъ образомъ являются различными и взаимно противоръчивыми, --- то и стремленія эти не-сходны и воли различны. Поэтому ни въ какомъ народъ нътъ единой общей воли. И результать всеобщаго избранія выражаеть лишь волю устроителя выборовъ (Wahlmacher), но не желаніе избирателей, которые до настоящаго времени все еще являются безсознательными голосователями.

Однимъ словомъ, въ дъйствительности какъ разъ недостаетъ того, чего доктринерскіе приверженцы всеобщаго избирательнаго права хотятъ, какъ цъли этого послъдняго; и, еслибы всеобщее избирательное право разсматривать съ точки зрънія этихъ доктринъ, то пришлось бы его признать несуразнъйшимъ въ государствъ установленіемъ.

Въ дъйствительности же всеобщее избирательное право не основывается пи на разумъ, ни на нравственности, ни на какой-либо иной "идеъ". Нътъ, оно просто лишь выражаетъ стремленіе безправныхъ до сихъ поръ народныхъ слоевъ принять участіе въ пользованіи доставляемыми государствомъ жизненными благами, въ свободъ, во властвованіи и въ наслажденіи жизнью. И дапное стремленіе правильно лишь постольку, поскольку эти слои народные представляютъ собою силу, съ увеличеніемъ которой и оно возрастаетъ. Однако же, что касается до того, является ли именно форма всеобщаго избирательнаго права пригоднъйшимъ средствомъ къ удовлетворенію правильныхъ требованій со стороны общирныхъ народныхъ слоевъ,— относительно этого господствуетъ еще весьма основательное сомнъніе.

Прямо изъ страны старвишаго всеобщаго избирательнаго права въ Европъ,—изъ Франціи доносятся теперь громкіе голоса, ръзко критикующіе это "аморфное" избирательное право; и въ Германіи раздаются многочисленные голоса противъ всеобщаго избирательнаго права, и много говорять за "профессіонально-общественную"

("berufsgenossenschaftliche") народную организацію и за основанное на этой последней избирательное право.

# § 162.

## Поправки ко всеобщему избирательному праву.

Доктринерское обоснование всеобщаго избирательнаго права разбивается требованіями, которыя, вытекая изъ тёхъ же принциповъ свободы и равенства людей, обрисовывають это всеобщее избирательное право, какъ орудіе порабощенія и притесненія меньшинства. Въ доктринерскомъ произведении своемъ о "свободъ" Стюартъ Милль легко доказываетъ, что "народная воля фактически сводится къ волъ многочисленнъйшей или дълтельнъйшей части народа, къ волъ большинства или партіи, которой удается выступать, какъ большинство" 1). И въ своихъ "Разсужденіяхъ о представительномъ государственномъ устройствъ", говоря объ основанной на всеобщемъ избирательномъ правъ "демократіи, въ обыкновенномъ ея смыслъ и проявлени", онъ называеть её "правленіемъ всего народа посредствомъ исключительно лишь представленнаго народнаго большинства". Такое правленіе, разсуждаеть Милль, является "привилегированнымъ въ пользу большинства, которое въ дъйствительности одно лишь имъетъ голосъ въ государствъ. Это является неизбъжнымъ послъдствіемъ того способа подачи голосовъ, который ведеть къ полному устраненію меньшинства" (изъ нъмецкаго перевода Witte 1862, S. 86). Такимъ образомъ, это всеобщее избирательное право съ вытекающимъ изъ него решающимъ значеніемъ большинства было осуждено съ точки зръція той же доктрины свободы, на которой оно было основано. Какимъ же путемъ теперь устранить этотъ обнаружившійся дефектъ всеобщаго избирательнаго права? Нужно дать представительство и меньшинству, поглощенному тирапническимъ большинствомъ 2). И

<sup>1)</sup> См. нёмецкій переводъ Никкфорда 1860 г., S. 5. 2) Вст авторитеты государственной науки почти единогласно выска-зываются за то, что и меньшинство имбетъ свои права на представи-тельство. Вотъ какъ говоритъ, папр., Моль въ своей «Enciclopädie» (2 Aufl. 1872, S. 243): «Не можетъ быть никакого сомитнія въ разумности и справедливости того положенія, когда въ собраніи, призванномъ представлять права и пнтересы всъхъ гражданъ, получатъ выражение не одни лишь взгляды части народа, будь эта часть даже большинствомъ, нътъ, но

вотъ, для этой цёли создано большое число проектовъ; иные изъ нихъ даже введены въ нёкоторыхъ государствахъ законодательнымъ путемъ.

## § 163.

# Проенты для представительства меньшинства.

Уже Викторъ Консидеранъ (Considérant, 1808—1893) предложилъ столь часто съ тъхъ поръ выдвигавшися проектъ, состоящий въ томъ, чтобы всъ избиратели группировались по своимъ партійнымъ программамъ и чтобы число представителей, подлежащихъ выбору, распредълялось соотвътственно этимъ группамъ, дабы такимъ образомъ и партіямъ меньшинства предоставить соотвътственное ихъ численности представительство.

Предложеніе Томаса Гэра (Thomas Hare), весьма рекомендуемое Миллемъ, состоитъ въ томъ, чтобы установить такое минимальное число избирателей (напр. 500), которое имъло бы право выбирать одного представителя; и вотъ, всякій кандидатъ, получившій такое число голосовъ, является избраннымъ, причемъ безразлично, изъ сколькихъ и какихъ именно избирательныхъ округовъ всей страны получилъ онъ эти голоса. Такимъ образомъ и самое незначительное меньшинство различныхъ избирательныхъ округовъ, благодаря суммированію его голосовъ, могло бы имъть своего представителя 1).

Третій проектъ, который въ 1854 г. впервые лордомъ Росселемъ (Russel) предложенъ былъ англійскому парламенту и который называють "ограниченнымъ голосованіемъ" ("vote limité"),—состоитъ въ томъ, чтобы каждому избирателю предоставлено было право вотировать лишь за большую часть изъ тъхъ представителей, которые подлежатъ выбору въ данномъ округъ. Поэтому, напр., если нужно избрать трехъ представителей, подача голосовъ допускается лишь за двухъ, чтобы сдълать невозможнымъ для большинства избраніе изъ его партіи всъхъ трехъ представителей и чтобы такимъ образомъ пособить меньшинству провести по крайней мъръ одного изъ своихъ кандидатовъ.

также и требованія остальных ». Подобнаго же взгляда придерживается и Аренсъ, который говорить о «важной проблемь политической науки,— о проблемь, состоящей въ поддержкъ меньшинства», и предлагаеть соответственные проекты («Naturrecht» 6 Aufl. 1871, S. 380).

¹) См. у Милля—«Über Repräsentativ-System» S. 91.

Четвертый проекть, принадлежащій Джемсу Гарту Маршалу (James Garth Marschall), преслѣдуеть ту же цѣль посредствомъ допущенія сосредоточиванія голосовъ (vote cumulativ или асситиlé). Въ этомъ проектѣ такъ же, какъ и въ предыдущемъ, предполагается избраніе по спискамъ (Listenwahl), т. е., выборъ изъ одного округа нѣсколькихъ представителей (а). По этому проекту каждому избирателю предоставляется право, вмѣсто записыванія, напр., трехъ кандидатовъ, сосредоточить всѣ три голоса на одномъ. Такимъ образомъ для меньшинства дѣлается возможнымъ (правда, путемъ отказа отъ голосованія за большее число) провести своего кандидата; вѣдь большинство, пользуясь своимъ перевѣсомъ, стремится всѣхъ трехъ избрать изъ числа своихъ приверженцевъ. Посредствомъ сосредоточенія голосовъ на одномъ кондидатѣ для меньшинства становится возможнымъ создать сильный противовѣсъ большинству.

а) Подъ избраніемъ по спискамъ (Listenscrutinium) разумъется тотъ пріемъ, когда избирательный корпусъ (Wahlkörper), т. е., ичъющіе право участвовать въ выборахъ въ даняомъ округъ избираютъ нъсколькихъ представителей. Это избрание по спискамъ введено въ новъйшее время въ различныхъ странахъ, причемъ имълись въ виду разныя намбренія. Наибольшею изв'єстностью пользуется проекть Гамбетты (1881 г.), состоящій въ томъ, чтобы представителей въ палату депутатовъ выбирать не отъ каждаго округа (arrondissement) отцівльно, но отъ департаментовъ и такимъ образомъ, чтобы избиратели цёлаго департамента, какъ одинъ кориусъ, подавали свои голоса за нъсколькихъ депутатовъ, т. е., за весь списокъ ихъ (scrutin de liste). Этотъ способъ выборовъ впервые испробованъ былъ во Францін въ 1885 г., по уже въ 1889 г. отъ него зд'ясь совершенно отказались. Въ последнее время и въ Италін была сдёлана проба избранія по спискамъ. Въ Австріи его можно встретить въ отдельныхъ земляхъ (Länder) и куріяхъ. Такъ, папр., въ Богемін крупные землевладёльцы въ ніжоторыхъ избирательныхъ корпусахъ выбирають въ каждомъ по несколько депутатовъ; подобнымъ образомъ и некоторыя торговыя палаты (Handelskammern) избирають по два представителя. Въ общемъ же следуеть заметить, что отдельные выборы (Einzelwahl) болье пригодны для того, чтобы отъ естественныхъ соціальныхъ группъ выбирались такіе представители, которые действительно пользуются ихъ довфріемъ; избраніе же по синскамъ предполагаетъ сложныя отношенія и разсчитано на такіе привилегированные, тесно сомкнутые классы или куріи, которые легко могли бы столковаться относительно списка; сюда, следовательно, относится, напр., узкій кругь крупнейшихь въ странё плательщиковъ налоговъ или обладателей фидеикомиссовъ. Съ развитісиъ принципа всеобщихъ выборовъ, избраніе по спискамъ должно все болье и болье сходить со сцены, а верхъ одерживать должны отдельные выборы въ мелкихъ избирательныхъ округахъ. Когда при всеобщихъ выборахъ отъ крупных избирательных округовъ, какъ это произошло во Франціи, требуется избранія сразу многихъ представителей, то тутъ несомивнно все клопится къ тому, чтобы оттвснить мвстныя величины и, наобороть, очистить путь для такихъ «профессіональныхъ политикановъ», которые могутъ добиться полномочій путемъ газетныхъ рекламъ или дорого стоющихъ агитацій.

#### § 164.

#### Введеніе представительства отъ меньшинства.

Нѣкоторые изъ вышеупомянутыхъ проектовъ были подхвачены въ разныхъ мѣстахъ европейскими, а также американскими законодательствами и испытали практическое свое осуществленіе. Такъ, въ Даніи (1855 г.) къ (косвенному) избранію части состава ландстинга 1) примѣняется искусственный, по плану Гэра построенный пріемъ, путемъ котораго и меньшинство можетъ избрать себѣ представителя.

Въ Англіи по реформирующему выборы закону 1867 г. въ городскихъ избирательныхъ округахъ, на которые выпадаетъ по три представителя, установляется голосованіе лишь за двухъ, чтобы такимъ образомъ предоставить возможность меньшинству избрать себъ (третьяго) представителя. Однако реформа эта въ Англіи была весьма кратковременна, такъ какъ съ изданіемъ новаго избирательнаго закона 1885 г. она пошла на смарку.

Въ Италіи опыть избранія по спискамъ и ограниченной подачи голосовъ, дъйствовавшій въ пользу кандидатовъ отъ меньшинства, продолжался лишь короткое время (1882—1891 г.). Послъ этого здъсь вернулись къ системъ одномъстныхъ избирательныхъ округовъ.

Въ Испаніи со времени изданія избирательнаго закона 1878 г. сохранилась ограниченная подача голосовъ. Для изв'ястнаго числа м'ясть въ кортесахъ допускаются и такіе представители, которые въ и всколькихъ избирательныхъ округахъ получили въ общей сложности каждый по 10.000 голосовъ.

Въ послъднее время въ Вюртембергъ шла работа 2) по

2) Съ середины 90-хъ годовъ минувшаго столетія вюртембергскій ландтагь быль занять пересмотромъ конституціи, а при этомъ и системы

<sup>4)</sup> Лапдстингъ—верхняя палата датскаго парламента (ригстага), состоитъ изъ 68 членовъ; изъ илхъ 12 назначаются королемъ и 56 избираются путемъ двухстепепныхъ выборовъ. Переводчикъ.

введенію "пропорціональных выборовь" (законопроекть министра Миттнахта).

#### § 165.

# Косвенные (непрямые) выборы.

Та же самая причина, которая дёлаеть невозможнымъ осуществленіе законодательной работы и веденіе государственныхъ дёль непосредственно всвмъ народомъ и поэтому приводитъ къ представительной системв, — она же требуеть и устройства косвеннаго (непрямого) избранія народныхъ представителей. Въ самомъ дёлё, выборъ представительства тогда лишь имёеть свой смысль, если избиратели знають своего представителя, т. е., если они выбирають хорошо имъ извъстнаго человъка; и это является непремъннымъ условіемъ того дов'врія, которое избиратели должны питать къ своему представителю. А отсюда необходимымъ образомъ следуетъ тотъ выводъ, что выборы имъютъ смыслъ лишь въ небольшомъ округв, въ которомъ еще возможно, чтобы избиратели знали своего кандидата. Но вотъ, такъ какъ число подобныхъ незначительныхъ избирательных округовъ въ большомъ государствъ было бы слишкомъ велико, а также оказалось бы черезчуръ большое количество депутатовъ, — то въ силу такихъ обстоятельствъ сама собою должна напрашиваться следующая поправка къ этому неудобству, а именно: лица, въ слишкомъ большомъ числъ избранныя отъ маленькихъ округовъ, должны являться лишь выборщиками настоящихъ уже представителей. И следуеть согласиться, во-нервыхъ, съ темъ, что эти выборщики представляють изъ себя въ общемъ болъе интеллигентный элементь, чёмъ масса ихъ избирателей, во-вторыхъ же, что они образують ужь болье тесный кругь лиць, которыя поэтому легче могуть оріентироваться и столковаться относительно личности кандидата. Въ силу этихъ соображеній (съ точки зрвнія раціональ-) ной избирательной техники такимъ косвеннымъ выборамъ, безъ сомнонія, следуеть отдать предпочтеніе передъ непосредственными

выборовь. Воть какова судьба данной реформы: въ 1898 г. прошель въ палатъ денутатовъ закопопроектъ, по которому часть ландтага должна выбираться по пропорціональной системъ; въ верхней же палатъ законопроектъ этотъ не быль принятъ. См. «Пропорціональные выборы» въ Энциклоп. Слов. изд. Брокгауза и Эфрона т. XXV СПБ. 1898 г., и «Württemberg» въ Meyers Konversations-Lexikon 19-er Band Jahres-Supplement 1898—1899.

(прямыми) 1). Въ самомъ дълъ, для того, чтобы путемъ непосредственныхъ выборовъ образовать въ большомъ государствъ способный къ дъятельности, а следовательно, не слишкомъ многочисленный парламенть, --- для этого нужно нъсколько территоріальныхъ отръзковъ соединить въ одинъ общирный избирательный округъ; и воть, туть неизбъжнымъ является то неудобство, что огромныя массы избирателей должны голосовать за лично имъ совершенно неизвъстныхъ кандидатовъ; при этомъ избиратели слъпо подаютъ свои голоса за ораторовъ-демагоговъ, громкихъ фразеровъ или даже за денежныхъ спекулянтовъ, которыхъ наемные агитаторы усиленно рекомендуютъ избирателямъ отчасти путемъ своего красноръчія, отчасти же при помощи болье осязательныхъ, звонкихъ доводовъ. Подобныхъ грязныхъ происковъ следуетъ, конечно, меньше ужъ опасаться тамъ, гдв отъ многочисленныхъ малыхъ округовъ извъстные и заслуживающіе довърія люди выступаютъ выборщиками, голоса которыхъ купить уже труднъе и опаснъе и которые могуть выбрать народнаго представителя уже скорже на основаніи истиннаго уб'вжденія въ его пригодности. Вотъ поэтому-то косвенные выборы и примъняются во многихъ государствахъ, особенно же при избраніи верхнихъ налатъ или союзныхъ парламентовъ (Bundesparlamente) а), а также при выборт республиканскихъ верховныхъ представителей государствъ (Staatshäupter) и союзныхъ президентовъ (Bundespräsidenten) b). При этомъ косвенные выборы могуть быть примъняемы двоякимъ образомъ: либо такъ, что образовавшаяся путемъ предварительнаго избранія корпорація, им'вющая свое особенное законодательное или административное назначеніе, является вмѣстѣ съ тѣмъ и избирательнымъ корпусомъ (Wahlkörper), которому принадлежить избраніе депутатовъ для высшей корпорацін; либо такимъ образомъ, что для производства этихъ выборовъ образують спеціальную ad hoc коллегію выборщиковъ, миссія которой съ окончаніемъ выборовъ прекращается.

а) Въ Даніи большая часть верхней налаты (ландстинга) избирается косвеннымъ путемъ посредствомъ спеціальной для этого коллегіи выборщиковъ, нижняя же (фолькстингъ) составляется путемъ непосредственныхъ (прямыхъ, одностепенныхъ) выборовъ. Французская верхняя палата (сенатъ) образуется тоже по системъ косвен-

<sup>4)</sup> И дъйствительно, даже въ европейской родинт всеобщаго избирательнаго права, во Франціи, еще въ 1789 и 1791 г. организованы были косменные выборы въ законодательный корпусъ. Сверхъ того, былъ установленъ извъстный цензъ для выборщиковъ, подлежавшихъ избранію отъ первоначальныхъ избирателей.

ныхъ выборовъ, а именно—слёдующимъ образомъ: въ каждомъ департаментв организуется для этого особая избирательная коллегія, которую составляютъ мъстные депутаты въ нижнюю палату, члены генеральныхъ и окружныхъ соввтовъ департамента и избранные для этого изъ муниципальныхъ представательствъ выборщика (законъ 1884 г.).—Въ свверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ верхняя палата конгресса (сенатъ) избирается законодательными собраніями отдвльныхъ штатовъ, при чемъ отъ каждаго штата выбирается по два сенатора. Въ Голландіи же члены верхней палаты «генеральныхъ штатовъ» избираются просто провинціальными соввтами.

Въ Пруссіи уже члены нижней палаты избираются косвеннымъ иутемъ, а именно—посредствоиъ выборщиковъ, которые въ свою очередь опредъляются по системъ вдвойнъ (цензомъ и дълепіемъ на классы) ограниченныхъ выборовъ.

Введенная въ Австріи въ 1861 г. система косвеннаго избранія членовъ палаты депутатовъ, выбиравшихся лапдтагами отдёльныхъ земель, просуществовала до 1873 г., когда вивсто нея установлены неносредственные выборы; однако же, какъ представители въ ландтаги, такъ и депутаты отъ сельскихъ общинъ (Landgemeinden) въ рейсхратъ избираются косвеннымъ цутемъ. (Избиратели выби-

рають спеціальных для этого выборщиковь).

b) Верховные представители государствъ (Staatshäupter) избираются повсюду путемъ косвенныхъ выборовъ: во Франціи—объими палатами (т. е., налатой депутатовъ и сенатомъ), соединенными въ «національное собраніе»; въ Швейцаріи—въ соединенномъ засѣданіи обѣихъ палатъ союзнаго собранія (т. е., кантональнаго и паціональнаго совѣтовъ) изъ семичленнаго союзваго совѣта, избираемаго тѣмъ же союзнымъ собраніемъ. Выборъ президента сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатовъ въ высшей степени сложенъ,—онъ избирается особой коллегіей выборщиковъ (electoral college), въ которую каждый изъ 45 отдѣльныхъ штатовъ выбираетъ столько членовъ, сколько представителей и сенаторовъ ему приходится избирать для конгресса 1).

<sup>&#</sup>x27;) Следовательно, число выборщиковь оть каждаго штата не менее трехь. Выборщики эти собираются отдельно по штатамь; протоколы же такихь отдельныхь заседаній посылаются въ сенать. Общій подсчеть голосовь производится президентомь сената въ присутствіи сената и налаты представителей. Избраннымь въ президенты считается получившій абсолютное большинство голосовь. Если же абсолютнаго большинства не составится, то палата представителей избираеть въ президенты одного изъ трехь кандидатовь, получившихъ наибольшее число голосовь; при этомъ въ палате представители каждаго штата имёють лишь одинь голось.—Си. «Русское государственное право» Коркунова т. І, изд. 1904 г., стр. 159—160.

# § 166.

# Предпочтительнъе ли непосредственные выборы?

Итакъ, съ точки зрвнія здравой человічноской логики и цілесообразности, косвеннымъ выборамъ следовало бы отдать предпочтеніе передъ непосредственными. Правда, и при косвенныхъ выборахъ, для полученія успъшнаго результата, нужна была бы наличность одного условія, которое желательно и при непосредственныхъ, но присутствія котораго, къ сожальнію, незамьтно ни при тъхъ, ни при другихъ, — здъсь ръчь идетъ о разсудкъ, доброй воль и безпристрастіи избирателей. При наличности даннаго условія, не важно было бы, по какой - прямой или же косвенной - системъ идуть выборы; по этой последней системе, во всякомъ случае, следуеть отдать предпочтение. Въ дъйствительности, какъ упомянуто, условіе это, къ сожальнію, отсутствуеть, а руководящимь въ практической политикъ мотивомъ служитъ личный интересъ; недоброжелательство по отношенію къ чужимъ партіямъ является весьма постояннымъ настроеніемъ, помрачающимъ у занимающихся политикой всякій здравый разсудокъ. А всявдствіе этого — выбирають ли по косвенной или по прямой системъ-все равно не можеть быть достигнуть тоть результать выборовь, какого следовало бы ожидать по безпристрастному логическому расчету. Въ данной области приходится имъть дъло съ подвохами и ковар ствомъ сильнъйшихъ партій, которыя агитаціонными ми своими стремятся провести выборы въ пользу собственныхъ корыстолюбивыхъ целей. Такъ какъ эти подвохи и хитрости по отношению къ небольшому числу избирателей, повидимому, легче могуть быть приміняемы, чімь по отношенію къ огромной массі ихъ, то отсюда ясно, почему до сихъ поръ радикальныя партіи повсюду требують "непосредственныхъ (прямыхъ) выборовъ", дабы быть въ состояніи оказать большее противодойствіе этимъ коварнымъ махинаціямъ господствующихъ классовъ. Что же касается до осмысленности результата выборовъ, то въ этомъ отношении указанный расчеть радикальной партіи совершенно нев'вренъ. И д'яйствительно, съ увеличениемъ числа избирателей ни въ коемъ случат не возрастаетъ ни ихъ разсудокъ, ни добрая воля. Наоборотъ, подкрепленная наблюдениемъ и опытомъ истина гласитъ, что "осмысленность собранія паходится въ обратно пропорціональномъ отношеній къ числу присутствующихъ здісь людей, т. е., что

средній разсудочный уровень собранія понижается по м'єр'є увеличенія числа участниковъ", какъ совершенно правильно зам'єчаетъ Кернъ 1). Тысяча избирателей во всякомъ случає глупіве, чімъ сотня; да и всякаго рода грубые инстинкты гораздо легче овладівають огромной массой, чімъ небольшимъ избирательнымъ комитетомъ.

Но партіи, требующія всеобщаго непосредственнаго избирательнаго права, вовсе не заботятся о достижении болье осмысленнаго представительства, -- нётъ, имъ важно лишь сломить могущество властвующаго меньшинства; а для этой цёли всеобщее непосрелственное избирательное право при извъстныхъ обстоятельствахъ можетъ являться пригоднымъ средствомъ. Да, только при извъстныхъ, но далоко не при всякихъ! Въдь при помощи всеобщей подачи голосовъ Наполеонъ III конфисковалъ политическую свободу Франціи для своего безполезнаго самодержавія; тв же самыя массы воть ужь готовы были поднять на щить такого фразера-героя и авантюриста, какъ Буланже; да вообще, не перечислить всёхъ тёхъ самоубійственныхъ глупостей, до какихъ можно было доводить массы; эти последнія всегда глупы уже въ силу того именно, что онъ -- массы (а). Итакъ, не за разумный и цълесообразный механизмъ слъдуетъ считать всеобщее непосредственное избирательное право, все больше и больше теперь распространяющееся, --- нътъ, его должно разсматривать, какъ реакцію противъ эксплоататорскаго властвованія меньшинства; свергнуть это посліднее воть каково теперь повсюду страстное, къ сожальнію, лишь слишкомъ ужъ ясное стремленіе низшихъ народныхъ классовъ. )

Духовное соприкосновеніе, охватывающее массу собравшихся вь одномь мѣстѣ людей, ни въ коемъ случаѣ не способствуетъ подпятію общаго ихъ разсудочнато уровня, но значительно подавляетъ его. Чѣмъ многочисленнѣе собраніе, тѣмъ ниже умственныя его способности. Это фактъ, правильно подмѣченный и изслѣдованный многими современными соціологами. Общій умственный уровень массы гораздо ниже того же уровня всякаго, отдѣльно взятаго индивида. Поэтому массы часто рукоплещутъ даже безсмысленнѣйшимъ фразерамъ. Народное образованіе можетъ поднять умственный уровень отдѣльныхъ людей; противъ массовой же глупости, возникающей изъ одного лишь факта соприкосповенія многимъ личностей, нѣтъ никакого средства. См. Scipio Sighele —«La foule criminelle» 1892; Gustave le Bon—«Psychologie des foules» 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) «Ueber die Aeusserung des Volkswillens in der Democratie» 1893, S. 67.

# § 167.

# Избиратели и депутаты.

Отношеніе депутата къ его избирателямь часто хотять представлять себів, какъ юридическое, подобное тому, какое существуєть между довіврителемь и повівреннымь. Такое отношеніе могло существовать въ прошлыя столітія, когда окружное рыцарство вмісто того, чтобы уходить въ рейхстагь ін согроге, отправляло туда ніскольких человівкь. Въ ті времена появились и обязательныя инструкцій (mandat impératif), дававшіяся избраннымь представителямь, — ті наказы (cahiers), въ которыхь выражалась связь между депутатами и сословными собраніями.

Но вотъ, вмѣстѣ съ паденіемъ сословнаго расчлененія общества, совершнятимся въ эпоху французской революціи, и вмѣстѣ съ новымъ, атомистическимъ взглядомъ на народъ, какъ на сумму равныхъ недивидовъ, должно было возникнуть воззрѣніе, что депутатъ является представителемъ в с е й націи, а не части ея. Какъ таковой, депутатъ, очевидно, вовсе не долженъ былъ получать инструкцій отъ какой нибудь части народа, отъ какой либо группы или отъ извѣстнаго круга избирателей, нѣтъ, теперь онъ постоянно долженъ былъ чувствовать себя представителемъ націи и служить интересамъ всего государства и всего народа 1.

Замѣчательно вышедшее 23-го іюня 1789 г. распоряженіе короля Людовика XVII, объявившее эту перемѣну возгрѣній. Оно гласить: "Король отмѣняеть всякія ограничивающія свободу денутатовь инструкцій, какъ несогласныя съ конституціей и противорѣчащія государственнымъ интереамъ". Но провозглашенія этого тогда не было достаточно; и воть, въ учредительномъ собраніи поднялась ожесточенная парламентская борьба. И Мирабо, обращаясь къ депутатамъ, считавшимъ себя зависимыми отъ полученныхъ инструкцій, насмѣшливо сказалъ, что они могли и не являться въ собраніе, такъ какъ вмѣсто этого достаточно было бы прислать свои инструкцій; теперь же имъ можно разойтись по домамъ, оставивъ инструкцій; теперь же имъ можно разойтись по домамъ, оставивъ инструкцій; теперь же имъ можно разойтись по домамъ, оставивъ инструкцій; теперь же имъ можно разойтись по домамъ, оставивъ инструкцій; теперь же имъ можно разойтись по домамъ, оставивъ инструкцій на скамейкахъ. Наконецъ, 8-го іюля 1789 г. учредительное собраніе послѣ предложенія Талейрана торжественно объявило, что оно болѣе но считаетъ себя связаннымъ никакими обязательными мандатами и наказами. Въ декабръ 1789 г. учредительное націо-

<sup>1)</sup> Cm. D'Eichthal—«Souveraineté du peuple et Gouvernement» 1895.

нальное собраніе запретило избирателямъ на будущее время давать своимъ депутатамъ обязательныя инструкціи, такъ какъ "актъ избранія долженъ быть единственнымъ юридическимъ основаніемъ для представителей націи; свобода ихъ голоса въ народномъ представительствъ уже не можетъ быть стъсняема никакими особыми наказами". Этотъ принципъ затъмъ перешелъ въ первую конституцію (1791 г.), гдъ онъ получилъ слъдующую формулировку: "Народные представители (représentants) не должны уже являться депутатами отъ отдъльныхъ департаментовъ, но представителями всей паціи; имъ нельзя давать никакихъ наказовъ". Такимъ образомъ была санкціонировата данная перемъна воззръній. Съ тъхъ поръ всъ европейскія конституціи повторяли это постановленіе (а).

а) Ст. 32 бельгійской конституціи 1831 г. гласить: «Члены объихь палать являются представителями народа, а не одной лишь провинціи или части ея, отъ которой они избраны». Воть что говорится въ 83 ст. прусской конституціи 1850 г : «Члены объихь палать являются представителями всего народа. Они голосують по своему собственному убъжденію и не связаны никакими порученіями и инструкціями». То же самое провозглашаеть и ст. 29 германской имперской конституціи 1871 г. Австрійскій основной о государственномь представительств законь 1867 г. (§ 16) постановляєть лишь, что «члены палаты депутатовь не должны принимать оть своихъ избирателей никакихь инструкцій».

Фраза же о представительств всего парода», являющаяся впрочемь одной лишь фикціей, въ австрійской конституціи не пом'ящена.

# § 168.

#### Избирательное право и избираемость.

И при всеобщемъ избирательномъ правѣ въ выборахъ участвуютъ, разумѣется, не всѣ живущіе въ государствѣ люди, но тѣ лишь, которые обладаютъ извѣстными свойствами и за которыми такимъ образомъ законъ признаетъ это право.

Такъ, избирательное право не сообщалось женщинамъ; и явленіе это считалось настолько само по себѣ понятнымъ, что относительно пего не издавали никакихъ особыхъ постаповленій ¹). Рав-

<sup>1)</sup> Но общественное развитие уничтожаеть мало-по-малу и связанныя съ половыми предразсудками политическия привиллеги. Такъ вотъ ужъ въ нъкоторыхъ изъ Австралійскихъ Соединенныхъ Штатовъ женщинамъ предоставлено право не только избирать, но и быть избранными въ число народныхъ представителей, т. е., не только активное, но и нассивное

нымъ образомъ изъятію этому подлежали, разумъется, и теперь подлежать дети, какъ лица, которыхъ законъ признаетъ ненаходящимися въ полномъ обладаніи духовными своими силами; сюда же примыкаеть наконецъ и не достигшее извъстнаго возраста юношества. Этотъ возрастъ, съ котораго начинается политическое совершеннольтие или по крайней мъръ предоставляется возможность пользоваться (такъ назыв. активнымъ) избирательнымъ правомъ, колеблется въ разныя времена и въ различныхъ странахъ между 21-24 годами. Другимъ общимъ требованіемъ является поддацство: иностранцы повсюду лишены избирательнаго права. Конечно, различны могутъ быть тъ условія, при наличности которыхъ пріобрётается подданство. Въ недавно колонизированныхъ странахъ, какъ, напр., въ Америкъ, для этого до послъдняго времени требуется лишь недолгое сравнительно предварительное пребывание въ данномъ государствъ; въ Европъ же необходимо уже продолжительное проживаніе въ странъ и оффиціальный актъ натурализаціи.

Но и подданство, даже при наличности всёхъ прочихъ, требуемыхъ для избирательнаго права свойствъ и условій, не сообщаеть еще этого права, если данное лицо въ теченіе изв'єстнаго времени не проживаеть въ своемъ избирательномъ округѣ и не присутствуетъ при выборахъ; лишь въ немпогихъ м'єстахъ встрѣчается право участвовать въ избраніи черезъ уполномоченнаго.

Во многихъ государствахъ не достаточно еще обладать матеріальнымъ правомъ, но сверхъ этого требуется формальное внесеніе въ постоянные, открыто ведомые при общинахъ годичные списки. Но и тамъ, гдѣ не заходятъ столь далеко, избиратель, чтебы пользоваться своимъ правомъ, все-таки долженъ быть занесенъ въ изготовляемые для выборовъ спеціальные списки; въ противномъ же случаѣ онъ теряетъ при настоящихъ выборахъ свой избирательный голосъ, если въ положенный закономъ срокъ не возстановитъ своего права.

Избирательное право (излишне называемое активнымъ) не вездъ совпадаетъ съ избираемостью, т. е., съ законною возможностью быть

избирательное право. Активное же избирательное право получило болъе широкое распространение: оно признано за женщинами во всей Австралін и Новой Зеландін, а также и въ нъкоторыхъ штатахъ Стверной Америки.

См. у Водовозова—«Всеобщее избирательное право на Западв» 1905 г. стр. 14 и у Мускаблита—«Народное представительство» 1905 г. стр. 10, а также статью Абрамова—«Необыкновенное государство», пом'ященную въ № 22 «Недвям» за 1901 г.

— Переводчикъ

выбраннымъ (что обозначается терминомъ—пассивное избирательное право). Во многихъ государствахъ избираемость ставится выше избирательнаго права: кромт вставит нужныхъ для этого послъдняго свойствъ и условій она требуетъ еще пъкоторыхъ данныхъ, а именно—большаго возраста, а часто и высшаго ценза. Въ странахъ съ двух-палатной системой для права быть избраннымъ въ верхнюю палату часто требуется болте высокій возрастъ, что въ нижнюю.

Но и при наличности всёхъ упомянутыхъ свойствъ и условій, какъ избирательное право, такъ и избираемость считается во многихъ государствахъ несовмёстимыми съ извёстными положеніями или съ активной военной службой. Затёмъ повсюду правъ этихъ, какъ пассивнаго, такъ и активнаго лишены тё лица, которыя осуждены за извёстные проступки и преступленія и такимъ образомъ утратили свою гражданскую честь; наконецъ, въ большинстве государствъ изъятіе это распространяется и на людей, пользующихся общественнымъ призрёніемъ (Armenunterstützung).

# § 169.

# Избирательные округа, корпуса избирателей и мѣсто производства выборовъ.

Производству выборовъ предшествуетъ разделение государственной территоріи на избирательные округа (Wahlkreise). Если при этомъ не преследують никакихъ постороннихъ политическихъ намереній, но просто лишь желають поставить избирателей въ лучшія условія для выбора заслуживающихъ довърія депутатовъ, --- тогда дія этихъ выборовъ оставляють существующее естественное деленіе государственной территоріи; оно, являясь по большей части основой административнаго дёленія, сверхъ всего прочаго облечаетъ также правительственный надзоръ надъ производствомъ выборовъ. Другимъ же средствомъ достичь естественнаго, соотвътствующаго истиной цёли своей результата выборовъ является раздёленіе государственной территоріи на возможно малые избирательные округа, каждый изъ которыхъ долженъ выбирать не болье одного представителя. Лишь такимъ путемъ можно достичь выборовъ, основанныхъ на двиствительно свободномъ, собственномъ убъждении избирателей. И, если имъется въ виду эта именно цъль, тогда естественныя группы, существующія въ сельскихъ и городскихъ общинахъ, въ районахъ большихъ городовъ и въ промышленныхъ мъстахъ, слъдуетъ сдълать отдъльными избирательными округами и остерегаться, какъ бы не перемъшать такихъ соціально несходныхъ между собою группъ и не дать однимъ изъ нихъ противоестественнаго перевъса надъ другими. Уже устройство общирныхъ избирательныхъ округовъ создаетъ сильныя препятствія къ достиженію правильныхъ выборовъ, основанныхъ на собственномъ убъжденіи въ пригодности представителя; что же касается до соединенія въ избирательные округа такихъ разнородныхъ соціальныхъ группъ, какъ, напр., сельскихъ общинъ и промышленныхъ районовъ, деревень и городовъ,—то пріемомъ этимъ по крайней мърѣ ужъ затрудняется возможность достичь правильныхъ, своей цъли соотвътствующихъ выборовъ.

Крайне тенденціозно поступаеть тоть законодатель, который устраиваеть избирательные округа такимь образомь, что въ нихъ однъ соціальныя группы получають искусственный перевъсъ надъ другими (избирательная геометрія, Wahlkreisgeometrie) а). Воть онь соединяеть сельскія общины съ городами для того, чтобы, смотря по положенію дъла, создать перевъсъ либо крестьянъ надъ горожанами, либо — наобороть. Этимъ устройствомъ избирательныхъ округовъ законодатель пользуется также въ странъ, населеніе которой говорить на различныхъ языкахъ; здъсь пріемъ этоть имъеть цълью достиженіе опредъленнаго, напередъ расчитаннаго, искусственнаго результата въ пользу той или другой національности.

Гат у закоподателя нътъ никакого повода къ устройству искусственныхъ избирательныхъ округовъ, въ такихъ государствахъ изъ естественныхъ, само собою составляющихся территоріально-соціальныхъ единицъ (общинъ, округовъ, городовъ) онъ образуетъ и отдѣльные вмѣстѣ съ тѣмъ избирательные корпуса (Wahlkörper). Происходитъ это по большей части въ странахъ всеобщаго избирательнаго права, а также и въ тѣхъ государствахъ, въ которыхъ право голосованія ограничено однимъ лишь цензомъ.

А (гдѣ, наоббротъ, законодатель напередъ уже стоитъ на партійной точкѣ зрѣнія того или другого изъ соединенныхъ классовъ, туть онъ путемъ соотвѣтственнаго устройства выборовъ стремится создать искусственный перевѣсъ для извѣстныхъ классовъ.) Здѣсь ужъ естественные избирательные округа не всегда образуютъ отдѣльные и единые корпуса избирателей, но такой округь часто распадается на нѣсколько частичныхъ корпусовъ (Wahlkörper—Par-

tikel) и уже изъ многихъ такихъ частицъ, разсѣянныхъ по разнымъ избирательнымъ округамъ всей страны, составляются цѣлые корпуса избирателей. Такова искусственная и тенденціозная избирательная политика.

Конечно, въ обоснование этой избирательной политики приводятся доводы, что общая территорія вовсе еще не указываеть на соціальное единство, что въ одной мъстности находится много соціальныхъ круговъ; и воть, отсюда выводится пеобходимость защищать незначительныя по количеству принадлежащихъ къ нимъ людей соціальныя сферы интересовъ отъ преобладанія находящихся въ той же мъстности численно болье сильныхъ группъ. Съ точки зрѣнія количественно незначительныхъ, по соціальной же силь преобладающихъ круговъ подобное обоснованіе и такая избирательная политика являются, конечно, правильными; равнымъ образомъ справедливо и выставляемое со стороны количественно болье сильныхъ соціальныхъ сферъ требованіе полнаго совпаденія избирательныхъ округовъ съ корпусами избирателей.

Въ противоположности этихъ требованій и отражается соціальная борьба между богатыми и неимущими или по крайней мѣрѣ между большимъ и малымъ состояніемъ. И не дѣло науки разрѣшать этотъ споръ: рѣшеніе его придется на долю соціальнаго развитія.

Кромъ избирательныхъ округовъ и корпусовъ избирателей часто значительную роль играетъ и мъсто производства выборовъ (Wahlort). Само собою разумъется, что въ республикахъ и другихъ государствахъ всеобщаго избирательнаго права образующая избирательный округъ община служитъ и мъстомъ производства выборовъ, а если въ одномъ избирательномъ округъ соединено нъсколько общинъ, въ такомъ случат большая изъ нихъ назначается мъстомъ производства выборовъ. Но тамъ, гдъ ведется искусственная избирательная политика, въ такихъ государствахъ и опредъленіе этого мъста можетъ служить къ тому, чтобы благопріятствовать одному соціальному элементу на счетъ другого, — такъ, напр., если для сельскихъ общинъ мъстомъ производства выборовъ назначается далеко оть нихъ расположенное мъстечко или отдаленный городъ.

а) Сомнительная заслуга выдумки избирательной геометріи (Wahlkreisgeometrie) принадлежить Америкъ. Тамъ впервые демократическій политикъ Gerry предложиль планъ такого устройства избирательныхъ округовъ, чтобы болье слабую партію сдёлать еще слабъе. Въ честь его этотъ пріемъ называютъ въ Америкъ «спосо-

бомъ Gerry» (Gerrymander). Октоированныя австрійскія правила 1861 г. относительно выборовъ въ ландтагъ въ сильной степени выработаны были по этому методу, и последующія рефоры далеко еще не поправили положенія дела і).

#### § 170.

# Производство выборовъ.

Устройство выборовь сопряжено съ многими трудностями, все увеличивающимися по мъръ расширенія числа избирателей, и въ виду все болье и болье утонченнаго характера партійныхъ агитацій оно требуетъ и болье бдительныхъ мъръ предосторожности, а слъдовательно, и болье спеціальныхъ предупредительныхъ предписаній и постановленій. Въ прежнія стольтія вообще и помину не было о выборахъ въ современномъ смысль этого слова, т. е., какъ объ индивидуальномъ голосованіи за отдъльныхъ кандидатовъ. На избирательныхъ собраніяхъ окружного рыцарства представитель по большей части опредълялся по предложенію предсъдателя и единогласно; въ крайнемъ же случать, при нъсколькихъ предложеніяхъ подача голосовъ происходила посредствомъ поднятія рукъ, а иногда участники собранія должны были "расходиться" "направо и нальво". Само собою разумъется, что всякое такое голосованіе было открытымъ.

Изъ этой примитивной формы голосованія по мёрё увеличенія числа избирателей развиваются уже правильные выборы, ведущіеся путемь индивидуальной подачи голоса передъ спеціально для этого образуемой комиссіей. Но и эти выборы сначала являются еще устными, а поэтому и открытыми. Въ Англіи въ такомъ видѣ они до новѣйшаго времени пользовались всеобщимъ примѣненіемъ. Но, такъ какъ при подобномъ способѣ избранія сильно проявлялось вліяніе соціальной зависимости и легкое контролированіе голосованія содѣйствовало подкупу голосовъ, въ виду этого противъ данной формы выборовъ поднялась прежде всего въ Англіи сильная, поддерживаемая радикальными партіями агитація. Настаивали на отмѣпѣ этой формы и на введеніи вмѣсто нея "закрытой балло-

Персво дчикъ.

<sup>1)</sup> Въ Австріи «избирательная геометрія» находить себѣ шпрокое приміненіе. Вотъ, напр., здісь избирательные округа выкраиваются съ такимъ разсчетомъ, чтобы подозріваемое въ увлеченій «завиральными идеями» населеніе небольшихъ промышленныхъ центровъ растворялось въмассѣ невѣжественнаго консервативнаго населенія.

тировки"; иначе говоря, требовали, чтобы выборы производились посредствомъ особыхъ голосовательныхъ листковъ (Stimmzettel), которые избиратели должны класть передъ комиссіей въ урну или отдавать какимъ нибудь инымъ способомъ, но обязательно такъ, чтобы при этомъ ни комиссія, ни кто либо иной не могли ихъ просматривать. Движеніе это въ Англіи увѣнчалось успѣхомъ лишь съ появленіемъ избирательнаго закона 1872 г.

Еще годомъ раньше Бисмаркъ ввелъ для рейхстага новой Германской имперіи всеобщее избирательное право съ тайной подачей голосовъ 1), а также и въ большинствъ отдъльныхъ нъмецкихъ государствъ существуетъ уже закрытая баллотировка.

Въ Австріи прежде всего на основаніи законодательных актовъ 1861 и 1867 гг. для высшихъ курій (крупнаго землевладѣнія и городовъ) установлена была тайная подача голосовъ, а для сельскихъ общинъ—устная и открытая. Въ послѣднее же время здѣсь, очевидно, дѣло идетъ къ нѣкоторому измѣненію, такъ какъ уже и въ сельскихъ общинахъ раздаются неоднократныя требованія тайнаго голосованія и даже поступають по этому поводу соотвѣтственныя предложенія; правительство (министерство Бадени) предложило эту реформу на заключеніе отдѣльныхъ ландтаговъ 2).

бирають выборщиковь), и, наконець, голосованіе здёсь происходить не тайно, а открыто и устно.

2) Новъйшій австрійскій законь 14 Іюня 1896 г. предоставляеть отдёльнымь дандтагамь устранвать въ куріп сельскихь общинь либо устные, а слёдовательно, и открытые, либо письменные и тайные м'єстные (въ ландтагь) выборы; итакъ, предоставляется изм'єннть соотв'єтственные м'єстные законы отдёльных земель и при этомь напередъ принимается тоть способъ избранія въ рейхсрать, который будеть юридически установлень ландтагами для м'єстныхъ выборовь. Вслёдствіе этого уже во многихъ ландтагахъ внесены предложенія объ изм'єнніи устной и откры-

той подачи голосовъ на письменную и тайную.

<sup>1)</sup> Ст. 20 Германской имперской конституціи 1871 г. гласить: «Рейкстать составляется путемь всеобщихь и непосредственных выборовь съ тайной подачей голосовь». Да и нередь тымь еще въ законт 1869 года относительно избранія въ рейкстать говорится (§ 10): «Избирательное право является личнымь и осуществляется посредствомь закрытыхь, въ урну опускаемыхь листковъ безъ подписи». Впрочемъ Бисмаркъ, какъ уже выше упомянуто, лишь въ «имперіи» продълаль этотъ экспериментъ со всеобщимь, непосредственнымъ (прямымъ) и тайнымъ голосованіемъ; въ Пруссіп же осталась старая трехклассная избирательная система 1849 г., во всемъ представляющая прямую противоположность къ вышеупомянутой имперской, —и въ самомъ дълть: выборы производятся тутъ не путемъ всеобщей подачи голосовъ (но на основаніи извъстнаго ценза), они не являются непосредственными, а наоборотъ—косвенными (избиратели выбирають выборщиковъ), и, наконецъ, голосованіе здъсь происходитъ не тайно, а открыто и устно.

# § 171.

# Вознагражденіе народныхъ представителей (діеты) 1).

Весьма важенъ для современныхъ народныхъ представительствъ вопросъ о діетахъ (суточныхъ деньгахъ), т. е., о вознагражденіи депутатовъ за ихъ "труды" въ парламентъ. Само собою разумъется, что, когда представительство носило сословный характеръ и въ парламентахъ принимали участіе исключительно привилегированные классы, тогда не могло быть и рвчи о подобныхъ вознагражденіяхъ. Но воть, вивств съ демократизаціей парламентовь, вивств съ введеніемъ въ современныхъ государствахъ всеобщаго избирательнаго права само собою напрашивается следующее соображение: если "народные" представители не будуть получать вознагражденія за посвящаемое парламентскимъ занятіямъ время, то цёль всеобщаго избирательнаго права можеть сдёлаться пустымь звукомь, такъ какъ позволить себъ роскошь безвозмездной почетной должности могли бы лишь богатые люди, а следовательно, по общему правилу, представители владельческихъ интересовъ. И вотъ, поэтому вводится такое вознаграждение, и прежде всего въ американскихъ Соединенныхъ Штатахъ для представителей и сенаторовъ 2). Французская же революція въ идеалистическомъ своемъ порыв' не обратила вниманія на регулированіе этого презръннаго денежнаго вопроса. Въдь по возэрънію этихъ идеалистовъ всякая государственная повинность является "une obligation honorable" (ст. 101 конституціи 1793 г.); что же тогда остается говорить объ осуществленіи извъстнаго полномочія?! Однако впослъдствіи и во Франціи сдълались разсудительнье и практичнье. Бельгійская конституція 1831 г. устанавливаетъ для каждаго члена палаты депутатовъ ежемъсячную плату въ 200 гульденовъ. Съ тъхъ поръ вознагражденіе представителей стало либеральнымъ, а безвозмездностьреакціоннымъ принципомъ. И вотъ (никогда, правда, не дъйствовавшіе) германская конституція 1849 г., а также "проекть" эрфуртской союзной конституціи 1850 г. заключають въ себъ постановленія относительно "суточныхъ денегъ" ("Taggelder") для депутатовъ. Но затъмъ Бисмаркъ, какъ въ Съверо-Герман-

<sup>1)</sup> Нѣмецкій терминъ Diäten (отъ датинскаго слова—dies). Переводчикъ.

<sup>2)</sup> Характеръ этого вознагражденія колебался: півогда оно выражалось въ суточныхъ деньгахъ, а затімь въ опреділенныхъ годовыхъ окладахъ. Посліднее изміненіе дійствуетъ съ 1874 года: сенаторы и представители получають ежегодно по 5.000 долларовъ.

скомъ союзѣ (1867 г.), такъ и въ имперской конституцін (1871 г.) стремится нѣсколько ослабить въ пользу владѣтельныхъ классовъ силу всеобщаго, прямого и закрытаго голосованія; а для этого онъ вводить безвозмездное осуществленіе представительскихъ полномочій, каковое до сихъ поръ остается и въ Англіи. Во всѣхъ же остальныхъ европейскихъ конституціонныхъ государствахъ юридически установлена вознаграждаемость депутатскихъ обязанностей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возмѣщеніе путевыхъ издержекъ. Потомъ и въ Германіи былъ введенъ для депутатовъ даровой проѣздъ въ рейхстагъ (и обратно) 1).

#### § 172.

#### Юридическая охрана парламентовъ.

(Не право и не мораль, но насиліе и хитрость всегда дъйство- вали въ политикъ. И лишь стремящееся впередъ культурное развитіе преслъдуетъ до сихъ поръ еще недостигнутую цъль, состоящую въ томъ, чтобы и въ политикъ установить значеніе морали и гуманности.)

Какъ политическія корпораціи, парламенты, и внутри и извнѣ, подвержены были всякимъ сопряженнымъ съ политикой опасностямъ. Внутри происходила безпощадная борьба враждующихъ партій и мѣсто совѣщанія весьма часто превращалось въ поле брани, гдѣ мечъ и кинжаль являлись заключительными аргументами.

Особенной же опасности парламенты и народныя представительства подвергались со стороны правительственной власти, располагающей военными силами. И воть, для того, чтобы не дать этой опасности слишкомъ ужъ большого простора, французская конституція 1791 г. постановила: "исполнительная власть не можеть позволять ни одному корпусу линейныхъ войскъ проходить или пребывать на протяженіи 3.000 туазовъ отъ законодательнаго собранія, если это послѣднее не требуетъ ихъ".

Не менте часто парламенты являлись объектомъ опасныхъ замысловъ и со стороны народныхъ массъ. Въ видахъ устраненія подобныхъ опасностей, еще въ XIV стольтіи (1332 г.) королевскимъ поста-

<sup>4)</sup> Во всёхъ же отдёльныхъ нёмецкихъ государствяхъ существуетъ вознагражденіе представительскаго парламентскаго труда: здёсь вознаграждаются члены нёкоторыхъ верхнихъ палатъ н всёхъ нижпихъ, а также члены всёхъ тёхъ отдёльныхъ нёмецкихъ парламентовъ, которые построены по однопалатной системт. См. «Diaten» въ Меyers Konversations-Lexikon, 5 Aufl., 4-er B., S. 980. Переводчикъ.

новленіемъ въ Англіи запрещено ношеніе оружія въ техъ местахъ, гдъ парламентъ собирался на засъданіе. Ту же самую цъль, направленную къ недопущенію возможныхъ замысловъ и выходокъ противъ народнаго представительства, преследуетъ и постановленіе современныхъ законовъ относительно права собраній; согласно этому, пока собрано народное представительство, до техъ норъ въ помъщении его засъданія и на извъстномъ отъ него протяженіи подъ открытымъ небомъ не можетъ происходить никакое собраніе 1). И въ современныхъ уголовныхъ кодексахъ ревностно охраняютъ авторитетъ парламентовъ, подводя подъ наказаніе публичное оскорбленіе его — устное и письменное; однако въ государствахъ, въ которыхъ еще силенъ полицейскій духъ или господствуеть заносчивая, быющая на эффекть юстиція, тамь это даеть поводъ къ разнаго рода безполезнымъ притесненіямъ. Ведь авторитеть парламента вовсе не нуждается въ такой охрань, которая осуществляется путемъ мелочныхъ прокурорскихъ и судебныхъ преследованій; отъ нихъ, конечно, страдаеть авторитеть самой же юстицін 2).

# § 173.

# Иммунитетъ народныхъ представителей.

Отдёльные представители еще чаще, чёмъ цёлые парламенты, становились предметомъ насильственнаго посягательства со стороны правительствь, особенно же въ абсолютныхъ монархіяхъ. Тутъ всегда велико было искушеніе обезвредить того или другого слишкомъ смёлаго оратора. Одинъ изъ первыхъ такихъ случаевъ произошель въ Англіи при Эдуардѣ І (1301 г.): Генри Келе (Henry Keighley) за откровенную рѣчь свою былъ, по приказанію короля, заточенъ въ знаменитую цитадель Тоуеръ. Часто прибѣгали правытельства къ сомнительнымъ средствамъ, отдавая народныхъ представителей въ руки кредиторовъ, которые за неплатежъ сажали ихъ въ долговую тюрьму 3). При Ричардѣ П членъ нижней палаты

3) Это, повидимому, произошло при Эдуардъ III въ 1376 г. съ однимъ ораторомъ англійскаго парламента (Peter de la Mare). См. Stubbs—«The constitutional history of England» В. III.

<sup>1)</sup> Эго установляется напр. § 7 австрійскаго о прав'є собраній закона 15 Ноября 1867 г.

<sup>3)</sup> Случилось, что одинъ народный ораторъ назваль зданіе парламента. «лавкой» («Bude»); онъ былъ осуждень за оскорбленіе этого учрежденія. Другой же ораторъ, намекая на это, сказаль: «Не лавкой я назову парламенть, иначе я быль бы осуждень». Опять обвиненіе и обвинительный приговоръ! Такіе пріемы недостойны юстиціи, да и никакой парламентъ не нуждается въ подобной охрань.

Томасъ Гексе (Thomas Haxey) вполнъ произвольно былъ арестованъ по приказанію короля за то, что внесъ билль противъ раззорительнаго придворнаго штата.

Но вотъ, подобный же случай насилія надъ членомъ нижней малаты (Strode) въ 1512 г. повелъ за собою издание закона, по которому уничтожаются всякія обвиненія, преследованія и наказуемость членовъ палать за ихъ образъ дёйствія въ парламенте 1). Съ этого начинается въ Англіи развитіе законодательства, установляющаго охранительныя привилегіи членовъ парламента; законодательство это мало-по-малу образовало правовой принципъ, въ силу котораго члены парламента, за ихъ выраженія и поступки при исполнении парламентскихъ обязанностей, не могутъ быть привлекаемы къ отвътственности никакимъ постороннимъ учрежденіемъ, никакой посторонней властью: они отвътственны лишь передъ самой налатой. Итакъ, прежде всего обезпечена была полная свобода слова и откровенность членовъ парламента при осуществленіи ихъ полномочія. Со временемъ же изъ этого принципа развился дальнъйшій, по которому народные представители безъ согласія парламента не могуть быть привлекаемы къ суду и следствію даже въ томъ случат, когда закононарушение произошло внъ ствиъ парламента и не при исполнении ихъ парламентскихъ обязаннотей<sup>2</sup>).

Итакъ въ Англіи иммунитеть народныхъ представителей возникъ изъ дёйствительныхъ потребностей парламентской жизни и изъ реальныхъ отношеній. Ораторы же и публицисты французской революціи въ увлеченіи своемъ основывали такой иммунитетъ "народныхъ представителей" на томъ, что эти послідніе представляють собою "Величество Народа". И изъ широко установленнаго Монтескье принципа раздівленія властей и взаимной ихъ независимости сдівлали тогда во Франціи выводъ, что ни судебная, ни исполнительная власть не можетъ оказывать никакого вліянія на членовъ законодательной власти. И вотъ, въ первой же революціонной конституціи (1791 г.) провозглашается "неприкосновенность представителей націи". "Ихъ нельзя ни привлекать къ отвітственности, ни обвинять, ни судить за все то, что они говорили, писали или дізали при исполненіи своихъ обязанностей" (V, ст. 7). Въ та-

<sup>4)</sup> Gneist—«Englische Verfassungsgeschichte» (1882), S. 484.
2) Обстоятельно трактуеть объ этомъ Gustav Seidler въ—«Die Immunität der Mitglieder der Vertretungskörper» Wien 1891. См. также—«Strafrechtlicher Schutz des Parlamentarismus in Oesterreich» (anonym von Hartig) 1879, гдъ говорится и объ охранъ гражданъ отъ злоупотребленія марламентской свободой слова. Это въ последнее время весьма важная тема.

кой же приблизительно формъ постановление это перещло во всъ европейскія конституціи 1).

Для уголовнаго преследованія народныхъ представителей за совершенныя внв должности закононарушенія повсюду разръшение парламента, за исключениемъ лишь того случая, когда виновный уличенъ на мъстъ преступленія (auf frischer That) 2). На практикъ разръшение это иногда дается, иногда же въ немъ получается отказъ, --- въ зависимости отъ даннаго положенія вещей и отъ того, идетъ ли туть дело о позорящихъ (diffamirende) или же о политическихъ проступкахъ и преступленіяхъ. Относительно этого нельзя, разумъется, установить никакого постояннаго правила, такъ какъ на разръшение или отклонение "выдачи" провинившагося часто вліяеть партійное его положеніе: выдача или невыдача имъють здъсь часто политическое значение, или же по крайней мъръ носять политическую окраску. По австрійскому закону <sup>3</sup>) даже въ случав захвата виновнаго на мъсть преступленія судъ обязанъ донести предсъдателю соотвътствующей палаты о произведенномъ задержаніи; и, если палата этого потребуеть, данный арестъ долженъ быть отмъненъ.

# \$ 174.

# Дъловой порядокъ въ парламентъ.

Сообразно своему существу и задачамъ, парламенты по всемъ касающимся ихъ вопросамъ считаютъ себя единственной и высшей инстанціей, не допуская, чтобы какое-нибудь государственное учреждение стояло выше ихъ и вмѣшивалось въ ихъ внутреннія дъла. И было вполнъ естественно, что "законодательный корпусъ" выставиль для себя прежде всего следующее требование: онъ самостоятельно долженъ вести свои дёла и регулировать весь свой дъловой порядокъ; иначе говоря, "законодательный корпусъ" выговориль себъ автономное положение.

Образцомъ для всёхъ парламентовъ и въ данномъ отношеніи является англійскій со своими, слагавшимися втеченіе стольтій традиціонными порядками. Конечно, республиканскіе парламенты отбросили все то, что въ англійскомъ сохраняется, какъ на-

<sup>1)</sup> Въ Бельгійской конституціи 1831 г.—стат. 44; въ Германской им-перской конституціи 1871 г.—стат. 30. 2) Бельгійская констит. ст. 45; Германская имперская констит.,—ст. 31. 3) § 16 закона 21 декабря 1867 г., Nr. 141 R.-G.-Bl.

следіе монархической формы правленія. (Сюда относится, напримёръ, принадлежащее короне право созывать парламенты; см. выше § 153).

Изъятіе всего парламента, равно какъ и отдёльныхъ членовъ его, изъ компетенціи государственныхъ учрежденій приводить къ необходимости созданія для него собственнаго авторитета, который надзираль бы за соблюденіемъ внутри парламента изв'єстнаго порядка, обычаевъ, пристойности и права. Изъ положенія парламента сл'єдуетъ, что этотъ органъ надзора можетъ быть лишь выборнымъ. Въ англійской нижней палатѣ роль эту выполняетъ спикеръ (президентъ). Палата общинъ избираетъ его на каждый законодательный періодъ (съ 1377 г.), но при этомъ за короной признается право утвержденія. Спикеръ осуществляетъ дисциплинарную власть надъ членами палаты, предоставляетъ ораторамъ слово и руководитъ преніями. Самъ же онъ, для сохраненія своей объективности, не принимаетъ никакого участія въ преніяхъ.

Парламентскій дёловой порядокъ (Geschäftsordnung) въ Англіи выработался путемъ практики и обычая. Въ новыхъ же парламентахъ, при обнаруженіи потребности въ подобномъ порядкѣ, установляла его тамъ каждая палата самостоятельно, какъ свое собственное дѣло, безъ содѣйствія другихъ законодательныхъ факторовъ, и опредѣленный такимъ образомъ порядокъ не подлежаль оффиціальному обнародованію. Лишь немногіе принципы этого порядка въ нѣкоторыхъ новыхъ конституціяхъ находятся на-ряду съ основными касающимися парламента законами или же провозглашаются въ спеціальныхъ статьяхъ общихъ законовъ 1).

Важнъйтия постановления дъйствующихъ такимъ образомъ дъловыхъ парламентскихъ порядковъ относятся къ способу разсмотръния и ръшения законопроектовъ, т. е., къ извъстной процедуръ разръшения внесенныхъ вопросовъ, необходимой, какъ для припятия законопроекта съ измънениями или безъ таковыхъ, такъ и для отклонения его.

Законодательная иниціатива можеть исходить, какъ оть парламента, такъ и оть правительства; это следуеть изъ призванія и задачь парламента, а равно искони вытекаеть изъ существа и назначенія правительства.

<sup>4)</sup> Напр., въ Австріи относительно «ділового порядка въ рейхсраті» существуеть особый законь 1873 г.; это самое наблюдается въ Баварін, Саксонін и нівкоторых мелких вімецких государствахь. Напротивь же, германскій рейхстать, по образцу прусскаго ландтата, установляеть свой діловой порядокъ автономно, безъ содійствія других законодательных факторовь (союзнаго совіта и императора).

Въ Англіи иниціатива "палаты общинъ" 1) образовалась постепенно, слѣдующимъ путемъ: первоначально палата эта обращалась къ коронѣ съ петиціями относительно изданія тѣхъ или другихъ законовъ; въ петиціи эти включались желанные законы, и вотъ, такимъ путемъ развилась законодательная иниціатива парламента, которая теперь осуществляется просто посредствомъ внесенія билля 2). На всѣ современные парламенты оказалъ свое вліяніе англійскій обычай подвергать всякій билль троекратному "чтенію"; при второмъ чтеніи предложеніе (законопроектъ) обстоятельно дебатируется; его также передають въ особую комиссію (комитетъ) на обсужденіе и для представленія объ этомъ доклада, и вотъ, наконецъ, относительно даннаго законопроекта большинствомъ голосовъ принимается то или иное рѣщеніе.

Однимъ изъ первыхъ дѣлъ у всякой вновь составляющейся нижней палаты является провѣрка выборовъ, т. е., изслѣдованіе, на законномъ ли основаніи произошло избраніе отдѣльныхъ членовъ.

Повсюду и искони парламенты сами производили эту провърку и въ сомнительныхъ случаяхъ по большинству голосовъ либо подтверждали върность выборовъ, либо объявляли ихъ недъйствительными. Даже въ тъхъ случаяхъ, когда правильность выборовъ оспаривалась со стороны, и тогда англійскій парламентъ судьей въ этомъ дълъ признавалъ лишь себя самого. Но съ 1868 г. англійскій парламентъ передалъ разръшеніе вопроса относительно оспариваемыхъ избраній судебнымъ палатамъ въ Англіи, Ирландіи и Шотландіи (разсматривающимъ оспариваемые выборы изъ соотвътственныхъ странъ). Во всъхъ же другихъ парламентахъ остались при прежней практикъ, которая существовала не только въ Англіи, но издавна утвердилась и во всъхъ остальныхъ конституціонныхъ государствахъ: тутъ и оспариваемые выборы провъряются самими парламентами (а).

а) Не можеть быть никакого сомнёнія въ томъ, что и провёрка выборовь въ парламенть, равно какъ и вообще всь парламентскія функціи, находится подъ вліяніемъ партійной борьбы, — совершенно

¹) Англійская нижняя палата искони является представительством'ь общинь, т. е., графствъ и городскихъ коммунъ. Отсюда и названіе «палата общинъ» (по нъмецкой терминологіи—Haus «der Gemeinen», въ смыслъ слова—Gemeinschaften).

слова—Gemeinschaften).

2) Выраженіемъ «билль» обозначается предложеніе по иниціативѣ народныхъ представителей, равно какъ и исходящій отъ правительства законопроектъ. Въ Австріп и Гермапіи по большей части усматриваютъ разницу между «предложеніями» («Anträge»), исходящими отъ палатъ, и «вак онопроектами» («Gesetzentwürfe»), вносимыми правительствомъ.

такъ же, какъ и самые выборы, путемъ которыхъ составляется на-/ родное представительство. Решающее значение здесь иметь сила партій. И воть, тѣ партін, которыя побѣждены, у которыхъ не хватаетъ силы для того, чтобы отстоять свою волю, -- онт и тутъ взывають къ праву въ политикъ. Слъдовательно, не могло обойтись безъ того, чтобы меньшинство, которому даже при провъркъ выборовъ приходилось чувствовать безпощадную силу большинства,чтобы оно не протестовало противъ этой парламентской провърки и не выставляло следующаго требованія: оспариваемые выборы должны разспатриваться «безпартійнымъ» трибуналомъ и правильность ихъ должна удостов тряться «безпристрастнымъ» судебнымъ приговоромъ. Требованія эти въ началь 80-хъ головъ XIX стол. выставлялись въ австрійскомъ рейхсрать. Но мало надежды на то, чтобы когда либо прошель такой законь относительно судебной провёрки выборовь. И на самомъ дёлё, господствующее въ данное время большинство не захочеть отказываться отъ своего права провърять выборы, а предлагающее такой законъ меньшинство, какъ таковое, не въ состояніи добиться осуществленія своихъ стремленій. И воть, когда преданная конституціи партія австрійскаго рейхсрата въ началь 80-хъ годовъ очутилась въ меньшинствъ, тогда она стала мечтать объ особомъ «конституціонномъ судь» («Verfassungsgericht»), которому слёдовало бы поручить провёрку выборовь; а публицисты этой партін, Жакъ (Jacques) и Еллинекъ въ сочиненіяхъ своихъ («Die Wahlprüfung» n «Verfassungsgerichtshof in Oesterreich», 1885) старались доказать необходимость такого проверяющаго выборы судилища (Wahlprüfungsgerichtshof). Въ 70-хъ же годахъ партія эта еще располагала большинствомъ и поэтому могла бы провести такой законъ; но тогда, сама руководя провъркой выборовъ, она и не помышляла о подобномъ судъ. Теперь же, въ 80-хъ годахъ, большинство въ свою очередь ничего не хотело знать объ этомъ и не намбрено было выпускать изъ рукъ своихъ столь важное для него право.

Попытки превратить политику въ область права до сихъ поръ постоянно терпали неудачу, котя нельзя отрицать того, что отъ времени до времени у политики все таки отвоевывается часть ея сферы и присоединяется къ области права. И очевидно, что здёсь, въ этомъ победоносномъ успект права и въ распространени сферы его на политику заключается истинный прогрессъ цивилизаціи. Воппросъ лишь въ томъ, -- удастся ли когда нибудь праву сломить последніе оплоты политики, къ которымъ безспорно принадлежать парламентаризмъ и выборы, и затъмъ основать взлелъянное въ мечтахъ «правовое государство»? А что и выборы являются такимъ оплотомъ политики, оплотомъ, куда право и пораль до сихъ поръ тщетно пытаются проникнуть, --объ этомъ, въ виду извъстныхъ уже фактовъ, не требуется особенно распространяться. И здёсь всегда существуеть слабъйшая партія, усилія которой остаются тщетными, и она взываетъ къ строгимъ уголовнымъ законамъ противъ избирательныхъ происковъ; само собою разумъется, что господствующая

партія, успѣшно занимающаяся этими происками, не стремится къ такимъ законамъ. Такъ какъ эта побѣдоносная партія всегда является большинствомъ, то мало надежды на проведеніе этихъ законовъ; а если ужъ они какъ нибудь и проходять, то по большей части въ такой редакціи, что отъ нихъ страдають лишь мало о пытные устроители выборовъ, а не ловкіе,—слабые, а не сильные. Въ самомъ дѣлѣ,—не секретъ, что даже въ самыхъ свободныхъ странахъ, какъ, напр., въ Америкѣ, Англіи, не говоря уже о Венгріи, выборы производятся при помощи денегъ. Въ Англіи цѣна парламентскаго мѣста настолько не скрывается, что ее можно бы отмѣчать на биржѣ; да и въ другихъ странахъ это не тайна. Выборы представляютъ изъ себя область политики, а моралью здѣсъ считается успѣхъ.

Что же касается до порядка разсмотрѣнія законопроектовъ, то и въ данномъ случаѣ изъ Англіи ведеть свое начало слѣдующая практика: бюджетъ (государственная роспись) вносится первоначально на обсужденіе нижней палаты, между тѣмъ какъ со всякими другими законопроектами правительству въ конституціонныхъ монархіяхъ предоставляется входить сперва либо въ нижнюю, либо въ верхнюю палату. Но для проведенія законовъ повсюду требуется полное соглашеніе обѣихъ палатъ, и лишь при этомъ условіи законопроектъ можетъ быть предложенъ коронѣ для санкціи.

Руководительство преніями и предоставленіе слова принадлежить президенту палаты. Какъ дисциплинарными средствами, онъ располатаетъ призываніемъ къ порядку, лишеніемъ слова, а въ нѣкоторыхъ парламентахъ даже исключеніемъ упорствующаго представителя на извѣстное время изъ собранія.

Но вотъ оппозиціонное меньшинство пускаеть въ ходъ противъ насильственнаго большинства, какъ ultimam rationem, обструкцію; пріемъ этотъ состоить въ затягиваніи дебатовъ посредствомъ нескончаемо длинныхъ ръчей, чтобы такимъ образомъ помешать большинству провести его ръшеніе (это очень излюблено въ Венгріи!). Въ нъкоторыхъ парламентахъ практикуется одно регулятивное средство противъ обструкціи и вообще противъ слишкомъ длинныхъ превій, а именно-предложеніе закончить дебаты. Но туть недовольство стъсненнаго оппозиціоннаго меньшинства прорывается обыкновенно въ различныхъ ужасающихъ сденахъ, —здёсь, напр., пускаются въ ходъ раздвижныя крышки пюпитровъ (напр., въ пражскомъ ландтагъ). Въ южныхъ странахъ, гдъ въ жилахъ народныхъ представителей течетъ болъе горячая кровь, дъло доходить до форменныхъ дракъ, какъ это, напр., не такъ давно было въ Римъ. Въ такомъ случать, разумбется, дёловой и орядокъ прискорбно заканчивается и доведенный до отчания председатель принуждень объявить заседание закрытымъ.

# II книга. Право и правопорядокъ.

# ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

# Обычай и право.

§ 175.

# Первоисточникъ обычая.

Мы изучили государство, разсмотрѣли его соціальное содержаніе и развитіе, начинан отъ племенъ и кончая народомъ и націей. Мы видѣли, какъ части сливались въ цѣлое; видѣли, какъ это цѣлое, совершивъ извѣстный кругъ развитія, разрываетъ свою оболочку и, разсѣявшись, становится составными частями другихъ, новыхъ формацій (напр. Римъ).

Мы видёли, какъ столь разрозненные первоначально элементы, которые связывала лишь грубая власть сильнаго, превращаются въ благоустроенное государство. Мы прослёдили затёмъ, какъ первоначальный соціальный хаосъ постепенно изміняется и, наконецъ, развивается въ такую государственную организацію, въ которой спокойная, правильная государственная діятельность и "самоуправленіе" играютъ значительную роль и работаютъ столь постоянно и правильно, какъ будто выполняютъ жизненную функцію естественнаго организма.

Если теперь мы представимъ себъ эту огромную разницу между тъмъ, что было, и тъмъ, до чего дошло развите; если проведемъ мысленно параллель между грубой силой, господствовавшей нъкогда въ примитивномъ государствъ, и благоустроенными порядками современнаго культурнаго государства,—то придется признать, что передъ нами раскрывается одно изъ вели-

чайшихъ чудесъ міра, явленіе, заслуживающее самаго тщательнаго разсмотрвнія и изследованія со стороны всякаго мыслящаго человека.

Какъ же произошло это чудесное явленіе? Какова та, постоянно проявляющаяся въ соціальномъ мірѣ сида, которая произвела это замѣчательное и достойное удивленія положеніе вещей? И разъ ужъ изъ соціальнаго хаоса удалось дойти до государственнаго порядка, то спрашивается, каковы же тѣ средства, которыя дѣлаютъ возможнымъ для государства поддерживать себя, какъ таковое, которыя столь успѣшно помогаютъ его развитію и содѣйствуютъ человѣческому прогрессу?

Въчная сила, производящая чудесное явленіе благоустроеннаго государства, коренится въ человъкъ и называется привычкой. Послъдняя создавала и создаетъ для государства моральныя средства къ выполненію великихъ его задачъ.

Теперь же, если мы хотимъ, чтобы наше познаніе государства не являлось неполнымъ и поверхностнымъ; если государство слѣдуетъ изучить не только по внѣшнему проявленію, но и въ самомъ кориѣ, въ творческихъ его силахъ, въ его внутренней работѣ и движеніи,—въ такомъ случаѣ, исходя изъ разсмотрѣнія этой вѣчной силы, благодаря которой возникаютъ обычай и право, мы должны подвергнуть эти послѣдніе, какъ средства и орудія государственнаго развитія, болѣе обстоятельному анализу (а).

а) Такимъ образомъ, привычка служитъ какъ бы мостомъ, ведущимъ отъ фактовъ, производимыхъ элементарной силой, къ соціально-психическимъ явленіямъ обычая и права. Следовательно, право происходить несомнённо отъ той силы, которая создаеть соціальные факты (покоренія и порабощенія).) Поэтому бисмарковское выражение--, сила идеть в и е р е д и права"-заключаеть въ себъ историческую истину, если только слово "впереди" понимать въ хронологическомъ смыслъ. Напротивъ, неправильно было бы внутри извъстнаго правопорядка придавать этому слову-, впереди"-значеніе преимущества, согласно чему силь отдавалось бы предпочтеніе передъ правомъ. И дійствительно, само государство утратило бы всякое свое значение, если бы въ немъ сила стояла выше права. Отличительнымъ признакомъ современнаго культурнаго государства должно быть то явленіе, что тутъ право идетъ в переди силы, т. е., что право имъетъ больше значенія, чъмъ сила. Здъсь даже глава государства стоить подъ закономъ и сила его приноровляется къ праву Правда, въ автократіяхъ формула указовъ начинается словами: "я приказываю" или "я желаю"; это показываетъ, что тутъ значеніе им'ветъ не право, укоренившееся въ культурномъ государствъ, но личная воля властителя. И нока такая личная воля, а равнымъ образомъ и сила одерживаютъ верхъ, до тъхъ поръ онъ представляють изъ себя и дъйствующее право. Но вотъ эту личную волю свергаютъ, и тутъ она, съ утратой силы, теряетъ также свое право.

§ 176.

#### Обычай.

Согласно человъческой природъ, частое повтореніе какогонибудь дъйствія или продолжительное, терпъливое перенесеніе такового создаеть у людей привычку,—какъ къ извъстному дъйствованію, такъ и къ перенесенію чужихъ дъйствій. Что человъкъ дълаетъ сначала лишь въ силу необходимости или подъ давленіемъ власти, то въ послъдствіи становится у него уже обычнымъ образомъ дъйствія и нормальнымъ перенесеніемъ такого давленія, если необходимость эта постоянно повторяется, если сила эта воздъйствуетъ на него въ теченіе продолжительнаго времени. Человъкъ—, рабъ привычки"; эта послъдняя становится у него "второй натурой".

Властвованіе дійствуеть сначала насильственно и всёми соотвітствующими средствами порабощаеть человіка; но съ теченіемь времени, когда данное господство съумість утвердиться, оны привыкаеть кы этому и тогда ужь считаеть свое положеніе вполнів естественнымь. Само собою разумістся, что держащій высвоихь рукахь власть еще легче и скорібе осваивается съ милой привычкой господствовать. И воты со временемы проявленіе этой пріятной привычки представляется ему, какы нівчто зиждущееся на "высшемь" порядків вещей и установленное самимь "Богомь".

Итакъ, естественная сила привычки, захватывая людей и въ радости и въ горъ, ведетъ къ тому, что какъ властвующіе, такъ и подвластные со временемъ считаютъ естественнымъ, соотвътствующимъ высшему порядку и угоднымъ Богу то положеніе вещей, которое первоначально было создано насильственнымъ путемъ. Однимъ словомъ, впослъдствіи въ данномъ положеніи вещей они видятъ уже нравственныя начала (а). И еще больше того. Человъческая психика весьма чувствительна къ внъшнимъ впечатлъніямъ, и окружающія обстоятельства могутъ измънить ее. Что окружаютъ человъка и постоянно оказываетъ на него вліяніе, то становится уже элементомъ его психики, создаетъ основу и руководящую нить для образа его мыслей и убъжденій. Поэтому со

временемъ существующее положение вещей онъ считаетъ нравственнымъ; переживаемое состояние оказываетъ на его психику столь сильное вліяние, такъ ее модифицируетъ, что въ концѣ концовъ человѣкъ смотритъ на эту грубую дѣйствительность, какъ на нравственный порядокъ. Итакъ, вотъ что происходитъ: нѣкогда насильственнымъ путемъ созданная государственная организація вскорѣ является для человѣка установленіемъ какой то высшей воли. b)с).

a) "Car il n'y a rien de plus familier à l'homme que de reconnaître une sagesse superieure dans celui qui l'opprime", замъчаеть Токвилль ("Domokratie en Amerique" II, 11)

- b) Такъ наз. "легитимистическій принципъ" ("Ligitimitätsprinzip"), игравшій столь важную роль въ политическихъ дебатахъ въ первой половинъ 19-го стольтія, Врокга узъ основываеть просто на продолжительности действительнаго властвованія. "..... Этоть временемь созданный легитимизмь не перестаеть быть чёмь то чисто фактическимь. Признанныя династіи, согласно данному пониманію легитимизма, пріобрётають ту же степень авторитетности, какую вообще время сообщаеть возрасту,передъ нимъ люди повсюду до сихъ поръ охотно преклоняются". Затемъ онъ убъждаеть защитниковъ легитимизма (въ Германіи послѣ 1866 г.!) въ томъ, что они, собственно говоря, не имъють никакого права "противиться такимъ нелегитимировавшинся еще нововведеніямъ, которыя стали фактами, такъ какъ у всякаго вновь созданнаго въ государствъ трона сначала не достаетъ легитимности, и эта последняя сообщается ому съ теченіемъ врежени...... ("Das Ligitimitätsprinzip" 1868. S. 238). Подобная же мысль выражается и въ словахъ Шульце относительно прусскихъ узурпацій 1866 г.: "онъ войдутъ въ правовое сознаніе нъмецкой націн такъ же, какъ и обширныя медіатизаціи 1806 г." ("Einleitung in das deutsche Staatsrecht, 2. Aufl., S. 396). Съ этимъ пророчествомъ Шульце легко согласиться, если признать правильнымъ слёдующее выражение Гизо: "tel est l'effet corrupteur du despotisme qu'il detruit tôt ou tard et dans ceux qui l'exercent et dans ceux qui le subissent jusqu'au sentiment de son illegitimité".
- с) И Шлейермахеръ принимаетъ въ соображение генетическую связь между привычкой, обычаемъ и правомъ. "Установленныя въ государствъ право и обязанность является собственно тымъ же самымъ, чымъ раньше были нравы и обычай;.........рызкая разница здысь лишь въ томъ, что прежде люди руководствовались безсознательнымъ инстинктомъ (?), распространеннымъ обычаемъ, теперь же это перешло въ работу, сообразованную съ потребностями пылаго". ("Ведгія des Staates", Werke III. Abth., II. Bd., S. 260—61).

#### § 177.

# Интересъ къ государственной жизни.

Есть еще другіе сильные мотивы и обстоятельства, привязывающіе человъка къ установившемуся государственному позаставляющіе его уважать этоть последній. именно, даже у самой скептической и самостоятельной личности силою вещей вырабатывается сознаніе того, что создаваемый государствомъ порядокъ благодътеленъ, что все то великое и высокое, на что способенъ человъкъ, можетъ возникать лишь въ государствв благодаря этому последнему. Такое И сильно подкрепляется тою весьма сложною сётью матеріальныхъ интересовъ, которая охватываетъ все большую шую часть народа. Правда, эта, поддерживаемая государствомъ, великая съть матеріальныхъ интересовъ предоставляетъ одному другому меньшую долю участія въ жизненныхъ благахъ; однако, даже тъ, которые меньше всего пользуются этими благами, дрожать, какъ бы не лишиться своей доли, и боятся возвращенія отъ поддерживаемаго государствомъ порядка прежнему неопределенному хаотическому состоянію. И вотъ въ этомъ интересъ, ощущаемомъ при обладаніи даже самой скромной долей благь, въ этомъ именно страхв передъ неизвъстностью и неопредъленностью другого состоянія и коренится тоть могучій консервативный факторъ, который живеть въ народъ и составляетъ сильнъйшую опору государства. Всъ эти соображенія и интересы приводять не только властвующихъ, но и подвластныхъ къ признанію нравственнаго порядка въ государственной организаціи и во всемъ томъ, чёмъ она обусловливается и закрёпляется; а этотъ нравственный порядокъ вселяеть въ людей извёстное къ нему чувство уваженія. Самыя разнообразныя составныя государства, — властвующіе, а равно подвластные и классы, --- сходятся въ общемъ сознаніи, что отъ государственной организаціи зависить все ихъ счастье и благополучіе/ (а). Такимъ образомъ въ государствъ со временемъ образуется идея о нравственномъ порядкъ, идея о нравственности, являющаяся ничёмъ инымъ, какъ психическимъ выраженіемъ установившейся государственной организаціи.

а) (Анархизмъ). Только что сказанное ни въ коемъ случав не опровергается столь распространенными въ последнее время анархическими идеями, -- нътъ, скоръе даже подтвержается ими. Въдь анархизмъ до сихъ поръ и въ нашемъ культурномъ мірѣ является лишь вдеей, вытекающей изъ отрицанія существующаго положенія вещей. Творцомъ даннаго термина и понятія, въ немъ заключеннаго, ∨ слѣдуетъ считать, конечно, II р у д о н а, — этого экстравагантнаго мыслителя, который всецёло предавался отрицаніямь, не справляясь съ действительнымъ, закономернымъ ходомъ соціальнаго развитія. Даленій отъ выясненія соціальныхъ явленій, онъ все свое діалектическое искусство направляль на отрицательное отношение къ лъйствительнымъ соціальнымъ фактамъ. Въ самомъ дёль, собственность онъ называеть кражей, а государству, какъ идеалъ, противопоставляеть безначаліе (Nicht-Staat), анархію. Однако же, изъ возможности такихъ концепцій ни въ коемъ случав не следуетъ, что существующія въ действительности собственность и государство могуть быть уничтожены. У Прудона и у всёхь его последователей включая сюда Краноткина, Элизэ Реклю и Бруно Вилле, у встхъ ихъ просто недостаетъ пониманія естественной законосообразности въ возникновеніи государства и собственности; у нихъ нътъ научнаго, точнъе выражаясь, соціологическаго взгляда на тоть могущественный механизмъ соціального развитія, силу котораго нельзя произвольно направить въ другую сторону, которому невозможно дать обратного пара. Разумбется, возникновение анархическихъ теорій понятно по очень иногимъ причинамъ. Между прочимъ, теоріи эти имбютъ симптоматическій смыслъ, такъ какъ онъ вызваны экспессами абсолютизма, иначе говоря, произволомъ государственной власти (обратимъ внимание на русскихъ-Бакунина и Крапоткина, а также на берлинскій анархизмъ въ эпоху Вильгельма II). Кром' того, какъ протесты противъ всякой внутренней и внёшней насильственной политики, анархическія иден не лишены и извъстнаго моральнаго основанія. Однако всъ теоріи никакъ не могуть пошатнуть прочность государства, какъ соціального явленія, — не могуть точно такъ же, какъ и теченіе ръки нельзя направить къ ея истоку. Анархія существовала государства и изъ нея произошло это последнее. И вотъ государство имбеть возможность дёлаться все болбе и болбе свободнымъ, -- оно совершенствуется, погибнуть же эта соціальная форма челов'вческой совитьстной жизни никакъ не можетъ. Наоборотъ, ходъ естественнаго развитія направляется къ радикальному и скорененію всякой анархін, къ уничтоженію всёхъ тёхъ ея рудиментовъ, которые еще сохранились въ государствъ; а поэтому о водвореніи безначалія не можеть быть и річн. Лишь правильное понимание законовъ соціальнаго развитія позволяеть распознать во всёхь этихъ анархическихъ теоріяхъ то, чёмъ онё являются: этотяжкіе вздохи разочарованных людей, это-отчаянныя идеи такихъ спасителей и друзей человичества, которые не имиють ни малийшаго правильнаго представленія о действительномъ механизме со-

ціальнаго развитія.

Cm. Stammler-"Die Theorie des Anarchismus" 1894: Zenker-"Der Anarchismus; Kritik und Ceschichte der anarchistischen Theorie" 1895.

# § 178.

# Различныя представленія о нравственности.

Извъстно, что отдъльныя соціальныя составныя части находятся не въ одинаковомъ отношении къ закръпленному въ государствъ "нравственному порядку". Сообразно различнымъ своимъ положеніямъ, онъ не одинаково представляють себъ этотъ нравственный порядокъ. А именно, для господствующаго класса существующее положение вещей является въ высшей степени нравственнымъ; подвластные же классы, согласно особенному своему положенію и нуждамъ, правственной считають такую идею долженствующаго быть (des Seinsollenden), которая во многихъ пунктахъ расходится съ существующимъ порядкомъ. Эти чесход ства въ пониманіи нравственности встрівчаются всегда и во всіхть 🗸 государствахъ, образуя повсюду принципы различныхъ партій (а) Такое несогласіе въ представленіяхъ о нравственномъ можно считать первымъ поводомъ, побудившимъ государственную власть начертать свои воззрѣнія по различнымъ вопросамъ государственной жизни, какъ определенныя нормы и постановленія, и провозгласить это правомъ (b).

а) Какъ на яркій прим'єръ такого несходства этическихъ представленій, существующаго въ различныхъ соціальныхъ кругахъ, следуетъ указать, насколько неодинаково понимание чести у военныхъ и у гражданскихъ сановниковъ. Военный гордится своимъ слъпымъ повиновеніемъ начальству, хотя бы это выходило даже вопреки его убъжденію; гражданскій же государственный мужъ, наоборотъ, дорожитъ тъмъ, что онъ не поступаетъ противъ своихъ убъжденій. Министры, государственные секретари и др. сановники скорже подадуть въ отставку, чемъ согласятся поступить вопреки своему собственному убъжденію; военный же съ гордостью говорить: "Я солдать,—я повинуюсь". (См. у Іеринга "Катрf ums Recht" 1883, S. 37; здёсь авторъ упоминаеть о различномъ сужденіи по поводу однихъ и тёхъ же правонарушеній со стороны офицера и крестьянина). Общее государственное право.

b) Разумвется, и государственная власть представляеть одну лишь партію, а именно—властвующую; поэтому всякое установленное государствомъ право всегда носить въ себв отпечатокъ тенденцій этой господствующей партіи. Но, конечно, разумное правительство, въ интересахъ своего самосохраненія и въ видахъ поддержанія государства, всегда старается стоять "выше партій", чтобы ни одну изъ нихъ не доводить до крайне опнозиціоннаго состоянія. Правда, стремленіе это, благодаря слабостямъ человъческимъ, очень часто еще остается безъуспъшнымъ, тъмъ не менъе оно, конечно, похвально. Извъстное искусство балансированія составляеть, несомивно, главный секреть "политики" ("Staatskunst").

# § 179.

# Нравственность и право.

Согласно природъ вещей, такія регламентирующія начертанія никакъ не могли охватить всего нравственнаго порядка въ государствъ, не могли обнять тенденціи, въ немъ лежащей, духа, которымъ онъ живетъ. Равнымъ образомъ этими постановленіями нельзя было регламентировась и цълой жизни личности со всевозможными проявленіями ея дъятельности. Нътъ, изъ объихъ этихъ сферъ,—изъ государственной и личной жизни,—можно было выхватить лишь отдъльные моменты и относительно нихъ только дать постановленія. И вотъ совокупность этихъ, изданныхъ государственной властью, регламентирующихъ постановленій, имъющихъ своей цълью организацію народной жизни, и составляетъ область права (а).

Между этими начертанными постановленіями, — лучше сказать, — между отдёльными нормированными ими жизненными отношеніями во всей сферв, какъ народной, такъ и индивидуальной жизни, повсюду обнаруживаются пробёлы, на которые не распространяются никакія государственныя регламентаціи. Надъ всёми этими пробёлами, какъ и надъ всёмъ вообще кругомъ индивидуальной и государственной жизни, царитъ то начало, изъ котораго вытекаетъ нравственный порядокъ. Духъ, живущій въ этомъ нравственномъ порядкѣ, сообщенъ всему народу или, по крайней мѣрѣ, господствующимъ классамъ; онъ присущъ имъ въ качествѣ руководящаго начала и въ тѣхъ случаяхъ, для которыхъ не начертано никакой правовой нормировки. Проникновеніе этимъ духомъ, сознаніе этого начала, на которомъ покоится устройство индивидуальной и государствен-

ной жизни, — воть что является нравственнымъ чувствомъ (Sittlichkeitsgefühl).

Изъ вышеприведеннаго разсмотрѣнія, обнаруживается отношеніе нравственности (морали) къ праву. Нравственность—никогда неизсякаемый, какъ сама жизнь, неисчерпаемый источникъ права, которое въ качествѣ закона проникаетъ въ человѣческое сознамів. Что теперь является правомъ, то нѣкогда было лишь нравственностью, и всякая нравственность имѣетъ тенденцію стать правомъ. Право есть кристаллизовавшаяся въ законѣ нравственность; нравственность же—это—какъ бы покоющееся еще въ фактическихъ соціальныхъ отношеніяхъ народа и стремящееся къ своему выраженію право.)

а) Всякую вещь можно разсматривать съ двухъ точекъ эркнія: во-первыхъ, съ одной, далеко внѣ предмета лежащей, освѣщающей внешнюю оболочку и появление его, а также связь съ другими явленіями, это, такъ сказать, перспективная точка эрънія; во вторыхъ, каждую вещь можно изследовать въ ея конкретныхъ началахъ, разсматривая ее по существу, причемъ главное вниманіе должно сосредоточиваться на внутреннихь ея признакахъ. Итакъ, если говорятъ, что право происходитъ изъ обычая и нравственности, то выдвигають перспективный характерь изследованія; если же разсматривать право по существу, выясняя внутреннія его свойства, то всегда и повсюду оно вредставится намъ, какъ установленіе границь между взаимно соприкасающимися сферами властвованія борющихся другь съ другомъ въ государств'в партій. (Ср. мою "Sociologische Staatsidee" S. 110). До сихъ поръ юристы не постигли этого внутренняго существа всякаго права. Взгляните въ ихъ безчисленные учебники и системы; туть вийсто выясненія естества права всегда исходять изъ заявленія, что существуеть два вида права-объективное и субъективное. Это выходить приблизительно такъ же, какъ если бы зоологъ на вопросъ-, что такое животное?"-вздумаль отвётить:-, существують насёкомыя, четвероногія, птицы и т. д.". Сто съ лишнимъ летъ тому назадъ Кантъ, имъя передъ своими глазами болье чъмъ 2000 лътнее развитие юрисируденцін, начиная отъ Римлянъ и проходя далье черезъ прямо таки несмътную армію познейшихъ юридическихъ писателей, - замътилъ: "Юристы еще ищутъ опредъленія понятія своего права". (Krit. d. r. Vern. Reclam 560); замѣчаніе это и теперь еще сохраняеть свою силу. Юристы и въ настоящее время ищуть определенія права, да и не скоро еще найдуть его, такъ какъ они понали на ложный путь и находятся въ страшномъ заблужденіи, думая отъ права добраться до государства, которое ими разсмотривается, какъ правовой продуктъ. Поэтому они никакъ не могутъ выйти на правильный путь: выяснять естество права, исходя изъ изученія государства. Юристы эти не обращають никакого вниманія

на противоположные ихъ воззрѣнію, правильные взгляды нѣкоторыхъ государствовъдовъ, которые, правда, до сихъ поръ довольно робко выражають свои мысли. Такъ, напр., Цэнфль совершенно върно замъчаетъ: "..... всякое положительное право коренится. т. е., ниветъ историческую основу своей силы, равно какъ и условіе своего приміненія, дійствительно лишь въ этомъ превосходствъ государства по отношению къ личности". (Zöpfl]. 57). Затемъ и у историковъ иногда можно встретиться съ правильными взглядами, очень рёдко, правда, обобщаемыми. Вотъ что совершенно вёрно говорить, напр., Гизо о старомъ англійскомъ королевскомъ правъ: "Tout ce qu'il (le roi) a conquis en fait, il le proclame son droit. Ainsi se crée la prérogative royale" (І. с. II 73). Это положеніе, однако, имбеть силу не относительно одного лишь стараго англійскаго королевскаго права; ніть, такимъ же образомъ возникаетъ всякое вообще право. Итакъ, чего въ борьбъ своей добиваются соціальные группы и круги, то они и провозглашають правомъ. Следовательно, и законодательная работа, это пополнение парламентами сокровищницы права, представляеть изъ себя непрерывную борьбу соціальныхъ группъ и классовъ; и перемённая судьба этой борьбы влечеть за собой то установленіе права, то отибну его и замвну другимъ.

# § 180.

# Связь нравственнаго съ естественнымъ.

Въ предыдущемъ изложени мы очень часто употребляли выраженіе: соціальный міръ. Прибъгая къ данному термину и указывая на дъйствующую въ этой области "въчную силу", мы далеки отъ мысли о возстановлении того дуализма, который еще во введеніи (§ 1) быль нами отвергнуть. Соціальный мірь, міръ соціальныхъ явленій, составляеть лишь часть природы. А поэтому и та "въчная сила", которую мы выставляемъ, какъ дъйствующую въ данномъ соціальномъ міръ, однородна со всеми другими обнаруживающимися въ природъ силами. Какъ природа продолжается въ соціальномъ міръ, такъ и естественныя силы. Въ этомъ продолжении проявляются тъ же самыя силы, лишь въ другомъ видъ, —а именно, уже какъ соціальныя силы. И вотъ необходимо распознать ихъ въ этомъ замаскированномъ видъ, т. е., во-первыхъ, познать въ нихъ тв же самыя матеріальныя силы, которыя дёйствують и въ физической природё; вовторыхъ же, ихъ нужно изучить въ этой новой формъ, въ

общественномъ ихъ проявденіи, какъ соціальныя силы.

Если не имъть здъсь твердой почвы подъ ногами, то легко впасть въ одно изъ тъхъ двухъ заблужденій, о которыхъ сейчась будеть ръчь.

Такъ, одни считаютъ, что существуютъ лишь матеріальныя силы, такія, какія дёйствуютъ въ природё и физическихъ организмахъ, и переносятъ ихъ въ соціальный міръ. Въ это заблужденіе впала "натурфилософія" и часть приверженцевъ "естественнаго ученія о государствъ" (Шеффле, Лиліенфельдъ и др.). Представители этого направленія разсматриваютъ государство, какъ естественный, физическій организмъ и доходятъ, какъ уже упомянуто, до "анатоміи, физіологіи и психологіи государства", говорять о "клъткахъ и клътчатыхъ тканяхъ" въ государствъ и т. под.

Другіе же совершенно не признають матеріальнаго начала проявляющихся въ соціальномъ мірѣ силь, игнорирують ихъ происхожденіе и родословную, считають эти силы духовными, моральными, совершенно отличными отъ тѣхъ матеріальныхъ, которыя дѣйствують въ природѣ; полагаютъ, что въ "человѣческой природѣ" коренятся самостоятельныя побужденія, внутреннія стремленія или врожденныя чувства, и изъ этихъ послѣднихъ выводять всѣ проявляющіяся въ соціальномъ мірѣ формы.

Это послѣднее заблужденіе особенно популярно,—оно вытенаеть изъ дуализма, который мы уже выше (§§ 1 и 2) разобрали. Данную ошибку можно встрѣтить у большинства философовъ права и государства, начиная съ представителей естественнаго права, думавшихъ найти основаніе возникновенія государствъ то въ любви, то въ ненависти, то въ сочувствіи, то въ корыстолюбіи, и включая сюда юристовъ исторической школы (Савиньй, Гуго, Пухта); эти послѣдніе выводили право изъ неопредѣленнаго и неуловимаго "народнаго духа" (а).

а) Столь же неяснымъ, какъ "народный духъ" ("Volksgeist") исторической школы, является и "народное правовое сознаніе" ("Volksthümliches Rechtsbewusstsein"), относительно котораго Г. Шульце увъряетъ насъ, будто "всякое право является исконнымъ продуктомъ" этого сознанія. А именно, Шульце предполагаетъ "два непосредственныхъ источника права": обычай и законъ. "Обычное право покоится непосредственно на правовомъ убъжденіи народа и

на вызываемомъ даннымъ убъжденіемъ образѣ дѣйствій....". Тутъ Шульце допускаетъ hysteron-proteron: вѣдь «правовое убѣжденіе» и "правовое сознаніе" будутъ несомнѣнно уже позднѣйшимъ явленіемъ, которому предварительно предшествуютъ осуществленіе (или терпѣливое перенесеніе) какого нибудь дѣйствія и обычай. Тоже можно замѣтить и относильно "правового чувства", о которомъ Іерингъ (1. с. S. 46) думаетъ, что оно "справедливо называется первоисточникомъ всякаго права".

# § 181.

Я думаю, что намъ удастся избёжать обёмхъ этихъ ошибокъ, если мы внимательно прослёдимъ за преобладаніемъ одной человёческой группы надъ другой; мы увидимъ, что, благодаря сил в привычки, оно становится производителемъ обычая п нрав ственно сти. Привычка является здёсь той призмой, въкоторой преломляется лучъ соціальной силы, преломляется и затёмъ переливается въ государстве радужнымъ сіяніемъ нравственныхъ чувствъ.

Издавна уже философы употребляли огромнъйшія усилія, чтобы разъяснить себъ это сіяніе окружающихъ насъ въ государствъ нравственныхъ явленій; они анализировали данное сіяніе, разлагали его на отдъльныя составныя части и старались изслъдовать происхожденіе и источникъ этихъ послъднихъ. Однако философы никогда не заходили дальше той призмы, изъ которож вырывается интересующій ихъ великольпный переливъ красокъ нравственной сферы. А по ту сторону призмы, гдъ сіяніе это еще покоится лишь въ лучъ соціальнаго преобладанія одной группы надъ другой,—туда не проникалъ ихъ взоръ; и такимъ образомъ единственный, истинный источникъ нравственныхъ явленій остался для нихъ скрытымъ (а).

а) Изъ новыхъ философовъ Кирхианнъ первый здраво представиль данное положение вещей. Въ своемъ произведени—"Grundbegriffe des Rechts und der Moral" 1873—онъ старается отыскивать принципы нравственнаго міра. Въ сравненіи съ предшественниками ему, безъ сомнёнія, лучше всёхъ удается это выполнить. Онъ выдвигаетъ чувства удовольствія (порой—наобороть—неудовольствія) и уваженія, выставляя ихъ коренными мотивами всякой человёческой дёятельности,—мотивами, разсмотрёніе которыхъ такимъ образомъ можетъ выяснить всё соціальныя формы. Побудительная причина всякаго дёянія "вытекаетъ изъ

чувствъ", говоритъ Кирхманнъ (S. 4). "Чувства бываютъ двоякаго рода: либо ощущение удовольствія и непріятности, либо-уваженія". Кром'в этихъ не существуеть никакихъ другихъ мотивовъ деятельности (das. S. 23). Упонянутыя чувства "являются тёми двумя источниками, изъ которыхъ вся человёческая деятельность береть свое начало и затемь иногда отдельно, иногда же слившись въ болбе или менбе значительные потоки. образуя многочисленныя извилины, протекаеть по міру". видно", продолжаеть онь, "что прежде всего нужно точно изслеловать эти источники, -- для того, чтобы понять содержание и обилие вытекающихъ изъ нихъ дъяній и формъ жизни". Болье близкое разсмотрение обоихъ этихъ источниковъ обнаруживаетъ, что поступокъ, вызванный удовольствіемъ, является "естественны мъ дъйствіемъ, опредъляющимся лишь законами природы", между тъмъ какъ "нравственное дъяніе", —вобощее "нравственное въ тъсномъ смыслъ этого слова", вытекаеть "изъ мотива уваженія". "Всв установленія, какъ отличительныя явленія, присущія нравственной сферь, рождаются изъ этого уваженія" (S. 51).

И вотъ данное уважение является у Кирхианна кореннымъ положеніемъ, не имъющимъ особаго нравственнаго начала. "Это уваженіе", говорить онь, "уже не иметь нравственнаго происхожденія, а является продуктомъ чисто естественнаго воздёйствія, производимаго на людей физической силой. Тутъ то именно и лежить исходный пункть нравственнаго, -- здась, гдъ оно вытекаетъ изъ естественнаго..... (S. 53). "Такииъ образомъ и само нравственное является естественнымъ произведениемъ..... (das.). Кирхманнъ, какъ мы видимъ, прекрасно анализируетъ. То, что затъмъ онъ возводить на ланномъ фундаментъ "коренного" чувства уваженія, то цілое философское сооруженіе поистинів достойно удивленія. И все таки думается, что уже при самой закладкъ фундамента онъ допустилъ ошибку. А именно, уважение не представляеть изъ себя того первоисточника, изъ котораго вытекаеть нравственное; нътъ, это чувство уваженія само уже служить и додомъ нравственныхъ явленій. Нравственное же нельзя еще считать чёмъ то первичнымъ, потому что таковымъ можеть быть лишь естественная сила. И действительно, нравственныя начала получаются благодаря привычкъ, вытекая изъ естественной соціальной силы, изъ физическаго, какъ и духовнаго превосходства одной человической группы надъ другой. (См. мой трудъ "Der Rassenkam pf. ociologische Untersuchungen" 1879).

Въ своемъ замѣчательномъ изслѣдованіи Кирхманнъ вплотную подходить къ той призмѣ обычая, въ которой преломляется естественная сила. Туть нашъ ученый ловить сіяніе нравственныхъ началь и хочеть выяснить это изъ одной составной его части,—изъ уваженія. Здѣсь Кирхманнъ дѣлаеть ошибку, и эта послѣдняя вполнѣ подобна заблужденію тѣхъ справедливо имъ порицаемыхъ философовъ, которые нравственное выводили

изъ отдёльныхъ человёческихъ чувствъ и побужденій. Вёдь нётъ принципіальной разницы между тёмъ, выводить ли нравственныя начала изъ уваженія или изъ любви, или же, какъ это дёлаетъ Гроцій, изъ разумной и общежительной человёческой природы. При этомъ вниманіе свое обращають всегда лишь на одну изъ составныхъ частей данной нравственной сферы, переливающейся всёми цвётами радуги, — на часть ея, а не на коренной, простой и полный лучъ естественной силы. Только принимая въ соображеніе эту послёднюю, можно вмёстё съ Кирхманномъ сказать: "Исходный пунктъ нравственнаго лежитътамъ, гдё оно вытекаетъ изъ естественна го".

#### § 182.

#### Воспитательное значеніе обычая.

Мы считаемъ умѣстнымъ здѣсь упомянуть, что не только государствовѣды, но и вообще философы слишкомъ мало обращали вниманія на силу привычки. Они слишкомъ мало цѣнили огромное значеніе этого фактора и его вліяніе на нравственный міръ человѣка. Мы имѣемъ философію познаваемаго и непознаваемаго, философін же обычая у насъ еще нѣтъ. А однако, сколько она могла бы намъ разъяснить, сколь обширныя области человѣческой мысли и дѣятельности могла бы охватить (а)!

( Конечно, сила и власть всегда въ состояніи основать государство, поддержать же его безъ помощи обычая онъ не могутъ. Обычай — могущественнъйшій союзникъ государственной власти; обычай освящаетъ всякія государственныя установленія; онъ даетъ государству возможность справляться съ высокой миссіей воспитанія человъчества.)

а) Въ своемъ, уже выше цитированномъ произведени В э д ж-готъ, конечно, воздаетъ должное о бы чаю, какъ фактору цивилизации, но основываетъ его главнымъ образомъ на врожденной человъку с к л о н н о с т и к ъ п о д р а ж а н і ю. Вотъ какъ строитъ онъ свое разсужденіе: "Руководимые врожденной склонностью къ подражанію, мы до тъхъ поръ повторяемъ извъстныя дъянія, пока они не становятся у насъ безсознательнымъ обычаемъ". На этомъ покоится "наслъдованіе" извъстныхъ свойствъ. "Унаслъдованное воспитаніе", продолжаетъ Б э д ж г о т ъ (S. 22), "и даетъ человъческимъ націямъ извъстный наблюдаемый теперь обликъ: врожденное имъ устройство носитъ слъдъ тъхъ законовъ, которымъ повиновались предки". Въ этомъ взглядъ есть кое что правильное; но

Вэджготъ упускаеть изъ виду одно важное обстоятельство,а именно: данный обычай, становящійся столь значительнымъ факторомъ воспитанія человічества, не является послідствіемъ одной лишь свободной первоначально дёятельности, руководимой наслёдственной склонностью къ подражанію; нётъ, онъ создается по большей части въ силу вившнихъ условій. Бэлжготъ говорить лишь о последствіяхь привычки действовать такъ или иначе; что же касается до не менте важнаго значенія привычки терптливо переносить различные поступки, -- то объ этомъ онъ совершенио умалчиваетъ. Не смотря на такую односторонность, у него можно найти вполнъ правильныя замъчанія относительно значенія обычая. Вэджготъ говорить: "Такинъ образомъ тёло культурнаго человъка, благодаря воспитанію, отличается отъ тьла дикаря" (S. 7). Хотя положение это можеть быть принято лишь съ извъстными оговорками, однако, и въ немъ есть зерно истины. Правильнее уже звучить следующее замечаніе: "Волевая деятельность (Willensthätigkeit) вызываеть впоследствій безсознательный обычай; постоянное напряжение въ началѣ приводить къ накоплению силы въ концѣ; работа первыхъ поколѣній становится способностью, переходящею къ последующинъ" (S. 13). Тутъ мы должны лишь прибавить, что эта "волевая деятельность", приводящая къ "безсознательному обычаю", не всегда бываетъ "свободной" ("freie Willensthätigkeit"); напротивъ, въ большинствъ случаевъ она вызывается внёшнимъ принужденіемъ, и въ этомъ случай она темъ не менёе влечеть за собой последствія, изображенныя Бэджготомъ. - И боть эти последствія векового обычая онь рисуеть вполнё правильно: "Мы разсчитываемъ на извъстный порядокъ, на нъкоторое молчаливое повиновение, на предписанное послушание, какъ на основу нашей культуры..... (S. 31). Бэджготъ признаетъ, что "нъкогда" всего этого еще не существовало и что тогда оно должно было лишь создаваться. Теперь же, обращаясь къ тому прежнему времени, когда все это впервые должно было устраиваться, онъ вполнъ правильно схватываетъ данное положение вещей, --- воть его слова: "Прежде всего нужна нікоторая объединяющая сила, связываюшая людей и заставляющая ихъ, насколько это возможно, поступать одинаковымъ образомъ; она указываетъ людямъ, чего должно ожидать другъ отъ друга, систематически ихъ образовываетъ и сдерживаетъ". Правда, и здъсь Вэджготъ не проронилъ знаменательнаго слова-, властвованіе"; однако, смыслъ этого последняго, несомненно, лежитъ въ основе его изложенія и самъ собою подразумъвается. Хотя Бэджготъ и избъгаетъ выводить соціальное развитіе изъ принципа господства и властвованія, однако же книга его изобилуетъ положеніями, невольно подкрепляющими этотъ принцицъ". Сильнейшіе, насколько могли, уничтожали слабъйшихъ", говоритъ овъ (S. 29), примъняя къ соціальной жизни теорію Дарвина о борьбъ за существованіе. "Всегда", полагаетъ Бэджготъ далье (S. 51), "перевысъ надъ другими имъють тв націи, которыя являются посильнье; и относительно извъстныхъ характерныхъ особенностей сильнъйшія вмъсть съ тымъ являются и лучшими". Наконець, и въ следующемъ выраженіи онъ указываетъ на причинную связь между властвованіемъ и обычаемъ: "Вошедшая въ обычай дисциплина, которую прежнему человъчеству можно было внушить лишь посредствомъ устрашающей санкціи, поддерживалась этой нослъдней и умершвляла во всемъ обществъ наклонность къ перемънамъ, являющимся основой всякаго прогресса". Здъсь Бэджготъ указываетъ на затрудненія къ измъненіямъ, следовательно, выставляетъ обычай навязанъ обществу властвованіемъ. Однако, что касается до отношенія къ прогрессу, то вошедшая въ обычай дисциплина" сама уже является огромнымъ прогрессомъ; она нигдъ еще не могла остановить прогресса, котя и кажется, будто она всегда его тормозитъ.

#### § 183.

Лрежде всего на обычав зиждется всякое "воспитаніе" личности./ Въ самомъ дѣлѣ,—что такое представляетъ изъ себя "хорошее воспитаніе"? что иное, какъ не усвоеніе разныхъ жизненныхъ обычаевъ? Какимъ образомъ можно воспитать ребенка?--Не иначе, какъ, съ одной стороны, путемъ непрерывно повторяемыхъ указаній направляя его поступки къ тому, чего требуетъ среди людей "хорошій обычай"; съ другой же сторопы, пріучая ребенка къ этимъ "добрымъ нравамъ" посредствомъ постоянныхъ примъровъ, которымъ онъ инстинктивно подражаетъ. Эта же самая сила обычая, вліяющая на личность, проявляется и въ цёлыхъ племенахъ, сословіяхъ и народныхъ слояхъ. Кто изъ ежедневнаго опыта не знаетъ, сколь велико вліяніе воспитанія (и, следовательно, всёхъ привычекъ) на человъческую психику и образъ мыслей? Возьмемъ, напр., юношу аристократическаго круга и сравнимъ его съ простымъ мъщанскимъ сынкомъ, или этого послъдняго-съ деревенскимъ парнемъ. Здёсь различное воспитаніе, различные примёры,. которымъ инстинктивно подражали, различные обычаи, запечатлъвшіеся въ находящихся передъ нами юношахъ. И какъ все это повліяло въ хорошую и дурную сторону на ихъ психику и образъ мыслей, сдёлавъ ихъ непохожими другъ на друга! Не имъетъ ли каждый изъ нихъ своего собственнаго возэрвнія на всякій предметь обыденной жизни, начиная съ самаго незначительнаго и

кончая предметами величайшей важности? не смотрять ли они каждый по своему на всякое человъческое отношеніе, начиная съ самаго ничтожнаго и кончая весьма важными отношеніямп? И воть въ силу этого развъ не станеть каждый изъ нихъ во всякомъ отдъльномъ случав поступать по своему? Все это является простымъ послъдствіемъ воспитанія, т. е., обычая и усвоенія его.

Если уже на отдёльную личность сравнительно недолгая привычка столь сильно вліяеть, то естественно, что вёковой обычай произведеть еще болёе серьезное вліяніе на соціальные круги. Что представляють изъ себя всё эти "укоренившіяся" сужденія, "врожденныя" наклонности, "сдёлавшіяся второй натурой" слабости и преимущества отдёльныхъ классовъ и сословій?—что же иное, если не такіе именно вёковые привычки и обычаи, развившієся на физіологической и духовной почв'ь?

а) Нъкоторыхъ философовъ поражаетъ сила обычая, и вотъ они непрестанно изследують и съ удивленіемъ разсматривають те чудесныя явленія, которыя она производить. В эконъ посвящаеть "обычаю и воспитанію" прекрасную главу (XXXVIII) своего произведенія, трактующаго о морали и политикі (1597). Локкъ въ главномъ своемъ трудъ "Essay on human understanding" (1690) приписываетъ этой силъ обычая важную функцію въ образованіи человъческой психики (книга II, гл. 33, § 6); а Юмъ, оцънивая формирующую нашъ умъ силу привычки, идетъ такъ далеко, что пытается вывести изъ нея даже инстинктъ причипности. (См. Riel-"Geschichte des Kriticismus" I. 128 ff.). Экономисты же изображають вредное вліяніе привычки на наши представленія; воть какъ, напр., выражается Бастіа (Bastiat): "La force de l'habitude a ce singulier privilège de nous derober la vue, de nous faire perdre la conscience des phénomènes au milieu desquels nous sommes plongés..." ("Harmonies economiques" р. 104). Подобнымъ образомъ высказывается и Прудонъ: "Mais un fait psychologique non moins vrai et que les philosophes ont peut-être trop négligè d'étudier c'est que l'habitude, comme une seconde nature, a le pouvoir d'imprimer à l'entendement de nouvelles formes catégorique, prises sur les apparences qui nous frappent et par là même denuées le plus souvent de realité objective, mais dont l'influence sur nos jugements n'est pas moins prédetérminante que celle des premières catégories" ("Qu'est ce que la propriété", Par. 1848, р. 7). Точно такъ же рисуетъ и Родбертусъ вліяніе обычая на наши представленія («Dritter Brief an Kirchmanu», S. 60). Шеффле особенно оттёняеть роль обычая въ государственной жизни; воть его слова: «Итакъ ны видимъ, что тоть центръ (Mittelpunkt), къ которому съ теченіемъ стольтій покорно привыкаеть вся мо-

торная нервная система соціальнаго организма, долженъ сдёлаться первостепенной исторической силой, кановая едва преодолима даже при многихъ злоупотребленіяхъ и неудачахъ; и центръ этотъ образуетъ легитимную наслъдственную монархію". Далве Шеффле старается выяснить тоть факть, что "за известной семьей, которая первоначально была лишь одной изъ многихъ соціальных в яческъ, народы признають всепобъждающее королевское званіе"; и тутъ причину даннаго явленія онъ видить въ какомъ-либо первоначальномъ превосходствъ, въ присоединяющемся къ этому потомственномъ семейномъ состояние и полагаетъ наконецъ, что «сюда затёмъ постепенно привходитъ привычка со всёмъ ея механаческо-автоматическимъ вліяніемъ» ("Bau und Leben", I, 245). Однако, несомивню, слишкомъ ужъ далеко заходитъ Г. Ш у ль ц е, сводящій къ обычаю даже образованіе сословій («Preussisches Staatsrecht", I, 420). Это вёрно лишь постольку, поскольку обычай, какъ выражается Шульце, "является гарантіей всякаго государственнаго устройства" (S. 155). Происхождение же сословій относится къ историческимъ фактамъ, — къ завоеванію и переселенію.-Съ нікоторою горечью о вліянія обычая высказывается независимый мыслитель и резкій критикъ Людеръ, воть его слова: "Лишь немпогіе въ состоянім подняться до высшей точки зртнія; всякій мыслить и чувствуеть по своему, согласно особымъ, окружающимъ его явленіямъ, и всё почти подчиняются всемогущему обычаю, подъ скипетромъ котораго мы способны считать хорошимъ и благороднымъ то, что едва ли извинительно» (Lueder-,Kritik der Statistik", S. 92).

## § 184.

# Заблужденіе "психологіи народовъ".

Здёсь мы съ умысломъ говоримъ лишь о соціальныхъ кругахъ, а не о народахъ; и вмёстё съ тёмъ хотимъ обратить вниманіе на то распространенное заблужденіе, которое столь часто опутываетъ сужденія о нравственномъ обликѣ и характеръ людей.

Историки, государствовъды и философы, при описаніи историческихъ, правственныхъ или правовыхъ характеристическихъ чертъ нуждаясь въ единыхъ соціальныхъ субъектахъ, всегда говорятъ лишь о "народахъ". Говорятъ о характеръ народа, о его наклонностяхъ и стремленіяхъ, о его слабостяхъ и преимуществахъ. Да, въ новъйшее время была даже попытка основать особую науку, "психологію народовъ" ("Völkerpsychologie"), задача которой—дълать изысканія надъ психическими особенностями

народовъ, подобно тому, какъ психологъ изследуетъ душевныя свойства человъка. Этотъ пріемъ покоится на фундаментальномъ заблужденіи. ("Народъ" нигдъ и никогда не представляетъ изъ себя такой единицы, которая могла бы считаться субъектомъ извъстныхъ общихъ нравственныхъ и психическихъ характерныхъ особенностей. Правда, народъ является государственной единицей (см. выше § 58), но это лишь означаеть, что благодаря государству естественная множественность племенъ превращается въ наружное единство, не имъющее внутренней психической общности. Напротивъ, выше мы уже имъли случай отмътить, какъ, согласно природъ вещей, въ нравственной сферъ этого государственнаго единства обязательно должны проявляться несходства. Политическое, государственное единство ни въ коемъ случав не совпадаетъ съ нравственнымъ, напротивъ того, оно непременно обнимаеть множество нравственных сферъ Обладателемъ же общихъ духовныхъ свойствъ и характеристическихъ чертъ можетъ считаться несомнённо лишь такая группа людей, которая ведеть общее происхождение, чего никакъ нельзя найти у народа, пибо такая, воспитание и общественное положеніе которой впродолженіе долгаго времени было общимъ.

И въ самомъ дёль, одинаковые обычаи образують сходные правы и воззрынія; одно и то же общественное положеніе, одинъ и тоть же кругь занятій производять эти одинаковые обычаи, а такимъ образомъ создають и сходные въ общемъ нравственные признаки и характеристическія черты.

Народъ же, согласно природъ вещей, никогда не можетъ представлять изъ себя такой общности, потому что государственное единство непремънно обусловливается множествомъ племенъ, сословій, классовъ, кастъ. Безъ этой множественности не существуетъ никакого государства, а слъдовательно, и ни одного народа; она образуетъ массу различныхъ сферъ и дълаетъ иллюзіей всякую "психологію народовъ", основывающуюся на понятіи нравственнаго народнаго единства.

Конечно, намъ здёсь могутъ возразить, что однако,—какъ мы сами это выше (V гл.) признали,—совмёстное государственное существованіе, общія судьбы и исторія, языкъ, литература и искусство развиваютъ народъ въ націю; и что, если не народъ, то ужъ нація прекрасно можетъ послужить такимъ субъектомъ общихъ характеристическихъ чертъ. Это возраженіе

не выдерживаетъ критики. Разумбется, національность, создавшаяся силою въкового совмъстнаго историческаго государственнаго существованія, образуеть нікоторую духовную общность; эта послъдняя однако ни въ коемъ случав не простирается столь глубоко, чтобы захватывать характерь, образь мыслей и нравственныя свойства. Національная общность, выражающаяся лишь въ языкъ, литературъ и искусствъ, проникаетъ не глубже, чъмъ вообще вліяніе литературы и искусства; а это вліяніе, какъ извъстно, не отличается особенной глубиной и никогда не обнимаетъ ц в даго народа, но всегда проникаеть лишь въ сравнительно тонкій слой, доступный для литературныхъ и художественныхъ въяній. На характеръ же, на психическія и нравственныя свойства массъ національность не можеть оказывать никакого преобразовательнаго вліянія. Въ этомъ отношеніи и нація остается совокупностью многихъ нравственныхъ сферъ, къ которымъ общій характеръ, общія психическія свойства вовсе не подходять. Игнорированіе этого факта является главной ошибкой, поражающей всю "психологію народовъ", — большимъ заблужденіемъ, въ которое столь часто впадаютъ историки и государствовъдыфилософы, когда они изображають "характерь" "народовъ" или какого нибудь одного "народа". И вотъ въ такихъ изображеніяхъ либо выступаеть совершенно вымышленный субъектъ, либо ученые эти обращають вниманіе лишь на часть; и то, что поражаеть ихъ въ данной части, они провозглашають действительнымъ для цълаго и такимъ образомъ допускаютъ pars pro toto.

Правильность нашего мнѣнія можно обнаружить и при разсмотрѣніи столь часто встрѣчающихся у историковъ народныхъ
характеристикъ. Рядъ картинъ этихъ открываетъ намъ Тацитъ,
рисующій характеръ "Германцевъ", не принимая въ соображеніе
того, какое множество разнообразнѣйшихъ племенъ, самыхъ противоположныхъ психическихъ началъ заключала въ себѣ страна
между Рейномъ и Эльбой, Дунаемъ и Нѣмецкимъ моремъ. Среди
новѣйшихъ историковъ и государствовѣдовъ—философовъ существуетъ очень много такихъ, которые легко разсуждаютъ о характерѣ "народовъ", не задумываясь надъ слѣдующимъ явленіемъ:
что говорится объ одномъ народѣ, то же самое иной писатель со
столь же полнымъ (или, вѣрнѣе, столь же малымъ) правомъ приписываетъ другому народу. Такъ назыв. національные историки,
ставящіе себѣ задачей прославленіе своего народа, совершаютъ
тутъ положительно чудеса. По описаніямъ этихъ ученыхъ народъ

ихъ всегда является храбрымъ, гостепріимнымъ, великодушнымъ и т. под. И вотъ данныя изображенія не отличаются между собой, хотя бы мы сравнили другъ съ другомъ "національныхъ" историковъ всёхъ главныхъ европейскихъ народовъ.

Въ дъйствительности же наблюдается, что по складу характера ни одинъ народъ да и ни одна нація никогда не можетъ составлять единаго цълаго; здъсь постоянно существуеть множественность. Напротивъ же, — одинаковое соціальное положеніе, одинаковыя экономическія условія и вытекающее отсюда сходное воспитаніе придають одинаковый характеръ цълымъ народнымъ слоямъ самыхъ различныхъ странъ и государствъ.

Такъ, напр., дворянство самыхъ разнообразныхъ европейскихъ странъ имѣетъ между собой гораздо болѣе сходства, чѣмъ это послѣднее проявляется между отдѣльными слоями одного и того же народа или одной и той же націи. Это самое можно сказать и относительно промышленниковъ, купцовъ, крестьянъ, относительно образованнаго средняго класса и т. д.

И вотъ, чтобы въ психологіи народовъ и вообще при изученіи народныхъ чертъ достичь правильныхъ результатовъ, для этого прежде всего нужно отбросить базисъ ложнаго и фиктивнаго е динства; вмёсто того, чтобы говорить о характерныхъ свойствахъ нёмцевъ, французовъ, англичанъ и т. д.,—вмёсто этого слёдуетъ имёть въ виду дёйствительно одиныя соціальныя группы всякаго народа, всякой націи.

а) Попытка вызвать къ жизни "психологію народовъ», какъ особую науку, принадлежить Лазарусу и Штейнталю; для этой цёли въ Берлинё въ 1860 г. они основали журналь подъ названіемъ «Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft". Но воть отсутствіе научной почвы въ «психологіи народовъ» стало сильно обнаруживаться въ томъ, что журналь этотъ все больше и больше превращался въ органъ одного лишь языковёдёнія и наконецъ (1890 г.) даже пересталь носить названіе "Zeitschrift für Völkerpsychologie".

Между тыть этнологія или народовыдыніе вы Германіи (особенно благодаря изумительнымы трудамы Адольфа Бастіана) развились вы науку, поставившую себы задачей выясненіе "народныхы идей" ("Völkergedanken") во всыхы проявленіяхы жизни, религіи, искусства и науки. Для достиженія этой цыли выставили, какы этнологическую юриспруденцію, такы и соціологію (см. выше § 11). И воты такимы образомы различныя, отдыльныя дисциплины, каждая на свой манеры и своими особыми средствами, принялись изслыдовать одины и тоты же предметь,—правда, подходя кы нему съ разныхъ сторонъ. И теперь еще не могутъ рѣшить, слѣдуетъ ли эти дисциплины, виѣстѣ взятыя, называть соціологіей либо народовѣдѣніемъ,—или же подъ данными двумя названіями нужно представлять себѣ двѣ, одна на другую взаимно опирающіяся науки. Въ самомъ концѣ XIX-го столѣтія въ своемъ произведеніи—"Moderne Völkerkunde, deren Entwicklung und Aufgabe" (1896) Ахелисъ въ сжатомъ, занимательномъ и общепонятномъ изложеніи вывель передъчитателями заслуги этнологіи и соціологіи, поскольку эти послѣднія стремятся къ одной общей цѣли.

# § 185.

# "Идеи" нравственности и права въ абстрактной философіи.

Намъ уже извъстна наклонность абстрактной философіи ставить всегда на первомъ планъ "идею", чтобы изъ этой послъдней выводить реальныя явленія міра. Это—свойственная человъческой психикъ слабость. Несмотря на то, что человъка повсюду окружають одни лишь реальныя явленія и только таковыя оказывають на него вліяніе и производять извъстныя впечатльнія; несмотръ на то, что встами своими идеями, которыми человъкъ такъ гордится, встав своимъ воспитаніемъ онъ обязанъ этимъ именно жизненнымъ впечатльніямъ,—несмотря на все это, онъ столь мало благодаренъ реальному міру и его явленіямъ, что въ своемъ "философскомъ" самомнтній готовъ совершенно ихъ игнорировать, заниматься одними лишь "идеями". Въ "идеъ" человъкъ готовъ видъть основаніе всего существующаго, выводить изъ нея вста реальныя явленія; самую же идею эту онъ норовнть принять такъ, словно она свалилась съ неба.

Вотъ абстрактная философія и стремится прежде всего придти къ такой именно "идев", старается схватить "принципъ", чтобы, исходя отсюда, конструировать реальный міръ. Какъ же доходить она до этой идеи, до своего принципа? Разумвется, единственно лишь возможнымъ путемъ, которымъ человвкъ въ состояніи достичь идеи,—путемъ наблюденія реальныхъ явленій. Однако, отвлеченные философы не хотятъ затвмъ сознаться, что они шли этимъ путемъ,—напротивъ, двлаютъ видъ, будто изъ данной апріорной "идеи" они могутъ вывести весь міръ; при этомъ изображаютъ все то, что подмвтили на пройденномъ пути, но присоединяютъ сюда массу вымышленнаго и фантастическаго, основаннаго лишь на аналогіи и на туманныхъ умозаключеніяхъ. Напрасно гово-

рять имъ эмпирики: "Ступите нѣсколько шаговъ впередъ по тому же пути, которымъ вы пришли, и убѣдитесь, что вы создаете туманные картины, обманываете и себя самихъ и другихъ людей; вѣдь, далѣе, впереди совсѣмъ иначе, чѣмъ это было до сихъ поръ тамъ, позади!" Но отвлеченные философы не хотятъ сдѣлать ни шагу впередъ; они остаются при готовомъ, не имѣя ни мужества, ни силы пріобрѣсть новое.

а) (Тренделенбургъ). Сказанное намиздѣсь объ абстрактной филисофіи относится особенно къ философамъ права; среди этихъ послѣднихъ выдавались Тренделенбургъ, Аренсъ и Рэдеръ, учебники которыхъ до 70-тыхъ годовъ господствовали въ нѣмецкихъ университетахъ.

Что право имфетъ связь съ нравственностью, то ясно, и заслугу открытія данной истичы меньше всего можно приписать абстрактной философіи. Историческая школа давно уже указывала на то, какъ писанное право вытекаетъ изъ обычнаго, какъ это обычное право является выражениет господствующей традиціи и живущей въ народ видеи о нравственности. И вотъ, когда Тренделенбургъ 1) въ апріорно-философскомъ тонъ заявляетъ: "существо права относится къ области нравственнаго", то вдёсь, дёлая правильное указаніе на источникъ даннаго положенія, ему следовало бы формулировать это собственно такимъ образомъ: «историческая школа доказала, что право вытекаетъ изъ нравственности». И, если бы Тренделенбургъ вполит правильно призналъ этотъ результатъ историческаго изследованія, тогда, конечно, ему ничего уже болье не оставалось бы, какъ согласиться съ темъ же самымъ историческимъ методомъ также и относительно пріема отысканія источника нравственности. Вибсто этого онъ смело присоединяеть къ вышеупомянутому положенію следующее: "Итакъ, въ дальнъйшихъ §§ 17-44 прежде всего нужно установить этическій приеципъ, чтобы затъмъ, исходя изъ него, въ предълахъ нравственваго отыскать идею права". Выяснимъ себъ, что означаетъ данное выражение. Тренделенбургъ до тёхъ поръ сопутствоваль историческому изследованію по его пути наблюденія реальныхъ явленій, пока не оказалось, что право происходить изъ нравственности; дальше онъ не идеть по этому пути, но останавливается и воображаеть себъ, будто теперь уже изъ своей головы можно "установить этическій принципъ", "чтобы затымь отсюда вывести идею права". Разумъется, этотъ "этическій принципъ" явится чёмъ то отвлеченнымъ изъ прежняго матеріала, собраннаго путемъ историческаго изследованія; а "выведенная" отсюда "идея права" будеть такъ формулирована, чтобы, насколько возможно, способство-

¹) Тренделенбургъ—«Naturrecht auf dem Grunde der Ethik», 2. Aufl., Leipzig 1868, Seite 23.

вать "задачь естественнаго права". Эта "задача естественнаго права", по ученю Тренделенбурга, состоить въ следующемъ: нужно "познать право въ саномъ корнъ (идеъ) и изъ даннаго источника такъ вывести множественность правъ, чтобы она являлась проникнутой этимъ расчленяющимся единствомъ внутренней иден" 1). Следовательно, "идея права" строится такимъ образомъ, чтобы язъ нея, какъ изъ "корня", можно было прекрасно "вывести" все "множество правъ" (почерпнутыхъ изъ юридическихъ сборниковъ и компендіевъ). Что же касается до самого отвлеченія, то оно происходить въ большой зависимости отъ всявихъ благихъ пожеланій, заключающися въ партійной точкі зрівнія философа; вотъ эти то благія пожеланія и выставляются, словно действительно изъ идеи сделанный выводъ, согласно которому должно итти образованіе позитивнаго права. Такъ идеть созиданіе всякой абстрактной философіи, такъ поступаеть и Тренделенбургь. "Устансвивъ" "этическій принципъ", онъ "находитъ" туть "идею права" и изъ данной идеи выводить все "множество правъ"; это онъ называетъ "вытекащимъ изъ принципа планомъ право отношеній" ("Entwurf der Rechtsverhältnisse aus dem Princip") и заполняеть имъ всю вторую часть своего естественнаго права. Разсмотримъ же повнимательнъе этотъ планъ, «вытекаюшій изъ принципа правоотношеній», приглядимся къ тому, какъ здёсь дается краткій конспекть всёхь систематическихь юридическихь сборниковъ и компендіевъ, какъ туть выставляются нормы права собственности, личнаго и вещнаго, семейнаго, брачнаго и наслъдственнаго, затъмъ государственнаго и международнаго права. Если вникнуть въ данную постановку діла, то придется уб'йдиться въ томъ, что авторъ все это вывель не изъ "идеи", какъ онъ заявляетъ, — нътъ, но что всв эти нормы вытекаютъ просто-на-просто изъ накопленных юристами наблюденій надъ реальными явленіями (надъ предписаніями позитивнаго права, надъ законодательствомъ). И вотъ результаты такихъ наблюденій, обработанные однако же по личному вкусу приверженца естественнаго права, выставляются здёсь намъ въ видъ пилана, вытекающаго изъ принципа".

Познакомившись съ методомъ абстрактной философіи, послёдователемъ которой является и Тренделенбургъ, разсмотримътеперь спеціально его "этическій принципъ". Этотъ "этическій принципъ", заявляетъ Тренделенбургъ, "можно понимать вътомъ смыслѣ, что вещи слѣдуетъ разсматривать согласно ихъбожественному назначенію" 1). Это было бы прекрасно, если бы мы знали "божественное назначеніе вещей", если бы у насъ относительно этого не закрадывалось иногда нѣкоторое сомнѣніе. Тренделенбургъ самъ, конечно, видитъ это затрудненіе и хочетъ помочь намъ преодолѣть его съ помощью "органическаго міровоззрѣнія".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. S. 1. <sup>2</sup>) l. c. S. 40.

"Согласно органическому міровоззрінію", заявляеть Тре нделен бургь, "сущность вещей покоится въ творческой идей" («....in einem schöpferischen Gedanken»). Этимъ, нолагаеть онъ, можно устранить указанное затрудненіе. И вотъ,—но его метнію, кто имфеть «органическое міровоззрініе», тотъ знакомъ и съ «творческой идеей»; кто понимаеть эту посліднюю, тотъ знаеть и «божественное назначеніе» всякой вещи; теперь же, если извістно «божественное назначеніе» всякой вещи, въ такомъ случай у насъ въ рукахъ и "этическій принципъ" (онъ состоить къ томъ, что "всякую вещь слідуеть разсматривать согласно ея божественному назначенію"); а разъ мы имфемъ «этическій принципъ», тогда въ немъ легко найти «идею права». И вотъ, когда эта "идея права" отыскана, теперь стоить лишь выписать какую-нибудь дюжину различныхъ юридическихъ компендієвъ, обработать ихъ по личному вкусу, и "вытекающій изъ принципа планъ правоотношеній" готовъ!

Итакъ, мы видимъ, что все шло бы прекрасно, если бы только "органическое міровоззрініе" иніло подъ собой прочную почву. Посмотримъ же, въ какомъ положении находится данное ученіе. "Органическое міровоззрівніе", говорить Тренделенбургъ 1), "опирается прежде всего на великомъ фактъ проявленія всего живого (?), какъ на идеальномъ обнаружени природы, сохраняюment равновисие съ проявленени слинкъ силь (dem Schein der nackten Kräften). Безъ иден въ корив вещей не понятна эта широкая сфера жизни". Переведемъ данную философію на языкъ, понятный для простыхъ смертныхъ. Если стоять на томъ,--какъ полагаетъ Тренделенбургъ, - что вся эта великая природа является чёмь то живымь ("великій факть проявленія всего живого"), въ такомъ случав это большое целое придется считать организмомъ. Въ организмъ же проявляются не "слъпыя", не безцъльныя силы, но цълесообразныя, какъ поддерживающія и развивающія жизнь организма. И вотъ эти целесообразныя силы сохраняють равновесіе "съ проявленімъ слівныхъ силь". Такое пониманіе міра есть органическое міровозарініе. Здісь однако необходимо, разумъется, еще одно, а именно-, идея въ корнъ вещей". Если же этотъ міровой "организмъ" невозможно постичь умомъ, если его нельзя ни видеть, ни осязать, если этоть "великій факть проявленія всего живого" нельзя разснатривать, какъ реальное "обнаруженіе природы", — въ такомъ случать все-таки для того, чтобы можно было дълать о немъ заключеніе, какъ объ «идеальномъ обнаруженін природы», для этого нужно же познать по крайней мірів "идею въ корит вещей", "идею", изъ которой можно вывести данное заключеніе, "идею", которая выясняеть и делаеть понятной эту "широкую сферу жизни". И вотъ снова обнаруживается, не такъ то легко постичь "органическое міровоззрівніе", відь для этого прежде всего нужно было бы познать «идею въ корнъ вещей».

<sup>1)</sup> l. c. S. 25.

Какъ же иначе теперь можно придти къ данной «идев въ корнв вещей», если не путемъ наблюденія этихъ "вещей", а, слёдовательно, реальныхъ явленій? Такимъ образомъ, "органическое міровоззрвніе" оказывается непослёдовательнымъ, и мы опять стоимъ на широкомъ пути эмпиреческаго изслёдованія. Однако же нельзя ли теперь, пожалуй, этимъ путемъ отыскать "идею въ корнв вещей" и придти къ «органическому міровоззрвнію»? Ни въ коемъ случав, —и вотъ по какимъ простымъ и яснымъ причинамъ.

Для познанія "идеи въ корнъ вещей" нужно было бы сперва изучить вс в эти предметы. Долго еще это останется невозможнымъ. Да, мы знаемъ, въ сожаленію, дишь отдельныя и въ общемъ пока очень немногія вещи. Познанія же встхъ предметовъ мы, въроятно, еще не такъ скоро достигнемъ, а поэтому ничего пока не можемъ знать и объ "идев, въ нихъ коренящейся". Необходимымъ условіемъ "органическего міровоззрвнія" является пониманіе міра, какъ организма и, следовательно, какъ чего то целаго (на основаніи единой идеи, лежащей въ корит вещей); это однако до сихъ поръ несовивстимо съ умственными силами простыхъ смертныхъ, не являющихся отвлеченными философами. "Идея въ корнъ вешей" представляеть изъ себя начто основанное на вара или воображенія, а опирающееся на нее "органическое міровоззрѣніе" является ничемъ инымъ, какъ грубымъ самообманомъ. И, если это міровоззрініе, какъ оказывается, является фикціей, въ такомъ случат подобнымъ же продуктомъ игры воображенія служить и "творческая идея", которую произвольно вкладывають въ міръ, но о которой ровно ничего нельзя знать. Что же касается до тренделенбурговскаго "этическаго принципа", состоящаго въ «разсматриваніи вещей согласно ихъ божественному назначенію», что касается до даннаго принципа, то онъ также является ложнымъ выводомъ изъ произвольнаго предположенія; відь объ этомъ "божественномъ назначени вещей" мы ничего не можемъ знать, да и неизвъстно, существуетъ ли вообще такое назвачение. Итакъ, это произвольное и столь аподиктически провозглашенное «установленіе этическаго принципа», -по нашему мивнію,-не удалось берлинскому профессору; и онъ лишь вводить себя въ самообманъ, когда въ этомъ своемъ "принципъ" хочетъ найти "идею права". Не говоря уже о мнимомъ обосновании апріорной "идеи права" и "нравственности", совершенно нелъпа сама по себъ попытка выставлять такую "идею нравственности", такой "этическій принципъ", не считаясь съ эмпирическимъ изследованіемъ вещей; это противно здравому смыслу, — и вотъ въ силу какихъ соображеній. В'ёдь какъ бы ни были глубокомысленны провозглашаемыя философами апріорныя положенія, все таки идея нравственности или этическій принципъ, который мы вы настоящее время выставляемы, является лишь нашим в теперешним в "этическим в принципомъ"; онъ постоянно остается только продуктомъ нашихъ настоящихъ убъжденій, ничёмь инымь, какъ выводомь изъ нашей современной научной и исторической точки зрвнія. Мы знаемъ, что "идея нравственности" или-другими словами-идея, которую люди имфли о нравственности, уже въ историческія времена испытывала огромныя метаморфозы. А именно, -- что некогда для народовъ древности представлялось нравственнымъ, то для насъ теперь является въ высшей степени безиравственнымъ; и многое изъ того, что мы въ настоящее время считаемъ нравственнымъ, для дальнейшихъ поколеній, пожалуй, будетъ уже безнравственнымъ. Однимъ словомъ, идея нравственности не отстаеть отъ хода человвческого развитія, отъ той эволюціи, которая происходить въ народахь и націяхь; она, какъ ны уже инфли возножность это замфтить, не является чфиь-то, всогда существовавшинъ и неизивнымъ; ивтъ, идея эта есть ивчто сопряженное съ современнымъ ему положениемъ вещей, -- она въчно проходить различныя стадіи своего развитія. Следовательно, выдвигаемый философами "этическій принципъ", ихъ апріорная идея нравственности является лишь преходящей частью, которую они хотятъ выдать за нѣчто ц в лое и в в чное.

b) (Аренсъ). Аренсъ полагаетъ, что "принципъ права" следуетъ выводить изъ "основной идеи добра". "Невозможно", разсуждаеть онъ, "выводить принципъ права изъ внёшняго опыта, изъ исторіи или изъ позитивныхъ законовъ и установленій; невозможно, такъ какъ исторія представляеть изъ себя непрерывное теченіе и прогрессированіе народной жизни и слагается изъ борьбы добра со зломъ, права съ неправдой; невозможно, такъ какъ эта исторія обнаруживаеть большія несходства и контрасты въ правовыхъ и государственныхъ установленіяхъ у разныхъ народовъ и на различныхъ ступеняхъ ихъ культуры, а поэтому не допускаетъ, чтобы обычнымъ путемъ логической абстракціи когда либо можно было дойти до эмпирическаго понятія права. Только изследованіе человъческаго естества (des menschlichen Wesens) можеть намъ выяснить сиыслъ правовой идеи". Ясно, какое противоръчіе заключается въ данномъ изложенім. Тутъ Аренсъ прежде всего съ важнымъ видомъ презранія отвергаетъ "внашній опыть и исторію", какъ источники, изъ которыхъ будто нельзя вывести правовой идеи; но сейчасъ же вслёдъ за этимъ онъ выставляеть такимъ источникомъ познанія "изследованіе человеческаго естества". Какъ же изследовать это "человеческое естество", не прибъгая къ помощи "внъшняго опыта и исторіи"? И вотъ характерной чертой Аренса является то обстоятельство, что онъ вполнъ спокойно, не переводя духа, обыкновенно выражаеть величайшія противоръчія. Затымъ и онъ выступаетъ приверженцемъ "органическаго піровоззрѣнія", причемъ туть кромѣ своей, отъ Краузе заимствованной органической слабости выказываетъ также знакомство и съ выставленной Тренделенбургомъ философіей права. Въ самомъ дёлё, -- вотъ какъ туть Аренсъ выражается: "Лишь въ новёй шее время пришли къ высшему сознанію, что для жизненнаго понятія права (Lebensbegriff des Rechts) нужно имъть въ виду основной принципъ добра и здесь искать практическое цен-

пральное руководство для всякаго проявленія воли и действія; та-

кимъ образомъ, право должно быть поставлено въ тесное отношение къ этикъ" 1). Какимъ же путемъ можно дойти до "основного принципа добра", который у Аренса служить "содержаніемъ всёхъ жизненныхъ отношеній и цілей ?- Этого онъ ближе не выясняеть. Панныя выраженія являются лишь псевдо-философскими девизами, не имѣюшими ровно никакого смысла; они только помогаютъ при случав скрывать скудость мысли. Въ самомъ деле, и "добро", и "блага" являются реальными понятіями, и ихъ всегда можно опредълить, принимая лишь въ соображение эмпирические факты; абсолютнаго же "добра", не имъющаго отношенія къ "вившнему опыту и исторіи", вовсе не существуеть. И воть, если этоть "основной принципъ добра и благъ" долженъ быть источникомъ "идеи нравственности и права", въ такомъ случав мы снова стоимъ на почвъ опыта и наблюденія надъ реальными явленіями, безъ которыхъ никогда нельзя знать, что "хорошо" и что "дурно". Наконецъ же и самъ Аренсъ не въдаеть, какимъ образомъ онъ изъ своего "основного принципа добра" долженъ создать для насъ понятіе права, а поэтому прибъгаетъ къ слъдующему неправильному разсужденію: "Право, какъ общее понятіе, принадлежить къ тімь, находящимся въ человъческомъ сознаніи понятіямъ или идеямъ, которыя нельзя выводить путемъ опыта, такъ какъ всякое эмпирическое понятіе даеть возможность познать лишь данное положение вещей, а не то, что должно было бы такъ или иначе обстоять" 2).

Итакъ, "понятіе или идея права" находится въ человвческомъ сознанін, но неужели же при этомъ ее нельзя "выводить изъ опыта"? Да откуда же она вошла въ человъческое сознаніе? Не съ неба ли въ видъ откровенія? А между тъмъ, развъ мы не знаемъ, разв'в исторія и ежедневный опыть не учать насъ, что понятіе права складывается въ "человъческомъ сознаніи" такимъ же образомъ, какъ и всъ другія понятія, -а именно, посредствомъ наблюденія роальныхъ явленій, эмпирическимъ путемъ. Да и самъ Аренсъ нъсколькими строками выше говорить, что "прежде всего образовавшееся сознание можеть выяснить вст тт понятія, которыя относятся къ общечеловіческимъ жизненнымъ отношеніямъ"; слідовательно, образовавшееся сознаніе въ состоянін ихъ выяснить, а необразовавшееся, значить, не можеть. Какимъ путемъ образуется сознаніе, какъ не путемъ опыта и исторіи? И зачёмь здёсь это исевдо-философское презрѣніе къ "внѣшнему опыту, исторіи, позитивнымъ законамъ и установленіямъ"? При этомъ, исходя изъ одного лишь "основного принципа добра", Аренсъ едва ли былъ бы въ состояніи написать свою «особенную часть философіи права", заполняющую весь 2-ой томъ названнаго сочиненія; ність, онъ не могь бы этого сдів-

<sup>1)</sup> Ahrens—«Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates...." 6. Auflage, Wien 1870, I. 225
2) Тамъ-же.

лать, если бы не прибътъ къ помощи "внъшняго опыта, исторіи, позитивныхъ законовъ и установленій".

Какимъ же образомъ Аренсъ развиваетъ свой «этическій принципъ», изъ котораго затъмъ выводится право? Иллюстраціей даннаго пріема можеть служить слудующее положеніе: "Въ божьемъ міръ и жизненномъ устройствъ", говоритъ онъ, "всякое живое существо имбетъ опредбленное, соотвътствующее его положенію назначение развивать всё заложенныя въ его природё свойства и силы и усваивать себъ изъ окружающей среды то, что соотвътствуетъ этимъ природнымъ его свойствамъ". Откуда же философъ права Аренсъ знаетъ, что "всякое существо имъетъ это назначеніе"? И вотъ, - первое, чего можно да и следуетъ обязательно требовать отъ ученыхъ изследователей: они никогда не должны говорить больше, чамъ знаютъ. Правда, мы наблюдаемъ и такимъ образомъ познаемъ, что въ мірѣ всякое живое существо старается развивать свои природныя свойства и часто даже развиваеть ихъ; но все таки слишкомъ еще рисковано изъ однихъ этихъ, внъшнимъ опытомъ даваемыхъ фактовъ дёлать выводъ, что «всякое существо имъетъ такое назначение». Разумъется, это можно высказывать, какъ предположение; но его ни въ коемъ случат нельзя дълать апріорной, аподиктически провозглашаемой основой систематическихъ выводовъ, -- въ этомъ грешитъ Аренсъ, какъ и другіе вообще философы, приверженцы естественнаго права. Такъ, напр., въ другомъ мъстъ (S. 250) Аренсъ пишеть: «Благодаря безконечной силь божественныхъ свойствъ, всь люди равны»; и изъ этого положенія онъ ділаеть затімь множество философско-правовыхъ выводовъ. И тезисъ, -- мнѣ ничего, тебѣ ничего, -- выставляется такъ, словно онъ является аксіомой. Но вотъ противъ истинности даннаго положенія съ многихъ сторонъ выступають вполив основательныя сомнинія; опираясь на опыть и исторію, доказывають прямо противоположное этому принципу равенства. Что же послѣ этого значать всв умозаключенія и вообще вся эта система, построенная на такихъ произвольныхъ, ошибочныхъ «апріорныхъ» положеніяхъ? У Аренса подобными тезисами, противоръчіями и безсодержательными фразами уснащена всякая страница.

с) (Рэдеръ). Далъе здъсь слъдуетъ упомянуть Рэдера, какъ принадлежащаго къ той же плеядъ философовъ права. Онъ требуетъ отъ философіи права, чтобы эта послъдняя приводила насъ "къ познанію понятій права и государства, не зависящихъ ни отъ времени, ни отъ пространства, ни отъ случая, ни отъ пронзвола и являющихся неизмънными, какъ самъ разумъ и всъ его идеи и законы" 1). Такое пониманіе задачи философіи права характерно для абстрактнаго метода. Отвлеченные философы не стремятся изучить развитіе права, не стремятся даже познать сущность этого развитія и его законы; нътъ, они желаютъ лишь схватить

<sup>4) &</sup>quot;Grundzüge des Naturrechts oder des Rechtsphilosophie" von K. D. A. Röder, Leipzig 1860, B. I, S. 1.

такое "понятіе", которое являлось бы "независимымъ и неизивннымъ",-и удовлетворяются этимъ. Правда, по данному ученію, отысканіе такихъ понятій вовсе не столь ужъ трудно, и поэтому поставленную философіи права задачу легко разр'яшить: по абстрактно-философскому взгляду за этими "понятіями" нътъ надобности далеко ходить, - въдь они, какъ "коренныя понятія" ("Urbegriffe"), уже въ готовомъ видъ закръплены въ человъческой психакъ. И вотъ, Рэдеръ пишетъ: "Въ силу всего вышеизложеннаго не можеть быть спора о томъ, что уразуминіе идеи или существа права и государства столь же мало заимствуется (отвлекается) изъ знакомства со всёми возможными, различными по времени п мъсту формами ихъ, какъ мало и познаніе природы красоты или круга пріобретается изъ разсмотренія всевозможныхъ прекрасныхъ художественныхъ произведеній, круговъ и т. д. Итакъ безспорно, что и понимание существа права и государства не обусловливается знакомствомъ съ различными ихъ видами; напротивъ, къ праву относится то же самое, что можно отмътить, напр., по поводу шара, котораго, какъ такового, никто не можетъ наблюдать, т. е., никто не можетъ признавать его за шаръ, если уже въ своей исихикъ не находитъ понятія его, иначе говоря, если не понимаеть, отъ чего шаръ делается таковымъ. Следовательно, подобно столь многимъ другимъ идеямъ, напр., идеямъ о Вогъ, разумъ, природъ, причинъ, времени, пространствъ, нравственности и т. д., -- подобно встив этимъ идеямъ, и понятія о правт и государствъ ни въ коемъ случат нельзя выяснять изъ наблюденія отдельных жизненных обычных примеровь; неть, по своему возникновенію и содержанію, это-абсолютныя, не основанныя на наблюденіяхъ идеи, это -- коренныя понятія" 1).

Конечно, нётъ ничего проще, какъ провозгласить кореннымъ понятіемъ нашутеперешнюю идею о правѣ. Да, это несложно, и вотъ апріорная юридическая доктрика, словно Минерва въ полномъ вооруженіи, выскакиваетъ изъ головы адепта естественнаго права. Какимъ же образомъ богиня проникла въ эту голову?—объ этомъ исторія умалчиваетъ! Однако же къ чести приверженцевъ естественнаго права слѣдуетъ признать, что юридическая литература не прошла безслѣдно мимо нихъ, хотя они и оказываются передъ ней весьма неблагодарными, обращаясь съ этой литературой подъ часъ очень нехорошо въ "особенныхъ частяхъ" своего естественнаго права.

d) Альб. Герм. Постъ въ своемъ "Ursprung des Rechts" (1876) говоритъ: "Итакъ на существо права должно смотръть совершенно иначе; въ основъ своей оно не имъетъ ровно ничего общаго съ моралью и разумомъ въ томъ смыслъ, въ какомъ мы ихъ теперь разсматривали" (S. 18); "право на этической почвъ является лишь бредней спекулятивныхъ

<sup>1)</sup> Tand me I, S. 33.

мечтателей, бредней, находящейся въ самонъ резкомъ противоречіи со всей исторіей права". Разсужденія эти въ изв'єстномъ отношеніи правильны, съ другой же стороны они слишкомъ ужъ далеко захедять. Нельзя утверждать, что въ правъ нъть ничего общаго "съ моралью и разумомъ", что оно не имъетъ "никакой этической основы"; не следуеть лишь нашу теперешнюю мораль и этику, а также и нашъ настоящій разумъ представлять себъ чёмъ то абсолютнымъ, остающимся въчно въ одномъ и томъ же видъ. Всякое право всегда коренится въ морали и изъ нея вытекаетъ; но мораль эта не остается постоянно одной и той же. Мораль и этика, какъ и право, являются непостоянными, перемънными идеями; онъ трансформируются и развиваются вмёстё съ правомъ или, -- вёрнье, право вижсть съ ними. Итакъ, право зиждется на этическомъ базись; всякое право имъеть собственную мораль или,что правильнее, -- всякая мораль виветь свое особое право. Конечно, отсюда можетъ следовать, что какое нибудь бывшее право по нашимъ теперешнимъ взглядамъ является уже безнравственнымъ, а равнымъ образомъ часто случается, да и всегда такъ должно происходить, что существующее еще право впадаетъ въ противоречіе съ трансформирующеюся темъ временемъ моралью. Но данное явленіе, разумбется, не измбняеть того факта, что всякое право въ моментъ своего возникновенія соотвътствуетъ морали, по крайней мъръ, болъе могущественной составной части государства; и вотъ, въ этомъ то отношении мораль и является источникомъ права. Если-же она изибинется или если морадь ибкогда незначительной и слабъйшей соціальной части государства становится моралью всего цвлаго или хотя бы даже только моралью большинства или достаточно сильной части народа, -- тогда обезсиленное право должно уступуть ей и очистить мъсто для другого права, имъющаго свою основу въ той морали, которая теперь побъдоносно одержала верхъ. Вотъ какъ всегда и повсюду происходить развитие права. Разуижется, нельзя также упускать изъ виду и того обстоятельства, что побъдоносная мораль, всегда поднимающая на щитъ сво е право, въ свою очередь основывается на силъ и является произведеніемъ могучихъ реальныхъ отношеній, одерживающихъ и здёсь верхъ. Вотъ почему, если исключить эту промежуточную стадію морали, тогда всякое развитіе права можно разсматривать, какъ выраженіе однихъ лишь отношеній силы; такими то соображеніями и приходится объяснять себъ вышеприведенное заявление Поста. — Попытки реабилитировать дискредитированную философію права сдёланы Іерингомъ въ его трудъ-"Пъль въ правъ" и Бергбомомъ въ "Jurisprudenz und Rechtsphilosophie" 1892. Въ последнее время въ Италіи философія права успѣшно развивается на соціологической почвъ; тутъ работають Icilio Vanni, а также Dallari, написавшій "Nuovi fondamenti" 1896).

# ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ.

# Право и наука о немъ.

§ 186:

### Нравственная идея.

Выше (§ 177) мы видёли, какъ, благодаря государственной организаціи, возникаеть идея нравственности. Съ развитіемъ государственной деятельности по самымъ разнообразнымъ направленіямъ все больше и больше развивается также и нравственная идея. Въды правственность является какъ бы психическимъ осадкомъ государственной дъятельности, осадкомъ, который жизнь государственная оставляеть въ убъжденіяхъ и вообще во всемъ ду-ховномъ складъ народа. Вслъдъ за обнаруженіемъ всякой новой сферы государственной дъятельности раскрывается новая ласть и для нравственности. И вотъ нравственность эта, соотвътственно лежащимъ въ ея природъ контрастамъ, которые мы выше (§ 178) уже отмътили, появляется всегда въ двухъ противоположныхъ формахъ. А именно, --- всякое дъйствіе государственной власти, во-первыхъ, вызываетъ консервативную нравственную идею, а во-вторыхъ, вмъстъ съ тъмъ будитъ и оппозиціонное нравственное настроеніе. Государственная дізтельность не представляеть изъ себя ничего законченнаго, что можно было-бы заключить въ извъстную систему; то же самое, --- да еще и въ высшей степени, --обнаруживается и въ правственномъ мірѣ, въ этомъ психическомъ осадкъ государственной жизни. Нравственная область есть нъчто безконечное, недоступное ни для какого систематическаго изученія: ее нельзя ни строго ограничить, ни описать. Благодаря коренящимся въ природъ нравственности контрастамъ, благодаря шаткости и непостоянству ея содержанія, невозможно установить никакого прочнаго понятія этой нравственности, невозможно опредівлить ея форму и содержаніе. Въдь, насколько разнообразны народные элементы, настолько неодинаково и понимание нравственной идеи. (Критерій нравственнаго лежить въ психик'в отдельной личности и является чёмъ-то колеблющимся въ зависимости того, къ какому общественному кругу относится данная личность;

Напротивъ-же, точно опредълимымъ и доступнымъ для систематическаго изученія является то, что вырабатывается и выкристаллизовывается изъ этого безконечно - широкаго, неопредёленнаго и непостояннаго фона нравственности, -- здёсь мы имёемъ виду позитивное право. Положенія его начертаны и такимъ образомъ фиксированы. Это-извъстный замкнутый матеріалъ, который, правда, постоянно растеть, но вмёстё съ тёмъ во всякій моменть лежить передъ нами въ готовомъ и удобномъ для зрѣнія видѣ. Вотъ тутъ-то открывается обширное поле для стематическаго изученія. Здёсь это послёднее свободно можеть оперировать со своими классификаціями и схематизаціями, что оно и выполняеть безпрестанно. Схематизирование права носить главнымъ образомъ дидактическій характеръ и облегчаетъ обозрвніе цвлаго. Но то важнвишее подраздвленіе права, которое мы сейчасъ здъсь приведемъ, имъетъ и принципіальное значеніе, такъ какъ содержащіяся въ различныхъ рубрикахъ группы постановленій существенно отличаются другь отъ друга.

### § 187.

# Подраздѣленіе права.

(Постановленія, регулирующія отношенія между отдёльными личностями, принято называть частнымъ (или гражданскимъ) правомъ. Подъ государственнымъ-же правомъ следуетъ разуметь совокупность такихъ нормъ, посредствомъ которыхъ государство установляетъ свои отношенія къ личности или отношенія властвованія, существующія между отдёльными составными его частями Следовательно, государственное право является автентическимъ, законнымъ выраженіемъ техъ формъ, на которыхъ зиждется государство и которыя оно охраняетъ не но ради своего собственнаго существованія. личности, Слово "право" употребляется здёсь совсёмъ не въ обычномъ смысль, такъ какъ въ данномъ случав оно не обозначаетъ тёхъ постановленій, которыя издаются государствомъ соблюденія ихъ отдільными лицами; ність, здісь чаеть самую организацію, поддерживающую государство; подъ словомъ "право" кроется совокупность техъ меропріятій, которыми оперируетъ государство для сохраненія своей силы, для

того, чтобы осуществлять свое властвованіе и справляться со своими судебными и карательными функціями. Теперь ясно, что между частнымъ и публичнымъ или государственнымъ правомъ кроется не одна лишь формальная, но и существенная, принципіальная разница. А именно: въ то время какъ частное право представляетъ изъ себя норму, правило, предписаніе для сужденія объ извъстныхъ дъяніяхъ и отношеніяхъ отдъльныхъ личностей,—государственное право является юридическимъ выраженіемъ дъйствительныхъ отношеній властвованія. Государственное право какъ-бы представляетъ собою самое государство.

Середину между частнымъ и государственнымъ занимаетъ уголовное право, такъ какъ оно прежде всего, подобно частному праву, касается отдёльной личности, но съ другой стороны совершенно расходится съ этимъ гражданскимъ правомъ, преслёдуя непосредственные интересы государства. Уголовное право является совокупностью постановленій относительно наказаній, налагаемыхъ на отдёльную личность, нарушающую общественный порядокъ.

Къ тремъ вышеприведеннымъ подраздъленіямъ "права" присоединяется еще четвертое, такъ называемое "международное право". Сюда входятъ постановленія, касающіяся отношеній между отдъльными государствами, отношеній, которыя никакъ не могутъ заключаться въ сферъ властвованія какого-либо одного государства.

Теперь-же, прежде чёмъ перейти къ спеціальному разсмотрѣнію каждой изъ данныхъ четырехъ областей, выяснимъ сперва то положеніе, которое занимаетъ вся эта огромная правовая сфера, какъ объектъ науки.

а) Приведемъ нѣкоторыя разъясненія по поводу того, почему, излагая "общее государственное право", мы удѣляемъ здѣсь мѣсто и для общаго понятія права, слѣдовательно, не только для государственнаго или публичнаго права, но и для частнаго.

Дёлаемъ мы это не изъ простого лишь чувства реванша передъ философами права, которые въ своихъ компендіяхъ и системахъ никогда не ограничиваются изложеніемъ права, но всегда трактуютъ и о государствъ. Нётъ, тутъ существуетъ болье глубокая побудительная причина, дълающая такое соединеніе необходимымъ, какъ для философовъ—юристовъ, такъ и для излагателей государственнаго права.

Скажемъ прежде о философахъ права. Выводя право изъ идеи, они не могутъ ограничиться одной лишь частно-правовой сферой. Самая простая логическая последовательность ведетъ ихъ къ разсиотрению высшей и важнейшей формы «правовой идеи»,—

формы, которой, по ихъ мевнію, является государство. Въ этомъ отношеніи юристы—философы посвоему вполнів правы. На государство они смотрять, какъ на посліднее выраженіе правовой идеи, какъ на высшій фазись ея воплощенія. И воть, для сообщенія своей философіи права цізльнаго характера, ученые эти поміщають государство въ конців изложенія и такимъ образомъ увівнчивають имъ свою систему.

Порядокъ нашего изложенія обратный. Выводя право изъ государства, мы, разумѣется, прежде всего должны разсмотрѣть это государство, правомъ-же заканчивается наше изложеніе. Но внутренняя побудительная причина, требующая включенія права въ изложеніе государственной науки, подобна наблюдаемой у философовъ права. Для насъ право является послѣднимъ умодкающимъ звукомъ тѣхъ силъ, которыя произвели госудсрство; историческій аккордъ государства находитъ въ правѣ свой послѣдній отголосокъ. Слѣдовательно, уже требованіе цѣльности и гармоніи не позволяетъ намъ

ограничиваться разсмотреніемъ одного лишь государства.

Однако еще и другое важное обстоятельство побуждаетъ насъ къ этому включенію общаго ученія о правів въ государственную науку. Государственное право, въ противоположность частному, называется «публичнымъ». Въ какомъ-же пунктъ кончается это «публичное» право и начинается частное?—лать отвътъ тутъ горало труднее, чемъ это могло бы казаться, судя по обычнымъ определеніямъ. Да и вообще вопросъ еще, можно ли здёсь провести строгое различіе и нътъ ли во всякомъ частно-правовомъ институтъ также и извъстной публично-правовой стороны? Это послъднее соображение имъетъ многое за себя и требуетъ, чтобы частное право, въ виду его публично-правового элемента, было включено въ изложеніе государственнаго права. Публично-правовую сторону частнаго права вполит втрно оттиняеть Гольтцендорфъ въ своихъ «Principien der Politik»: «Въ томъ, что правовъдъніе по традицім разсматриваеть, какъ частно-правовой матеріаль, регулирование котораго прежде всего предоставляется на свободное усмотреніе отдёльной личности, и что для судебнаго разбирательства опредбляется законодателемъ въ сборникахъ гражданскихъ законовъ лишь на случай неяснаго выраженія воли, въ этомъ повсюду проглянываеть не малая доля публичнаго права...» (S. 251). «Несмотря на свою принадлежность къ частному праву, семейное положение отдёльных лиць, отцовская власть и бракъ въ важнейшихъ касающихся ихъ постановленіяхь очень мало подлежать свободному частному усмотрівнію. Лаже владъніе недвижимымъ имуществомъ и примыкающее къ нему наслъственное право, -- отношенія, въ которыхъ преобладаеть имущественно-правовой интересъ, въ значительной степени управляются началами, исходящими изъ п у б л и чной, общественной сферы» (S. 255).

b) Нѣкоторые писатели, какъ напр. Arndts («Juristische Encyclopädie und Methodologie», Wien 1866, § 46), къ част-

ному и публичному праву присоединяють, какъ третью часть, церковное право. Это совсемь неверно. Церковное право ни въ коемъ случае не можетъ быть поставлено на ряду съ частнымъ и публичнымъ. По существу своему оно является совершенно инымъ,— и вотъ въ силу какихъ соображеній.

Всякое право есть продуктъ государственной жизни. Самъ Arndts, считающій «первоисточникомъ права божественную волю», принужденъ признать, что оно «въ полной силъ проявляется лишь въгосударствъ». Если же главный прязнакъ права заключается въ его государственности, въ такомъ случав за нимъ нужно признать и свойство в сеобщ ност и; а именно: въ государствъ не можетъ быть ни одной личности, которая бы активно или пассивно не входила въ соприкосновение съ правомъ, которая бы то in potentia, то in actu не являдась субъектомъ или объектомъ права. Эта, закръпленная въ государствъ всеобщность принадлежить къ существу права, какъ частнаго, такъ и публичнаго. Церковное же не имбетъ этихъ с ущественныхъ признаковъ права. Есть въ государствъ лица, которыя не входять съ церковнымъ правомъ ни въ какія соприкосновенія, -- лица, для которыхь оно вовсе не существуєть, такъ какъ они не принадлежать къ церкви. Следовательно, у церковнаго права не хватаетъ присущей праву всеобщности и государственности. Вотъ поэтому-то оно и не является «третьей частью права» наряду съ частнымъ и публичнымъ; нътъ, церковное право по существу своему представляеть изъ себя нёчто совсёмь иное: оно является нормой, постановленіемъ извёстнаго общества, статутомъ этого последняго, вначе говоря, -- « общественнымъ правомъ» («Gesellschaftsrecht»)

Върно замъчаетъ Блунчли («Allg. Staatsrecht», I, 7), что «противоположение частнаго права публичному исчернываетъ данный предметъ» и что «можду этими двумя сферами нътъ никакой третьей самостоятельной области». Но дальше онъ говорить, что «такъ называемое общественное право либо подходить то къ частному, то къ публичному праву, либо является чёмъ то смёшаннымъ изъ нихъ обонхъ»; такой взглядъ покоится на полномъ непониманіи отличительных черть общества. Конечно, общественное право не образуеть третьей части между частнымь и публичнымь, но въ виду этого нельзя еще отрицать самостоятельное бытіе его, лежащее совершенно в н в предбловъ частнаго и публичнаго права. Общественное право не можетъ быть поставлено наряду съ частнымъ и публичнымъ, -- какъ того требуетъ Arndts (а также и Моль), -- но оно не можеть уже и заключаться въ этихъ двухъ сферахъ, что допускаетъ Блунчли. Общественное право представляеть изъ себя нёчто совершенно особенное; оно не подходить ни къ частному, ни къ публичному праву и является не государственнымъ, но общественнымъ продуктомъ; оно принадлежитъ къ совершенно иной сферф, а именно къ сферф общества (см. выше § 87).

### § 188.

### Право и наука.

Если право съ внъщней стороны является лишь совокупностью постановленій государственной власти, въ такомъ случать тутъ вполнъ умъстенъ вопросъ: какова-же собственно роль науки науки въ области права? Здъсь мы имъемъ въ виду такое понятіе науки, какое установлено нами еще во введеніи (§ 1), и спрашиваемъ: можеть-ли право быть предметомъ науки? находить-ли эта послъдняя въ правовой области такія явленія, которыя вытекають изъ естественнаго закона и путемъ разсмотренія которыхъ можно познать этотъ законъ? Постараемся-же отвътить на данный вопросъ.

Въ происхождении и развитии государствъ мы наблюдали проявленіе естественнаго закона. Очевидно, что и вся государственная жизнь, --- возникновеніе, образованіе и развитіе государственной власти управляется такими-же естественными законами. А разъ вся государственная жизнь и развитіе государственной власти подчинены этимъ естественнымъ законамъ, то имъ подчинены и всв отдельныя проявленія данной жизни, всв эманаціи государственной власти, а поэтому, следовательно, и право. Естественные законы развитія въ правъ особенно замътны, такъ какъ оно вытекаетъ изъ обусловленной государственностью общей нравственности. А данную нравственность мы разсмотръли, какъ абстрагированную изъ государственнаго порядка идею, какъ сознаніе этого порядка.

Итакъ государство, нравственность и право образують не разрывную цень естественныхъ явленій, которыя, какъ таковыя, и являются предметомъ научнаго изследованія (а). Это последнее можетъ идти по двумъ направленіямъ. А именно, тоно можетъ быть обращено къ разсмотрѣнію существующаго (das Bestehende), или-же къ выясненію генезиса создавшагося положенія вещей (das Gewordene). Изследованіе-же долженствующаго быть (das Seinsollende) теряеть уже научный характеръ и становится "политикой", о которой ниже мы еще будемъ вести рѣчь.

Знакомство съ существующимъ въ правовой сферъ есть дъло

юриспруденціи. Эта последняя служить какъ-бы подготовительной основой для генетическаго изследованія создавшагося положенія

вещей, — изследованія, образующаго собственно историко-философскую науку о государстве и праве. Но, если и верно, что безъ знакомства съ существующимъ, следовательно, съ позитивнымъ правомъ, нетъ никакой прочной основы для выясненія генезиса сложившагося положенія вещей, — то, съ другой стороны, несомненно, что только въ этомъ историческомъ изследованіи нужно искать истинное познаніе существа права и законовъ его развитія. И вотъ такое лишь познаніе является задачей и целью науки.

а) Следуетъ признать заслугу исторической школы между прочимъ и въ томъ, что она выдвинула связь частнаго права съ публичнымъ и указала на смыслъ ея, какъ предмета философскихъ разсмотреній. Вотъ какъ, напр., говоритъ Савиньи («Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter». В. І, Vorrede): «И право (гражданское, частное) представляетъ изъ себя извёстную отрасль общественной жизни, сросшуюся со всёми остальными частями ея; въ случаё прекращенія этой жизни должно было бы окончиться и существованіе права». Подобную же мысль высказываетъ и гегеліанецъ Гансъ (Gans) во введеніи къ своему «Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung»: «Даже въ типичнёйшихъ повидимому ученіяхъ частнаго права проглядываетъ та же самая идея, которая обнаруживается въ бурномъ потокъ сложной общественной жизни и въ мощномъ проявленіи силы историческихъ фактовъ».

### § 189.

#### Право собственности.

Необходимымъ условіемъ всякой философской науки должно являться знакомство съ ея позитивной основой. Какъ философія исторіи возможна лишь при пониманіи историческихъ фактовъ, такъ и философія права предполагаетъ уже знакомство съ позитивнымъ правомъ. Теперь-же мы остановимся лишь на послѣднемъ изъ двухъ вышеуказанныхъ направленій научнаго изслѣдованія, а именно—на выясненіи генезиса сложившагося положенія вещей, такъ какъ только это выясненіе даетъ намъ возможность познать существо и законы развитія права.

И вотъ, чтобы изслъдовать происхождение и развитие частнаго права, мы всегда должны твердо помнить источникъ и возникновение государственной жизни. До государства, — въ предълахъ догосударственнаго племени, — не существовало никакого права.

Это положеніе вещей изм'вняется лишь съ основаніемъ государства, происходящимъ вследъ за земельнымъ захватомъ.

Племя завоеватель забираетъ себъ наибольшую и наилучшую часть земли. И вотъ, что прежде было общимъ и безгосподскимъ благомъ, то теперь уже становится собственностью господствующаго племени. Какъ кръпкая соціальная стъна между завоевателями и покоренными, выдвигается тутъ совершенно новое понятіе на шего и не вашего (von Unser und Nicht Euer) (a).

Вотъ какъ вступаетъ въ жизнь первый правовой институтъ. Первоначально онъ носилъ чисто отрицательный характеръ, являясь устраненіемъ покоренныхъ отъ принадлежащаго господамъ права собственности.

Слъдующее затъмъ дъленіе завоеванной земли между побъдителями даетъ дальнъйшее развитіе недавно возникшему праву собственности. Появляется отдъльная, личная собственность. Государство санкціонируетъ это личное право, провозглашаетъ его неприкосновеннымъ, какимъ оно и остается съ тъхъ поръ. Боги, какъ стражи, стоятъ на границъ владъній, доставшихся различнымъ членамъ гесподствующаго класса. Возникаетъ понятіе моего и твоего. Съ теченіемъ времени въ государствъ создаются новыя отношенія, а вмъстъ съ ними все больше и больше развивается и институтъ собственности. И вотъ передъ нами развертываются — полная собственность, аренда, ленное, пожизненное владъніе имуществомъ и вообще всевозможныя формы и юридическія понятія собственности, — все это приводитъ намъ исторія позитивнаго права во всъхъ государствахъ.

а) За выставленный здёсь взглядь относительно происхож пенія собственности высказывается въчислё другихъ также и Дж. Стюартъ Милль. Въ своихъ «Основаніяхъ политической Экономіи». (Т. І, кн. ІІ, ч. І, § 2) онъ говорить: «Личная собственность, какъ правовой институтъ, ни въ коемъ случать не вытекаетъ изъ тёхъ принциповъ полезности, которые теперь, — послё утвержденія этого института, — придаютъ ему столько въса. Исторія варварскихъ стольтій и изученіе аналогичнаго состоянія сохранившвхся до сихъ поръ примитивныхъ народностей позволяютъ намъ сдёлать заключеніе, что суды (всегда пред шествую щіе праву) первоначально были введены съ цёлью подавленія насильственныхъ дёйствій и смутъ, а не для того, чтобы проводить въжизнь право и законъ. И вотъ, въвиду преслёдованія судами такой задачи, было естественно, что они при давали перво на чально му завоеванію легальный обликъ и затёнъ считали насиліемъ всякое посягательство на имущество во-

двореннаго въ своихъ владѣніяхъ собственника. Такимъ образомъ въ концѣ, концовъ былъ установленъ миръ и правительство достигло своей исконной цѣли. Санкціонировавъ настоящее положеніе вещей, теперь всякому гарантировали свободное владѣніе тѣмъ, что онъ раньше завоевалъ».

И дея собственности вообще можеть тогда лишь возникнуть, когда рёшились вести осёдлый образъ жизни. Для бродячихъ племенъ собственность,—по крайней мёрё наиболёе важная, земельная,—не имёетъ ровно никакого смысла. Они знаютъ лишь временное, эфемерное владёніе. И только мысль создать для себя и своихъ потомковъ постоянное мёстопребываніе могла возбудить идею собственности, которая уже въ свою очередь затёмъ приводитъ къ

семьв и къ наслёдственному праву.

Выше (3 гл.) мы уже видели, что бродячія племена тогда лишь впервые решились остановиться и вести оседлый образъ жизни, когда имъ удалось на какомъ-нибудь клочкъ земли найти «живыя орудія» и поработить ихъ. И туть все последовательно идеть одно за другимъ. Передъ нашимъ взоромъ проходитъ покорение слабъйшаго племени, собственность, семья, наследственное право, -однивъ словомъ, все, что связано съ государственной жизнью. Вотъ какъ пишетъ относительно имущественныхъ отношеній догосударственной эпохи Альб. Герм. Постъ: «Въ древнейшемъ родовонъ періодъ все недвижимое имущество находится въ общемъ и нераздальномъ владаніи цалаго племени или менае значительныхъ родовыхъ союзовъ. Это относится къ тому времени, когда народности стали освдлыми. Въдь нока онв еще велуть охотничій и кочевой образъ жизни, до техъ поръ нигде не можетъ быть и речи о недвижимой собственности; вибсто этой последней мы видимъ здёсь лишь особые охотничьи и кочевые районы, какіе встрёчаются, напр., въ Бразилін и Австралін. Нераздельная общность недвижимаго инущества (следовательно, строго говоря, полное отсутствіе собственности!) въ періодъ примитивной жизни распространена по всему міру; и съ большой уверенностью можно сказать, что всё позднъйшія права на землю вышли изъ первоначальной родовой общности недвижимаго имущества» («Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit. . 116). «Римскія сказанія, равно какъ и древнъйшія извъстія о земельно-имущественныхъ отношеніяхъ германскихъ племенъ, указываютъ на то время, когда еще не существовало никакой частной земельной собственности, когда наобороть вся земля въ страна была общей, и лишь впосладствии пользование ею (usus) дало отдёльнымъ лицамъ права владёнія. И вообще слёдуетъ признать, что въ римскихъ сказаніяхъ еще очень хорошо отражается родовой періодъ древней Италіи» (ibid. S. 118).—(См. также у Гумпловича— «Rechtsstaat und Socialismus», 1881, S. 81).

## § 190.

#### Семейное право.

При раздѣленіи завоеванной страны между побѣдителями примѣнялось весьма простое правило, состоявшее въ томъ, что въ дѣлежѣ участвуютъ мужчины, способные носить оружіе. И дѣйствительно, тогда естественный принципъ силы былъ неопровержимъ и поэтому женщинъ и дѣтей легко могли обойти. Во время кочевой, военной жизни обращали больше вниманія на походныя потребности, чѣмъ на обзаведеніе особой семьей; семейныя узы тогда являлись еще неизвѣстными или весьма слабыми; но съ занятіемъ и подѣленіемъ завоеванной страны теперь у всякаго мужчины, способнаго носить оружіе, у всякаго собственника должна была рѣшительно выступить потребность въ устройствѣ отдѣльнаго домашняго очага.

Это устройство отдёльных домашних очаговь теперь было уже значительно легче, такъ какъ всякому способному носить оружіе мужчинё кром'в земельной собственности досталось также и опредёленное число "рабовъ" изъ массы покореннаго населенія. И вотъ собственная земля и изв'єстное число рабовъ создали основу для семьи. Отдёльное пом'єстье и предназначенныя для него "живыя орудія" сдёлались прочнымъ фундаментомъ домашняго быта, получавшаго отъ господина защиту, а отъ госпожи—внутреннее хозяйственное устройство (а).

Вотъ какъ совершился переходъ изъ прежняго, догосударственнаго, племенного, походнаго образа жизни къ возникшему въ государствъ существованію по отдъльнымъ домамъ и усадьбамъ. Обособившійся домашній бытъ теперь все кръпче и кръпче охватывался семейными узами. Домашнее обособленіе это распространялось и на рабовъ, находившихся въ служебномъ отношеніи къ своимъ господамъ.

Наряду съ сознаніемъ общей принадлежности къ господствующему племени въ земельныхъ владёльцахъ все болёе и болёе росло чувство привязанности къ отдёльному имуществу и домашнему очагу, все больше и больше крёпла идея собственной семьи, основанная на владёніи отдёльной землей и рабами. И вотъ вмёстё съ этимъ возникла значительная доля нравственнаго порядка, появился особый нравственный укладъ, который мало-по-малу начинаетъ входить въ плоть и въ кровь народа, пока на-конецъ не становится существенной и неотъемлмеой частью "на-роднаго духа".

Теперь же, чтобы господство надъ покореннымъ племенемъ и институты собственности и семьи, чтобы эти первыя начала и основы государственной организаціи оставались прочными и устойчивыми,—для этого прежде всего необходимо было разъ навсегда установить и юридически санкціонировать тѣ естественные предѣлы, которые отдѣляли господствующее племя отъ служащаго класса рабовъ. Самымъ слабымъ пунктомъ, со стороны котораго этимъ предѣламъ могла грозить весьма серьезная опасность, являлось сношеніе женщинъ господствующаго класса съ рабами.

а) Новъйшія этнографическія изысканія и изслъдованія доисторической эпохи учать нась, что, выступая съ древнъйшихъ историческихъ времень, семья, какъ это могло бы теперь казаться, вовсе не является исконнымъ, вмъстъ съ людьми возникшимъ институтомъ. Изслъдованія эти неопровержимо доказываютъ, что и та семья, «гдъ отецъ господствуетъ, словно монархъ», является уже сравнительно позднимъ продуктомъ человъческой цивилизаціи. Теперь установлено, что въ предшествующій историческому и государственному времени періодъ существовала такая эпоха, которая вообще совершенно не знала института «отчества» («Vaterschaft»). Скольни страннымъ это могло бы теперь для насъ представляться, но тъмъ не менъе доказано, что существовало время, когда у людей совершенно не было еще понятія «отецъ».

«Мы знаемь», пишеть В эджготь, опираясь на изследованія Леббока и Тэйлора, «что въ моральномъ отношеніи доисторическое время было періодомь большой развузданности. Доказательствомъ этого служить обычай определять происхожденіе по матери, какъ то можно встретить и теперь еще среди грубыхъ дикарей. Материнство (Mutterschaft), говорили, есть факть, отчество же является деломъ миенія. И воть этоть грубоватый способъ выраженія прекрасно характеризуеть отношенія, существовавшія на низшихъ ступеняхъ человеческой общественности. Во всёхъ рабовладельное причислялся къ сословію своей матери, каково бы оно ни было; никто не спрашиваль объ отце; законъ какъ бы разъ на всегда примирился съ темъ, что до отца нельзя было бы доискаться». (В а g е h о t—«Urspr. d. Nat.». 140).

Въ своемъ сочинени— «Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit» (Oldenburg 1875) Альб. Герм. Постъ обстоятельно излагаетъ результаты изслёдованій относительно догосударственной со-

Colorina Colorina

ціальной жизни людей. Здёсь онь указываеть, «что въ первобытномъ родовомъ общественномъ стров, ввроятно, всв женщины и дёти, а также и все добро принадлежать совивстно всвиъ участникамъ общенія или, иными словами, что первоначально, по всей ввроятности, не было индивидуальнаго брака, не было никакихъ опредвленныхъ отношеній между родителями и дётьми, не существовало никакой личной собственности» (S. 16). «Въ древнейшее время, какъ видно, всё единоплеменники живуть между собою въ одинаковомъ родовомъ общеніи. Тутъ совершенно нёть ничего похожаго на извёстныя намъ отношенія между родителями и дётьми. Всё дёти считаются дётьми племени и не имеють отдельнаго отда; если же у нихъ и есть особая природная мать, то все-таки по родству они считаются не более близкими къ этой матери, чёмъ къ какому-либо другому соплеменнику или, по крайней мёре, къ извёстному классу другихъ единоплеменниковъ» (S. 88).

Въ позднъйшемъ своемъ произведеніи, трактующемъ о «происхожденіи права» («Ursprung des Rechts»), Постъ опредъленнье высказывается относительно отсутствія семьи въ догосударственную эпоху. «Наша теперешняя семья опирается съ одной стороны на отношеніе мужа къ женъ, и съ другой—на отношеніе, существующее между родителями и дътьми. Въ примитивномъ родовомъ строт нигдъ нътъ такого брака, нътъ тъхъ родительскихъ отношеній, съ которыми мы теперь знакомы; особенно отчество (Vaterschaft) является уже сравнительно позднъйшимъ пріобрътеніемъ» (S. 30). «Бракъ, отчество, личная собственность и право личнаго наслъдованія отсутствуютъ въ примитивныхъ родовыхъ обществахъ» (S. 35). Подобныя разсужденія встръчаются и во многихъ другихъ мъстахъ этого послъдняго произведенія. (См. мое—«Grundriss des Sociologie» 1885, S. 105 ff., а также статью «Гатіlie» въ моихъ «Sociologische Essays» 1898).

#### § 191.

### Брачное право.

Когда въ душт господъ пробуждалась старая страсть къ военнымъ похожденіямъ и снова вела ихъ въ дальніе края на борьбу изъ-за добычи; когда господа, оставляя на нткоторое время свой домъ, усадьбу и семейный очагъ, отправлялись предаваться военному дтлу, — тогда, конечно, имъ всегда грозила опасность, что оставшіяся дома женщины могутъ войти въ интимныя сношенія съ рабами. Преданіе и исторія древнихъ и среднихъ втковъ содержатъ въ себт массу воспоминаній о такихъ случаяхъ (а). — И вотъ, чтобы не допустить поколебанія семейныхъ узъ, а вмъстт

съ тѣмъ, чтобы поддержать государственную организацію господствующаго класса и предохранить ее отъ проникновенія постороннихъ элементовъ, для этого необходимы были особыя, съ угрозой наказанія связанныя постановленія, строго запрещавшія половое сношеніе между господствующимъ и подвластнымъ классами (b). Такіе запреты изобилуютъ у древнихъ народовъ и образуютъ начало брачнаго права, которое и до сихъ поръзаключаетъ въ себъ подобныя ограниченія (с).

- а) Вивсто многихъ примеровъ здёсь достаточно указать хотя бы на извёстія польскихъ хроникъ, помеченныя 1076-мъ годомъ «Diuturna maritorum expectatione fessae.... ad servorum convolant nonnullae (uxores) amplexus...», повёствуетъ Dlugossius въ «Historia Polonica».
- b) Leges Barbai orum содержать въ себё постановленія, опредёляющія изв'єстную уголовную кару за брачвый союзь несвободныхь со свободными. Припомнимь также строгія уголовныя санкціи относительно прелюбод'вянія несвободныхь мужчинь со свободными женщинами въ Lex Bajuvarorum Tit. VII, сар. 2. Бракъ вообще быль публично-правовымъ установленіемъ, и поэтому свадебное торжество являлось общественнымъ фактомъ; на это особенно указывають: Вайцъ—«Verfassungsgeschichte», 1, 57, Ейхгорнъ—«Deutsche Rechtsgeschichte» § 54, Гриммъ—«Rechtsalterthümer» 433.
- с) Рудиментарные остатки этого первоначальнаго брачнаго права находятся въ дъйствующихъ еще теперь домашнихъ законахъ (Hausgesetze) правящихъ фамилій и многихъ «господскихъ» домовъ въ Германіи, которые запрещаютъ своимъ членамъ «неравные браки».

#### § 192.

#### Наслъдственное право.

Когда такимъ образомъ была установлена, по крайней мѣрѣ, юридическая охрана единства господствующаго класса и "чистоты" его крови и семейнаго очага,—тогда наступила пора и для мѣропріятій, поддерживающихъ прочность отдѣльной семьи, укрѣпляющихъ въ ней династическій принципъ и обезпечивающихъ будущую судьбу семейнаго имущества. Мѣропріятія эти, къ которымъ привело то же естественное стремленіе къ сохраненію превосходства господствующаго племени, появились въ наслѣдственномъ правѣ, которое теперь съ различными своими

постановленіями сдёлалось оплотомъ для защиты властвованія имущихъ надъ неимущими.

а) Рудиментарныя проявленія этого первоначальнаго наслёдственнаго права наблюдаются не только въ дёйствующихъ еще теперь домашнихъ законахъ правящихъ и «господскихъ» фамилій, не только въ различныхъ постановленіяхъ фидеикомиссныхъ законовъ, дающихъ право наслёдованія лишь въ случаё «чистокровнаго» происхожденія,—нётъ, не только здёсь, но и въ постановленіяхъ общегражданскихъ законовъ, по которымъ внёбрачные потомки не пользуются уже такимъ наслёдственнымъ правомъ, какъ законнорожденные.

#### § 193.

### Всякое частное право первоначально было государственнымъ.

Итакъ мы видимъ, что фдинъ за другимъ всв важнъйшіе институты современнаго частнаго права первоначально вступають въ жизнь, какъ государственное право.) Вёдь тё установленія, которыя господствующимъ классомъ вызваны были къ жизни для поддержанія властвованія и привилегированнаго владінія, являлись элементами "общаго гражданскаго" и, следовательно, частнаго права, нътъ, — они представляли изъ себя публичное и государственное право въ самомъ настоящемъ смыслѣ этого слова; это-установленія, предоставлявшія права одному только классу людей въ государствъ, для всъхъ же другихъ они имъли смыслъ изъятія и запрета. Такой исключительный характеръ первоначально, да и до сравнительно позднейшаго времени носили все важнъйшіе институты частнаго права, какъ, напр., собственность, семейное, брачное и наслъдственное права. Со временемъ же институты эти пріобретають общегражданскій характерь и становятся частнымъ правомъ, выставляющимъ для всякаго гражданина одни и тъ же права и обязанности; и вотъ передъ нами уравненіе граждань и "равенство всёхъ передъ закономъ", — таковъ результать соціальнаго развитія, таково следствіе освободительной борьбы подвластныхъ классовъ! "Юриспруденція" до сихъ поръ очень мало обращала вниманія на это изм'яненіе таких государственно-правовыхъ первоначально институтовъ, какъ собственность, семейное, брачное и наслъдственное права, очень мало слъдила за ихъ превращеніемъ въ общегражданскіе; а поэтому разницу

между частнымъ и государственнымъ правомъ она всегда считада исконною, не принимая въ соображение того обстоятельства, что въ каждомъ государствъ было время, когда всякое право, а слъдовательно, и то, которое мы теперь называемъ частнымъ, являлось лишь государственнымъ. Въдь нъкогда всякое право заключалось только въ привилегіяхъ и преимуществахъ извъстнаго класса, не распространявшихся на подвластныхъ, и тогда оно имъло од ну лишь цъль— поддержать господство и преобладаніе этого класса (а).

а) Всв представленія исторической школы о генезисв частнаго права страдають большой неясностью. Какъ и «народный духъ», туманно такъ же и понятіе «народная жизнь». Такъ Брунсъ («Röm. Rechtsgeschichte» въ Encyclopadie Гольтцендорфа) говорить: «Дъйствительнымъ родникомъ права служитъ народная жизнь (Volksleben), право является частью народной національной жизни, а поэтому-то именно оно и различно у всёхъ народовъ». Въ данномъ выраженіи находится лишь весьма туманное указаніе на дъйствительный источникъ права. Не народная, но, точнъе выражаясь, государственная жизнь, т. е., отношение властвования - съ одной и подчиненности, а также реагированія на это властвованіесъ другой сторовы, - вотъ что является непосредственнымъ источникомъ права. Народную жизнь можно называть родникомъ права лишь постольку, поскольку она проходить въ государствъ. Это однако же следуеть ясно высказывать, такъ какъ подъ «народной жизнью» обыкновенно разумжется самостоятельно выступающее явленіе, безъ связи съ государствомъ. Неясно и туманно также и дальнъйшее заявленіе того же романиста и историка права, будто право основу свою имъетъ въ «существъ человъка». Относящееся сюда выражение гласить: «Основаніемъ историческаго изследованія права доджно быть философское понимание. Оно должно исходить изъ того положенія, что право не является сдучайнымъ и произвольнымъ установленіеми среди людей, не является неизбъжнымъ зломъ и цълесообразнымъ устройствомъ; напротивъ, тутъ нужно помнить, что право настоящую внутреннюю основу свою ниветь въ существ в человъка, составляетъ основную часть его нравственной природы и является существеннымъ элементомъ соціальнаго его бытія» (Брунсъ въ сборник в Гольтцендорфа, S. 75). Все это прекрасно, но висств съ темъ и неопределенно и вовсе не выясняетъ конкретныхъ, сопутствующихъ возникновенію права обстоятельствъ. Историческая школа не могла подняться выше этихъ общихъ положеній. А между темъ достаточно было бы наблюденій надъ одной ужъ римской исторіей для того, чтобы понимать возникновение права, какъ закрѣпление границъ между сферами борющихся за властвование соціальныхъ группъ.

### § 194.

# Долговое право.

Такъ-же, какъ право собственности, семейное, брачное и наслъдственное, возникло и долговое право, этотъ кръпкій оплотъ частнаго права, эта главная база "цивилистовъ", которые никогда, конечно, не признали-бы, что ихъ излюбленное "обязательственное право" ("Obligationenrecht") являлось нъкогда государственнымъ. Однако-же это было именно такъ, и тутъ мы не можемъ утъшить цивилистовъ. Въ самомъ дълъ, какъ всякое другое, такъ и долговое право вступило въ жизнь въ видъ грубаго проявленія властвованія состоятельнаго класса надъ классомъ неимущимъ и обремененнымъ долгами. При возникновеніи долгового права кредиторы и должники не были перемъщаны по всъмъ соціальнымъ группамъ. Нътъ! тогда существовало лишь два лагеря: съ одной стороны --- богачи, съ другой --- неимущіе. Первые властвовали давали въ займы, последніе-же, въ силу положенія своего, вынуждены были дёлать долги. И воть туть-то на сцену выступиль законодатель, который, принадлежа, конечно, къ господствующему классу, провозгласилъ следующее примитивное долговое право: кто не можеть уплатить своего долга, тоть заслуживаеть смерти и поступаеть во властное распоряжение своего кредитора. "In partes secanto" — такъ могъ гласить лишь законъ, изданный одной группой противъ другой, такое (долговое право было установлено господствующей кастой только противъ подчиненнаго ей народа. Тогда нельзя было и вообразить себъ, чтобы кто-нибудь изъ этихъ повелителей могь задолжать. Такое безжалостное долговое возникло въ то время, когда, конечно, совершенно еще не существовало понятія о "рыцарскомъ долгь" ("Cavaliersschuld"). Это примитивное, жестокое вначалъ долговое право стало смягчаться лишь послъ сопротивленія со стороны несчастныхъ разоренныхъ классовъ (какъ, напр., въ эпоху Солона). И лишь въ позднъйшее время, когда соціальное развитіе послі продолжительной борьбы и многихъ переворотовъ перемъшало различныя соціальныя составныя части народа, когда имущественное неравенство распространилось и среди господствующаго племени, когда накопленіе капитала съ одной и нужда съ другой стороны не служили уже

болье признаками извъстныхъ группъ, какъ таковыхъ, но сдълались достояніемъ отдёльныхъ личностей, принадлежащихъ къ разнымъ группамъ, тогда пришла пора раскрыться новой области права, области долгового права. Топерь оно "общимъ", "гражданскимъ" и должно было все гуманиве и гуманиве, такъ какъ времена и больше ухудшались и даже люди "съ положеніемъ" жали. И вотъ наконецъ долженъ былъ исчезнуть прежняго долгового права, — долговая рудиментъ Произошло это довольно поздно: во Франціи и Австріи—въ 1867 г., а въ Германіи—въ 1868 году. Вмёсть съ этимъ долговое право утратило последнюю черту прежняго своего государственно-правового характера, т. е., съ этихъ поръ оно уже перестало быть средствомъ, при помощи котораго богатый господствующій классь притесняль и держаль въ рабстве подчиненныхъ ему неимущихъ. И вотъ теперь, конечно, "обязательственное право" ("Obligationenrecht") представляется намъ "чистъйшимъ частнымъ правомъ"

# § 195.

### Частное и государственное право.

Выше (см. § 187) мы опредълили понятіе государственнаго права. Мы видъли, что это послъднее служить выраженіемъ самого государства. Въ то время какъ частное право является теперь результатомъ дъйствія государственной воли, — государственное выступаетъ, какъ воплощеніе этой воли. Государственное право есть государственная власть въ томъ видъ, какъ она выражается въ своей организаціи. Вмъстъ съ основаніемъ государства возникло и государственное право. Когда племя-завоеватель пріобрътаетъ извъстную власть, тогда это его властвованіе является первымъ параграфомъ вновь возникшаго государственнаго права. И вотъ всъ тъ установленія господствующаго племени, которыя имъютъ своею цълью закръпеніе и дъятельное осуществленіе даннаго властвованія, — все это является государственнымъ правомъ. Jus publicum est, quod ad rei publicae statum spectat.

А отсюда слёдуеть, что въдъйствительности никакъ нельзя провести резкой границы между частнымъ и государственнымъ правомъ.

Въдь мы видъли, что важнъйшія отрасли такъ называемаго частнаго права, —право собственности, семейное, брачное, наслъдственное и даже долговое право, —всё онё вытекали преимущественно изъ государственныхъ потребностей, т. е., изъ стремленія господствующаго класса къ поддержанію своего властвованія; мы видёли, слѣдовательно, что всё эти отрасли частнаго права, собственно говоря, имѣютъ также и публичный характеръ, — по крайней мѣрѣ первоначально онѣ входили въ сферу государственнаго права. Однако чисто дидактическое различеніе частнаго и государственнаго права настолько популярно и общепринято, что ради ясности рекомендуется придерживаться этого дѣленія.

#### § 196.

### Источники государственнаго права.

Частное право издавна уже должно было являться общеизвъстнымъ, а поэтому оно и собрано въ юридическихъ сборникахъ и узаконеніяхъ; государственное же право, а именно въ прежнія времена было гораздо меньше освъщено. Въдь даже имъющіяся въ наличности скудныя изображенія государственныхъ установленій часто лишь весьма неудовлетворительно выясняютъ намъ дъйствующее въ извъстной странъ государственное право. Знакомство съ государственнымъ правомъ народовъ мы можемъ почерпать только изъ ихъ исторіи. Исторія государствъ, изображающая ихъ устройство, описывающая внутреннія отношенія властвованія и измѣненіе этихъ послѣднихъ,—вотъ гдѣ настоящій источникъ государственна го права (а).

а) Общей исторіи государственных установленій нёть. Піонеромъ историческаго изслёдованія англійскаго устройства быль Галламъ (1777—1859 г.) со своей «Constitutional History of England»; для Германіи въ этомъ отношеніи важенъ трудъ Георга Вайца (1813—1886 г.)—«Deutsche Verfassungsgeschichte». См. ниже §§ 208, 209.

### 

# О кодифицированіи государственнаго права.

Стараясь историческимъ путемъ выяснить ходъ развитія государственнаго права, мы приходимъ въ общемъ къ следующему выводу. Государственное право есть не что иное, какъ форма развития государственной власти, уравновъшивающей соціальное содержаніе государства, и письменнаго выраженія своего оно достигаеть всегда уже поздно, гораздо позже, чъмъ частное право. Государственная власть прежде всего стремится выставить и объявить подданнымъ свои вельнія, предписываеть имъ разныя правила поведенія, и только уже гораздо позже, подъ давленіемъ извъстныхъ обстоятельствъ, она доходитъ до того, что начинаеть сама себя ограничивать и подчиняется извъстнымъ нормамъ.

И въ то время какъ частное право, будучи записаннымъ, получаеть значительную устойчивость и во всякомъ случай ужъ пріобр'втаеть прочный базись для своего развитія, въ начертаніяхъ государственнаго права ніть еще такой устойчивости. Отсюда происходить, что заинтересованныя партіи всегда опасаются измівненій государственнаго права, между тімь какь переміны частнаго права никто не боится. И вотъ вследствіе этого отъ государей, а также и отъ подчиненныхъ имъ сановниковъ издавна добиваются присяги, какъ торжественнаго подтвержденія государственнаго права, чтобы ужъ при помощи клятвы сообщить ему извъстную устойчивость; между тъмъ нигдъ и никогда нельзя встрътить клятвеннаго скръпленія частнаго права. Однако же и эта торжественная присяга никогда еще не могла остановить своевременныхъ измѣненій государственнаго права, коль скоро здёсь появлялись извёстныя ръшающія обстоятельства и отношенія. Въдь начертаніе государственнаго права является лишь документированіемъ временнаго отношенія властвованія между составными частями государства. И вотъ, лишь только это реальное отношеніе властвованія вступаетъ въ новую стадію своего развитія и, следовательно, изменяется, тогда и письменное выражение его теряетъ свою внутреннюю правду, на которой покоится его сила, —и туть оно должно уступить мъсто другому, болье подходящему начертанію обновленных в отношеній.

Но во всякомъ случав первое-же начертание государственнаго права уже обнаруживаетъ извъстный моральный прогрессъ въразвити государства; это начертание показываетъ, что грубая до сихъ поръ государственная власть начинаетъ становиться силой, покоющейся на извъстныхъ нравственныхъ основахъ.

### § 198.

# Послѣдовательныя начертанія государственнаго права.

Ближайшій поводъ къ первому начертанію государственнаго права въ различныхъ государствахъ былъ, конечно, не одинаковъ. Но въ общемъ смъло можно утверждать, что внутренній толчекъ къ такому начертанію давался всегда какимъ-нибудь сильнымъ интересомъ, который выступалъ противъ интересовъ обладателя государственной власти и для охраны своей требоваль извъстной гарантіи. Такъ, въ Европъ первыя начертанія государственнаго права содержать въ себъ по большей части обезпечение вельможамъ извёстныхъ правъ и вольностей противъ возможныхъ посягательствъ со стороны монарховъ. Когда современемъ подвластные народные классы достигли извъстной силы, когда они сдълались такимъ факторомъ государственной жизни, съ которымъ приходилось считаться, -- тогда эта реальная сила ихъ получаетъ соотвътственное выражение въ начертанияхъ государственнаго права. И когда впоследствіи образованное среднее сословіе, чтобы придать своимъ требованіямъ больше въса, провозгласило "во имя" народа свои "прирожденныя " человъческія права, когда оно настойчиво потребовало равенства, свободы и участія въ законодательстве и управленіи, а старое подгнившее государство не могло ужъ болье оказывать сопротивленія этимъ требованіямъ, — тогда и "прирожденныя человъческія права", "права свободы и равенства" и всякія "гарантіи личной и политической свободы" нашли себъ выражение въ конституціяхъ современныхъ государствъ. Далъе теперь рабочій классъ, благодаря своей организаціи, благодаря достигнутому имъ образованію и возможности публично выставлять свои справедливыя требованія, также сдівлался могучимь соціальнымь факторомь, ш воть ходъ историческаго развитія не можеть обойтись безъ того чтобы сильное положение этого класса не выразилось соответственнымъ образомъ въ современномъ государственномъ правъ. Наконецъ это же самое произойдеть и съ сельскимъ населениемъ, когда оно, поднятое просвъщениемъ и образованиемъ, будетъ въ состоянии сообщить своимъ требованіямъ надлежащую силу.

а) Выводя государство изъ права, очень многіе ученые понимаютъ подъ государственнымъ правомъ совокупность «соответствуюшихъ государству, какъ таковому, правъ»; исходя отсюда, прелметомъ разсмотренія государственнаго права, «какъ научной дисциплины», они вполнъ послъдовательно (о чемъ мы уже говорили въ другомъ мѣстѣ) признають это «соотвѣтствующее государству право» (см. Герберъ—«Grundzüge...» § 2). Ученые эти мало обращають вниманія на то, что такое опредёленіе понятія государственнаго права неточно; но впрочемъ многіе изъ нихъ при изложеніи государственнаго права скоро замечають, что данное определение слишкомъ узко, что его накъ бы не хватаетъ. Такъ, напр., тотъ же самый Герберъ въ примъчаніи присоединяеть къ своему чисто юридическому и частно-правовому опредъленію понятія государства слідующую поправку: «Мы видимъ, что существуетъ государство, видимъ, что въ немъ народъ имъетъ опредъленное расчленение, что народная общественная жизнь развивается въ немъ по извёстному направленію, видимъ, что государственная власть преслёдуетъ особыя задачи, содъйствующія нравственной, духовной и экономической культурь, — и все это — явленія, значеніе которых выходить далеко за предълы правовой области. Право же ограничивается твив, что подчиняеть своему распоряжению извъстную часть этого обширнаго культурнаго матеріала, часть, которая, конечно, является весьма значительной, такъ какъ содержитъ въ себъ условія государственной жизни». Однако же эта помъщенная въ примъчани поправка осталась для Гербера почти безъ всякаго вліянія на формулированіе погматическаго положенія въ текств. Такъ онъ тамъ же въ § 3 провозглашаетъ правовой матеріаль государственнаго права «суммой правовыхь постановленій и институтовъ»; правда, государственному праву онъ отдаетъ преимущество въ томъ, что оно «по сравненію со всёмъ прочимъ правопорядкомъ является чёмъ то высшимъ», но однако все-таки лишь «правопорядкомъ». Признакомъ этого высшаго правопорядка, по мижнію Гербера, служить большая устойчивосты! «Всякое другое право», пишеть онъ (S. 7), «можеть быть подчинено измънчивымъ потребностямъ народа, но государственное право, то право, благодаря которому нравственный народный дугь можеть достичь общаго юридическаго выраженія, должно быть прочно закръплено и изъято изъ перемънчиваго злободневнаго вліянія». Это-обычная конституціонно-доктринерская точка зрівнія, которая въ ослеплени своемъ не видить, что какъ разъ «боле е низкій правопорядокъ», не заключающій въ себ'в никакихъ «основныхъ законовъ», но являющійся лишь простымъ правомъ собственности, семейнымъ, вещнымъ, долговымъ и т. д., не только не подходить подъ перемънчивое злободневное вліяніе, но борется и съ цълыми столътіями; между тъмъ ежедневный опыть насъ учить, что именно «основные и конституціонные законы», несмотря на требуемое для измъненія ихъ квалифицированное большинство голосовъ, лишены этой внутренней силы, не подлающейся вліянію стольтій.

#### § 199.

## Конституціонное и административное право.

"Конституціоннымъ правомъ" ("Verfassungsrecht") государственная наука назвала совокупность всёхъ тёхъ постановленій, которыя должны являться гарантіей политическихъ и личныхъ правъ гражданъ. И вотъ, какія чрезвычайныя надежды соединяли съ этимъ вездъ по шаблону вводимымъ конституціоннымъ правомъ, сколь восторженно проходило въ Европъ устройство конституцій, какъ часто эти последнія совершенно не соотв'ятствовали дъйствительнымъ обстоятельствамъ и поэтому оставались одной лишь исписанной бумагой, --обо всемъ этомъ повъствуетъ новъйшая

конституціонная исторія европейскихъ государствъ.)

Но ученіе о государствъ не остановилось на конституціонномъ правъ. Скоро замътили, что "гарантій свободы" далеко еще не достаточно для того, чтобы осчастливить народъ; признали, что народное благосостояніе требуеть иныхъ гарантій, а именно-хорошаго управленія. И вотъ теперь приступили къ реформированію старой "бюрократіи". Стали требовать такого управленія, которое имъло бы въ виду не одни лишь фискальные интересы, но также и народные интересы. Выдвигался принципъ, что не народъ долженъ существовать ради чиновниковъ, но наоборотъ, -- чиновники для народа. Требовали и добились коренныхъ реформъ управленія, — и туть наука эту совокупность постановленій относительно государственнаго управленія наименовала административнымъ правомъ (Verwaltungsrecht).

а) Когда все искусство государственнаго управленія сводилось къ тому, чтобы содержать въ хорошемъ состояни королевскую «камеру», тогда совокупность установленныхъ для этого нормъ называли камеральнымъ правомъ (Cameralrecht) и говорили даже о «камеральных» наукахь». Когда же затымь «просвыщение 18-го выка пропагандировало хорошую «полицію», тогда камеральное право развилось въ «полицейское» («Polizeirecht»); и воть еще Моль свою ученую карьеру начинаеть съ «науки о полиціи» («Polizeiwissenschaft» 1844), во всякомъ случав построенной уже «на принципахъ правового государства». Такимъ образомъ начался нереходъ къ административному праву и къ ученію объ управленіи. (Подробние объ этомъ въ моемъ—«Verwaltungslehre» 1882).

### § 200.

### Развитіе и систематика государственнаго права.

Съ появленіемъ конституціоннаго и административнаго права еще не заканчивается развитіе государственной науки. Новыя общественныя отношенія всегда будутъ стремиться къ своему выраженію и такимъ образомъ къ системѣ государственнаго права будутъ присоединяться все новыя и новыя сферы. Мы видимъ, какъ развитіе частнаго права не отстаеть отъ развитія соціальныхъ и особенно экономическихъ отношеній, когда раскрываются новыя хозяйственныя области, когда, благодаря открытіямъ и изобрѣтеніямъ, выдвигаются новыя отрасли промышленности и новыя средства сообщенія; мы видимъ, какъ затѣмъ юриспруденція въ свои схемы вносить новыя частно или публично-правовыя отношенія, причемъ появляются права: горное (Bergrecht), морское (Seerecht), вексельное, торговое, право акціонерныхъ компаній и т. д.; и, какъ это все безпрерывно движется впередъ, такъ же не прекращается развитіе и государственнаго права.

Къ первоначальнымъ вольностямъ и привилегіямъ "вельможъ и бароновъ" современемъ присоединилось ленное и сословное право (Lehens – und Ständerecht); далѣе выступили парламентскія права; затѣмъ появилось конституціонное право; и вотъ на долю современной намъ эпохи выпала задача развитія административнаго права. Еще не выполнена эта послѣдняя, какъ уже выступаетъ со своими "общественными правами" ("Genossenschaftsrechte") "соціальный вопросъ" и требуетъ "права охраны рабочихъ", "права на трудъ" и т. д. и т. д. Публичное право распространяется на все болѣе и болѣе широкіе круги, и развитію его принадлежитъ еще необозримо долгое будущее.

Какой же смысль при этомъ непрерывно движущемся впередъ развитіи выставлять, по прим'тру отжившаго "естественнаго права", изв'тный постоянный принципъ? Какой смысль выводить изъ этого "принципа" готовую систему государственнаго права и провозглашать ее чты то цтынымъ и законченнымъ? Вта малтишій напоръ новыхъ соціальныхъ отношеній разрушаетъ такую систему, обнаруживая пустоту даннаго принципа и несостоятельность абстрактной доктрины. Итакъ, нты смысла гоняться за системой,

какъ за чёмъ-то цёльнымъ; слёдуеть лишь правильно уяснить себъ существо и развитіе этихъ все вновь выступающихъ явленій. Истинная наука никогда не даетъ цёлаго, а всегда одни лишь фрагменты,—но за то вмёсто обманчиваго цёлаго она сообщаетъ фрагменты истины! (а)

а) «Въ научныхъ изысканіяхъ», говоритъ Ланге, «мы находимъ отрывки истины, которые, правда, безпрестанно увеличиваются, но тёмъ не менёе всегда состаются лишь отрывками» («Theorie des Glückes»).

#### § 201.

### Развитіе уголовнаго права.

Какъ частное и государственное, точно такъ-же и уголовное право выводять изъ принциповъ и заключають въ опредёденныя системы. Но эти принципы и идеи вытекають лишь изъ господствующихъ въ извёстное время воззрёній, а поэтому и данныя системы содержать въ себё только субъективную истину. Цённостъ ихъ лишь въ томъ, что онё облегчають изученіе дёйствующихъ

постановленій уголовнаго права.

Вмёстё съ прогрессирующимъ развитіемъ отдёльныхъ личностей и народовъ совершенно измёняется и уголовное право. То, что нёкогда было преступленіемъ, теперь ужъ не считается таковымъ; и, что теперь преступно, на это же самое въ будущемъ можетъ установиться совершенно иной взглядъ.) Тё наказанія, примёненіе которыхъ прежде казалось справедливымъ и нравственнымъ, въ настоящее время возмущаютъ всякое нравственное чувство; и тё карательныя мёры, которыя мы теперь еще примёняемъ, вёроятно, будутъ приводить въ ужасъ нашихъ потомковъ. Прежніе способы изобличенія преступника въ настоящее время внушаетъ намъ отвращеніе; и несомнённо, что въ будущемъ еще многое измёнится и въ теперешнихъ пріемахъ установленія виновности. Такимъ образомъ и все уголовное право находится какъ-бы въ потокъ развитія;) и это послёднее мы всегда должны имёть въ виду, если только хотимъ познать существо даннаго права.

# § 202.

#### О наказаніи.

Кто не мирится съ государственными постановленіями или вообще возстаеть противь основь государственной организаціи, кто нарушаеть или игнорируеть ихъ, --- ко всемь этимъ лицамъ государственная власть для достиженія своихъ цёлей доджна примёнять наказаніе, какъ изв'єстную крайнюю и неизбіжную міру. Переживаемое государствомъ чувство самосохраненія приводитъ къ наказанію и служить основой этого последняго. Столь часто возбуждавшійся вопросъ о прав' государства наказывать —празденъ. Государство грозитъ наказаніями и приводить ихъ въ исполненіе подъ вліяніемъ чувства самосохраненія; государство должно это дёдать, оно издавна прибёгало къ этой мёрё и такимъ образомъ современемъ создало даже извъстное нравственное сознаніе, которое теперь и является какъ бы обоснованиемъ его карательной функціи. Воть какимъ путемъ возникло право наказанія. Нівкогда государство карало на основаніи одной лишь силы, теперь же-на основаніи права. Это право терпится и признается нравственнымъ сознаніемъ всёхъ общественныхъ круговъ. Но, конечно, законъ въчной измъняемости, законъ непрерывнаго развитія оказываеть свое мощное вліяніе и на уголовное право. В'єдь все, коренящееся въ нравственномъ сознаніи, должно отражать въ себъ перемъны этого последняго. Уголовное право должно разделять съ этимъ сознаніемъ его ощибки и истину, дожно следовать за нимъ то по сбивчивой тропинкъ заблужденій, то по широкому, открытому пути знанія.

а) Ни въ одной сферѣ государственной науки и правовѣдѣнія не обнаруживается столь сильно вліяніе критической философіи и современнаго естествознанія, какъ въ области уголовнаго права.

Правда, предположение свободной воли еще выставляется, какъ необходимое условие всякаго наказания. Но предположение это уже окончательно разбито блестящимъ рядомъ философовъ и естество-испытателей, разбито всёмъ современнымъ естествознаниемъ. Само собою разумѣется, что цѣпляющіеся за традицію криминалисты всёми своими силами стараются по крайней мѣрѣ для этой области спасти хотя бы частицу свободной воли, чтобы такимъ образомъ сохранить отъ гибели свою теорію права наказанія. Напрасныя усилія! Обоснованіе теорій наказанія свободной волей является теперь уже анахронизмомъ. Правда, твердое убѣжденіе въ несвободѣ воли привело

некоторых изследователей на ложный путь, какь это случилось, напримеръ, съ Ломброзо, который сталъ смотреть на преступника, какъ на человъка, уже въсилу своихъ физическихъ свойствъ обреченнаго къ совершенію преступленій; хотя такой взглядъ и оказался ошибочнымъ (см. Baer—«Das Werbrechen in anthropologischer Beziehung» 1893), однако же отсюда далеко еще по реабилитаціи свободней воли. Ошибка Ломброзо ничего туть не поможеть. Послё недостаточно основательных наблюденій онъ різшился открыть типъ «прирожденнаго преступника». Если бы это было вёрно, тогда, конечно, утратила бы свой смыслъ и теорія наказанія, какъ возмездія. Но въдь выставленное Ломброзо положеніе невърно; «прирожденнаго преступника» вътъ, какъ это въ числъ другихъ блестяще доказалъ А. Вает; причины преступленій коренятся преимущественно въ соціальныхъ вліявіяхъ. Однако же то обстоятельство, что причины эти лежать не тамъ, гдв ихъ предполагалъ Ломброзо, но въ другой сферъ, ровно ничего не измъняетъ въ факте несвободы воли. Ликованіе обскурантовъ по поводу ошибки Ломброзо совершенно неосновательно. Отсутствие особаго типа «прирожденныхъ преступниковъ» не даеть еще основанія для того, чтобы возвращаться къ старой слепой вере въ свободу воли. Природа не знаетъ никакихъ изъятій изъ закона причинности, и человъкъ въ данномъ отношении не является исключениемъ изъ общаго правила. Уголовное право должно считаться съ несвободой воли; оно полжно примириться съ сознаніемъ этого факта совершенно такъ же, такъ и церковь, не смотря на все свое первоначальное сопротивленіе, въ концъ концовъ согласилась съ системой Коперника. Теоріи же наказанія, построенныя на возмездім и устрашенім, должны рушиться, какъ неразумния и безправственныя. И вотъ на первый планъ выступають задачи защиты и исправленія, туть обширная сфера уголовныхъ реформъ раскрывается для 20-го стольтія. Подтвержденіе нашего взгляда мы находимъ въ такихъ произведеніяхъ, какъ «Das Wesen des Uerbrechens» (1896) Юл. Макаревича (см. ниже § 204) и «Die Abschaffung der Strafknechtschaft» (1897) Юл. Варги.

### § 203.

#### Систематика уголовнаго права.

Въ уголовномъ правъ мы встръчаемъ столь же безчисленное множество систематическихъ классификацій, какъ и въ частномъ и государственномъ. Когда за основу классификаціи принимаютъ тотъ предметъ, на который непосредственно направляется наказуемое дъяніе, — получается слъдующее подраздъленіе преступленій: 1) преступленія, направленныя противъ Бога, религіи и церкви; 2) про-

тивъ государства, государя, государственныхъ властей и установленій; 3) противъ личности. Было время, когда уголовное право еще существенно различало эти преступленія противъ личности, смотря по тому, направлялись ли они противъ дворянства, противъ простыхъ свободныхъ людей, или же, наконецъ, противъ рабовъ.

Далве, если основаніемъ классификаціи взять наказаніе, налагаемое за преступное двяніе, то будемъ имвть следующіе виды преступленій: 1) уголовныя преступленія (Capitalverbrechen), влекущія за собою смертную казнь и телесныя наказанія; 2) меньшія преступленія, караемыя долгосрочнымъ тюремнымъ заключеніемъ, и 3) еще менве значительныя, наказываемыя тюрьмой въ различныхъ, уже болве легкихъ степеняхъ или арестомъ.

Болье глубокое проникновеніе въ существо наказуемыхъ дъяній сказывается въ классификаціи преступленій 1) на такія, которыя нарушають общественный правопорядокъ, и 2) на преступленія, насильственно или путемъ обмана вторгающіяся въ правовую сферу отлъльной личности.

Тораздо больше, чёмъ данныя систематизированія, заслуживають нашего вниманія ті существенные моменты въ уголовномъ праві, на которые развитіе культуры оказываеть свое рішающее вліяніе. Моменты эти слідующіє: 1) понятіе преступленія, 2) наказуемость дівянія, 3) способъ наказанія, и 4) способъ установленія виновности.

### § 204.

# Понятіе о преступленіи.

Понятіе о преступленіи есть пункть, который особенно не удавался криминалистамь. Болье осторожные изь нихь замалчивають этоть пункть и говорять лишь о наказаніи, которое закономь возлагается за извъстныя діянія и упущенія. А вопрось,— за какія именно діянія или упущенія законодатель должень налагать наказаніе,—сплошь да рядомь остается безь отвіта. Разумістся, если усматривать въ законі выраженіе божественной воли,— какъ это по большей части діялають философы классической древности,— въ такомь случай вышеприведенный вопрось является, конечно, излишнимь, такъ какъ божественное провидініе не можеть быть изслідовано и не пуждается ни въ какомъ контролі. Отцы церкви, какъ, напримірь, фома Аквинскій, считають, въ общемь, всякій гріхь за преступленіе и норовять во что бы то ни стало отождествить эти два понятія. Однако же, какъ извістно, въ жизни

это не оправдывается, и государство часто объявляетъ преступленіями такія дізнія, которыя, по мнізнію церкви, являются даже похвальными, а равнымъ образомъ бываетъ и обратно. Философы и приверженцы естественнаго права называли преступленіе простона-просто зломъ; здісь та же проблема принимаетъ лишь нізсколько иной обликъ, и провозглашенное положеніе оказывается совершенно невізрнымъ. Відь несомнізню, что высказываніе правды не является зломъ, однако же сколькимъ людямъ приходится подвергаться каріз за эту любовь къ правдів, какъ за государственное преступленіе; въ то же самое время за ложь и лицемізріе, которыя, конечно, никакъ нельзя назвать добромъ, государство часто назначаеть высочайшія почести.

Нъть болье блестящаго проявленія банкротства въ "наукъ уголовнаго права", чъмъ слъдующее опредъление: "Преступление есть нарушение нормы", или: "Преступлениемъ является то, что законъ провозглашаетъ таковымъ". Въдь въ данномъ опредъленіи содержится уже и утвержденіе, что силою закона любое безразличное деяніе можеть быть объявлено преступленіемъ, - это какъ будто и върно, но тъмъ не менъе безсодержательно. Что подобная безсмыслица существуеть въ нашемъ міръ, для этого не нужно никакихъ ученыхъ доказательствъ, это всякій знаетъ. Но вотъ, если бы, напримъръ, Его Величество Султана привлечь къ европейскому суду по обвинению въ двоеженствъ, то онъ, какъ стократный бигамисть, быль бы присуждень къ пожизненному тюремному заключенію. Съ другой же стороны, и намъ следовало бы примириться съ тъмъ, что мусульманинъ назвалъ бы насъ грубыми варварами, если бы мы заключили человъка въ тюрьму за то только, что онъ позволиль себъ это невинное удовольствіе — имъть вторую жену.

Въ виду такого несходства воззръній, нравовъ и правовыхъ нормъ не удивительно, если криминалисты затрудняются стать на правильную точку зрънія и на вопросъ: "что такое преступленіе?" дають различными учеными фразами наивный отвъть: "—то, что законъ объявляетъ таковымъ".

Лишь современная соціологія стала глубже вникать въ данный вопросъ, и вотъ одинъ изъ новъйшихъ криминалистовъ-соціологовъ, Макаревичъ, опираясь на соціологическія изслъдованія, даетъ намъ слъдующій научный отвътъ: "Преступленіемъ является совершенное членомъ данной ассоціаціи дъяніе, которое остальные участники этого общественнаго соединенія считаютъ для себя столь вреднымъ, что они публично и открыто реагируютъ противъ совершителя,

1

стараясь нанести ущербъ какому-либо изъ его благъ" Данное определение понятия преступления иметь за собой, во всякомъ случат, ужъ ту заслугу, что преступленіе туть разсматривается, какъ "общественное явленіе", и отсюда вытекаеть также дальнъйшее признаніе, что "всякое общество испытываеть особыя проявленія преступности и можеть на нихъ реагировать". Взглядъ этоть выставиль полную относительность даннаго понятія и открыдь новый путь научнаго изследованія. Теперь ужъ не могуть удовольствоваться заявленіемъ, что преступленіе есть то, что законодатель провозглашаетъ таковымъ, или, такъ полагаетъ Гарофало, то, что оскорбляеть наше нравственное чувство (senso morale); нъть, следуеть глубже вникнуть въ этотъ вопросъ и преступленія выводить изъ положенія и свойства общественныхъ круговъ даннаго государства или культурнаго міра. Криминальная соціологія должна будеть показать намъ, почему извёстныя дёянія или упущенія въ данномъ государствъ юридически считаются преступленіями; и воть, выясненіе этого явленія ей придется искать въ соціальной структурѣ даннаго государства и въ соотношеніи между составляющими государство общественными кругами (а).

а) Тѣ, которые въ вопросѣ, --- является ли данное дѣяніе преступленіемъ, —признають рѣщающее значеніе за «субъективнымъ правовымъ чувствомъ» (Гарофало, Варга), упускають изъ виду, что само это субъективное правовое чувство есть продуктъ соціальныхъ вліяній окружающаго, подлежащій изміненіямь по времени и по мёсту; они, слёдовательно, упускають изъ виду, что чувство это еще не можеть быть первопричиной, выясняющей, почему данное деяніе объявляется преступленіемъ. — Криминальная соціологія не можеть удовлетвориться заявленіемъ, что деяніе А есть преступленіе, такъ какъ правовое чувство В, имфющаго вмёств съ твиъ и силу наказать А, считаетъ это двяніе преступнымъ. Соціологія должна глубже вникнуть въ положеніе вещей. Она должна отвътить на вопросъ, —почему же по правовому чувству В даяніе А является преступнымъ? И вотъ туть окажется, что В есть соціальная группа, интересы которой оть дёянія А получають извёстный ущербъ, вследствіе чего въ членахъ данной группы и развивается то правовое чувство, которое реагируеть на образъ действія А, какъ на нѣчто преступное. Воть каковъ будущій путь излѣдованій криивнальной соціологіи 1).

¹) Въ вышедшемъ на-дняхъ новомъ (третьемъ) изданіи этой переведенной мною книги Л. Гумпловичъ, кром вышецитированнаго произведенія Макаревича («Das des Uerbrechens» 1896), рекомендуеть читателю обратиться по данному вопросу и къ труду Angelo Vaccaro—«Genesi funzione delle leggi penali» (1889). Переводчикъ.

§ 205.

# Наказуемыя дѣянія.

По вопросу о наказуемости денній следуеть, въ общемъ, заметить, что на низшихъ ступеняхъ культуры огромную роль играютъ воображаемыя преступленія. Въ самомъ дёль, преступленія противъ боговъ, противъ религіи, волшебство и т. п. наполняютъ собою уголовные сборники древнихъ и среднихъ въковъ, вплоть до новаго времени. На защиту же личности уголовное право тогда очень мало обращало вниманія. Но воть современемъ положеніе дела меняется. Начинають уменьшать свое попечение о небесахъ и все болье и болье заботятся объ охрань человыческой личности. Волшебство и т. под. воображаемыя преступленія вычеркиваются изъ уголовнаго права, съ другой же стороны постепенно приходятъ къ наказуемости такихъ деяній, какъ, напримеръ, обманъ во всехъ его разнообразныхъ проявленіяхъ. Развитіе уголовнаго права стремится отъ фантастическаго и туманнаго къ реальному и очевидному, и въ этомъ состоитъ прогрессъ его. Въ тесной связи съ такимъ прогрессированіемъ уголовнаго права находится удаленіе отъ произвола властителей при объявленіи наказуемости діяній и все большее приближение къ строго узаконенной квалификаціи этой виновности. Такимъ образомъ и здёсь замечается тотъ же ходъ отъ фантастическаго и туманнаго къ конкретному и реальному. Въдь личный произвольный взглядъ деспота является чъмъ то неопредъленнымъ и туманнымъ. Между тъмъ произволъ этотъ первоначально быль единственнымь критеріемь наказуемости. Но воть современемъ развивается строго опредъленная закономъ квалификація наказуемыхъ діяній, исключающая всякій произволь властителя (nullum crimen sine lege); и тенденція эта въ нов'вйшее время столь преуспъла, что и отъ суда стали требовать строгаго примъненія "буквы закона" (nulla poena sine lege poenali).

§ 206.

#### Способъ наказанія.

Что касается до способа наказанія, то здёсь ходъ развитія характеризуется удаленіемъ отъ жестокостей и стремленіемъ ко все

болье и болье мягкимъ мърамъ. Древніе и средніе въка были знакомы съ квалифицированными мучительными смертными казнями, примънявшимися къ весьма многимъ видамъ преступленій. Но вотъ со временемъ въ двухъ отношеніяхъ становятся гуманнье. Во-первыхъ, смертная казнь примъняется лишь по отношенію ко все менъе и менъе значительной категоріи преступленій, —во-вторыхъ же, и самое выполнение этой казни производится уже безъ особенныхъ мученій, а просто посредствомъ пули, петли или гильотины. Однако же и при столь редкомъ своемъ применении и при такомъ "гуманномъ" выполненіи смертная казнь въ наше время начинаеть уже претить нравственному чувству. И вотъ во многихъ странахъ она уничтожена, въ другихъ же сильныя партіи ратуютъ за ея отмъну. И тълесныя наказанія, нъкогда находившія себъ весьма обширное примъненіе, постепенно исчезають изъ сферы уголовнаго права. Тюремное заключение становится гуманнъе; и новъйшия стремленія направляются къ тому, чтобы параллельно съ принципомъ "равенства гражданъ передъ закономъ" установить "равную ощутимость наказаній". Стремленія эти вытекають изъ того соображенія, что одно и то же наказаніе не одинаково поражаеть двухъ человъкъ различнаго соціальнаго положенія, различнаго образованія и воспитанія, -- однимъ изъ нихъ оно переносится въ дъйствительности тяжелье, другимъ же гораздо легче. И вотъ эта неодинаковая тяжесть наказаній должна быть сглажена предстоящими реформами, съ виду якобы противоръчащими началу равенства. (Принципъ индивидуализированія).

# § 207.

# Способъ установленія виновности.

Наконецъ, что касается до способа установленія виновности, то туть развитіе уголовнаго судопроизводства обнаруживаеть стремленіе ко все болье и болье тщательному изсльдованію обстоятельствь дыла и приводить ко взгляду, что "лучше оставить безь наказанія тысячу виновныхъ, чыть засудить одного невиннаго". Въ силу этой тенденцій формальное уголовное право (уголовный процессъ) прибытаеть ко всевозможнымъ экспериментамъ, чтобы добыть такія вспомогательныя средства, которыя бы могли нысколько загладить наше несовершенство въ искусстві распознавать человыческую

испорченность. Недавно отступили отъ чисто формальнаго способа установленія вины посредствомь узаконенныхъ правиль доказательства и вопрось о "виновности" предоставили на рѣшеніе присяжныхъ. Гласность процесса должна служить сильной гарантіей справедливости выносимаго вердикта. Наконець, чтобы данный вердиктъ присяжныхъ какъ можно больше соотвѣтствовалъ истинѣ, для этого передъ ними на-ряду съ офиціальнымъ обвинителемъ поставили и защитника. Но обвиненіе и защита должны предварительно подвергнуться безпристрастному предсѣдательскому резюме, чтобы затѣмъ уже въ объективной формѣ служить базисомъ для вердикта присяжныхъ. Вотъ насколько сильно сремленіе къ возможно болѣе правильному выясненію виновности или правоты подсудимаго! (а).

На долю предстоящаго развитія уголовнаго процесса выпадаетъ великая задача устранить неумѣстное вліяніе соціальнаго предубѣжденія, парализующаго формальную независимость судей, и такимъ образомъ дать возможность восторжествовать дѣйствительно безпристрастному судоговоренію. "Классовая юстиція" ("Classenjustiz") не есть "измышленіе" соціаль-демократовъ; нѣтъ, она историческій фактъ. Установленіе спокойнаго и здраваго взгляда на нее составляеть задачу науки. Выставленный греческими мудрецами принципъ самопознанія (γνῶς σεαυτόν) сохраняетъ свое значеніе также для государства и общества и является условіемъ всякаго культурнаго прогресса.

- Итакъ мы видимъ, что въ представленныхъ нами пунктахъ уголовное право считается со все сильнѣе и сильнѣе развивающимся нравственнымъ сознаніемъ. И вотъ отсюда почерпается отрадное убѣжденіе въ томъ, что нравственное развитіе народовъ, прогрессирующее по направленію ко все болѣе и болѣе разумнымъ и гуманнымъ формамъ, приведетъ со временемъ къ такому состоянію уголовнаго права, о какомъ теперь мы еще не имѣемъ и понятія.

а) Изъ руководствъ къ изследованию и раскрытию наказуемыхъ деяний укажемъ на следующия сочинения: Ortloff—«Die strafbaren Handlungen nach Deutschlands Reichsrecht und Praxis» 1883 и Нап в Gross—«Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte...» 1893. Въ последнемъ произведени указана такж вся древнейшая литература по этому предмету.

### § 208.

## Исторія права и государственное право.

Подобно тому какъ некогда определяли взаимное отношение между статистикой и исторіей, воть что можно сказать также объ исторіи права и государственномъ правъ: исторія права является развивающимся въ теченіе стольтій государственнымъ правомъ, это же последнее представляеть собою какъ бы остановившуюся исторію права. Вёдь об' эти дисциплины разсматривають въ сущности одинъ и тотъ же предметъ, а именно-государственный правопорядокъ, начинающійся съ организаціи властвованія и доходящій до установленія тончайшихъ частно-правовыхъ отношеній. Чтобы изобразить существеннёйшія черты государства, система государственнаго права должна охватить, начиная съ государственнаго устройства и управленія, всё высшіе принципы действующаго въ государствъ частнаго и уголовнаго права и судопроизводства; исторія же права показываеть намъ все это въ историческомъ развитіи. Это не только смежныя научныя области, но и взаимно до единаго научнаго познанія другь друга дополняющія дисциплины. Тождество ихъ предмета яснъе всего выступаетъ въ томъ обстоятельствъ, что они распредъляють между собой разсмотръніе этого предмета, —а именно: государственное праве, подготовляя почву для исторіи права, постоянно по истеченіи нікотораго періода развитія доставляеть ей обработанный извістнымь образомь матеріаль для историческаго разсмотрівнія (а).

а) Для отношенія между этими двумя дисциплинами характерно то обстоятельство, что основаніе ихъ въ Германіи является дёломъ одного и того же человёка. А именно, оставляя въ сторонё менёе значительныхъ начинателей, нёмецкое государствовёдёніе основателемъ своимъ признаетъ Германна Конринга (1606—1681), какъ автора «De Germanorum Imperio Romano», а равно его же творцомъ своимъ считаетъ и исторія нёмецкаго права за сочиненіе— «De origine juris Germanici».

Начиная съ этого двухсторовняго научнаго творчества Конринга, нѣмецкое государственное право время отъ времени все подвигается и подвигается впередъ; слѣдуя за политическими измѣненіями, главную позицію свою оно постоянно переноситъ въ живое настоящее, между тѣмъ какъ исторія права всегда остается при выясненіи «происхожденія» («origines») и распространяетъ свое историческое

езследование во всякомъ случае лишь до этапа, только что покинутаго государственнымъ правомъ.

И вотъ мествующія другь за другомъ исторія права и государственное право безпрестанно передвигаются впередъ. Еще 200 съ лишнимъ лёть тому назадъ, во второй половинъ и въ концъ 17-го въка, единственнымъ достояніемъ публицистовъ «римской имперіи. реставрированной намецкой націей», являлся «status imperii germanici» въ томъ видъ, какъ онъ былъ образованъ на основания Вестфальскаго мирнаго договора; тогда было много утонченныхъ юридическихъ контраверзъ «de Imperatoris Romani majestate ejusque prae ceteris regibus praerogativa» и т. под. Теперь все это принадлежить исторіи; и воть исторія німецкаго права давно уже заняла эту область и въ объективномъ изложеній пов'єствуеть намъ о томъ, какъ Вестфальскій миръ подняль самодержавіе королей и имперія, охваченная процессомъ разложенія, пошла на встрічу своему паденію. И воть, когда реорганизаторъ «исторіи имперіи и німецкаго права» Ейкгорнъ выпустиль въ 1808 году первый томъ своего главнаго произведенія, тогда за нимъ лежаль уже четвертый періодъ исторіи німецкаго права, кончающійся 1806 годомъ, тогда «старая германская имперія» не являлась болье предметомъ государственнаго права, а была уже достояніемъ исторіи права. Государствовъды же тогда укръпляли свою новую боевую позицію, «государственное право Рейнскаго Союза», конструировали «юридическія тонкости» суверенныхъ и союзныхъ правъ, превозносили новыя государственныя формы, какъ окончательное осуществленіе давно лелбянныхъ илеаловъ.

Но смерть не дремлеть: «Рейнскій Союзь» и все его государственное право похоронены «Германскимъ Союзомъ»; и вотъ, когда Ейхгорнъ въ 20-хъ годахъ продолжилъ свое сочинение, тогда онъ могь свой «IV періодь» исторія намецкаго права и имперін распространить до 1815 года, т. е., до времени основанія Германскаго Союза. Что же касается до государствовъдънія, то оно уже позабыло о Рейнскомъ Союзв и усердно занялось «государственнымъ правомъ Германскаго Союза». Это последнее продержалось целыхъ полъ-стольтін. Съ большимъ удобствомъ могло оно развивать свою систематику и юридическія конструкціи, могло подробно указывать границы между княжескимъ суверенитетомъ и союзной властью. Но вотъ наступилъ 1866-ой годъ. Государственное право Германскаго Союза отошло въ въчность. Что же касается до исторіи нъмецкаго права, то къ ней прибавилось полъ-столётія; теперь она, закончивъ IV періодъ 1806 годомъ, начала съ той поры «новъйшее время», ничемъ не прерывавшееся до основанія въ 1867 году Стверо-Германскаго Союза; а между тёмъ государствоведы быстро сколачивали государственное право этого последняго Союза. Это была непрочная постройка, которую съ легкимъ сердцемъ снесли, послъ того какъ она черезъ четыре года окончила свое назначение. Теперь въ Новой Германской Имперіи пышно развивается новое «имперское государственное право», и Лабандъ пускаетъ въ ходъ все свое юридическое

остроуміе, стараясь доказать, что суверенитеть Германской Имперін находится не у императора, а у совокупности союзныхъ князей. Въ это же самое время «исторія права» уже работаеть надъ теснымъ присоединениемъ періода 1806—1866 г. въ прошлымъ эпохамъ (Зигель), а Бруннеръ полагаетъ, что его «IV періодъ», «начинаюшійся съ конца 15-го столетія», «естественно заканчивается основаніемъ Новой Германской Имперіи» 1).

Между темъ какъ исторія права придвинула свои границы до 1870 г., теперь въ свою очередь и государственное право почувствовало нъкоторую потребность оглянуться на прошлое и самостоятельно перекинуть мостъ между историческимъ развитіемъ и настоящими его результатами. Хотя, по увъренію Ейхгорна, исторія права им'єєть своєю цілью лишь доставленіе «прочной исторической основы для существующаго теперь практическаго права», однако же государствовёды не довольствуются этой, здаваемой историками основой, но въ своихъ собственныхъ «введеніяхь», на ряду со спеціальными историческими изслёдованіями, стараются изъ исторического процесса выяснить данную форму действующаго государственнаго права 2). Легко объяснить себв эту потребность государственной науки, если заметить, что для исторіи права больше всего заманчиво давнопрошедшее, между тъмъ какъ для цілей государственнаго права весьма важна именно недавняя и наполовину минувшая эпоха, которую историки разсматривають обыкновенно лишь вскользь. Отсюда объясняется и разница между изследованіями историческаго процесса развитія у спеціалистовъисториковъ и во введеніяхъ къ государственному праву. Въ этихъ введеніяхъ первоначальныя эпохи и средніе віжа затрогиваются лишь поверхностно, но за то гораздо обстоятельные изображается тутъ новое время и особенно 18-ое и 19-ое стольтія. Что же касается до исторіи права, то она останавливается преинущественно, если и не на самыхъ первоначальныхъ стадіяхъ германской жизни, то во всикомъ уже случав на среднихъ въкахъ, и является по большей части несправедливой въ отношеніи къ новъйшему развитію, сообщая объ этомъ последнемъ не съ такою ужъ тщательностью и любовью.

#### § 209.

## Понятіе объ исторіи государства.

Подъ исторіей государства, въ отличіе ея отъ политической исторіи, — теперь принято понимать такое изображеніе государствен-

¹) Изъ литературы по этому вопросу следуеть заметить: Schröder—«Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte» 1889; Brunner—«Deutsche Rechtsgeschichte» 1887; Siegel—«Deutsche Rechtsgeschichte» 1889.
²) Мејет—«Einleitung in's deutsche Staatsrecht» 1884; Schulze—«Einleitung in das deutsche Staatsrecht» 1867.

наго развитія, которое оставляеть въ сторонъ собственно исторію права, т. е., исторію частнаго и уголовнаго права, а обрисовываетъ преимущественно "образованіе государства" ("Staatsbildung") и развитіе "публичнаго права". Это—то изображеніе развитія государства, которое иначе обыкновенно называють также "исторіей государственнаго устройства" ("Verfassungsgeschichte"). Конечно, идеей, оживляющей эту исторію, не можетъ служить не что иное, какъ то, что называють также "государственной идеей" ("Staatsidee"), имъя при этомъ въ виду ту историческую культурную работу, которую совершило государство въ теченіе своего развитія, выполненную имъ задачу или, какъ это часто говорять, его историческую "миссію". Разумъется, вполнъ естественно, что въ одномъ государствъ легче, а въ другомъ гораздо труднъе уловить эту верховную государственную идею, которая, по крайней мъръ, въ публично-правовой своей части, --- какъ бы воплощается въ данномъ государственномъ устройствъ. Возьмемъ, напримъръ, государство, которое въ течение своей истории изъ множества разрозненныхъ составныхъ частей дошло до образованія огромной единой національности: исторія его будеть представлять собою изображеніе этого хода развитія, поскольку онъ отражается въ правовомъ соотношеніи между отдільными частями, въ ихъ взаимной борьбів и, наконедъ, въ установлении единаго государственнаго устройства.

И вотъ, съ такой точки зрѣнія, благодарная задача въ новѣйшее время выпала, напримѣръ, на долю исторіи Германской Имперіи. Тутъ замѣчается слѣдующій ходъ развитія: отправляется оно отъ множественности и разнообразія выражающихся въ Leges Barbarorum племенныхъ особенностей, присущихъ различнымъ составнымъ частямъ нѣмецкаго народа; далѣе выступаетъ тенденція единства, проявляющаяся въ государственномъ устройствѣ реставрированной Римской Имперіи и приводящая сначала къ тріумфу партикуляризма въ ставшихъ суверенными мѣстныхъ объединенныхъ княжествахъ и затѣмъ—къ побѣдѣ идеи единства въ Новой Германской Имперіи. Какой богатый и занимательный матеріалъ для изображенія развитія публичнаго права и государственнаго устройства, — развитія, идущаго параллельно съ раскрытіемъ національнаго духа! И неудивительно, что въ изслѣдователяхъ исторін Германской Имперіи не было недостатка.

Гораздо неблагопріятиве дело обстояло въ Австріи. Разъ оживотворяющимъ исторію государства принципомъ должна являться "государственная идея", то понятно, почему до последняго сравни-

тельно времени у насъ не имѣлось исторіи Австрійской Имперіи; вѣдь, государственную идею эту не легко было уловить среди тѣхъ центробѣжныхъ теченій, которыми до послѣдняго времени охватывались составныя части австрійской монархіи.

И лишь недавно, отчасти вслъдствіе толчка, даннаго учебной реформой Гауча, отчасти благодаря окончательному паденію системы централизаціи и побъдъ федеральной государственной идеи,—стала замъчаться живая работа по изслъдованію исторіи Австрійской Имперіи (а).

а) (Исторія Австрійской Имперіи). Умершій въ концѣ 19-го стольтія Грацскій профессорь Бидермань въ своемъ незаконченномъ трудѣ—«Geschichte der österreichischen Gesammtstaatsidee»—тщетно старался идею централизаціи поставить въ основу исторіи Австрійской Имперіи. Трудъ его присѣкся виѣстѣ съ крушеніемъ попытокъ централизаціи австрійскаго государственнаго строя. Напрасно, послѣ паденія министерства ІІІ мерлинга, ожидаль Бидерманъ воскресенія этой системы, чтобы такимъ образомъ имѣть возможность закончить свой трудъ.

И когда все-таки въ немецко-австрийской литературе не отзывалась еще никакая другая государственная идея, кроме поддерживавшей систему централизации,—на какой же тогда идейной основе

должна была подняться исторія австрійской имперіи?

Итакъ не хватало еще такой позитивной государственной идеи, которая могла бы послужить основаниемъ и оживотворяющимъ принципомъ этой исторів; но хуже еще, чёмъ данное отсутствіе иден, было сомнине относительно самого права на существование австрійской имперіи, какъ полинаціональнаго государства, то сомнівніе, которое въ продолжение несколькихъ десятилетий поддерживалось нъмецкими государствовъдами (Дальманомъ, Блунчли, Монемъ и др.). Отъ 30 до 60 годовъ XIX столетія въ немецкой литературів почти общимъ положеніемъ сталъ тоть взглядь, что Австрія, какъ не единое въ національномъ отношеніи государство, является лишь «искусственно» поддерживаемой государственной формой, не имъющей подъ собою некакого «естественнаго» фундамента. Какъ же туть можно было одушевиться такой государственной идеей, которая, какъ говорили, -- влачила лишь «искусственное», призрачное существованіе и въ одно прекрасное утро должна была бы распасться на «естественныя» составныя части? И данное, совершенно неисторическое воззртніе німецких государствовідовь, породившее безъуспъшныя усилія ІІІ мерлинговской системы, посль паденія этой послёдней, казалось, продолжало сохранять свою призрачную основательность.

И вотъ, въ силу такихъ обстоятельствъ, заглушенная вышеописаннымъ сомнъніемъ, «австрійская государственная идея» не была въ состояніи пробить себъ путь, и поддерживаемая этой идеей исторія имперіи никакъ не могла утвердиться. Ни къ какимъ результатамъ не привели тогда и соотвётственныя старанія австрійскаго правительства, какъ, напр., назначенная министромъ Ш т р е м а й р о м ъ (въ 1866 г.) премія за руководство по Исторіи Австрійской Имперіи. Оказалось, что, гдѣ нѣтъ могучаго проявленія свободной идеи, тамъ не можетъ ее создать никакая премія. Идей нельзя купить; гдѣ онѣ отсутствуютъ, тамъ ихъ не добыть и за милліоны. Если же идеи здѣсь существуютъ, то онѣ и

проявляются, котя бы за это грозила тюрьма.

И вотъ лишь тогда, когда всёмъ (кроме «Neie Freie Presse») стало ясно, что система централизаціи со своей тенденціей онъмечиванія не инветь за собой никакой будущности, какъ несовивстимая со свободой соединенных въ австрійскомъ государстві націй; когда стало ясно, что настоящей австрійской государственной идеей должно являться неизбъжное современемъ «соглашеніе національностей»; когда поняли, что въковое соединеніе этихъ различныхъ національностей не можеть преследовать никакой иной разумной цъли, какъ только доставление каждой изъ нихъ возможности свободно и безпрепятственно развивать свои духовныя свойства; когда такимъ образомъ сознали, что лишь стремленіе къ этой цёли можетъ являться въ Австріи государственной идеей, - тогда началась живая, бодрая работа по изложенію исторіи Австрійской Имперіи, (Cm. Huber-«Oesterreichische Reichsgeschichte» 1895; Luschin v. Ebengreuth-«Oesterreichische Reichsgeschich-Werunsky-«Oesterreichische Reichs-und Rechtsgeschichte» 1895; Seidler «Studien zur Geschichte und Dogmatik des österreichischen Staatsrechts» 1895; Gumplowicz—«Oesterreichische Reichsgeschichte» 1896; Bachm a n n-«Oestérreichische Reichsgeschichte» 1896; I. Han el-«Begriff, Aufgabe und Darstellung d. österr. Rechtsgeschichte» Wien. 1893. На польскомъ языкъ исторія Австрійской Имперіи написана Освальдомъ Бальцеромъ.)

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

# Государственный правопорядокъ.

§ 210.

### Современный правопорядокъ.

Конкретныя отношенія силь, развитіе и укрыпленіе нравствен-

права и государства, --- все это способствуетъ постепенному развитію и совершенствованію государственнаго правопорядка. И воть, такъ какъ этотъ послъдній служить формой, въ которой проявляется право, и такъ какъ сущность права состоитъ въ разграничении сферъ властвованія соціальных составных частей государства, то отсюда вытекаеть, что правопорядокь слагается изъ множества такихъ отдёльныхъ сферъ властвованія, внутри которыхъ различныя соціальныя части государства (властвующіе и подвластные) осуществляють въ образъ права свою силу. Такъ современный правопорядокъ прежде всего заключаетъ въ себъ организацію самой государственной власти, т. е., то устройство, посредствомъ котораго господствующая сила осуществляеть въ образъ права свое властвованіе и при разділеніи функцій закрізпляеть компетенцію каждаго изъ государственныхъ органовъ. Затемъ правопорядокъ содержитъ въ себъ правовыя сферы различныхъ признанныхъ въ государствъ сословій, классовъ, корпорацій, союзовъ, обществъ, товариществъ, ассоціацій и всякихъ тому подобныхъ соціальныхъ группъ и соединеній. Наконецъ же туть заключается еще и сфера извъстныхъ правъ личности, какъ таковой, правъ, ограждающихъ ее отъ превышенія государственной власти, отъ вторжанія другихъ лицъ, а также и отъ посягательства со стороны существующихъ въ государствъ соціальныхъ организацій, т. е., только-что упомянутыхъ соціальныхъ группъ и союзовъ.

Такъ какъ правовыя сферы, образующія этотъ правопорядокъ, по существу своему являются сферами властвованія (Machtsphären) и, какъ таковыя, сообразно съ различной силой своихъ носителей, отличаются другь отъ друга различнымъ объемомъ и интенсивностью, —то взаимная зависимость ихъ пріобретаеть характерь соподчиненія, господства и подчиненія. Въ области права зависимость одной сферы властвованія отъ другой выражается посредствомъ соотвътствующей всякому праву обязанности; и въ развитомъ правопорядкъ современнаго культурнаго государства считается, что даже верховному праву государя соотвътствуютъ извъстныя обязанности по отношенію къ государству и народу. Это последнее положение тъмъ больше закръплено, чъмъ болье права народа являются формой его действительной сферы властвованія, т. е., чёмь болёе права эти утверждены въ дёйствительной силь народа. И воть теперь мы разсмотримь въ отдельности каждый изъ трехъ отмъченныхъ выше элементовъ правопорядка.

## § 211.

# Организація государственной власти.

Организація государственной власти теперь во всёхъ конституціонныхъ государствахъ построена по схемѣ раздѣленія ея функцій на законодательную, исполнительную и судебную. Въ монархіяхъ формально надъ этими тремя властями стоитъ монархъ; права его простираются на осуществленіе всѣхъ упомянутыхъ властей, а именно—такимъ образомъ, что всякую изъ нихъ онъ уполномочиваетъ и призываетъ къ работѣ, съ другой же стороны можетъ и пріостанавливать ихъ дѣятельность.

Законодательной иниціативой своей монархъ можетъ давать то или другое направленіе парламентской дѣятельности; отказомъ же въ санкціи онъ имѣетъ возможность парализовать всякія собственныя начинанія парламента.

Таково свойство монарха, какъ главы государственныхъ властей, каждая изъ которыхъ именемъ его живетъ и безъ согласія его не можетъ функціонировать (вспомнимъ, напримъръ, законодательную власть). Вотъ почему монарху приписывается суверенитетъ или "полновластіе". Но это—не реальное свойство, такъ какъ никакой человъкъ не можетъ быть полновластнымъ, нътъ, это—лишь символъ всемогущества государства внутри его предъловъ. Поэтому ровно ничего пе измѣняется въ существъ и природъ государства, когда въ республикахъ данное символическое свойство приписывается не государственному верховному главъ, но всему народу.

Цивилизаторское развитіе монархіи идеть отъ деспотизма (султаната, цезаризма), гдѣ государство и народъ существують словно лишь для деспотовъ и ихъ любимцевъ, и доходитъ до конституціоннаго и нарламентарнаго строя. Тутъ монархъ верховную государственную функцію свою осуществляетъ ужъ въ интересахъ всего народа, не выступая уже со своей личной волей, которая, впрочемъ, если не выражаетъ желанія законныхъ его совѣтчиковъ, то можетъ являться лишь волей нелегальной камарильи (Бисмаркъ называлъ это "Nebenregierung"—"побочнымъ правительствомъ", а въ берлинскихъ народныхъ остротахъ такіе придворные кружки именуются "Ецепьйгдегеі"—"совинымъ гражданствомъ").

И вотъ при осуществленін законодательной власти все больше

и больше приходится считаться съ общественнымъ мивніемъ и желаніями заинтересованныхъ круговъ: она должна входить въ соглашеніе съ ихъ главарями или принимать въ соображеніе мивніе автономныхъ представительствъ отъ этихъ соціальныхъ соединеній.

Исполнительная власть (называемая также правительственной) постепенно приближается къ строгому осуществленію духа и смысла законовъ; при этомъ вся правительственная власть должна, насколько только возможно, подлежать безпристрастному административному суду, такъ какъ, согласно требованіямъ "идеи правового государства", одной лишь "независимой юстиціи" еще недостаточно для того, чтобы осуществить идею права.

Вслёдъ за открыто функціонирующими законодательствомъ, юстиціей и управленіемъ надлежитъ упомянуть еще о полиціи, приходящей на помощь суду и администраціи. Однако же эти/полицейскія вспомогательныя функціи, осуществляясь втайнѣ и не подлежа контролю гласности, легко искажаются и служатъ при абсолютныхъ правленіяхъ для разныхъ темныхъ цёлей ("политическая полиція") (а). У втому образовання в полиція") (а). В втому образовання в полиція в полиція

а) Прежде и приблизительно до середины 19-го стольтія словомъ «полиція» обозчачали вообще государственное управленіе. Въ такомъ общемъ смыслѣ слово это еще сохранилось въ нѣкоторыхъ составныхъ терминахъ, какъ, напр., «мѣстная, санитарная, охотничья, лъсная, горная полиція» и т. под. Вообще же подъ полиціей теперь поничають уже лишь деятельность техъ государственныхъ или автономныхъ органовъ, которые, съ одной стороны, помогаютъ юстиціи и управленію разслідовать важные для нихъ факты, собирая и доставляя имъ необходемыя сведенія, -- съ другой же стороны, частью путемъ предупрежденія, частью путемъ репрессіи (гдв опасность въ промедлении) усграняютъ всякія нарушенія существующаго правопорядка. Безъ этой следственной, предупредительной и репрессивной полицейской дъятельности государственный правопорядокъ не можетъ существовать. Однако же полиція становится весьма опаснымъ институтомъ, когда она, выходя изъ своихъ законныхъ границъ, пріобретаетъ лживый и подстрекательскій характерь (agents provocateurs). Такое искажение полиции регулярно сопутствуетъ абсолютизму и испорченному цезаризму. При Неронъ и Калигуль, этихъ римскихъ кесаряхъ-тиранахъ, процевтало шијовство, причемъ особенно прибыльными считались доносы объ оскорблении Величества. И вотъ, число процессовъ объ этомъ оскорблении достигло тогда въ Римъ небывалыхъ размъровъ. Во Франціи при Людовикъ XIV полицейскій шефъ Аржансонъ ввель тайную полигическую полицію съ агентами —подстренателями (agents provocateurs). и этоть последній институть играль не малую роль также при Наполеов'я 1



и его министръ Фуше. Множество преступленій подстраивалось такими агентами и данный институть съ техъ поръ настолько укоренидся во Франціи, что даже республиканскій префекть полиціи (Andrieux 1879-1881, смотри его мемуары) пользовался имъ. Весь вредъ института агентовъ-подстрекателей коренится въ томъ, что они податливымъ людямъ внушають преступныя мысли и такимъ образомъ являются не только зачинщиками преступленій, но и распространителями преступныхъ наклонностей. Въ Пруссіи, начиная съ дъятельности министра Камптца (1817), далъе при начальникъ берлинской полиціи Гинкельдев (1848), затемъ въ 80 годахъ при министръ Путткамиеръ и до настоящаго времени тайная «политическая полиція» пользуется агентами-подстрекателями. Конечно, это отъ времени до времени вызываетъ большіе скандалы, такъ какъ нътъ начего такого тайнаго, что не сдълалось бы явнымъ. Такъ въ конце 19 столетія въ Беринев, благодаря двумъ процессамъ (Лютцовъ-Лекерта и полицейскаго коммиссара Тауша), пріемы тайной политической полиціи преданы гласности. Оказалось, что агенты этой полиціи ложными газетными сообщеніями поднимали настроение то за, то противъ накоторыхъ министровъ, распространяли клевету, науськивали другь на друга различныя партін, однимъ словомъ государственную службу свою обратили въ интриганство. Негодность тайной политической полиціи никогда еще не проявлялась рельефиве, чвмъ въ этихъ берлинскихъ процессахъ, которые статсъсекретарь (фонъ-Маршаллъ) долженъ былъ возбудить, чтобы «въ гласности спастись» отъ данныхъ интригъ. -- Конечно, / въ такихъ государствахъ, какъ Россія и Турція, политическая тайная полиція со всёми своими аттрибутами достигаеть высшаго расцвёта 1).

§ 212.

### Соціальные союзы.

Закономърно урегулированное положеніе ассоціацій, обществъ, союзовъ, товариществъ и корпорацій, будучи требованіемъ свободы, какъ извъстное ограниченіе произвола государственной власти, становится особымъ элементомъ правопорядка въ современномъ культурномъ государствъ. Организація этихъ союзовъ опредъляется соотвътственно ихъ существу и цъли. Есть такія соціальныя соединенія, которыя содъйствуютъ государству въ разръшенін его задачъ; это—автономныя "территоріальныя корпораціи" ("Gebiets-körperschaften"): общины, области, провинціи, земли и т. д. Но

¹) Cm. Ackermann—"Polizei und Polizeimoral" 1896; Kampff-meyer—"Geschichte der modernen Polizei" 1897.

существують и свободныя общества, преслѣдующія самостоятельныя культурныя и экономическія цѣли. Имъ современное культурное государство предоставляеть возможность дѣйствовать на основаніи гарантированнаго основными законами права союзовъ (Vereinsrecht), которое можеть быть установлено то на болѣе свободныхъ, то на болѣе узкихъ началахъ. Кромѣ того, могущественными соціальными организаціями являются церковныя и религіозныя общества, права которыхъ признаются государствомъ, такъ какъ данныя общества покоются на основѣ тѣхъ моральныхъ человѣческихъ потребностей, которыхъ государство, какъ таковое, не можетъ удовлетворить.

Современное государство не только занимаетъ суверенную относительно всёхъ этихъ соціальныхъ союзовъ позицію и стремится удержать ихъ подъ своей супрематіей, но также и старается защитить отъ нихъ отдёльную личность. И вотъ тутъ лежитъ труднѣйшая задача современнаго государственнаго законодательства: съ одной стороны—уважать права всёхъ союзовъ и организацій, а съ другой— сдёлать для этихъ послёднихъ невозможными тё вторженія въ правовую сферу личности, къ которымъ они, по природё своей, всегда обнаруживаютъ дѣятельную тенденцію.

Итакъ, государство теперь является какъ бы блюстителемъ границъ между играющими важную роль соціальными организаціями и личностью, которую оно не можетъ оставить на произволъ этихъ союзовъ.

а) Новъйшіе писатели, преимущественно катедеръ-соціалистической школы, какъ Adolf Wagner, а также приверженцы «общественно-теоретического» направленія, какъ Гирке, стремятся подчинить государство, какъ выстій видъ «общества» («Gemeinschaft»), этому последнему родовому понятію, пе признавая никакой принципіальной разницы между государствомъ и всякими другими «территоріальными корпораціями», обществами и т. д. Здісь они упускають изъ виду то обстоятельство, что существеннымъ признакомъ государства является властвованіе, которое во всёхъ другихъ общественныхъ соединеніяхъ, по крайней мъръ согласно коренной идев ихъ, -- отсутствуетъ. Данныя общества съ самаго возникновенія своего лишевы принудительной силы, и, если въ нихъ потомъ вырабатывается нёкоторое господство надъ личностью (какъ, напр., въ церковныхъ обществахъ), то это всегда является одвинъ лишь злоупотребленіемъ. Правда, существованіе всякихъ корпорацій требуеть также извъстнаго іерархическаго регулятивнаго устройства, а именно-старшинъ, руководителей, дирекцій, совътовъ правленія. Но эти органы во всехъ общественныхъ соединенияхъ, за исключенісиъ государства, носять лишь передаваемый путемъ свободныхъ выборовъ вреченно уполномоченный и служебный характеръ. Посмотримъ на первоначальныя христіанскія общины, приглядимся къ значению пресвитеріальнаго устройства многихъ религіозныхъ обществъ, вникнемъ въ характеръ управленія всъхъ союзовъ и товариществъ. Такъ какъ происхождение ихъ не связано съ насилиемъ и принужденіемъ, то они и лишены этого свойственнаго государству элемента властвованія. Разум'єтся, въ основ'є вышеупомянутыхъ современныхъ общественныхъ теорій коренится высоко-правственная тенденція-представить общество идеаломъ, къ которому государство должно стремиться; это, конечно, похвально, но къ сожальнію не соотвътствуетъ дъйствительности. Впрочемъ всв почти общества (вспомнимъ о церкви), а также товарищескія (напр., современныя соціаль демократическія) организаціи обнаруживають по приміру государства тенденцію господствовать надъ личностью и вырабатывать противоположность властвующихъ и подвластныхъ. И вотъ теперь государству очень часто приходится защищать личность отъ давленія общественных управленій, напр., отъ практикуемаго церковью паказанія или въ экономическихъ обществахъ-отъ произвола управленій и дирекцій, отъ давленія партійных в организацій и т. д. Принципіальное же различіе между государствомъ и всякими другими общественными соединеніями безспорно даже въ республикахъ.

#### § 213.

# Правовая сфера личности.

Правовое положение личности въ государствъ зависитъ прежде всего отъ того, является ли данный субъектъ подданнымъ или же иностранцемъ (а). Иностранецъ, какъ человѣкъ, пользуется защитой частнаго, уголовнаго и даже публичнаго права; что же касается до политическихъ правъ, то на нихъ претендовать онъ не можеть (b). Правовая сфера подданнаго безспорио болье общирна, такъ какъ на него распространяется не только защита, но въ извъстныхъ случаяхъ также забота и постоянное попечение государства, проявляемое по отдёльнымъ территоріальнымъ составнымъ частямъ, какъ автономнымъ общественнымъ соединеніямъ. Какъ активный гражданинъ, — для чего требуется извъстный возрастъ, собственное правомочіе и установленная закономъ неопороченность, --- подданный (правда, по большей части лишь въ предълахъ извъстной мъстности) располагаетъ политическими правами, на которыя иностранецъ не можетъ претендовать. Однако же, подданный, въ свою очередь, долженъ исполнять всевозможныя по отношенію къ государству обязанности, т. е., долженъ нести тъ отчасти оплачиваемыя, отчасти безмездныя государственныя повинности, къ которымъ законы— по извъстному масштабу— обязываютъ всъхъ гражданъ. И вотъ, нъкоторыя изъ этихъ повинностей (воинская) во многихъ континентальныхъ государствахъ даже стъсняютъ эмиграцію подданныхъ (с).

а) Подданство (или гражданство) пріобр'втается обыкновенно рожденіемъ, кромѣ того часто и путемъ натурализаціи послѣ болѣе или менье продолжительнаго пребыванія въ данной странв. Бракъ сообщаетъ женщинъ подданство мужа. Единственно лишь рожденіемь опредъляется гражданство пріемышей. Дъти подданыхъ, котя бы и рожденныя за границей, остаются причисленными къ данному государству, если только не произойдеть такихъ фактовъ, которые лишають ихъ этого подданства; въ числё подобныхъ привходящихъ условій можно указать, напримірь, эмигрированіе родителей и экспатріацію вследствіе пріобретенія ими иностраннаго права гражданства. Впрочемъ въ различныхъ законодательствахъ весьма неодинаково опредъляется пріобретеніе подданства рожденіемъ, -- а именно, въ однихъ государствахъ перевёсъ дается мёсту рожденія, а въ другихъ-гражданству родителей. Въ странахъ, мало еще населенныхъ и нуждающихся въ иммиграціи, законодатель объявляетъ гражданиномъ не только всякаго родившагося въ данномъ государствъ, но и всъхъ тъхъ, которые весьма недавно (даже 1 годъ) проживають здёсь. Такъ въ Сёверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ всякій родившійся тамъ ребенокъ считается подданнымъ Союза; а въ штатъ Огіо всякій бълый житель, достигшій 21 года, платящій подати и въ теченіе одного года проживающій въ странь, пользуется активнымъ политическимъ правомъ гражданства (cm. Rüttimann-«Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht» І, 88). Въ другихъ же странахъ, хорошо заселенныхъ и не имфющихъ особеннаго интереса въ пріобретеніи новыхъ подданныхъ,какъ это до недавняго сравнительно времени было во Франціи, -- не только иноземцы, родившіеся и поселившіеся здівсь, но даже и ті, воторые въ теченіе ужъ несколькихъ псколеній проживають въ стране, все еще считаются иностранцами. И лишь недавно, когда населеніе Франціи прекратило свой рость и начало уменьшаться, вспомнили объ огромномъ числъ проживающихъ въ странъ «мнимыхъ иностранцевъ» и стали принимать мъры, чтобы побудить ихъ къ натурализаціи. И вотъ относительно пріобратенія подданства рожденіемъ современныя законодательства устанавливають компромиссь между двумя вышеупомянутыми крайними принципами. То же наблюдается и въ требованіяхъ предварительнаго пребыванія въ странь: какъ условіе для пріобр'єтенія подданства, предписывается то болье длинный, то лишь незначительный срокъ. И формальный актъ натурализаціи (пріобрътеніе видигената) связывается то съ болье трудными, то съ болве легкими условіями. Въ некоторыхъ государствахъ существуеть даже различе между простой и «большой» натурализаціей,

изъ которыхъ последняя сообщаеть больше политическихъ правъ (даже право быть избираемымъ на общественныя должности). Англія къ подланиымъ своимъ причисляетъ всякаго ребенка, родившагося на ея территоріи; а равнымъ образомъ и дётей англичанина, родившихся за границей (Naturalisation—Act 1870). Въ сложныхъ государственныхъ формахъ выступаютъ различія нежду правонъ гражданства въ отдёльныхъ союзныхъ государствахъ (Gliedstaat) и во всемъ образуемомъ ими союзъ (Gesammtstaat). Въ личныхъ, а также и въ реальныхъ уніяхъ обыкновенно нётъ общаго подданства. Въ сеюзахъ государствъ (какъ, напримъръ, въ Америкъ всякій гражданивъ какого вибудь отдёльнаго государства является въ то же время и подданнымъ союза. При этомъ, конечно, союзная власть (въ Съверо-Американскихъ Соединененныхъ Штагахъ-конгрессъ) обладаетъ правомънатурализировать иностранцевъ. Въ новой Германской Имперіи всякій гражданинъ отдёльнаго государства является ео ipso германскимъ подданнымъ; однако же тутъ еще спорно, можно ли достичь подданства Германской Имперіи впымъ путемъ, чёмъ посредствомъ пріобрётенія права гражданства въ отдёльных союзных государствахъ. Въ такихъ союзахъ государствъ (Staatenbund), а также въ союзныхъ государствахъ (Bundesstaat) относительно подданства приходится считаться съ троякаго рода отношеніями: тутъ можно быть иностранцемъ, гражданиномъ всего союза или союзнаго государства и наконецъ являться подданнымъ опредъленного частичного государства (Gliedstaat); сообразно этому различается и троякое публично-правовое положение.

в) Въ современныхъ культурныхъ государствахъ граждане пользуются полной свободой передвиженія и переселенія на протяженіи всей государственной территоріи. Съ этимъ соединяется также право повсюду заниматься торговлей и ремеслами. Данвыя государства предсставляютъ также и иностранцамъ свободу передвиженія, право переселенія и занятія торговлей и ремеслами. Въ послѣднемъ случаѣ чужестранцы такъ же, какъ и свои подданные, облагаются податями, причемъ эта уплата налоговъ еще не ведетъ къ пріобрѣтенію политическихъ правъ. (Въ Австріи Тріэстъ въ данномъ отношеніи

является исключениемъ).

с) Стъснение эмиграции военной службой существуетъ лишь вътъхъ государствахъ, которыя установили всеобщую воинскую новинность, и это является послъдствиемъ милитаризма, столь сильно разросшагося за послъднюю четверть 19-го стольтия. Однако же правительства по большей части имъютъ право разръшать эмиграцию и не отбывшимъ воинской повинности.

# § 214.

## Правовое положение женщины.

 выдается изъ публичноправового положенія личностей въ государствъ. Яркимъ примъромъ этого могутъ служить неодинаковыя права мужчинь и женщинь. Несомивнно, что данное превосходство "сильнъйшаго пола", какъ и всякое другое неравенство въ государствъ, источникомъ своимъ имфетъ просто перевфсъ силы. Вполнф понятно, что потомъ это приниженное положеніе женщинъ хотять обосновать и оправдать неодинаковымъ съ мужчинами психическимъ дарованіемь; вёдь всегда стараются создать изв'єстный моральный доводъ въ пользу насильственно возникшихъ соціальныхъ фактовъ. Правда, для некоторых занятій мужчина больше годень, чемь женщина; но за то и эта последняя ко столь же многимъ отраслямъ человъческой дъятельности болъе способна, чъмъ мужчина. Такимъ образомъ въ этомъ правовомъ неравенствъ психическое дарованіе ровно ни при чемъ. Неужели же между женщинами больше глупыхъ, чемъ среди мужчинъ? Сомнительно; въ данномъ отношении они навърно уравновъшиваютъ другъ друга. Если бы на женское образованіе употребляли столько же усилій и затрать, какъ на мужское, то женщина, пожалуй, въ скоромъ времени и перещеголяла бы мужчину. Какъ доводъ въ пользу подчиненнаго публичноправового положенія женщины, это указаніе на меньшія дарованія имфеть ровно такую же ценность, какъ и следующая аргументація святого Амвросія: мужчина долженъ господствовать надъ женщиной въ виду того, что Ева создана изъ ребра Адама. Никогда не затрудняются въ "моральныхъ" доводахъ, чтобы правдать вызванный превосходствомъ силы фактъ. Но вотъ теперь по всей диніи гремитъ борьба женщинъ за равное съ мужчинами публичноправовое положение. Во многихъ государствахъ онв (а именно, представительницы высшихъ классовъ) уже добились политическаго избирательнаго права. И вотъ, какъ на могучее и отрадное знаменіе времени, следуеть обратить внимание на то решение англиской нижней палаты, по которому женщинамъ должно быть сообщено это избирательное право 1).

<sup>1)</sup> Наиболье шировихъ политическихъ правъ добилась за последиее время женщина въ Австраліи. Такъ, въ изкоторыхъ изъ Австралійскихъ Штатовъ за женщинами признано не только активное, но и пассивное избирательное право. Злесь все роды образованія и все профессіи стали доступны имь въ такой же мере, какъ и мужчинамъ. Активное же избирательное право, копечно, получило болье общирное распространеніе: оно признано за женщинами во всей Австраліи (съ Новой Зеландіей), а также и въ некоторыхъ штатахъ Северной Америки.

Примеръ австралійскихъ колоній повлінать и на метрополію: 17 марта

# ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

# Международныя отношенія.

§ 215.

Международное право.

Если ту фактическую организацію государства, которую оно устанавливаеть для достиженія внутреннихъ цёлей и которая является выраженіемъ отношеній властвованія между его соціальпыми составными частями, — осли организацію эту называють государственнымъ правомъ, то итъ ничего удивительнаго, что фактическія формы отношеній народа къ народу, государства къ государству принято именовать международнымъ правомъ. Это последнее въ известномъ смысле является правомъ не болъе, чъмъ государственное, такъ какъ и у него не хватаетъ существенныхъ признаковъ права. А именно, — здъсь нътъ той высшей власти, которая силою своего авторитета провозглашаеть право закономъ, охраняеть этотъ последній и въ случав необходимости настанваеть на его исполнении. Итакъ, международное право является лишь совокупностью тёхъ формъ отношенія, которыя дійствительно соблюдаются въ мирномъ взаимообщении государствъ или народовъ; мы говоримъ — въ мириом'т общении, такъ какъ съ наступлениемъ войны всв эти соединительныя формы обыкновение уничтожаются, а на мъсто ихъ выступаетъ грубая сила; да, тутъ всякія соглашенія уже прекращаются, за исключеніемъ развѣ лишь нѣкоторыхъ незначительныхъ формъ, сохраняющихся между цивилизованными народами обыкновенно и въ военное время.

Наконецъ, съ 1907 года и въ Фицляндіи женщина добилась избира-

Переводчикъ.

тельных правь (активнаго в нассивнаго).

См. мое примъчаніе къ § 168 (стр. 331—332), а также монографіи—
Л. Купріяновой—"Австралія и Новая Зеландія", Спб., 1901 г., и Вильяма
Ривса—"Женское избирательное право", Кіевъ, 1905 г.

<sup>1904</sup> года англійская нижняя палата, послі упорной борьбы, приняла биль о предоставленіи женщинамь, какъ активнаго, такъ и пассивнаго избирательнаго права. Но въ верхией палать этоть законопроекть пока еще не прошель.

#### § 216.

## Научная разработка международнаго права.

Международное право утверждалось въ наукъ подобно остественному праву. Его основывали на какой-либо "высшей" идеъ, охотнъе всего на идеъ "человъчества" и внушали себъ и другимъ, что "международное право" существуетъ въ такомъ именно видъ, какъ оно выведено изъ данной идеи. Если же оно въ томъ или иномъ случаъ не соблюдалось, тогда говорили, что "международное право нарушается". Но вотъ, гдъ слъдовало бы примънять это международное право, тамъ, какъ показываютъ безпрестанныя войны, оно постоянно "нарушается" и престижъ свой сохраняетъ лишь тогда, когда не приходится прибъгать къ его примъненію, т. е., въ мирное время, на каеедръ и въ книгахъ

И вотъ, когда происходитъ коллизія дѣйствительности съ теоріей, факта съ ученіемъ, то доктрина сейчасъ же готова взвалить всю вину на дѣйствительность и проповѣдовать мораль. Наука же причину этого несогласія должна искать въ неправильномъ понятіи; и мы также постараемся направить сюда свое изслѣдованіе.

а) Въ познаніи истинной природы междупароднаго права огронную роль играетъ произведеніе Адольфа Лассона—«Princip und Zukunft des Völkerrechts» (Berlin, 1871). Лассонъ туть ополчается противъ «ложной философіи, ръшающейся по своему строить жизнь», и оспариваетъ тотъ взглядъ, будто бы возможно, чтобы «отдёльныя государства, тв части, на которыя распадается человъчество, сходились въ организованномъ на правовыхъ и нравственныхъ началахъ общеніи». Въ этомъ взглядѣ онъ усматриваетъ «непозволительное растяженіе понятія права».

«Общечеловъческое государство» («Menschheitstaat»), выставляемое многими писателями, какъ идеалъ, къ которому слъдуетъ стремиться Лассонъ называетъ «безразсуднымъ положеніемъ» (S. 10). такъ какъ, «согласно законамъ природы и духовнаго развитія, никогда не мыслимо такое состояніе, при которомъ въ отдъльныхъ географическихъ частяхъ земной поверхности не существовало бы глубоко различныхъ народовъ», имъющихъ каждый свое соотвътствующее его «особенному народному духу» государство. «Итакъ универсальное государство противоръчило бы природъ вещей и людей», природъ, которой вполнъ отвъчаетъ, напротивъ, множественность государствъ.

Какъ «суверенвыя, моральныя личности», — подагаетъ Лассонъ, — государства не могутъ быть «членами правового или нравственнаго общенія», и «д'яйствительно, политика управляется

. .

принципомъ пользы». А именно, государство не задается вопросомъ,—что законно и нравственно? но преследуеть то, что для нето полезно.

«Слова—право и нравственность», говоритъ Лассонъ, «обладають такой магической силой, что даже ошибочное перенесеніе данных понятій въ чуждую имъ сферу все еще пленяетъ человеческое суждение и является объятымъ какимъ то блескомъ возвышенаго и похвальнаго; между темъ тотъ, кто учитъ, применение этихъ понятий, вследствие особой отличительной природы ихъ, должно быть исключено изъ известныхъ областей жизни, легко навлекаетъ на себя упрекъ въ преступныхъ взглядахъ, уважающихъ того, что для всёхъ людей должно являться священнымъ» (S. 20). Но Лассонъ считаетъ государство «моральной личностью» и выставляеть природу его, какъ состоящую въ томъ, что оно «повсюду ищеть полезнаго для себя» и что «въ данномъ утилитаризм' государство должно быть лишь разумнымъ»; соображенія эти вытекають изъ того обстоятельства, что «всякая морадьная личность въ своихъ отношеніяхъ къ окружающему наблюдаетъ собственную пользу» (S. 21). А та «моральная личность», которую называють государствомь, является вивств съ твиъ и «с у в е р е иной», откуда Лассонъ выводить, что государство «никогда не можеть подчиняться известному правопорядку, какъ и вообще никакой вижшеей воль». Взглядь этоть совершенно разрушаеть всякія мечтанія о стоящемъ надъ государствами и осуществляющемъ международное право всемірномъ правопорядкъ. Согласно природ в вещей, — говорить Лассонь, — «отношеніе, существующее между государствами, не является юридическимъ». Въдь государство «пикогда не можетъ подчиниться постороннить мивніямъ» (S. 24); оно «не родилось подданнымъ, а поэтому и никогда не можетъ сдълаться таковымъ». «Это мечтаніе о правопорядкъ, способнымъ господствовать надъ и между государстеми, является пустой и безсмысленной фантавіей, которая вытекаеть изъ малодушія и ложной сентиментальности и лишь благодаря злоупотребленію словами и возвышеннымъ неяснымъ представленіямъ получаетъ обликъ чего то яко-бы реального и разумного» (S. 26). Существо господствующого между государствами отношенія не терпить никакого правопорядка, такъ какъ «между ними, согласно природе вещей, царитъ раздоръ». «Какъ волкъ и ягненокъ, какъ тигръ и быкъ никогда въ этой дъйствительной земной жизни не могутъ мирно виъстъ коринться,--точно такъ же и между государствами никогда не будетъ братскаго согласія и искренней любви». Правда, изъ-за внёшнихъ благъ между государствами существуеть сравнительно мало раздоровь, туть скорже проявляется споръ изъ-за господства, въчно обостряющій отношенія между ними. Этотъ споръ изъ-за господства, -- «воспламеняющійся повсюду, гдв только сталкиваются люди, сознающіе себя разнородными по отношенію другъ къ другу», -- внутри государства направляется по юридическому пути и руководится правомъ», но внъ государства онъ можетъ быть улаженъ лишь борь-

бой. «Лишь тогда, когда одинъ, порабощая другого, делается господиномъ этого последняго, тогда лишь онъ действительно доказываетъ превосходство своего существа; и доказательство это должно вестись посредствомъ физической силы и съ такинъ мужествомъ, при которомъ не побоятся рискнуть всеми жизненными благами и даже самою жизнью, чтобы только утвердиться въ свободъ своего самосознанія». Зам'єтимъ, что во второй половин'є только что процитированнаго нами положенія Лассонъ перешель за предёлы науки. Пока онъ остается на почей фактовъ, пока онъ утверждаетъ эмпирически позначное, до техъ поръ мы не можемъ не согласиться съ нимъ; но, когда Лассонъ отъ существующаго переходить къ должному, когда онъ говорить о борьбъ, которая должна вестись, то туть им расходиися съ нинь; въдь здъсь Лассонъ съ прочной научной почвы перешагнуль на шаткій путь субъективнаго воззрвнія. Заключеніе на основаніи прошлаго и существующаго о томъ, что должно быть, не научно и опасно для объективнаго значенія. И не удивительно, что, сделавъ этотъ шагь, Лассонъ все дальше и дальше скользить по избранному имъ шаткому пути и наконецъ приходитъ къ апоесозу-международной ненависти (Völkerhass). «Одинъ народъ нерасположенъ къ другому, и нерасположение это при столкновении интересовъ становится ожесточенной, смертельной нечавистью; н вотъ такая репульсивная сила сознанія собственнаго достоинства и собственнаго существа всептло принадлежить къ здоровому состоянію народной жизни (?). Тоть народь, который не можеть питать ненависти къ чужому, является жалкимъ народомъ, недостойнымъ самостоятельности и предназначеннымъ лишь къ тому, чтобы быть разграбляемымъ и расхищаемымъ» (S. 34). Это страстное превознесение международной ненависти совершенно безъосновательно и ненаучно. Върно лишь, что государство является «безсердечаниъ существомъ», «корыствость и эгоизмъ котораго безнощадны» и которое «прибъгаетъ ко всякимъ средствамъ, ведущимъ къ поставленной цёли»; несомнённо, что и международную ненависть государство проявляеть лишь, какъ средство «къ обезпечению священныхъ для него отечествевныхъ благъ».

И вотъ, доведя до даннаго пункта изображение государственной природы. Лассонъ теперь переходитъ къ тёмъ моментамъ, которые дёлаютъ возможнымъ существование между государствами нѣкотораго «международнаго права». Такъ какъ мотивомъ государственной дёятельности является «разумный эгоизмъ», то отсюда слёдуетъ, что, если гссударство уже не имѣетъ надобности въ войнѣ, въ такомъ случаѣ отношенія свои къ другимъ государствамъ оно устанавливаетъ «на оспованіи потребности мира». И если нѣсколько государствъ одновременно ощущаютъ данную потребность, тогда между ними появляется «общность интересовъ», для охраны которыхъ становятся необходимыми извѣстныя постановленія. И вотъ создается такая «система постановленій, которая весьма близко подходитъ къ организаціи правопорядка и поэтому,

въ отличіе отъ дѣйствующихъ внутри государства юрвдическихъ нормъ, называется международнымъ или интернаціональнымъ правомъ».

Дальнъйшія разсужденія относительно даннаго международнаго права Лассонъ ведеть слідующимь образомъ. — Собственную сферу этого международнаго права составляють «ті отношенія, которыя не затрагивають существенныхъ жизненныхъ витересовъ государства и не могуть легко сділаться опасными для его самосохраненія» (S. 47). И воть въ такихъ преділахъ Лассонъ не только признаеть международное право, но даже превозносить его благотворное дійствіе и высокое значеніе. Но, конечно, и въ данныхъ преділахъ различныя положенія международнаго права дійствують лишь «условнымъ образомъ» (S. 48). «Такова ужъ природа вещей», говорить Лассонъ, «и всякая международная норма должна быть установляема въ томъ смыслів, что отъ государства никогда не требуется безусловнаго ея соблюденія,—государство никогда не обязывается къ этому».

Итакъ двоякаго рода ограниченія выставляеть Лассонъ для «международнаго права»: оно можеть регулировать только несущественныя отношенія, да и то лишь условнымъ образомъ. Вслёдъ за этимъ, конечно, онъ вынужденъ прибавить, что «международ ное право, благодаря такому сомнительному характеру своему, не является правомъ». Что же оно послё этого? спрашиваемъ мы. У Лассопа находимъ слёдующій отвётъ на данный вопросъ: «Хотя постановленія международнаго права пногда и имёютъ видъ правовыхъ положеній, однако же по содержанію и по формъ своей обязательности они представляють изъ себя нёчто совершенно иное. Это—правила благоразумія (К 1 и g h e itsregeln), а не правовыя велёнія» (S. 49).

Досадно было бы за столь остроумныя, реалистическія изысканія Лассона, если бы они были доведены лишь до того ничтожнаго заключенія, что международное право является совокупностью правиль благоразумія. Но къ счастью Лассонъ на этомъ пе останавливается и внодить коренную поправку въ выше цитированное, неудовлетворяющее насъ опредѣленіе. «Международное право», говорить онъ (S. 52), «является не правомъ, не моралью государствъ, но въ извѣстной степени и во многыхъ частяхъ своихъ—междуность но сударствъ, но въ извѣстной степени и во многыхъ частяхъ своихъ—международное въ смыслѣ правственности, но въ смыслѣ образа дѣйствій, вошедшаго въ привычку и соотвѣтствующаго общему мнѣнію».

Въ этомъ пунктъ своего произведения Лассонъ,—по нашему убъждению, —ближе всего подступиль къ истинъ; только что процитированныя слова почти соприкасаются съ ней. И вотъ теперь ему слъдовало бы сдълать еще лишь одинъ небольшой шагъ, — а именно: если бы Лассонъ вмъсто тщательнаго обособления «обычая» отъ «вравственности» постарался изслъдовать черты, общия обонмъ этимъ понятиямъ, тогда ему пришлось бы признать, что тотъ «обычай», который онъ вполать правильно представляетъ

«вошедшимъ въ привычки и соотвётствующимъ общему мнёнію образомъ дёйствій», является ничёмъ инымъ, какъ зародышемъ, изъ котораго путемъ естественнаго развитія выростаетъ нравственность.

Если бы Лассонъ сдёлаль этоть шагь, тогда онъ не отвергаль бы столь аподиктически и ненаучно всё международноправовыя «мечтанія о будущемь» (Zukunftsträume»); тогда Лассонъ бросиль бы свое пессимистическое пророчествованіе, провозглашающее вёчную силу прежняго и настоящаго интернаціональнаго состоянія; тогда онъ не сталь бы прошлое и существующее признавать за то, что должно быть и въ будущемь.

Стоило Лассону ступить еще этотъ одинъ шагъ по пройденвому ниъ трудному, на гору подымающемуся пути, -- и онъ взошелъ бы на самую вершину, откуда раскрывается свободная перспектива на все тысячелътнее непрерывное развитіе, идущее отъ «обычая, какъ привычнаго образа действій», направляющееся затемъ къ «нравственности» и далее къ праву. И вотъ тутъ Лассонъ, конечно, призналь бы, что въ дальнейшемъ, безконечномъ коде развитія можеть настать такое время, когда этоть интернаціональный «обычай», перейдя въ интернаціональную «нравственность», превратится наконецъ въ международное право; при этомъ, разумъется, теперь никониъ образомъ нельзя предвидеть тъ формы, въ которыхъ нёкогда можетъ выразиться будущее развитие. Но это ужъ вовсе не дъло начки-давать очертание предстоящаго образа эволюціи; равнымъ образомъ ненаучно и отридать напередъ возможность въ будущемъ дальнъйшаго развитія, - какъ это дълаетъ Лассонъ.

Что же касается до изследованія Лассоном в почвы действительно существующихъ отношеній, то здісь отъ него уже нечего больше желать. Междугосударственные договоры онъ справедливо считаетъ «выражениеть взаимоотношения силъ» (S. 55). Отсюда Лассонъ заключаеть, что «всякое государство можеть легко отступиться отъ любого договора, лишь только оно въ интересахъ своихъ находитъ извъстное къ тому основание; въ подобныхъ случаяхъ государство сдерживается лишь страхомъ войны, если оно ниветь передъ собой равносильного противника»... (S. 61). «Политическіе трактаты», говорить далье Лассонь, «являются тъхъ поръ разумными, пока они правильно выражаютъ взаимоотношеніе силы договорившихся сторонь». Останавливаясь на «политическомъ трактатъ», какъ базисъ международнаго права, Лассонь снова проводить совершенно върную параллель между «правомъ» въ государствъ и интернаціональнымъ «правомъ». «Право внутри государства», говорить онь (S. 63), «постоянно остается правомъ, котя бы оно было и несправедливо; въдь во-первыхъ это право защищается могучей силой государства, а во-вторыхъ и само по себѣ сохраненіе существующаго правопорядка является чѣмъ то столь важнымъ, что тутъ отдёльная несправедливость не принимаетя въ соображение. А основанное на договорахъ международное право,

не обладающее такой гарантіей и такимъ значеніемъ, будучи простымъ статутарнымъ правомъ. не имѣетъ пикакого смысла и не можетъ притязать на значительный авторитетъ. Неправиленъ всякій договоръ, противорѣчащій взаимоотношенію силъ».

Тъмъ не монъе Лассонъ и вкоторымъ образомъ признаетъ ценность и значение политических в трактатовъ. «Разумные, сообразные съ положениемъ вещей договоры до изв'єстной степени предотвращають действительный, внешними обстоятельствами вызываемый конфликтъ государствъ. Ведь, если всякому договаривающемуся предоставляется столько, сколько онъ располагаетъ поддержать своею силою, и если ни на одну изъ сторонъ не падаетъ слишкомъ много тягостей, -- тогда всякое изъ договаривающихся государствъ будетъ сохранять мирныя отношенія и, руководимое истиннымъ интересомъ своимъ. даже вынуждено будетъ искать мира». Такому разумному устройству договоровъ Лассонъ придаетъ величайшее значеніе, такъ какъ только «сообразные съ положеніемъ вещей» трактаты гарантирують намъ миръ. И воть въ данномъ отношении Лассонъ даже рвшается говорить о «свитости» («Heiligkeit») такихъ договоровъ, но сейчасъ же всятдъ за тъмъ онъ выражаетъ опасеніе, что эта «святость» едва ли долговъчна. А именно, такъ какъ «сообразность съ положениемъ вощей» состоитъ въ томъ, чтобы трактаты соответствовали реальнымъ соотношеніямъ силь, а соотношенія эти измѣнчивы, —то и «сообразность съ положеніемь вещей» легко прекращается и «святой» договоръ становится современемъ никуда не годнымъ» (S. 65). А сдёлался ли данный «святой» договоръ «негоднымъ», -- въ этомъ вопросѣ «никогда не можетъ быть иного судьи, кром'в самого государства». Все это совершенно в'врно, и мы должны вполне согласиться съ Лассономъ, что такъ дело обстоить «до сихъ поръ»; дальше же ны несогласны съ ничъ. Онъ говоритъ: «прямо таки немыслимо, чтобы это когда нибудь могло изивниться»; съ даннымъ положеніемъ мы ужъ никакъ не можемъ согласиться, такъ какъ совсвиъ венаучно выступать съ подобными заявленіями. Насколько данеко впоследстви можеть зайти развитие международнаго права, теперь этого мы не въ состоянім предвидіть; однако же нельзя считать невозможнымъ и «немыслимымъ», чтобы международное право изъ стадіи обычая и правственности современемъ перешло въ періодъ «права», когда оно, -по крайней мара въ извъстной части свъта или на протяжении опредъленнаго культурнаго общенія, --будеть имъть даже своего особаго законодателя и «судью».

Велика заслуга Лассона вы томы, что оны, избытая всякихы иллюзій и самообмановы, вполны реально представляеты дыйствительныя отношенія, проявляющіяся вы прошедшемы и настоящемы времени; сы другой же стороны Лассоны совершенно безосновательно и ненаучно отрицаеты будущее международнаго права, и вы этомы заключается его слабосты. Развитіє, какы частнаго, такы и государственнаго права, начиная оты самыхы примитивныхы стадій и доходя до современнаго ихы положевія, не даеты никакого по-

вода для подобныхъ отчаянныхъ заключеній относительно будушности международнаго права. Поэтому ровно ничемъ необосновано следующее безутишное выражение Лассона: «Природа вещей сильние всякихъ благихъ пожеланій, и опа теперь не позволяетъ, да и никогда не допустить, чтобы государства соединялись другъ съ другомъ на началахъ дружом и дюбви или чтобы они могли быть ограничены повиновеніемъ передъ какимъ нибудь принудительнымъ правопорядкомъ» (S. 84). Поскольку данное положение относится къ настоящему и прошедшему, оно неоспоримо; что же касается до будущаго, то здёсь это заявление не имёсть за собой никакихъ доводовъ. Впрочемъ и самъ Лассонъ нёсколькими страницами дальше замінаеть, что «прогрессивной силой цивилизаціи можно обосновать надежду на улучшенія». И вотъ, если бы Лассонъ не упустиль изъ виду этой мысли, то онъ бросиль бы свое безутышное отрецание всякой будущности за международнымъ правомъ и, пожалуй, не дошель бы въ концъ концовъ до прославленія «вооруженнаго народа» («Volk in Waffen»), какъ единственной панацеи иля будущаго состоявія государствъ; ніть, тогда Лассонь, віроятно, раскрыль бы намъ болье отрадную персиективу на будущее и вмъсто «вооруженнаго народа» въ заключительной картине изобразилъ бы отвращающуюся отъ войны мирно могучую «силу цивилезація».

Ивотъ, чего недостаетъ у Лассона, то Фриккеръ (В гісker) повидимому хочеть наверстать. Въ своемъ трудъ—«Problem des Völkerreckts» 1)-овъ отчасти вёрно указываетъ на возможное будущее развитие международнаго права. Изследовавъ объективно вопросъ: «существуетъ ли вообще международное право?» и указавъ на допускаемыя здёсь ошноки, а главнымъ образомъ на ту, что «къ международному праву стараются приноровить то понятіе позитивнаго права, которое получается изъ односторовняго разсмотржнія действующихъ въ государстві юридическихъ нориъ», — послів этого Фриккеръ переходить къ анализу понятія «международнаго права». И тутъ вполив правильно онъ паходить, что «международное право» имбетъ все-таки нбато общее съ дбйствующимъ въ государствт, а именю: вообще «правомъ должно становиться то, что заключается въ положеніи вещей». Такое разсуждение поставило Фриккера на совершенио върный путь, но къ сожальнію въ дальныйшемъ ходы своей работы онъ сбивается въ сторону. Здёсь Фриккеръ впадаетъ въ идеализиъ, позволяющій ему видёть въ «вещахъ» многое такое, чего въ нихъ нътъ, — и вотъ на этомъ онъ затъмъ стронтъ свои заключенія. Такъ въ человъчествъ онъ предполагаетъ «стремленіе къ единству» («Zug zur Einheit»), — стремденіе, которое реальнымъ путемъ никакъ не можетъ быть доказано. Конечно, на такомъ «стремленіи къ единству», долженствующемъ жить въ человъчествъ, очень легко

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschrift f. d. ges. Staatswissenschaft. Tübingen 1872. XXVIII Jahrg S. 91.

строить международноправовыя системы; но это напоминаетъ пріемы стараго естественнаго права, выставлявшаго различныя присущія человъку «побужденія». Въ «человъчествъ» до сихъ поръ не замвчается подобнаго порыва къ единству, если только не считать таковымъ стремленія къ господству и къ властвованію. Насколько идеалистично Фриккеръ обосновываетъ свое международное право. съ этимъ познакомитъ васъ следующая цитата: «Борьба за существованіе, перенесенная въ сферу человічества, должна опираться на все естество человъка. И вогъ, разъ въ составъ естества этого входить стремление къ другимъ, разъ принципъ-другъ за друга!--крвико сросся съ людьми, то и данная борьба должна (!) держаться внутри тёхъ предёловъ, которые человъкъ силою собственнаго естества своего вынужденъ установить въ своихъ отношеніяхъ къ другимъ людямъ. Принципъ-другъ за друга!--не прекращается за границами государства такъ же, какъ и за предълами семьи, котя при этомъ распространении интенсивность стремленія уменьшается. И здісь обнаруживается прогрессивное развитие: сферы, наполняемыя сознанием в общности, становятся все больше и больше» (S. 121). Эта последнін слова содержать въ себ'є неоспоримую истину, выводятся же они изъ ничемъ необоснованнаго принципа, сильно напоминая дедуктивный методъ приверженцевъ естественнаго права. Върно, конечно, что съ развитіемъ культуры сознаніе общности распространяется на все более и более обширные круги государствъ, а также правильно-въ этомъ именно явленіи искать будущее международнаго права; невфрно лишь-объясиять данное явленіе человеческимъ «естествомъ», которое будто бы состоитъ въ томъ, что «всякій человінь стремится нь другому» (S. 134), откуда затемъ должно следовать «единство всего человечества». Такін атомистическія аргументаціи не способны двинуть виередъ науку межаународнаго права, и следуеть полагать, что оне, -- какъ это показаль Лассонь, --принадлежать къ побитымъ точкамъ зренія. Факты же, показывающіе, что происходять «сближенія» между «цёлыми группами государствъ» (S. 371), что въ такихъ кругахъ развивается «общественное сознаніе», что, напр., вследствіе общности многихъ континентальныхъ интересовъ европейскія государства образують пекоторый международноправовой кругь и т. д., — такіе факты, составляя кринкій исходный пункть, имиють огромное значеніе для науки международнаго права. Факты эти указывають на возрастающую «силу цивилизаціи» и не позволяють намъ сомньваться въ неминуемомъ, хотя и далекомъ будущемъ международнаго права внутри широкаго круга культурнаго общенія.

# § 217.

# Несовершенство международнаго права.

При гражданскомъ и уголовномъ правѣ мы наблюдаемъ государственную власть, какъ высшую силу, которая не только про-

возглашаетъ это право, но и защищаетъ его. При государственномъ правъ также существуетъ эта власть, суверенно и абсолютно утверждающая свое отношение къ соціальнымъ составнымъ частямъ государства; воля ея, опираясь на силу, становится правомъ. Подъ давленіемъ этой силы въ государствъ происходить образованіе права, — и вотъ въ какой послъдовательности: развитіе здъсь идетъ отъ факта къ нравственности, и далью-отъ нравственности,-съ помощью всесильной государственной власти, — къ праву. Однако же всесиліе этой власти простирается лишь до пределовъ государства. Но подъ чьей же охраной можеть происходить то правообразованіе, которое должно выйти за границы отдёльныхъ государствъ? До сихъ поръ нътъ такой силы, которая могла бы провозглащать и затъмъ защищать это выходящее за предълы государства право. И вотъ, такъ какъ до настоящаго времени недостаетъ такой силы, то въ международной области правообразование пока невозможно, и даже признаки возникающаго интернаціональнаго нравственнаго порядка еще весьма слабы. Правда, факты и въ этой области создали уже нъкоторую нравственную идею, но сила ея еще слишкомъ незначительна для того, чтобы оказывать решающее вліяніе на международныя отношенія. Однако факты эти являются историческими. Созданная ими нравственная идея живетъ, конечно, въ лучшихъ слояхъ цивилизованныхъ народовъ, и все-таки до сихъ поръ она не только напрасно силится реализоваться въ правъ, но и какъ нравственность не можеть еще управлять международными отношеніями. Итакъ, теперь пока можно говорить лишь о слабыхъ зачаткахъ интернаціональной морали; о действительномъ же международномъ правъ въ настоящее время не можетъ быть еще никакой ръчи. Разумъется, междугосударственные договоры съ успъхомъ образовали бы исходный пунктъ для этого права, если бы только здёсь существовала такая высшая сила, которая могла бы охранять выполнение данныхъ договоровъ. Но трактаты эти соблюдаются лишь до тыхь поръ, пока это удобно и угодно для сторонъ; и вотъ исторія междугосударственныхъ договоровъ является лучшимъ доказательствомъ того, что интернаціональныя отношенія едва лишь дошли до преддверія нравственности; отсюда ясно, что мы еще не можемъ составить себъ никакого опредъленнаго представленія о томъ, какимъ образомъ отношенія эти могуть пріобръсть юридическій характеръ и образовать международное право.

#### § 218.

#### Война.

Трактующее о государствъ произведеніе отличалось бы нъкоторой неполнотой, если бы въ немъ не было отведено мъста войнъ и ея значенію. Изъ возникновенія и развитія государствъ война намъ извъстна, какъ "отецъ" (πόλεμος πατήρ πάντων) и "пріумножатель" государства. Но вотъ съ развитіемъ культуры все больше и больше растетъ отвращеніе къ войнъ, отвращеніе къ человъкоубійству. Въ нашей части свъта особенно громко теперь раздается возгласъ: "долой оружіе!". Лиги мира, международные мирные конгрессы съ шумными рекламами выступаютъ на сцену; всъ увъряютъ и клянутся, что ратуютъ лишь за миръ. Монархи—одинъ за другимъ — прославляются, какъ "миротворцы" ("Friedenskaiser"); такіе громкіе "миротворцы" не ръдкость въ Европъ, но при этомъ народы все-таки подавлены тяжестью налоговъ, идущихъ на содержаніе милліонныхъ армій. И нельзя, конечно, не обратить вниманія на это странное явленіе.)

Окончена ли роль войны на земномъ шарѣ или, по крайней мѣрѣ, въ "нашей высокоцивилизованной" части свѣта? Если война являлась естественнымъ, необходимымъ факторомъ историческаго процесса и государственнаго развитія, то наивно, конечно, было бы думать, что собственной силой своей "миротворцы" въ одинъ прекрасный день свободно могутъ изъять этотъ факторъ естественнаго процесса изъ механизма соціальнаго развитія. Способность легко предаваться такимъ вѣрованіямъ и надеждамъ является удѣломъ наивныхъ умовъ. Война далеко еще не закончила своей естественной, необходимой функціи въ соціальномъ развитіи и, пожалуй, никогда в по л н ѣ пе закончитъ ее; но возможно, что со временемъ огромныя области человѣческой культуры, цѣлыя системы государствъ будутъ находиться въ умиротворенномъ состояніи. )

### § 219.

# Война, какъ "правовое средство" ("Rechtsmittel").

Разсматривая литературу по международному праву вплоть до новъйшаго времени, мы напрасно стали бы здъсь искать правильнаго пониманія войны, пониманія ея существа и значенія въразвитіи человъчества.

Приверженцы естественнаго права (Puffendorf, Thomasius, Buddäus, Heineccius, Griebner) считають войну междугосударственной тяжбой, юридическимъ процессомъ, который долженъ быть ръшенъ оружіемъ, такъ какъ надъ государствами нътъ никакого судьи. По мнѣнію этихъ ученыхъ, война является правовымъ средствомъ (Rechtsmittel)—въ родѣ того, какъ конфискація или какой нибудь другой актъ принужденія. И представители науки международнаго права (Rachel, Textor, Martens, de Vattel, Klüber, J. J. Moser) опредъляютъ лишь внѣшнюю сторону войны, не касаясь существа и значенія ея. "Согласно требованіямъ разума", говорить J. J. Moser, "войной называется такое положеніе, когда одинъ суверенъ пользуется своей арміей, чтобы нанести извъстный ущербъ другому суверену или его народу".

Новъйшіе представители науки международнаго права довольствуются тѣмъ, что съ прискорбіемъ отзываются о войнъ, какъ о неизбъжномъ крайнемъ средствъ, и оправдываютъ ее лишь, какъ путь къ возстановленію извъстнаго "правонарушенія". Поэтому они осуждаютъ такую войну, которая основана только на соображеніяхъ "пълесообразности". Вотъ какъ, напримъръ, говоритъ Геффтеръ: "Одни лишь доводы политической пользы, а также морально хорошія цъли безъ наличности угрожающаго или уже причиненнаго правонарушенія никогда не могутъ оправдывать нес праведливость войны".

И вотъ лишь отдъльные натуралисты и соціологи выражають болье глубокое пониманіе войны. Прежде всего Мальтусъ. Онъ говоритъ: "Одной изъ первыхъ и главнъйшихъ причинъ войны являлся, безъ сомнънія, недостатокъ въ территоріи и средствахъ пропитанія; какъ ни измънились человъческія отношенія со времени своего возникновенія, все-таки обстоятельство это сохраняетъ свою силу еще до сихъ поръ и приводитъ, правда, въ меньшемъ уже размъръ, къ тъмъ же послъдствіямъ" Въ своей теоріи "борьбы за существованіе" Дарвинъ, очевидно, прежде всего имъетъ въ виду категоріи растительныхъ и животныхъ организмовъ; но изъ этого ученія съ логическою необходимостью слъдуетъ, что и про-исходящія между народами войны управляются тъмъ же самымъ естественнымъ закономъ.

При такомъ взглядъ на вещи, само собою разумъется, па-

<sup>1)</sup> Malthus — "Versuch über das Bevölkerungsgesetz", deutsch von Stöpel, S. 638.

даетъ тотъ критерій "правомърности" и "справедливости", которымъ при разсмотръніи войнъ пользуются историки и представители науки международнаго права. Въдь, согласно этому пониманію вещей, войны лежатъ именно не въ области права, не въ области государственнаго правопорядка, но въ сферъ соціальныхъ естественныхъ отношеній, которыя составляютъ или по крайней мъръ должны бы составлять предметъ исторіи.

§ 220.

#### «Право на войну».

глубокомысленный представитель науки международнаго права Генрихъ Реттихъ недавно сделалъ отважную попытку конструировать "право на войну" ("Recht zum Kriege") 1); но сейчасъ мы убъдимся, что это послъднее не имъетъ ровно ничего общаго съ правомъ. Реттихъ считаетъ войну просто "актомъ сношенія" ("Act des Verkehrs"). Какъ всякое сношеніе, "война вытекасть изъ человъческихъ потребностей и цёль ея—удовлетвореніе данныхъ потребностей". Согласно съ признаками этого "боевого сношенія", Реттихъ опредъляеть его, какъ "сопряженное съ насиліями состязаніе изъ-за такого предмета раздора, пріобрътеніе и удержаніе котораго возможно лишь съ помощью борьбы". Въ виду того, что искони войны эти разыгрываются, какъ "борьба между различными, внутри болъе или менъе скръпленными общностью извъстныхъ интересовъ человъческими группами", -- въ виду этого къ вышеприведенному опредъленію следуеть прибавить еще тоть признакъ, что война является "борьбой между организованными человъческими массами". Внутри же такихъ "организованныхъ массъ" война, какъ "самое ръзкое отридание общности интересовъ", должна уступить мъсто "мирному и правовому порядку"; такой правопорядокъ мы называемъ государствомъ, если онъ существуетъ "у единаго, на собственной территоріи самостоятельно живущаго народа". Государство, следовательно, представляеть изъ себя приведенную къ внутреннему замиренію территорію. (а) Но съ этого государственнаго правопорядка "сношеніе" основаніемъ

<sup>&#</sup>x27;) Heinrich Rettich-"Gur Theorie und Geschichte des Rechts zum Kriege", 1888.

между "организованными человъческими массами" не прекращается. Оно и теперь ведется, но только уже внъ замиренной территоріи, т. е., между отдъльными государствами, представляющими изъ себя также лишь "организованныя человъческія массы". Причины войнъ остаются все тъже: потребность въ территоріи, пропитаніи и предметахъ роскоши. Побъдитель-завоеватель, покоривъ враждебное государство, продолжаетъ дъло "замиренія": онъ присоединяетъ завоеванное государство къ своимъ предъламъ и распространяеть на него е д и ны й государственный правонорядокъ.

"Никто... не хочетъ войны ради нея самой", говоритъ Реттихъ, "и даже самое дикое животное никогда не находитъ удовольствія въ однихъ лишь убійствахъ... Среднев вковый рыцарь на войнъ пріобръталь себъ средства къ жизни; потребность въ пропитаніи, предметахъ роскоши и рабочихъ рукахъ, --- вотъ тъ поводы, которые побуждали его къ войнъ; это былъ актъ сношенія, - когда онъ бородся со своимъ сосъдомъ. Когда же данное сношеніе измінило свою форму, когда оно стало доставлять заинтересованнымъ лицамъ средства къ жизни и предметы роскоши уже другимъ путемъ, не требующимъ рискованія собственной жизнью, — тогда война сама собой потеряла свое значение". И вотъ "усилившіеся властелины, усмиривъ разбойниковъ и медіатизировавъ слабъйшихъ изъ своей среды, были въ состояніи даже ЭТИМЪ ПОКОРОННЫМЪ И ИХЪ ПОТОМКАМЪ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ -- МИРНЫМЪ путемъ удовлетворять свои потребности и такимъ образомъ легко забыть прежній образь жизни". Абсолютистское полицейское государство предоставило имъ должностныя назначенія и почетныя арміяхъ они заняли много военныхъ постовъ. ВЪ "... Доступъ къ офицерскому званію и вытекающія отсюда выгоды сделались законной, и во всякомъ случае везде фактической привилегіей дворянства". Затъмъ война направилась противъ самостоятельныхъ сосъднихъ территорій, —и такъ продолжалось до твхъ поръ, пока наконецъ, послв поглощенія слабыхъ сильными, самый могущественный не покориль остальныхъ менъе сильныхъ. Такимъ образомъ совершилось замиреніе Германіи. И вотъ "государственное устройство Германской Имперіи является тімъ краеугольнымъ камнемъ, который наше покольніе водрузило посль долгой и тяжелой борьбы". Подобнымъ путемъ шло развитіе и въ "другихъ государствахъ, принадлежащихъ къ современному

интернаціональному правовому общенію". Всё они такимъ же образомъ достигли "вёчнаго мира внутри своихъ предёловъ".

Описаніе это вполнъ правильно. Натяжки наблюдаются у Реттиха лишь тогда, когда онъ стремится подвести данные естественные факты подъ извъстную юридическую формулу, когда онъ хочетъ построить "право на войну".

"Какъ всякое сношеніе", говорить онъ, "такъ и объявленіе войны зависить прежде всего оть существованія у иниціатора извъстнаго ряда утилитарныхъ разсчетовъ, которые въ общемъ можно свести къ тому, что они преследують цель увеличенія общаго благосостоянія". "Правда, эти соображенія цълесообразности... никоимъ образомъ не относятся къ международному праву", но къ политикъ. "Руководитъ тутъ исключительно лишь собственный интересъ, -- и такъ должно быть до техъ поръ, пока существуетъ предположение относительно подобной же политики со стороны противника". Отсюда "убъждение государства въ томъ, что лишь воинственнымъ путемъ можно достичь извъстной, необходимой для его благосостоянія цёли, — туть постоянно дёйствуеть юридидическое (?) основаніе для объявленія войны". Это убъждение является правомъ на войну (?). "Относительно историческій позитивности... даннаго положенія, до сихъ поръ опредъляющаго право войны", не можеть быть никакого сомнънія; и вотъ, "такъ какъ историческая позитивность его несомнънна, то она также и нравственна". Вышеприведенное положение "переносить главную отвётственность за управление государствомъ въ область внутренней политики и установляеть завъть непоколебимаго и безусловнаго соблюденія собственных интересовъ, которые, согласно съ современной культурой, по общему правилу, лучше всего процвътають во время мира; такое соблюдение собственныхъ интересовъ даеть для всего международнаго общенія гораздо болье надежную гарантію противъ легкомысленныхъ войнъ, чъмъ это могли бы когда-нибудь сдалать субтильныя и неясныя требованія техъ международныхъ энтузіастовъ, которые потеряли почву фактовъ и стоятъ на идеалистическомъ и апріорномъ пути взаимнаго самопожертвованія и интернаціональнаго братства".

Со всѣмъ этимъ изложеніемъ мотивовъ войны, съ изображеніемъ ея роли въ исторіи государственнаго правопорядка и въ международныхъ отношеніяхъ мы согласны. Что же касается до насильственнаго подведенія естественнаго процесса подъ категорію

права,—то противъ этого мы протестуемъ. Мы признаемъ лишь, что,—какъ върно указываетъ Реттихъ,—мало-по-малу возни-каютъ такія интернаціональныя "правовыя",—скажемъ лучше,—культурныя общенія, въ которыхъ одно за другимъ ограждаются извъстныя физическія и моральныя блага; защита этихъ послъднихъ не чужда цълямъ войны въ международныхъ культурныхъ кругахъ". Конструировать же "право на войну" мы никакъ не можемъ: въдь война не находится подъ въдъніемъ государственнаго правопорядка и, слъдовательно, лежитъ по ту сторону права.

а) Въ Германіи стремленія къ внутреннему замиренію государственной территоріи начались съ такъ наз. священныхъ дней мира (Friedenssch wörtage). Такъ Генрихъ II въ 1004 г. заставиль всёхь присутствовавшихь въ цюрихскомъ ландтаге поклясться, что они будуть «охранять миръ и не стапутъ потворствовать разбоямъ». Въ 1103 г. Генрихомъ IV въ Майнца было установлено полное мирное соглашение: «.... долженъ царить миръ, распространяя свою охрану особенно на церкови, духовенство. монаховъ, монахинь, купповъ, свреевъ и женщинъ». За нарушеніе мира полагалось лишеніе руки или глазъ. Затёмъ съ 1156 г. появляются великіе закоподательные акты относительно общаго внутренняго мира (въ 1187 г. въ Нюрнбергъ, въ 1235 г. при Фридрихѣ II въ Майнцѣ). И всегда на первомъ планъ стоить личный интересъ императора, требующій внутренняго мира, какъ средства для достаженія могущества среди другихъ державъ. Такъ и Максимиліанъ I смотритъ на этотъ миръ, какъ на обстоятельство, благопріятствующее тімь домашнимь интересамь, которые руководили его мфропріятіями. Но всф мирныя постановленія вилоть до вфчнаго внутренняго мера не заключали въ себъ категорическаго воспрещенія междуусобиць, - распри допускались, «если мирнымъ путемъ нельзя было достичь своихъ законныхъ цёлей». И лишь въ 1495 г. въчвый внутренній миръ наложиль запреть на всякія распри и самоуправства. Последнее правительственное запрещение междуусобныхъ войнъ мы находимъ въ Вестфальскомъ мирномъ договоръ. Съ этихъ поръ кулачное право примъняется еще лишь болье могущественными сословіями имперіи, - и то уже въ видъ войны. Подобно современнымъ войнамъ, и тъ средневъковыя междуусобицы регулировались извёстными законами. И дёйствительно, какъ направленный противъ «поджигателей» актъ («сопstitutio») 30 декабря 1187 г., такъ и мирныя постановленія 1225 и 1230 г.г., а равно и Золотая Булла 1356 г., —всв они содержать въ себъ извъстныя нормы отвосительно объявленія и самого веденія тогдашнихъ войнъ. Разумфется, ходъ и конецъ борьбы опредъляются соответственно той цели, которую пресле-

дуетъ данная расправа. «Если предметомъ раздора являлась земля, то побъщденный теряль ее; если же онъ возбуждаль опасенія въ томъ, что въ будущемъ можеть нарушать права владъльца, тогда его лишали жизни или держали въ заточении; вражеская крепость, если она не была нужна для новаго властителя, предавалась огню; захваченныхъ въ плъвъ солдатъ убивали, иногда же сохраняли, если только надъялясь откуда нибудь получить за нихъ выкупъ; пленныя женщины, дъти.... всячески утилизировались и употреблялись для домашнихъ услугъ, если побъдитель имълъ въ этомъ надобность, - въ противномъ же случав ови сохранялись для выкупа или умерщвлялись....; гуманное обращение было совершение неизвъстно». Партіи не руководились никакими правовыми спофраженіями. И вотъ, «что побуждале рыцаря начинать борьбу или опредвляло выборь дальнейшихь меропріятій,—это были mutatis mutandis такія же самыя соображенія, какими теперь руководствуется, вапр., биржевой спекулянть, примъчяясь къ повышенію и паденію курса цённыхъ бумагь; взвішивались шансы на успіхь и при этомъ не сознавали ни правоты, ни противозаконности даннаго образа дъйствів». И, гдъ государственная власть «добровольно или недобровольно придерживается принципа невившательства»,-тамъ, конечно, гибнетъ слабъйшій. «Въ современной, ведомой частными лицами борьбъ изъ-за выгодъ главное ръшающее значеніе имъетъ капиталъ, -- въ прежнее же время такую побъду давало большее количество солдать». И такъ между прежними распрями и теперешней спекуляціей ніть никакой принципіальной разницы, но существуеть лишь некоторое несходство въ хозяйственныхъ отношеніяхь;--«.... теперь побъда пріобрътается салой новаго капитала...., въ прежней же междуусобной борьбѣ изъ-за земли приходилось драться со всёмъ ен населеніемъ....» При этомъ, «конечно, не пренебрегали и болье мелкой добычей, - различными произведеніями природы, драгоцівностями и т. д.». (Heinrich Rettich I. c. S. 93).

#### § 221.

# Стремленія ко всеобщему миру.

Итакъ война есть проявление всесильнаго естественнаго процесса. Но следуеть ли отсюда, что, въ виду даннаго факта, всеобщія стремленія къ миру не имёють никакого значенія? Нёть, этого нельзя утверждать. Такіе порывы къ миру въ корнё своемъ являются стремленіями умиротворить существующее культурное общеніе. Если же они выражаются въ "планахъ всемірнаго замиренія" ("Weltfriedenspläne"), то въ этомъ нужно видёть одно лишь простительное, понятное и безвредное преувеличеніе. Усившными и практичными такія стремленія могуть быть лишь внутри даннаго культурнаго общенія, гдв они свидвтельствують о томъ, что потребность въ замиреніи этого общенія становится все настоятельные и настоятельные. И разъ появляется такая потребность, то она добьется своего удовлетворенія, причемъ пропаганда мира мало-по-малу раскроеть существующія еще въ этомъ культурномъ общеніи двйствительныя причины войнъ и постарается устранить ихъ. И понятно, конечно, почему въ то время, когда на обширныхъ европейскихъ территоріяхъ уже водворенъ миръ,—всей Европъ, въ ея цъломъ, не удалось еще достигнуть замиреннаго состоянія.

Итакъ, данныя стремленія имѣютъ цивилизаторское значеніе и поэтому они не безцѣльны. Но эту задачу будущаго разрѣшитъ не фраза—"долой оружіе", не звонкія и пустыя рѣчи на конгрессахъ,—нѣтъ, она будетъ разрѣшена при содѣйствіи серьезной научной работы, которая покажетъ, что прежде всего въ такомъ культурномъ общеніи, какъ европейское, войны являются устарѣлымъ и нецѣлесообразнымъ средствомъ, неспособнымъ оградить дѣйствительныя потребности европейскихъ народовъ; эта безпристрастная научная работа разоблачитъ то лицемѣріе, которое постоянную боевую готовность старается выставить, какъ гарантію мира,—въ то время, какъ подъ ней часто кроются атавистическія разбойничьи тенденціи несвоевременнаго уже цезаризма 1).

( Del

§ 222.

#### Три соціальныхъ сферы.

Прежде всего следуеть заметить, что такъ называемое "международное право" находится еще за пределами права и государства
и лежить исключительно лишь въ области предстоящаго историческаго развитія. И воть для более нагляднаго разсмотренія соціальныхъ отношеній, ихъ можно разбить на три сферы,—а именно:
на сферу исторіи, государства и права. Эти три сферы подобны
тремъ концентрическимъ кругамъ, центромъ которыхъ является
человекъ, и изъ которыхъ наименьшій—кругъ права, следующій

<sup>1)</sup> См. статью Pöhlmann'a— "Entstehung des Cäsarismus" въ его "Aus Alterthum und Gegenwart", 1895; а также Quidde—"Caligula", 1893.

за нимъ-государства и, наконецъ, самый большой-исторіи. Лишь въ наименьшемъ изъ этихъ круговъ, въ правовомъ кругъ, надъ личностью съ абсолютной силой господствуетъ провозглашаемое и защищаемое государствомъ право. Тутъ личность должна приноровляться къ праву, являющемуся критеріемъ ея деятельности. Но во второмъ уже кругв, въ кругв государства, право теряетъ свою неограниченную силу. Въдь государство, провозглашающее право, стоитъ выше этого последняго; государственное право, какъ мы уже видёли, существенно отличается отъ частнаго и уголовнаго. Конечно, въ государственномъ правъ выражаются тъ нормы, которыя государство хочеть соблюдать въ публичноправовыхъ отношеніяхъ; но туть его никто не можеть принудить къ этому соблюденію, такъ какъ относительно себя государство само является высшей силой. Однако же, во второмъ кругъ огромнымъ значеніемъ пользуется нравственность, съ которой государство должно считаться. Государственная власть никогда еще безнаказанно не нарушала нравственнаго порядка, — она всегда претерпъвала должную кару за оскорбление общественной нравственности.

И вотъ, хотя для государства, какъ такового, правовой критерій имѣетъ слишкомъ мало значенія, такъ какъ тутъ руководящую роль часто играетъ исключительно лишь "высшій государственный интересъ", — однако же, по крайней мѣрѣ въ цивилизованныхъ государствахъ, можно наблюдать такое явленіе: государство относится съ уваженіемъ къ "общественной правственности".

Наконець, въ третьемъ и самомъ большомъ кругѣ, въ кругѣ исторіи, нѣтъ никакого права и даже нравственность въ интернаціональныхъ отношеніяхъ играетъ пока лишь весьма незначительную роль. Единственной руководящей нитью въ дѣятельности государствъ и народовъ является эгоизмъ, но, конечно, никому изъ историковъ не вздумается порицать ихъ за это и не придетъ въ голову примѣнять при разсмотрѣніи междугосударственной дѣятельности масштабъ права или нравственности. Въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ государства и народы до сихъ поръ не считаютъ себя связанными ни правомъ, ни нравственностью. Не только международное право, но и международная мораль относятся больше къ будущему, чѣмъ къ настоящему; что же касается до прошедшаго, то этой эпохѣ, какъ учитъ исторія, они были совершенно чужды.

#### § 223.

#### Право и государство.

Разсмотръвъ всю правовую сферу постольку, поскольку она связана съ государствомъ, мы хотимъ теперь поближе взглянуть на существующее между правомъ и государствомъ отношеніе, поближе изслъдовать природу этого отношенія.

Уже въ предыдущемъ изложении доказано, что право существованиемъ своимъ обязано государству. А именно, не въ томъ лишь смыслѣ, что государство, для провозглашения права закономъ, почерпаетъ его изъ не й тральна го источника нравственности, — нѣтъ, государство является дѣйствительнымъ творцомъ права, такъ какъ неизсякаемый источникъ права, нравственность, поддерживается тѣмъ лишь соціальнымъ взаимодѣйствіемъ, которое всѣ составныя части государства проявляютъ въ общемъ культурномъ дѣлѣ; изъ этой лишь общей соціальной работы вытекаетъ нравственность, подготовляя почву для все новаго и новаго права.

Явленіе это присуще всякому праву. Но все-таки послѣ особаго разсмотрѣнія отдѣльныхъ правовыхъ областей обнаруживается, что одна изъ нихъ (напр., (частное право) почти пичѣмъ уже не связана съ государствомъ, какъ организаціей властвованія;) между тѣмъ какъ другая (напр.. публичное право) сильно еще прикрѣплена къ нему, отражаетъ въ себѣ всякое развитіе данной организаціи и постоянно находится подъ ея вліяніемъ.

Есть такія сферы, какъ, напр., право собственности, на которыя государство теперь ужъ не оказываетъ замѣтнаго вліянія, которыя существуютъ отдѣльно и самостоятельно отъ него; это—такія правовыя сферы, къ самостоятельности которыхъ государство должно относиться съ уваженіемъ, которыя уже почти независимы отъ него. Напротивъ, другія области, напр., административное право, всецѣло еще находятся подъ вліяніемъ государства,—это послѣднее еще дѣйствуетъ въ нихъ, давая имъ форму сообразно съ настоящими своими потребностями; и вотъ здѣсь теперь едва лишь начинается стремленіе—стать въ независимое отъ государства положеніе (а).

а) Вспомнимъ котя бы лишь о тёхъ непрерывныхъ коренпыхъ измѣненіяхъ, которымъ въ настоящее время подвергаются еще такія области публичнаго права, какъ, напр., ремесленное право (Gewerberecht). Не такъ давно еще господствовало цеховое право, затѣмъ государство провозгласило свободу промысловъ, потомъ снова вернулись ко всевозможнымъ органиченіямъ свободы занятія ремеслами—и періодъ экспериментовъ далеко еще не законченъ. Здѣсь правообразованіе идетъ слѣдомъ за измѣнчивыми государственными потребностями, завися отъ перемѣнныхъ судебъ партійной и соціальной государственной борьбы; область эта еще не достигла безспорной самостоятельности и независимости отъ государства.

#### § 224.

#### Эмансипація права отъ государства.

Если мы съ этой стороны разсмотримъ различныя правовыя области, если мы то болье отдаленное и свободное, то болье близкое и тысное отношене данныхъ областей къ государству сравнимъ съ различною ихъ давностью (право собственности, напримыръ, несомныно древные административнаго или конституціоннаго),—тогда придемъ къ слыдующему заключенію: (праву присуща тенденція—все больше и больше эмансипироваться отъ своего творца, отъ государства, тенденція освобождаться отъ его вліяній и выступать противъ него въ виды самостоятельной силы, въ виды правовой идеи.

Вотъ, напр., мы видъли, какъ государство создало институтъ семьи, видъли, какъ вначать это облъ въ тъсной зависимости отъ него находящійся правовой институтъ. Каково же теперь отношеніе семьи къ государству? Въ настоящее время она составляетъ такой независимый отъ него, вполнъ самостоятельный правовой институтъ, надъ которымъ у государства уже нътъ никакой власти.

Въ области семейнаго права государство теперь уже не можетъ самостоятельно распоряжаться,—оно должно считаться съ этимъ правомъ. Государство теперь не можетъ давать привилегій, способныхъ нарушить принципы семейнаго права; оно, напр., никакому отцу не можетъ предоставить такой привилегіи, которая

освобождала бы этого послъдняго отъ законныхъ его обязанностей, или т. под.  $^1$ ).

То же самое можно сказать и относительно института права собственности. Первоначально находясь всецёло на благоусмотрёніи государства, со временемь онь освобождается оть этой зависимости и достигаеть полной самостоятельности. Государство теперь должно относиться къ собственности съ такимъ же уваженіемь, какъ и всякая отдёльная личность; этоть правовой институть пріобрёль самостоятельную силу, противъ которой государство не смёсть выступать; отсюда его обязанность вознагражденія за экспропріаціи.

И вотъ, между тъмъ какъ такіе древнъйшіе правовые институты стоятъ уже настолько далеко отъ государства, что теперь уже и забыли о прежней своей связи съ государствомъ, о прежнемъ своемъ публичноправовомъ характеръ и происхожденіи, — въ настоящее время на нашихъ глазахъ происходятъ такіе факты, которые вполнъ ясно представляютъ намъ этотъ процессъ эмансипаціи права отъ государства.

Мы уже упоминали объ административномъ правѣ. Здѣсь особенно ясно можно видѣть, какъ государство первоначально лишь силою своей собственной дѣятельности создаетъ ту сферу нравственнаго сознанія, изъ которой со временемъ выкристаллизовываются отдѣльные правовые принципы.

Эти принципы административнаго права эмапсипируются отъ государства, — они достигають извъстной независимости и самостоятельно выступають передъ государствомъ. Даже больше того! — они мало-по-малу добиваются охраны отъ посягательствъ со стороны государства, находя ее въ особыхъ административныхъ судахъ.

То же самое происходить и съ конституціоннымъ правомъ.

Итакъ, какъ мы видимъ, природа отношенія права къ государству основывается на томъ, что государство силою своой опредёленной дёятельности (которая, правда, вмёстё съ тёмъ является непрерывной борьбой образующихъ его соціальныхъ составныхъ частей) создаетъ все новыя и новыя сферы нравственности, изъ которыхъ затёмъ вытекаетъ право. Но это послёднее стремится къ самостоятельности и независимости отъ государства.

<sup>1)</sup> Правда, вь колоніяхъ правительства и теперь еще образують семейное право въ нитересахъ господствующей націи; такъ, напр., на своихъ тихо-океанскихъ островахъ Голландія приноровляеть къ политическимъ интересамъ такіе институты семейнаго права, какъ усыновленіе, узаконеніе, бракъ съ туземцами и т. д.

И воть, достигнувь этого, данное стремленіе идеть еще дальше, оно направляется къ господствованію надъ государствомъ. Право хочеть стать выше государства. Право не желаеть уже признавать своимъ творцомъ того, кому оно обязано существованіемъ; напротивъ,—оно само старается занять отцовское по отношенію къ государству положеніе.

# § 225.

#### Юридическое понимание государства.

Въ связи съ данной естественной тенденціей права находится то явленіе, что юриспруденція хочеть по-своему понимать государство; она юридически конструируеть это послъднее, старается вывести его изъ простыхъ принциповъ частнаго права и установить подходящія для него правовыя положенія.

Съ вышеописанной тенденціей права, инстинктивно сообщающейся юриспруденціи и юристамъ, связано то обстоятельство, что эти послёдніе не желають иначе представлять себѣ государство, какъ лишь такимъ у с тройствомъ, которое вытекаетъ изъ права и его идеи, и цёль котораго предназначается уже самимъ правомъ.

Изъ такого пониманія вытекаеть опредѣленіе государства, какъ правового (Rechtsstaat); этому юридическому пониманію обязано государственное право, какъ "совокупность общихъ правовыхъ положеній" относительно происхожденія и существованія государства.

Истинное познаніе природы государства и права, а также и взаимнаго ихъ отношенія должно уничтожить эту фикцію правового государства, какъ устройства, цёль котораго состоить исключительно лишь въ осуществленіи права; истинное знаніе положить конець общему или философскому государственному праву, какъ совокупности естественно правовых в (патиггесht-lichen) положеній и правиль для государства.

Но пусть это употребительное выраженіе ("общее государственное право") и на будущее время остается въ наукъ: данное названіе теперь уже не можеть повести къ путаницъ понятій.

Вопреки частнымъ заявленіямъ юристовъ, общее государственное право не заключаетъ въ себъ никакихъ правовыхъ положеній для государства. Общее государственное право—не юридическая дисци-

плина, не юридическое ученіе, но наука о государствів. Конечно, государство производить извівстный правопорядокь и призвано поддерживать этоть послідній. Однако же его нельзя отожествлять съ даннымъ правопорядкомъ. Въ природії государства заложено непрерывное образованіе все новаго и новаго правопорядка, совершающееся согласно съ прогрессирующей человіческой культурой. Съ высшей исторической точки зрінія право и правопорядокъ являются для государства лишь средствомъ: съ такой высшей точки зрінія, задачей государства можетъ служить исключительно лишь развитіе все болібе и болібе высокой культуры и всего того, что эта послідняя въ себів содержить (а).

а) Даже новъйшія сравнительно попытки юристовъ выяснать существо права—всъ неудачны. Ошибка лежить снова въ томъ обратномъ направленіи, которое они избирають, въ направленіи отъ права къ государству, выступающемъ уже во внѣшней систематикъ ихъ изложеній.

Въ своемъ «Zweck im Recht» (1877) Герингъ слёдуеть за идеалистическими философами права, хотя и подъ «монистическимъ» флагомъ. «У права есть одинъ лишь источникъ—цёль» (І., XІІІ); это фраза, ничего ровно не объясняющая и въ корнѣ своемъ содержащая тривіальное утвержденіе, что въ природѣ ничто не бываетъ бозцѣльно. И вотъ, по мнѣнію Геринга, изъ этого источника прежде всего возникаетъ право, которое «до тѣхъ поръ находится въ блуждающемъ состояніи, пока не достигнетъ государства» (І, 306). «Лишь въ государствѣ право находитъ то, чего оно ищетъ: оно пріобрѣтаетъ верховенство надъ властью». Но это «блуждающее» и «ищущее государства право» представляетъ изъ себя одну лишь фантазію.

Теперь перейдемъ къ Меркелю. Свою «Juristische Encyclopädie» (1885) онъ начинаетъ вопросомъ: «что такое право?» На данный вопросъ Меркель не отвъчаетъ и послъ трактованія о правъ переходитъ къ государству; это послъднее онъ считаетъ «носителемъ того порядка, при кэторомъ осуществляется жизненное общеніе въ народъ». А откуда въ государствъ берется право? какъ оно возникаетъ здъсь, въ борьбъ соціальныхъ составныхъ частей

народа?--этого Меркель не указываетъ.

Посмотримъ дальше, что говоритъ Валлашекъ (Richard Wallaschek)? Первый томъ своихъ «Studien zur Rechtsphilosophie» (1889) овъ наполняетъ изслёдованіями о правё и отсюда хочетъ перейти ко второму тому, гдё намёревается изложить «ученіе о государствё». Вотъ какова основная мысль Валлашека: въ послёдовательномъ своемъ развитіи человёческая духовная дёятельность производить сферы—религіи, морали, права и въ концё кон-

цовъ—государство. По мнѣнію Валлашека, эти предваряющія государство области возникають въ «обществѣ», которое онъ обстоятельнѣе не выясняеть, но которое, безъ сомнѣнія, прежде всего имѣеть догосударственный характерь. Второго тома «Stndien zur Rechtsphilosophie» еще нѣтъ; поэтому мы еще не знаемъ, какимъ образомъ изъ даннаго общества выйдетъ государство. Если же въ этомъ обществѣ есть уже религія и право, то можно надѣяться, что и государство будетъ сюда присоединено вполнѣ приличнымъ, удовлетворяющимъ всякаго юриста образомъ, а не такъ, какъ это изображаютъ безжалостные соціологи. (См. мой отзывъ о книгѣ Валлашека, помѣщенный въ Grünhut'sche Zeitschrift 1891).

Колеръопредбляетъ право, какъ «такое произведеніе разума (Vernunfterzeugniss), которое указываетъ всякой личности принадлежащую ей сферу и такимъ образомъ дълаетъ возможнымъ, чтобы личности эти и въ отдельности и во взаимномъ своемъ сношенім успёшно выполняли цёль разумнаго существованія» («Das Recht als Culturerscheinung» 1885). Заслуженный профессоръ-юристъ и ученый историкъ права, какъ извъстно, является также и поэтомъ. И вышеприведенное опредъление права, пожалуй, можно было бы принять за поэтическое видение. Ведь возможно ли произведениемъ разума называть то право, которое всегла и вездъ является результатомъ борьбы сталкивающихся, интересовъ? Когда и где подходять къ праву те свойства, которыя Колеръ ему приписываетъ? И въ самомъ деле, является ли правомъ то «произведение разума», которое «указываетъ всякой личличности принадлежащую ей сферу» и такимъ образомъ даетъ этимъ личностямъ везможность успѣшно выполнять «цёль разумнаго существованія»? Гдѣ же дѣйствовало такое право? Не на островъ ли Утопіи? Или, можеть быть, Колерь хотъль попронизировать? Не говорить ли онъ совершенно върно въ томъ же самомъ сочиненіи (S. 23), что право не представляеть изъ себя «ничего устойчиваго», что оно напротивъ «обнаруживаетъ постоянное развитіе, постоянное колебаніе и волненіе идей, гдё одна волна подавляеть другую и гдё Кроносъ пожираеть своихъ собственныхъ детей»? Но какъ же это согласовать съ вышеприведеннымъ определеніемъ? Неужели же столь шатко и эфемерно должно быть то «произведеніе разума, которое указываеть всякой личности принадлежащую ей сферу»? Неужели же и во всемъ этомъ въчномъ измѣненіи оно все-таки всегда останется такимъ «произведеніемъ разума», указывающимъ всякому его сферу? Съ данными признаками въчнаго измъненія и теченія, которые Колерь приписываеть праву, согласуется скорте ужъ другое опредтленіе, —а вменно, что право является въчно нарушаемой и горячо оспариваемой границей властвованія соціальных составных частей государства.

#### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

# Систематика наукъ о государствъ и правъ.

§ 226.

#### Недостатокъ въ систематикъ и ея методахъ.

Неправильное пониманіе отношенія юриспруденціи къ государственной наукѣ является между прочимь и слѣдствіемъ недостатка въ научно обоснованной систематикѣ государственныхъ наукъ вообще. Вѣдь только изъ такой систематики можетъ вытекать правильное положеніе правовѣдѣнія и различныхъ его отраслей по отношенію къ наукѣ о государствѣ. Но, къ сожалѣнію, и до сихъ поръ совершенно справедливы слова Валькера ¹), что "общей систематики государственныхъ наукъ еще не существуетъ". Не только нѣтъ единогласія по вопросу о томъ, что принадлежитъ къ государственной наукѣ и что выходитъ за ея предѣлы, но и не могутъ все еще придти къ соглашенію относительно прочной терминологіи для отдѣльныхъ ея отраслей.

Причина этого явленія лежить, несомніно, въ незрівлости самой науки, въ неясности понятій о государствовідівнім и его отрасляхь. Поэтому слідуеть стремиться къ оріентировкі и выясненію понятій.

Опыть простичь прочной систематики государственных наукь можно разсматривать отдёльныя дисциплины въ ихъ исторической послёдовательности и такимъ образомъ создавать хронологически построенную систему государственныхъ дисциплинъ; вовторыхъ-же, систему эту можно строить на чисто логическихъ началахъ, отправляясь отъ болёе общихъ къ болёе спеціальнымъ областямъ. Мы постараемся сдёлать опытъ систематики въ обоихъ этихъ направленіяхъ.

#### § 227.

#### Историческая систематика.

При историческомъ разсмотрении положительное право, а именно сперва безразлично—частное и публичное право, является

<sup>1)</sup> C. Walker—«Die Grundbegriffe des Staatsrechts», Berlin 1876.

первымъ нашимъ фактомъ и изучение его составляетъ начало всей юриспруденции. Позже, уже во всякомъ случав въ Римв, различаютъ право частное (ius privatum) отъ публичнаго (ius publicum). Съ другой же стороны Греки уже были знакомы съ философией права и государства. Объ этомъ свидетельствуютъ политические трактаты Платона (а) и "Политика" Аристотеля.

Итакъ уже въ древности (Греція, Римъ) можно отмътить слъдующія государственнонаучныя дисциплины: частное и публичное право, философію права и государства. Каково-же было отношеніе философіи къ праву? Философія права и государства являлась прежде всего просто разсмотръніемъ и анализомъ частнаго и публичнаго права, а затъмъ она перешла къ разсужденію о томъ, какое государственное устройство совершеннъе, какое право лучше или какъ должно быть преобразовано право и государство чтобы сдълаться лучше. Однимъ словомъ, античная философія заняла относительно государства субъективно утилитарную позицію: она разсматривала государство съ точки зрънія цълесообразности съ явно выраженной тенденціей—замънить существующій порядокъ лучшимъ.

Тенденція эта началась уже задолго до Платона (b), въ Платоновой-же "Республикъ" она получаетъ весьма отчетливое выраженіе, продолжается въ теченіе всёхъ среднихъ въковъ (c) и приводитъ въ новое время къ "утопіямъ", которыя являются ничъмъ инымъ, какъ противополагаемыми положительному праву и государству субъективными идеалами (d).

а) Свои взгляды на государство Платонъ (427—347 г. до Р. Хр.) изложилъ главнымъ образомъ въ трехъ произведеніяхъ: Политикъ, Республикъ и Законахъ. Въ первомъ трактуется о государственной мудрости, задача которой—облагородить людей; поэтому въ государствъ особенно важную роль должна играть философія. Складъ жизни не можетъ улучшиться, пока философы не станутъ правителями или правители—философами. Отсюда важнѣйшимъ въ государствъ дъломъ должно быть признано воспитаніе. Въ своей «Республикъ» Платонъ изображаетъ идеальное государство, причемъ онъ имъетъ въ виду спартанское государственное устройство. Здъсь онъ подчеркиваетъ, что государство является какъ бы живой личностью, органическимъ цълымъ, сложившимся изъ множества составныхъ частей, благодаря взаимной ихъ потребности въ этомъ. Въ «Законахъ» Платонъ набрасываетъ планъ возможно лучшаго государственнаго устройства.

b) Справедливо замъчаетъ II е льманъ: «Въ расшатанномъ вслъдствје маммонизма и пауперизма обществъ появленје коммуни-

стическихъ тенденцій столь само собою очевидно, что было бы упивительно, если бы этотъ показатель соціальнаго не довольства отсутствоваль въ тогдашней Спартъ» (Pöhlmann «Geschichte des antiken Communismus und Socialismus». 1893, I, 108). общественное разложение произошло въ Греціи задолго до Платона и породило повсюду «государственные идеалы» и «естественно-правовыя» теоріи. Отсюда вытекаеть то противоположеніе, которое проходить черезъ всю греческую государственную философію и яснѣе всего выступаеть съ одной стороны въ «Республикъ» Платона и съ другой-въ «Политикъ» Аристотеля (во II кн. ея дается разборъ политическаго ученія Платона). «Общее пользованіе или частная собственность»? -- около этого вопроса вращается вся политическая литература Грековъ и для разръшенія его привлекаются всь основныя проблемы государственной философіи: что такое право? что справедливость? что такое добро и зло? что такое добродътель и мораль? Вопросъ не быль решень; победа грубой силы при Херонев (338 г. до Р. Хр.) положила дискуссіямъ философовъ и партійному спору внезапный конець и діло разрушенія Эллинской культуры, начатое македонскими завоевателями, было довершено Римлянами

(разрушеніе Коринеа въ 146 г. до Р. Хр.).

с) Съ христіанствомъ оживаетъ старое противоположеніе, проходившее черезъ греческую философію, но лишь въ иной формъ. Теперь оно гласить: отречение отъ міра или грѣхъ? христіанство или язычество? царство Божіе или земное? Отцы церкви проповъдуютъ теперь «общность и любовь къ ближнимъ» и, ссылаясь на «законъ природы», осуждають покоющееся на частной собственности и насиліи земное царство съ его «позитивнымъ» правомъ и языческими властителями. «Земля предоставлева всемъ въ общее пользованіе», пишеть св. Анвросій (340—397 г.), «почему же вы, богатые, присваиваете ее исключительно себъ? Природа все создала для всёхъ; природа создала общее пользованіе. Узурпація же породила частное право» (De oficiis). Осуждая земное царство, какъ ироизведеніе дьявола, св. Августинъ (353-430 г.) пребываетъ въ фантастическихъ мечтахъ о «будущемъ государствъ», о «царствъ Вожіемъ». Вёдь въ парствё земномъ примёняется властвованіе и насиліе, а не справедливость, безъ которой государства представляють изъ себя ничто иное, какъ «огромныя разбойничьи шайки». «Въдь развъ разбойничьи шайки не являются государствами въ миніатюръ? Въ самомъ дълъ, и онъ суть собранія людей, управляемыхъ определеннымъ главою и скрепляемыхъ въ общество известными законами, и соотвътственно установившенуся взаимоотношенію люди эти и дълять между собою добычу. Когда же такая разбойничья шайка вследстіе притока другихъ отверженныхъ элементовъ увеличивается и настолько пріумножается, что занимаеть определенную территорію, устанавливаеть определенное местопребываніе своего правительства, завоевываеть города и покоряеть народы, --- тогда она уже смёло присванваеть себя название государства, не потому что алчность ея теперь будто бы утихла, но такъ

уже не подвергается опасности наказанія». Такъ говорить св. Августинъ. «Отсюда столь же эффектнымъ, какъ и правильнымъ», продолжаеть онъ, «является ответь, данный вь этомъ отношеніи однимъ морскимъ пиратомъ Александру Великому, который приказалъ схватить его и спросиль: «Кто даеть тебь право безпокоить море»? «А тебъ кто далъ право», отвътилъ пиратъ, «тревожить землю? Такъ какъ я имъю только маленькое судно, ты же-цълый флотъ, то я называюсь разбойникомъ, а ты—завоевателемъ». («De civitate Dei». Deutsch vor Silberer, I, 216). Съ той же точки зрвнія разсматриваетъ св. Августинъ и войну. «Вторгаться въ сосёднюю страну, а отсюда и дальше, изъ одного лишь чувства властолюбія раздробльть и покорять народы, что же все это означаеть, какъ не разбойничанье въ большомъ масштабъ»? (а. а. 0. 220). И не только насиліе и войну, но и простое властвованіе однихь людей надъ другими отвергаеть св. Августинъ, какъ нъчто противоръчашее заповедямъ Божимъ. «Такъ предписываетъ естественный порядокъ, и такъ Богъ создалъ человека; вель сказалъ же онъ: "Да господствуетъ человъкъ надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и надъ всякими ползающими по землъ гадами". Богу угодно было, чтобы разумное, созданное по Его подобію существо господствовало лишь надъ неразумными тварями, чтобы человъкъ господствовалъ не надъ человъкомъ, а надъ животными». (а. а. О. II, 696). Вотъ сколь непримиримое противоръчие наблюдалось въ первой половина среднихъ ваковъ между ученіями отцовъ перкви и установлоніями государства. Когда же государство подчинилось перкви, тогда эта последняя примирилась съ государствомъ. До Карла Великаго между ними наблюдается и вкоторое согласіе, и государство и дерковь высказывають другь другу взаимныя любезности: государство покровительствуетъ церкви и получаетъ въ благодарность за это особую съ ея стороны признательность. Но согласіе это не отличалось продолжительностью. Въ серединъ ІХ-го стольтія уже картина мьняется. Церковь заявляеть притязанія на верховенство надъ государствомъ, чтобы посредствомъ этого последняго самой властвовать падъ міромъ, н воть снова появляется противоръчіе и вопросъ, пронизывающій всю политическую литературу, всю философію государства вплоть до эпохи возрожденія, вопросъ: кому принадлежитъ верховенство? кто долженъ являться верховнымъ главой віра, папа или императоръ? Для поддержанія притязаній церкви духовные писатели выставляють свои политикофилософскія ученія (преимущественно подъ заглавіемъ «de regimine principum»), въ которыхъ они рисуютъ по своему идеалъ князя. Таковы, напримъръ, вома Аквинскій (1224—1274 г.) и Энгельбертъ фонъ-Фолькерсдорфъ, настоятель Адмонтскій (1250—1331 г.). А приверженцы свътской власти отвъчають имъ подъ подобнымъ же заглавіемъ, -- сюда относятся Эгидій Колонна († 1316 г.) и Марсилій Менандрій Падуанскій (1312 г. ректоръ въ Віні, † 1328 г.) со своимъ сочинениемъ «Defensor pacis adversus usurpatam romani pontificis iurisdictionem» (сборникъ Гольдаста II 154), сочибеніемъ, осужденнымъ папою Іоанномъ XXII. Не за общее пользованіе или частную собственность, не за властвованіе или безвластіе вообще ведется теперь яростная борьба умовъ,—нѣтъ, теперь дѣло идетъ о томъ, кому властвосать, церкви или государству? Разумѣется, вся эта политическая литература состоитъ изъ опредѣленно тенденціозныхъ сочиненій, лишенныхъ научнаго значенія, и взаимное ожесточеніе въ этой борьбѣ за власть доходитъ до того, что духовные писатели, какъ напр. Іоанъ Салисбюрійскій (1115—1180 г.), другъ фомы Бекета, рекомендуютъ тиранноубійство, обрисовывая его, какъ «аеquum et iustum».

d) Съ появившейся въ 1515 г. «Утопіи» англійскаго канцлера Томаса Мора начинаются «государственные романы», значеніе которыхъ впервые оцінено было Молемъ («Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften» I, 166); литература эта вплоть до новъйшаго времени весьма добросовъстно изложена Фридрихомъ Клейнвехтеромъ («Die Staatsromane» 1891).

#### § 228.

# **Естественное право и государственно-экономическія** дисциплины.

Мы уже видёли, какъ съ развитіемъ государственныхъ и правовыхъ отношеній наука позитивнаго права спеціализируется на цёлый рядъ отдёльныхъ дисциплинъ: за частнымъ и публичнымъ правомъ идетъ уголовное и международное право, гражданское и уголовное судопроизводство. И вотъ этотъ сильно наростающій матеріалъ охватывается философскимъ разсмотрёніемъ и разрабатывается имъ во все новыя и новыя ученія "философіи права и государства" или такъ называемаго "естественнаго права" (см. выше § 9).

Своимъ строго идеалистическимъ направленіемъ или, выражаясь опредѣленнѣе, своимъ обоснованіемъ всего права и государства на апріорныхъ идеяхъ (см. § 185) эти новыя теоріи существенно отличаются отъ античной философіи права и государства. А именно,—теперь уже не обращаются столь открыто, какъ въ древности, къ принципу цѣлесообразности и пользы, теперь уже недопустимо столь прямолинейное господство вопроса о лучшемъ государственномъ устройствѣ, о лучшемъ правовомъ состояніи: нѣтъ, теперь стали извлекать "идеи" изъ позитивнаго матеріала, дѣлая при этомъ видъ, будто, наоборотъ, согласно даннымъ идеямъ конструируютъ этотъ позитивный матеріалъ и развиваютъ

его дальше. Какъ шла здёсь логическая работа, объ этомъ мы уже подробно говорили выше (§ 185).

По мъръ того, какъ изъ средневъковаго строя пробивалось современное культурное государство съ общирными своими задачами, наука постепенно овладъвала этими отдъльными государственными проблемами, и вотъ такимъ образомъ возникъ цълый рядъ "государственныхъ наукъ", которыя уже не занимаются ни частнымъ, ни публичнымъ правомъ, но объектомъ которыхъ тъмъ не менъе является государственная жизнь.

Прежде всего здёсь слёдуеть упомянуть о "народномъ хозяйствё" или "политической экономіи". Она уже сравнительно очень рано, какъ одна изъ важнёйшихъ государственныхъ дисциплинъ, введена была въ систему "юридическихъ и государственныхъ наукъ" (см. напр. у Роттека въ "Vernunftrecht" 1830, у К. С. Цахарія въ "40 Bücher vom Staate" 1820—1832 и т. д.) (а).

а) Уже Аристотель (384—322 г. до Р. Хр.) въ своей «Политикъ» разсиатриваетъ не только собственно гесударственное устройство, но и политико-экономические вопросы въ наиболее широкомъ смыслѣ этого слова. Такъ онъ разсматриваетъ (книга I, 3) политико-экономическія понятія потребительной и ийновой цінности и возникновеніе денегь; онъ также указываеть, какъ пугемъ устройства и использованія искусныхъ монополій можно наживать богатства (І, 4). Причиной политическихъ переворотовъ и измѣненій государственнато строя Аристотель выставляеть экономические моменты, выводя «гражданскія смуты» изъ «имущественнаго неравенства», а также (II, 7) считая переходъ отъ аристократіи къ олигархіи слёдствіемь того обстоятельства, что аристократическіе правители государства обогащаются изъ общественныхъ средствъ и затъмъ, дабы быть въ состояние еще болве обогатиться, уменьшають число своихъ соперниковъ-соправителей (III, 15). Такъ какъ этимъ путемъ Аристотель государственные перевороты выводить изъ финансовыхъ и экономическихъ моментовъ, то онъ, собственно говоря, можетъ считаться первымъ, провозгласившимъ «матеріалистическое пониманіе исторіи», каковую заслугу соціалдемократическіе писатели (Энгельсь и др.) присванвають своему вождю и мастеру Карлу Марксу.

Изъ позднейшихъ писателей уже Боденъ (1530—1596 г.) въ своей «Республикъ» (1576) разсматриваетъ государственно-хозяйственные вопросы; здесь онъ, сетуя на недостатокъ хозяйственной статистики, указываетъ на необходимость имущественнаго кадастра для справедливаго податнаго обложенія, упрекаетъ богатыхъ, что они уклоняются отъ налоговъ и непомерно обременяютъ бедныхъ, откуда возникаетъ «ведичайшая государственная опасность, огромная неравномерность между бедностью и богатствомъ» и т. д.

А съ другой стороны, сколько государственно-научныхъ и политическихъ положеній встрівчается у Адама Смита въ его «Wealth of Nations»? Вспомнимъ хотя бы лишь VII главу IV книги объ основаніи колоній, которая содержить въ себів больше, чівмъ простое экономическое ученіе. Тісная внутренняя связь государства, права и народнаго хозяйства ясно выражается также въ произведеніи III моллера—«Ueber einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirthschaft», 1875.

#### § 229.

#### Дальнъйшія государственныя науки.

Когда въ современномъ культурномъ государствъ поднялась идея "управленія", тогда разработка соотвътственнаго позитивнаго матеріала прежней "полицейской науки" ("Рові геі-wissenschaft"), послъднимъ представителемъ которой былъ Моль, превратилась въ "ученіе объ управленіи" ("Verwaltungslehre"); научнымъ основателемъ этого ученія, конечно, слъдуетъ считать Лоренца фонъ-Штейна ("Handbuch der Verwaltungslehre") 1).

Еще другая государственная наука, "с т а т и с т и к а", происхожденіемъ своимъ обязана новъйшему времени. Она находится въ двойномъ отношеніи къ государству. Во-первыхъ, предметомъ своимъ она можетъ имътъ самое государство, составныя его части и хозяйственные вспомогательные источники; во-вторыхъ же, она можетъ сдълаться для государства необходимой вспомогательной наукой. Итакъ съ двойнымъ правомъ статистика причисляется къ государственнымъ наукамъ <sup>2</sup>).

И вотъ все, что предметомъ своимъ имѣло государство или какую нибудь важную отрасль государственной жизни и съ другой стороны было важно для государства, его управленія и правительства,—все это вводилось въ систему "государственныхъ наукъ"; а потому кругъ этихъ наукъ долженъ былъ непрерывно возрастать. И дъйствительно, кромѣ народнаго хозяйства и статистики, въ составѣ "государственныхъ наукъ" мы наблюдаемъ: финансовую науку, науку о населеніи, науку объ обществѣ и т. д., а также

<sup>1)</sup> См. Kirchenheim—"Einführung in das Verwaltungsrecht" 1885.
2) Уже давно статистика разбилась на "государствов'яд'вніе" ("Staatenkunde") и "теорію статистики" (Зюсмильхъ, Кетле). Недавно же въ особую дисциплину выділилась административная статистика (Vervaltungs-Statistik). См. Mischler—"Handb. der Verwaltungs-Statistik", 1892.

обученіе и воспитаніе (педагогику), гигіену, желѣзнодорожное, почтовое и телеграфное дѣло или, однимъ словомъ, такъ называемыя средства сообщенія и т. п. вещи,—все это государствовѣды, не колеблясь, вводятъ въ область своихъ теорій и "системъ".

Неудивительно, что съ неопределеннымъ распространениемъ границъ государственныхъ наукъ понятие ихъ утрачиваетъ всякую точность. И вотъ, если мы хотимъ оріентироваться въ этой обширной области, то следуетъ прежде всего отделить науки права отъ государственныхъ наукъ. Относительно позитивнаго права, его частей и исторіи терминологія не представляетъ ничего сомнительнаго. Затрудненія начинаются при разсмотреніи "естественнаго права" и "философіи права", каковыя два названія часто смешиваются и употребляются одно вместо другого. Но первое изъ этихъ названій уже преблагополучно можно сдать въ архивъ: ведь у "естественнаго права", надо полагать, имется уже лишь литературно-историческое значеніе. Следовательно, остается только философія права. А понятіе ея не должно представлять никакихъ неясностей и сомненій.

Наука, разсматривающая явленіе позитивнаго права съ общей научной точки зрвнія, изследующая законы возникновенія и развитія этого явленія,—есть философія права. (а).

Изъ этого опредёленія понятія слёдуеть, что философія права не должна покидать почвы историческаго проявленія права; вёдь отсюда лишь можеть она почерпать истинную силу. Когда философія права покидаеть эту почву, тогда она перестаеть быть наукой и превращается въ нёчто такое, что съ научной точки эрёнія страдаеть большой неопредёленностью и что нёкоторые ученые любять называть законодательной политикой (Gesetzgebungspolitik). Философія же права, какъ наука, не имёсть съ этимъ ничего общаго.

а) Правильныя замічанія относительно философіи права находимь мы у Эмиля Лингга въ его—«Wesen und Aufgaben der Rechtsphilosophie» (Grünhut'sche Zeitschrift, 1890). Vadala-Papale указываеть философіи права такую задачу: опираясь на этнографію и исихологію народовь, изображать развитіе права съ начальных моментовь человічества до наших дней, «dando ragione delle successive fasi di sviluppo e degli stati sociali in rapporto al grado di coscienza dei singoli popoli» («Inconscio e Conscio nel processo evolutivo del diritto» 1895). Несомніню, высокая и достойная труда ціль. Такое же направленіе на соціологической и эволюціонной основі сильно развивается Ісіlio Vanni. Задачу

такой новой философіи права онъ формулируєть следующимъ образомъ: «Generalizzando il materiale empirico fornito dalle scienze storiche, la filisofia del diritto ha da essere una vera e propria filosofia della storia del diritto e proporsi la ricerca delle leggi dell'evoluzione giuridica colla loro impronta specifica» («Il problema della filosofia del diritto», p. 50).

Въ то время, какъ въ Италіи философія права разрабатывается по такимъ новымъ, соотвътствующимъ прогрессу естественныхъ наукъ принципамъ, --- во Франціи Альфредъ Фуллье все еще является защитникомъ чисто идеалистически-спекулятивнаго направленія. Въ своей «L'idée moderne du droit» (1883) онъ старается указать разницу между германской, англійской и французской правовой идеей; и последняя, само собою разумеется, является для него самой высокой. Значеніе же «правовой иден», по мевнію Фуллье, заключается въ томъ, что она является извъстной «идеей-силой» («idée force»), могущей творить чудеса. Недавно Фуллые выступиль со спеціальной защитой своей сверхъ идеальной точки эрвнія противъ «позитивизма», т. е. противъ соціологін. («Le mouvement positiviste», 1896). При этомъ онъ обнаруживаеть большія знанія и много остроумія, --- но все-таки защищать ему приходится погибшую позицію. Что борьба вообще и соціальная борьба въ особенности является источникомъ права, этого онъ не хочетъ признавать. Возражая противъ моей теоріи права (1. с., р. 238 ff), онъ полагаеть, что «съ накоторой имающейся тамь частичной истиной ножеть быть согласована только идея коопераціи и единенія, являющаяся болье основательной», чымь идея соціальной борьбы. Объ этомъ устраненіи борьбы изъ соціальнаго развитія, о содействіи этому развитію путемъ любвеобильной «коопераціи» и «единенія» мы въ последнее время много слышали и читали-у Крапоткина, Элизе Реклю, Бруно Вилле; они питають отвращение къ борьбъ и котять всюду видеть мирный процессь развитія. Все это, разумвется, прекрасно, -- но спрашивается лишь, соответствуеть ли оно двиствительности? Наука выдь им веть дыло только съ двиствительностью. Отъ субъективныхъ пожеланій и грезъ она не должна завистть.

§ 230.

#### Философія государства.

Философія государства должна быть вполнё яснымъ понятіємъ. Ее мы находимъ уже у античныхъ писателей. Платонъ, Аристотель, Цицеронъ занимаются философіей государства. Отъ философіи права она отличается моментомъ своего возникновенія. Философія права появляется лишь послё позитивнаго права, какъ разсмотрѣніе, критика и научная разработка его. Правда, философія государства появляется также лишь въ государствѣ, нѣкоторое время спустя послѣ его возникновенія, но все-таки въ ту еще эпоху, когда о государственномъ правѣ въ современномъ смыслѣ или по крайней мѣрѣ о кодификаціи его не было пока и рѣчи. О государствѣ стали размышлять прежде, чѣмъ была начертана какая-либо "конституція" въ современномъ смыслѣ этого слова. Вѣдь государственное право есть ничто иное, какъ начертаніе государственнаго строя, философія-же государства не зависить отъ этого начертанія: она довольствуется самимъ государствомъ, живымъ, активнымъ, какъ объектомъ своего разсмотрѣнія.

Изъ самой природы вещей вытекаетъ, что, въ противоположность правовъдънію, могущему довольствоваться изученіемъ права одного лишь какого-нибудь государства, объектъ философіи государства никогда не можетъ быть ограниченъ отдъльнымъ го-

сударствомъ.

Философія государства тогда лишь можеть возникнуть, когда уже существуєть много государствь. Вёдь всякая наука основывается на сравненіи, а для сравненія необходимо множество явленій. Поэтому-то мы и не встрёчаемъ никакой философіи государства тамъ, гдё взоръ человёческій теряется въ громадномъ пространстве одного государства, какъ это наблюдается въ Азіи, гдё государство это представляется ему словно цёлымъ міромъ; и наоборотъ, философія государства расцвётаетъ тамъ, гдё, какъ въ Греціи, за тёсными предёлами отдёльнаго государства передъ испытующимъ взоромъ раскрывается множество различныхъ государственныхъ формъ, невольно напрашивающихся на сравненіе.

Уже изъ такого возникновенія вытекаеть и содержаніе понятія философіи государства. Подъ ней мы разумѣемъ науку о государствѣ, но не объ отдѣльномъ государствѣ, а о государствѣ, какъ родовомъ понятіи.

Слёдовательно, что принадлежить къ отдёльному лишь государству и не относится къ существу родового понятія, то входить не въ философію государства, но въ крайнемъ случать уже въ спеціальное позитивное "государственное право".

Философія государства, наоборотъ, занимается общими вопросами о природъ государства, о его возникновеніи, развитіи и о существъ его учрежденій; она анализируетъ государство по его содержанію, составнымъ частямъ и дъятельности. Она разсматриваетъ результаты историческаго его развитія, а равно и опредъленной теперешней его дъятельности. Вотъ каково содержание и объемъ философии государства (а).

а) Однако-же такая философія государства, единственнымъ представителемъ которой является Аристотель, въ последующія за нимъ 24 стольтія разрабатывается цыльнь рядонь политическихь писателей все лишь по частнымъ вопросамъ. Въдь ею, какъ объективною наукою, совершенно не занимаются. О государствъ пишутъ все лишь съ опредвленными политическими цвлями. И если писатель талантливъ, то при этоиъ случайно получаются некоторые отрывки философіи государства, какъ науки. Главное-же во всей этой литературъ есть всегда тенденція. Это мы видъли выше у всьхъ духовныхъ писателей, выступавшихъ въ защиту верховенства церкви. То-же самое наблюдается и у ихъ противниковъ, защищавшихъ главенство императора. Вся эта, за и противъ духовной или свътской власти выступающая литература имбеть столько-же научной ценности и ровно такое-же значеніе, какъ и передовыя статьи нашихъ современных газетъ. Если въ этой политической борьбъ даже иногда и геніальная личность берется за перо, то это только даеть намъ лишній случай констатировать, что и великіе умы не могуть быть свободны отъ неимоверной наивности и злободневнаго пристрастія въ пониманіи государства. Прим'тромъ въ подтвержденіе только что сказаннаго можетъ служить сочинение Данте (1265—1321 г.)—«De Monarchia». Данте выступаеть въ защиту верховенства римскаго императора, при чемъ онъ прямо отстанваетъ положение, что лучше всего, если-бы единый монаруъ управляль всемь міромъ. Съ утомительной схоластичностью хочеть онъ доказать это положение. «Наилучшимъ міромъ», говорить Данте, «долженъ являться тотъ, гдв господствуетъ справедливость; самую-же полную справедливость можно найти лишь въ одномъ наиболе благожелательномъ и наиболье могущественномъ (volentissimo et potentissimo) человъкъ, каковымъ можетъ быть лишь тотъ, кто господствуетъ надъ всемъ міромъ и т. д.». Вотъ какт визко опустилась государственная наука посль Аристотеля. И съ тъхъ поръ ова не сдълала никакого за . мътнаго успъха. Правда, итальянское возрождение дало намъ Маккіавели, который, свободный отъ путъ схоластики, онять взглянулъ ва государство открытыми глазами, какъ это показывають его «Discorsi». Но в'єдь въ конц'я концовъ Маккіавели (1469—1527 г.) является лишь практическимъ политикомъ, который потерялъ свою карьеру, и, витсто того чтобы сделаться настоящимъ итальянскимъ «княземъ» своей эпохи, онъ написаль сочинение поль заглавиемъ «Князь» («П principe»). Конечно, сочиненія его оставили для государствовъдънія много геніальныхъ взглядовъ, но это все еще не государственная наука, - в до Аристотеля ему далеко. А послъ Маккіавели положеніе дела становится все печальнее. Правда, больше ужъ не спорять относительно духовнаго или свётскаго главенства, но за то отъ Водена (1530—1596 г.) начинается безплодный споръ о «мізстопребываній суверенитета», пресліздующій наст и въ 19-мъ

стольтіи, и съ той лишь разницею, что теперь вивсто схоластики онъ руководится юриспруденціей, - что въ сущности одно и тоже. При этомъ вовсе не замечають, что весь этоть спорь не иметь ровно никакой научной ценности, что здесь проявляется одна лишь тенденціозность, такъ какъ вёдь каждый переносить это мёстопребываніе суверенитета туда, гдв онъ хотвль-бы его имвть, или просто желаетъ, чтобы люди этому върили. Такъ, напр., Боденъ защищаетъ то положение, что во Франціи суверенитетомъ обладаеть король; взглядъ этотъ понятенъ, вёдь ученый нашъ, какъ не дворянинъ, борется противъ хозяйничанья сословій и ихъ провинціальныхъ парламентовъ и въ кривокой монархіи ищеть защиту противъ пагубной олигархів вельможъ. Когда-же потомъ въ 18-мъ стольтіи положение дёла мёняется, когда вельможе были подавлены и абсолютная монархія извратилась, тогда Руссо доказываеть, что м'ясто суверенитета въ народъ, т. е., что монархія должна подчиниться народу. Тенденцін, скрывающіяся за такими доказательствани, могутъ, конечно, считаться похвальными, но все это является вовсе не государственной наукой, а практической политикой, драпирующейся то въ юридическую схоластику, то въ поэтическую реторику. И наше просвъщенное 19-ое стольтие не сдълало въ этомъ отношения замътнаго шага впередъ. Въ Германіи все еще ведуть споръ о «мъстопребываніи суверенитета», при чемъ преследують то партикулярныя, то велико-прусскія тенденців. Все это является пустымъ политическимъ споромъ, а не государственной наукой. И въ этомъ виноваты германскіе юридическіе факультеты, по пункту о «государствів» являющіеся настоящими оплотами мракобівсія, такъ какъ они науку о государствъ разсматриваютъ, какъ отрасль юриспруденціи, и всякую свободную мысль погребають подъ кучей бездушныхь юридическихъ формулъ. «Подальше отъ юристовъ»!--таковъ долженъ быть девизъ, если только желательно здесь изменить положение дела и направить науку по пути успъщнаго развитія.

#### § 231.

## Конкурирующія между собою названія.

Къ сожальнію, на ряду съ названіемъ "философія государства" появляется цълый рядъ синонимовъ, производящихъ большую путаницу понятій. "Ученіе о государствъ, государственная наука, общее и философское государственное право" ("Staatslehre, Staatswissenschaft, allgemeines und philosophisches Staatsrecht") —эти четыре названія конкурируютъ съ "философіей государства" ("Staatsphilosophie").

Какъ-же относятся эти названія другь къ другу и къ "фило-

софіи государства"? Лежать-ли въ основѣ ихъ совершенно тождественныя понятія? или они обозначають извѣстные оттѣнки и модификаціи одного и того-же понятія? Въ первомъ случаѣ, —каково основаніе этого различенія понятій? Во второмъ случаѣ, —каковаже степень такого различія?

Мы не ошибемся, если различныя наименованія эти отнесемъ къ различнымъ направленіямъ, даваемымъ философіи государства, къ различнымъ точкамъ эрвнія, съ которыхъ разсматривали и изучали государство, къ различнымъ оттънкамъ понятія о государственной наукъ. Эти различныя названія относятся собственно лишь къ субъективному пониманію ученія и науки о государствъ; они показывають различіе представителей государственной науки, а не особыхъ, отдъльныхъ наукъ. Понятіе этой науки можетъ быть только одно, какъ-бы ее ни именовали (см. § 1). Подъ различными употребляемыми для этого единаго понятія названіями не хватаеть, по крайней мъръ до сихъ поръ, достаточно содержательныхъ матеріальныхъ основъ для дифференцированія такого понятія на различныя отрасли. Итакъ въ концъ концовъ приходится признать, что для одного предмета существуеть несколько названій. Философія государства, ученіе о государстве, государственная наука, общее или философское государственное право — понятія вершенно тождественныя, для которыхъ теперь наиболее распространеннымъ является названіе общаго или философскаго государственнаго права. Во множественномъ-же числъ, терминомъ "государственныя науки" ("Staatswissenschaften") обозначають теперь совокупность всёхъ тёхъ дисциплинъ, которыя находятся въ боле или менъе тъсномъ отношении къ государству (напр., политическая экономія, исторія государственнаго устройства, исторія экономическаго быта, статистика и т. д.).

а) Нѣкоторые теоретики тщатся установить различіе между ученіемъ о государствѣ (Staatslehre) и государственнымъ правомъ (Staatsrecht). Но они не идутъ дальше заявленія, что ученіе о государствѣ есть начало государственнаго права, а государственное право есть конецъ ученія о государствѣ. Вслѣдствіе этого они всегда должны излагать въ одномъ произведеніи «ученіе о государствѣ и государственное право», — иначе вѣдь имъ грозила-бы опасность дать начало безъ конца или конецъ безъ начала. Такъ между прочимъ Ало изъ Вишофъ въ своемъ «Каtechismus der Staatslehre und des Staatsrechts» (Ansbach 1871), охвативъ вкратцѣ господствующую въ Германіи теорію, въ началѣ-же на вопросъ: «что надлежитъ разумѣть подъ общимъ ученіемъ о государствѣ и подъ

общимъ государственнымъ правомъ»?---отвъчаетъ: «Подъ общимъ ученіемъ о государствъ слъдуеть понимать изслъдованіе природы государства, т. е., науку о существъ, о возникновении прекращеніи, о цъляхъ и формахъ государства; а подъ общинъ государственнымъ правомъ разумъется система тъхъ юридическихъ положеній, которыя опредёляють свойственное государству, какъ таковому, право, вытекая съ логическою необходимостью изъ существа государства, соотвътственно отдъльнымъ государственнымъ формамъ». Следуетъ признать, что А. В и ш о ф ъ въ ответе этомъ совершенно върно передаетъ ходячее пониманіе различія между ученіемъ о государствъ и государственнымъ правомъ 1). Конечно, это ходячее различение совершенно неосновательно, -- да оно и не выдерживается А именно, теоретикамъ нашимъ иногда приходится въ своихъ трудахъ по государственному праву излагать тѣ вопросы, которые, согласно вышеприведенному различению, должны-бы относиться къ ученію о государствъ, что, напр., мы наблюдаемъ въ компендіяхъ государственнаго права у Гербера и Цепфля; съ другой-же стороны въ ученіяхь о государств'є разрабатывается «система принадлежащихъ государству правъ». Такъ, напр., Максъ Зейдель въ своихъ «Очеркахъ общаго государственнаго права» («Grundzüge der allgem. Staatslehre» Würzburg, 1873) трактуеть о всыхь возможныхъ въ государствъ правахъ, а именно-о частномъ правъ, о конституціонномъ прав'в, о «процессуальномъ прав'в» и т. п. Иные-же пользуются различными названіями-государственное право и учение о государствъ-съ тъпъ расчетомъ, чтобы одинъ и тотъ-же матеріаль перерабатывать для различныхь круговь читателей. Такъ, напр., Блунчли озаглавливаетъ свой предназначенный для студентовъ трудъ «Общимъ государственнымъ Правомъ», а для вольноопределяющихся тотъ-же самый матеріаль онъ трактуеть, какъ «Общее учение о государствв». Выходить, что учение о государствв должно являться для студентовъ «государственнымъ правомъ», а государственное право для вольноопределяющихся -- «ученіемъ о государствъ».

А Герм. Бишофъ кочетъ излагать лишь Общее учение о государств в 2), протестуя протявъ метода «новыхъ политическихъ писателей» - связытать общее учение о государствъ съ общимъ государственнымъ правомъ. Онъ говоритъ: «Этотъ методъ противоръчить природъ вещей не меньше, чъмъ страдаеть безполезностью,и вотъ почему: 1. Государственное право предполагаетъ существо-

und christliche Principien"... etc, Giessen, 1860—1870.

¹) Въ последне время Борнгакъ ("Allgemeine Staatslehre" 1896) хочеть называть "совокупность положеній о государств'в въ его общемъ.... болье правильно общимь ученіемъ о государств'ь" н полагаеть, что "общее государственное право въ томъ видъ, какъ его понимала философія естественнаго права и тарая конституціонная доктрина, не существуєть вообще",—чёмь онь во всякомь случав констатируеть всюду признанный теперь факть.

2) "Allgemeine Staatslehre, gestützt auf geschichtliche Grundlage

ваніе государства; а поэтому соединеніе ученія о государствъ, опредъляющаго лишь элементы государства, съ государственнымъ правомъ совершенно неправильно. Существо объихъ дисциплинъ различно (почему?-это ближе не поясняется) и вслёдствіе этого для каждой изъ нихъ требуется также особое самостоятельное положение въ системъ государственныхъ наукъ». «Государственное право предполагаетъ существование государства», говоритъ Герм. Бишофъ, -- какъ будто ученіе о государств'я могло-бы обойтись и безъ государства! И почему учение о государствъ не должно предполагать «существованія государства»? Не потому-ли, что оно «опредёляеть лишь элементы государства»? Не потому-ли, что ученіе о государствъ будтобы занимается лишь этими «элементами»? Да въдь во введении въ свой трудъ Гери. Вишофъ самъ заявляеть, что учение о государствъ между прочимъ имъетъ предметомъ своимъ «существо, возникновеніе и прекращеніе государства», а далье и «государственныя формы»; и вотъ неужели-же ученіе это, не смотря на то, что оно трактуеть о формахь и прекращении государства, ни въ коемъ случать не должно предполагать «существованія государства»? Самое-жо государственное право Герм. Бишофъ не опредъляеть обстоятельное, но уже изъ предыдущаго становится яснымъ, что его «ученіе о государствъ» является также и «государственнымъ правомъ». Чтобы завершить этотъ экскурсъ относительно тождественности ученія о государствів и государственнаго права, слідуеть упомянуть еще въ заключение, что люксембуржецъ Фр. Гаспаръсъ такимъ-же правомъ, какъ и выше названные государствовъды, трактуеть о томъ-же предметь подъ заглавіемъ-«Философія Государства» («Philosophie des Staates», Luxemburg 1872). Всв приведенные примъры убъждають насъ, во-первыхъ, въ томъ, что различнымъ названіямъ этимъ (ученіе о государствъ, государственное право, философія государства) соотв'єтствуеть одно лишь понятіе и, вовторыхъ, -- что подъ этими различными наименованіями трактуется въ лъйствительности объ одномъ и томъ-же предметъ.

§ 232.

#### Политика.

Теперь подходимъ мы къ области, твсно примыкающей къ государственному праву, но въ то-же время существенно отъ нея отличной; и тутъ-то для общаго государственнаго права въ высшей степени важно разъ навсегда надлежащимъ образомъ размежеваться съ нею. Мы имвемъ въ виду область политики; и не въ томъ смыслв, въ какомъ слово это употреблялось у Аристотеля и другихъ греческихъ писателей, —въдь для такого (греческаго) значенія вполнв подходятъ нвмецкія слова "Staatslehre" (ученіе

о государствъ) и "Staatswissenschaft" (государственная наука). И когда нѣкоторымъ государствовѣдамъ правится называть свое "ученіе о государствъ" "политикой" (какъ дѣлаютъ, напр., Дальманъ, Рошеръ),—то они употребляютъ это греческое слово для обозначенія понятія, для котораго въ нѣмецкомъ языкѣ, какъ мы уже видѣли, существуетъ нѣсколько названій. Употреблять въ такомъ смыслѣ слово "политика"— совершенно неумѣстно. Мы-же, напротивъ, употребляемъ здѣсь это слово въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, какъ то въ новѣйшее время принято почти во всѣхъ европейскихъ языкахъ; въ этомъ послѣднемъ значеніи слово "политика" пытались замѣнить выраженіемъ "государственная мудрость" ("Staatsklugheit").

И вотъ тѣ, которые дѣлаютъ государство предметомъ своихъ изысканій, которые хотятъ вникнуть въ понятіе его, изучить его происхожденіе, существо, "виды" и формы, научно изслѣдовать его развитіе,—весьма часто склонны бываютъ распространять свои изслѣдованія на сосѣднюю, хотя и существенно отличную область, присоединяя къ результатамъ своихъ изслѣдованій вопросы: какъ слѣдуетъ лучше дѣйствовать? какъ переустроить государство? какъ долженъ поступать правитель? какъ—гражданинъ? какихъ принциповъ должны придерживаться властвующіе? чѣмъ должны руководиться подвластные? какія мѣропріятія должно предпринимать правительство? какого устройства должны добиваться подвластные? и т. д. и т. д.

Вопросы эти не изъ области ученія о государствѣ и государственнаго права, имѣющихъ своимъ объектомъ дѣйствительныя историческія явленія, — нѣтъ, они принадлежать уже къ области политики, которая имѣетъ дѣло не съ существующимъ, но съ тѣмъ, что должно быть (mit dem Seinsollenden). (а)

а) Среди новыхъ писателей въ двойную отибку впадаетъ и Моль, смътнвая между собою, во первыхъ, учение о государствъ съ политикой и, во-вторыхъ, всевозможныя направления въ самой политикъ. Кромъ того онъ всегда почтя придаетъ больше значения долженствующему быть (das Seinsollende), чъмъ дъйствительно с уществующему, и самымъ очевиднымъ образомъ, какъ это мы уже имъли случай наблюдать (см. § 117), пренебрегаетъ историческими данными. Къ такому приму его приводитъ все его представление объ историческомъ развитии и историческихъ фактахъ, служащихъ для него «материаломъ, изъ котораго выводятся новыя общія правила» 1). Представление это совершенно отибочно. Изъ историче-

<sup>1) &</sup>quot;Staatsrecht, Völkerreht, Politik". B, III, S. 1.

скихъ фактовъ, конечно, можно ностичь руководящіе исторіей законы, но почернать отсюда «правила» для будущей дёнтельнотине всегда возможно. А такъ какъ Моль этимъ именно и старается заниматься, такъ какъ онъ изъ государственно-историческаго и государственно-правового матеріала развиваеть свои «общія правида» («allgemeine Regeln»), то поэтому въ произведенияхъ его мы находимъ весьма много «политики», а именно самой разнообразной,начивая отъ адинвистративной политики (Regierungspolitik) и кончая соціальной (Socialpolitik), которую онъ ужъ смёло могъ-бы предоставить по принадлежности соціалдемократамь. И въ этомъ-то заключается величайшая ошибка Моля, въ этомъ огромная разница между нимъ и Макіавелли. А именю, для всёхъ возможныхъ въ государствъ факторовъ, какую-бы позицію здъсь они ни занимали, высокую или низкую, зависимую или независимую, правую или лувую, консервативную или либеральную, аристократическую или демократическую, -- для всёкъ ихъ Моль, такъ сказать, пишетъ рецепты и даетъ совъты. Макіавелли-же, какъ мы уже видели, избираетъ себъ одну опредъленную тозку зрвнія, а поэтому ему легче удается привести свои совъты въ единую логическую систему и въ развитіи ея не отступать ни передъ какими выводами. Разумъется, свои всестороннія предвачертанія Моль считаеть болье честными; но съ точки зрвнія политики ясно, что ему далеко до геніальности Макіавелли. Методъ Моля-трактовать о всевозможной «политикъ» напоминаетъ намъ объ адвокатъ, взявшемся защищать одновременно двъ противоположныя стороны. Такая «разносторонность» не можетъ быть , рекомендована ни для теоріи, ни для практики.

Итакъ, тотъ, кому ужъ приходится заниматься теоретической политикой, равно какъ и честный практическій политикъ, долженъ занимать лишь од и у позицію и ее последовательно отстаивать. При этомъ последовательная и убежденная защита одной определенной точки зрёнія ни въ коемъ случать не должна соединяться съ даваніемъ совтовъ чужимъ партіямъ.

Но вообще необходинымъ условіемъ дёйствительно научнаго и безпристрастнаго изложенія государственной науки должно быть слёдующее: держаться какъ можно дальше отъ всякой политики, чтобы всюду быть въ состояніи неуклонно проводить объективную, научную точку зрёнія. Поэтому государствов'ёдъ долженъ ум'ёть отмежевывать свои науки отъ политики. Сов'ёты для различныхъ партій онъ см'ёло можетъ предоставить по принадлежности политикамъ и публицистамъ, которые ужъ будутъ давать ихъ согласно своимъ различнымъ точкамъ зрёнія. Государствов'ёду-же надлежитъ, отвлекшись отъ партійной жизни, изслёдовать законы политическаго развитія.

И пусть теоретическіе и политическіе политики и публицисты спорять между собою о томъ, какъ должно поступать,—
ученіе-же о государствъ такими вопросами не занимается.

И если факты на лицо, если факторы государственной жизни проявили свою д'ятельность,—тогда государствов'ять беретъ ихъ подъ свой философскій микроскопъ, изслідуетъ ихъ причины и по-

слёдствія и затёмъ уже изъ этого историческаго развитія старается абстрагировать философскіе законы и привести ихъ въ связь съ общими идеями.—(См. все-таки, что говорится въ поясненіи къ тексту слёд. § относительно Ратценгофера).

## § 233.

# Отношение государственнаго права къ политикъ.

Теперь выяснимъ отношеніе государственнаго права (ученія о государстве) къ политикъ. Въ то время какъ государственное право занимается изслъдованіемъ фактовъ и состояній,—политика заключаетъ въ себъ принципы дъятельности, систему совътовъ для правящихъ или для управляемыхъ.

Согласно сказанному нами въ началѣ (см. § 1) относительно понятія науки, изъ вышеотмѣченнаго различія между государственнымъ правомъ и политикой слѣдуетъ, что только государственное право можетъ считаться "наукой", политика же является лишь своего рода "тактическимъ ученіемъ", катехизисомъ правилъ для жизни и дѣятельности входящихъ въ составъ государства людей. Отсюда ясно, что государственное право и политика — двѣ качественно различныя дисциплины, и онѣ должны быть въ самыхъ основахъ своихъ размежеваны между собою. (а)

Наука о государствъ, какъ и всякая другая, имъетъ цъль свою въ самой себъ, единственно лишь въ познаніи истины. Задача ея заключается въ выясненіи законовъ, по которымъ идетъ жизнь государства, происходитъ его возникновеніе и прекращеніе. Тактическими же правилами и совътами для князей и народовъ государственная наука не занимается.

Однако-же исконной слабостью государствов довъ и философовъ всегда являлось, какъ результатъ ихъ изследованій, желаніе поучать челов вчество: какъ устроить хорошее государство? что предпринять, чтобы предохранить себя отъ того или иного бедствія? какъ сделать, чтобы существовало хорошее управленіе?

Какъ изъ басни извлекаютъ мораль, такъ изъ изслѣдованія хотъли получать практическую выгоду: и вотъ большею частью впадали въ односторонность и тенденціозность.

Устаръть уже взглядь, что исторія должна являться наставницей для настоящаго времени и быть полезной своими поученіями относительно того, чего слъдуеть избъгать и что нужно

дълать; равно безоснователенъ и тотъ взглядъ, согласно которому изъ ученія о государствъ хотятъ, какъ слъдствіе, вывести политику. Безоснователенъ,—не смотря на то, что почти всъ государствовъды впали въ это заблужденіе и никогда не могли отказать себъ сдълать заключеніемъ своихъ изслъдованій политику.

а) Попытку-излагать политику, какъ науку, сделаль Голь цендорфъ въ своехъ «Principien de Politik» (Belin, 1869). Въ данномъ произведении своемъ онъ разбираетъ всф относящіяся сюда определенія новейшихъ государствоведовь. При этомъ онъ паеть также некоторое дополнение къ систематике государственныхъ ваукъ, въ которомъ общее учение о государствъ отдъляетъ отъ государственнаго права: общее учение о государствъ онъ разсматраваетъ, какъ науку объ «обнаруживаемыхъ всюду признакахъ, проявленіяхъ д'вятельности и правовыхъ формахъ челов'вческаго общественнаго состоянія»; государственное-же право заключаеть въ себъ «нермировку отношеній государственной власти къ подданнымъ». Чтд-же касается политики, «какъ науки», то предметомъ и содержаніемъ ея Гольцендорфъ дѣлаетъ «правильное примѣненіе лежащихъ внв правового попеченія средствъ, двиствительно приводящихъ къ выполненію государственныхъ цёлей, либо, иначе говоря, основанную на данных отношеніях внеправовую реализацію этихъ пълей» («Principien der Politik», S. 10). Но думалъ-ли этимъ Гольпендорфъ определить политику, «какъ науку», или только оправдать? «Примънение средствъ къ выполнению государственныхъ пълей» или также «реализація этихь послёднихь» не является въць наукой и ученіе объ этомъ могло-бы въ крайнемъ случав притязать на название «руководства», «наставления къ политической деятельности», но ни въ коемъ случав не «науки».

Гольцендорфу не удалось опредёлить политику, какъ науку, не говоря уже о конструированіи изъ нея научной системы. Правда, книга его весьма остроумна; въ ней даются правила, какъ слвдуеть действовать въ политике; Гольцендорфъ полагаеть даже, что этимъ устанавливаетъ прочные «принципы» политики. Но мы всетаки не находимъ въ его книгъ свъденій по основному, неизбъкному вопросу: для кого даеть онь свои правила? Кому хочеть онъ рекомендовать свои принципы, какъ руководящую нить деятельности? Властвующимъ или подвластнымъ? имущимъ или неимущимъ? образованному среднему сословію или, быть можеть, рабочимъ? Кто должень следовать его принципамь? кому хочеть онь советовать? Каждое ведь положение въ государстве обусловливаетъ и особыя цёли, а слёдовательно, и различные цёлесообразные и разумные образы действій, а отсюда и другіе, особые «принципы политики». Для кого-же Гольцендорфъ пропагандируетъ свои принципы? И такъ какъ вопроса этого онъ совствиъ не задаетъ себт и ттит не менте хочеть писать о «политикъ», то следуеть признать, что въ своихъ «Принципахъ Политики» онъ даетъ что-то въ высшей степени неопредвленное, туманное, расплывчатое и смутное, подобное чему трудно и найти въ литературъ. Въ этомъ отношения весьма карактеренъ отвътъ, даваемый Гольцендорфомъ на самому себъ поставленный вопросъ: «какіе отдёльные предметы могуть быть разсматриваемы въ политической теоріи?» Отвъть на это гласить, что «в с в поступки, явленія и двятельности въ человвческой жизни могуть быть научнымъ объектомъ политики, поскольку они связаны съ предназначеніями государства или относятся къ обществонной жизни» (S. 22). «Наука», которая такъ опредъляется, показываетъ лишь, что она неопределима, такъ какъ это вовсе не является наукой. Изъ всого этого усиденнаго, но безрезультатнаго философствованія Гольцендорфа можно вывести то заключеніе, что политика, какъ и жизнь вообще, требуетъ извъстной дозы мудрости, обладать которой очень хорошо, но ее нельзя добыть ни изъ какой, даже саной объемистой книги о «принципахъ политики». Это чувствуеть самъ Гольцендорфъ на каждой страницъ своей книги и сътуетъ по этому поводу: «Попытка исчерпать законодательными предпачертаніями вст возможные въ жизни случан обречена на неизбъжную неудачу, и даже больше того, -- она вредна, такъ какъ путемъ сбивчиваго нагроможденія частностей приводить къ напрасной трать личных силь» (S. 30). Замъчание это совершенно правильно-и даже въ гораздо бол ве широкомъ смыслъ. А именно,-«сбивчивы» всь общія правила вь полигикь, какь ихь пытается формулировать Гольцендорфъ, «сбивчивы» всв неопредвленно выставляемые «принципы» политики!

Лишь Густаву Ратценгоферу впервые удалось разрёшить проблему научной нолитики, а именно — на основахъ соціологіи (Gustav Ratzenhofer—«Wesen und Zweck der Politik» 1893). Исходя изъ признанія, что въ государств'є ніжоторое число соціальвыхъ группъ (ихъ онъ называетъ «политическими личностями») постоянно ведугъ борьбу изъ-за господства или по крайней мъръ изъза улучшенія своего правового и иного положенія, -- онъ геніальнымъ образонъ показываетъ, какую тактику въ соціальной борьбъ преследуеть всякая изъ этихъ «политическихъ личностей»; сюда Ратценгоферъ присоединяетъ весьма остроумныя во всякомъ случаъ зам вчанія относительно цвлесообразности тактики этих различных в соціальных составных частей государства. Следуеть пожалеть что публицисты и ученые все еще пишуть о политикъ, не прочтя книги Ратценгофера. Такъ, напр., Вернеръ Зонбартъ трактуетъ о «соціальной политикь» (Braun's Archiv für sociale Gesetzgebung, 1897) и жалуется, что «политика» въ последнія десятилетія не сдълала никакихъ усибховъ. При этомъ Зомбартъ не двлаетъ различія между наукой о государствъ и политикой, но считаетъ оба эти понятія тождественными, говорить лишь о «Принципахъ Политики» Гольцендорфа, вышедшихъ въ свъть уже больше четвер и стольтія тому назадь, а о трудь Ратценгофера не дылаеть никакого замѣчанія. Слѣдовательно, не столько государственная наука и политика не саблали за посаванія десятильтія успаховь, сколько

Зомбартъ не потрудился познакомиться съ новъйшими сочиненіями. Сътованіе его по поводу «Политики» («Politik», 1893) Ро ш е ра, которая-де легко могла-бы выйти въ свътъ и польстольтія тому назадъ, совершенно правильно; Рошеръ давно уже можетъ быть признанъ старцемъ, который не внемлетъ новъйшей литературъ, подъ «политикой» разумъетъ «естественное ученіе о государствъ («Naturlehre des Staates»»), не знаетъ о различіи между политикой и общимъ государственнымъ правомъ и уже не интересуется новинками. Старику Рошеру это, пожалуй, можно-бы и не вмънятъ въ особую вину. Но Вернеру Зомбарту, прежде чъмъ жаловаться на застой въ области «политики», слъдовало-бы предварительно ближе познакомиться съ новъйшей литературой.

#### § 234.

#### Макіавелли, какъ политикъ.

На новъйшихъ представителей государственной науки очень заразительно повліяль въ этомъ отношеніи Макіавелли. Такъ какъ Макіавелли трактоваль о государствъ и его совъты князю снискали себъ столь огромную и вполнъ заслуженную извъстность,— то государствовъдамъ это представлялось указаніемъ, чтобы въ своихъ ученіяхъ о государствъ трактовать и о такъ называемой "государственной мудрости" ("Staatsklugheit") или политикъ и къ разсужденіямъ о государствъ, каково оно было и есть, присоединять всегда еще свои соображенія о томъ, какимъ оно должно быть и какъ должна проявляться его дъятельность.

Но при этомъ проглядъли, что Макіавелли въ своемъ "Il Principe" излагаетъ вовсе не ученіе о государствъ, а политику, и именно политику, которую ни въ коемъ случаъ нельзя назвать государственной мудростью, но просто лишь чистъйшей княжеской мудростью. Въ этомъ трудъ Макіавелли хочетъ быть лишь наставникомъ и совътникомъ князя и имъетъ въ виду лишь его благо; задачей себъ онъ ставитъ указаніе князю, какъ лучше можно укръпить власть и подольше ее удержать.

Это—ничто иное, какъ политика, а именно княжеская политика, и Макіавелли не старается показать видъ, будто пишетъ о чемъ либо иномъ. Въ этомъ отношеніи онъ поступаетъ вполнё честно и открыто. Если же въ своемъ "П Principe" онъ говоритъ и о государстве, то делаетъ это лишь мимоходомъ, поскольку такая экскурсія необходима для главной его цели. Но онъ не намеренъ останавливаться на благе государства или народа, а еще

меньше—отмѣчать законы государственнаго развитія. Цѣль его лежить въ гораздо болѣе тѣсномъ кругѣ: въ благѣ и пользѣ князя. Здѣсь за то Макіавелли является не только послѣдовательнымъ, но и (какъ уже указано) вполпѣ откровеннымъ.

Когда же современные "политики" предлагають свои разнопринципные совёты и для князей и для народовь, и для правителей и для управляемыхь, и для государей и для подданныхь, и для аристократовь и для демократовь, и для консерваторовь и для радикаловь, и для капиталистовь и для рабочихь, короче для всёхь людей,—то часть этихъ совётовь, несомнённо, должна быть лишена искренности.

Такой пріемъ ужъ свидѣтельствуетъ, что неуяснены границы между ученіемъ о государствев (государственнымъ правомъ) и политикой и эти двѣ существенно различныя дисциплины смѣшиваются между собою. Но государственное право и политика имѣютъ между собою столь же мало или, пожалуй, еще гораздо меньше общаго, чѣмъ, напр., физіологія и медицина. Физіологія учитъ распознавать законы, согласно которымъ происходитъ жизненный процессъ въ человѣкѣ; объ излеченін же обнаружившихся болѣзней или о діэтетикѣ человѣческаго организма она не заботится. Это ужъ дѣло медицины. Какъ анатомъ или физіологъ не имѣютъ дѣла съ терапіей, такъ и политика для науки о государствѣ является, правда, смежной, но тѣмъ не менѣе всегда чужой областью.

Какъ "государственная мудрость" ("Staatsklugheit"), политика является частью жизненной мудрости вообще и научаетъ правиламъ дѣятельности въ государственной жизни. Но дѣятельность эта является и должна быть различной, сообразно съ различнымъ соціальнымъ положеніемъ дѣйствующихъ въ государствѣ; и вотъ въ зависимости отъ различія этого положенія одинъ и тотъже образъ дѣйствій можетъ быть разумнымъ или перазумнымъ, такъ какъ вмѣстѣ съ положеніемъ мѣняются и цѣли, и, слѣдовательно, цѣлесообразный и тѣмъ самымъ разумный образъ дѣйствій долженъ представляться въ различныхъ видахъ.

Отсюда слёдуеть, что политика всегда можеть быть трактуема лишь съ одной спеціальной точки зрёнія, такъ какъ всякое соціальное положеніе въ государстве обусловливаеть въ данномъ случав свой особый образъ действій; следовательно, всякій народный классъ, всякая общественная группа должна поступать иначе, посвоему, чтобы этоть образъ действій могь считаться целесообраз-

нымъ, разумнымъ; отсюда, согласно природѣ вещей, въ зависимости отъ различныхъ точекъ зрѣнія, бываетъ и различная политика. Итакъ, слѣдуетъ, какъ это дѣлаетъ Ратценгоферъ, разсматривать дѣятельность и тактику каждой партіи особо и изслѣдовать неизбѣжно различный образъ дѣйствія каждой изъ нихъ.

Совершенно иначе обстоить дёло съ наукой о государстве, съ государственнымъ правомъ. Наука всегда иметь одну липь исходную точку—научную, которая сама собою вытекаеть изъ единственно возможной задачи ея—познать истину.

## § 235.

#### Логическая систематика.

Кромъ систематики, вытекающей изъ хронологической послѣдовательности и историко-литературнаго развитія, слѣдуетъ выдвинуть и логически расчлененную систему государственныхъ наукъ,
чтобы тѣмъ лучше разсмотрѣть связь и взаимную зависимость
однихъ дисциплинъ отъ другихъ, а отсюда установить извѣстную
іерархію ихъ. Таковая систематика должна идти отъ общаго къ
частному. Она должна основываться на самомъ распространенномъ,
общемъ для всѣхъ государственныхъ наукъ явленіи, поставить обширпѣйшее изъ всѣхъ государственнонаучныхъ понятій во главу
угла, чтобы затѣмъ уже всѣ вытекающія отсюда явленія и понятія, ставшія предметомъ спеціальныхъ дисциплинъ, разсматривать въ извѣстной зависимости отъ болѣе общей науки.

## § 236.

## Соціологія.

Такимъ общимъ для всёхъ государственныхъ наукъ явленіемъ и вмёстё съ тёмъ обширнёйшимъ изъ всёхъ государственнонаучныхъ понятій является "общество" ("Gesellschaft"). Шаткое и неопредёленное при первоначальномъ своемъ появленіи (см. выше § 82)—теперь оно, взятое въ широкомъ смыслё слова, обозначаетъ весь человёческій субстратъ политической исторіи, настоящій предметъ всякаго соціальнаго и политическаго развитія. Какъ таковое явленіе, "общество" стало объектомъ особой науки — "соці о л о г і и". (а)

Ясно, что такая наука объ обществъ въ широкомъ смыслъ этого слова заключаетъ въ себъ всъ другія ученія о человъкъ и о человъческихъ обобществленіяхъ и является общей почвой, изъ которой логически выдъляются всъ эти соціальныя и политическія дисциплины; а между тъмъ историческій ходъ развитія этихъ наукъ — обратный и соціологія хронологически появилась лишь въ концъ концовъ. Въ логически же построенной систематикъ соціологія находится теперь въ основъ всъхъ соціальныхъ и политическихъ наукъ и указываеть каждой изъ нихъ ея положеніе во всей системъ.

Въдь предметами этихъ отдъльныхъ наукъ, конечно, могутъ быть лишь тъ соціальныя и соціально психическія явленія, которыя вытекаютъ изъ остественнаго развитія общества. Поэтому прежде всего важно образовать себъ ясное представление относительно самого этого развитія, относительно его источниковъ, причинъ, элементовъ и факторовъ, относительно его направленія въ цёломъ и въ частностяхъ. Выше мы уже указывали, какъ представление это до сихъ поръ было отчасти смутно, отчасти ошибочно. Вследствіе этого отдъльныя политическія и соціальныя науки также висьли въ воздухъ и не могли достичь яснаго сознанія взаимной своей связи. Не отдавая себъ отчета о своихъ истинныхъ, заложенныхъ въ приредъ общества основахъ, дисциплины эти старались замвнить ихъ всевозможными метафизическими и спекулятивными презумпціями. Коренной ошибкой всъхъ морально политическихъ или духовныхъ наукъ (Geistes Wissenschaften) являлось опредъленно выраженное или молчаливое предположение универсальнаго развития человъчества изъ одного пункта. Это ложное представление должно исчезнуть, если обратить внимание на природу соціальнаго развитія и на необходимыя его причины.

Какъ ростъ растенія происходить не самъ по себѣ, но подъ воздѣйствіемъ постороннихъ элементовъ—воды, свѣта, атмосферы, подобное этому наблюдаемь мы и въ соціальномъ развитіи. Соціальная группа развивается лишь подъ воздѣйствіемъ чужихъ этническихъ силъ, а именно вслѣдствіе реагированія на нихъ. Это—вѣчный, господствующій во всякомъ соціальномъ развитіи законъ. Безъ воздѣйствія чужихъ этническихъ элементовъ, безъ реагированія на нихъ нѣтъ никакого соціальнаго развитія. Если бы существовало изолированное спокойное соціальное развитіе, то какъ возможно былобы послѣ многихъ тысячельтій человѣческаго существованія на землѣ находить еще такія примитивныя племена, какъ патагонцевъ, обитателей Огнепной Земли и бутокудовъ въ Южной Америкѣ или ди-

карей на островъ Борнео? Лишь то обстоятельство, что они съ самаго начала были изолированы, не испытывали на себъ никакого чужестраннаго воздъйствія и сами такового на другихъ не оказывали, объясняетъ ихъ остановку на примитивнъйшей, звъроподобной ст адін.

Великій законъ всякаго культурнаго развитія заключается вътомъ, что изъ столкновенія различныхъ этническихъ группъ возникаетъ высшая культура, что взаимныя воздійствія разнородныхъ этническихъ элементовъ являются движущимъ началомъ въ историческомъ процессів.

а) Разработкъ соціологін (исключительно или преимущественно) посвящены следующие журналы: Revue international de Sociologie (Worms, Paris), Rivista di Sociologia (Fiamingo, Rom), La Riforma Sociale (Nitti, Neapel), Rivista scientifica del Diritto (Vaccaro e Fragapane, om), Revista de erech o y de Sociologia (Posada, Madrid), Annals of the American Academy of political and social science (Philadelphia), The American Journal of Sociology (Chicago). Всв эти журналы основаны лишь въ саменъ концъ 19-го стольтія, но они уже достаточно успъли обнаружить ревностное развитие этой науки, которая призвана давать новые импульсы государствовъдънію. Относительно новъйшей соціологической литературы до 1891 года см. мою «Sociologie und Politik» 1892, S. 137 ff. Сътвуъ поръ выпустили въ свътъ: Gabriel Tarde-«Les transformations du droit» 1893, «Les lois de l'imitation» (2-ое изд. 1895) иглубокомысленное произведеніе-«La logique social» (1895); Emil Durkheim—«De la division du travail social» 1893 и сообщеніе о состояніи изученія соціологіи во Франціи (въ Riforma sociale 1895); De-Greef peзюмируетъ свою соціологическую теорію въ небольшомъ сочиненіи «Les lois sociologiques» (1891); Asturaro—«La sociologia e le scienze sociali» 1893; Fragapane—«Contratualismo e Sociologia contemporanea» 1892. Изъ американскихъ трудовъ по соціологіи следуеть упомануть: Lester Ward-«Dynamie Sociology», 2 A. 1897 H Giddings-«The principles of Sociology» 1896. Вліяніе сопіологін начинаеть теперь проявляться вовстать областяхъ юриспруденціи. Въ области уголовнаго права: Napolecne Colajanni-«Socialismo e Sociologia Criminale» (1884-1889), Enrico Ferri-«La Sociologie criminelle» 1893. Ферри ожидаетъ отъ соціологін также окончательнаго разрішенія неразрѣшенной до свяъ поръ проблемы международнаго права (въ своемъ интересномъ произведении—«La Sociologia e il Diritto internazionale» 1896). Соціологическую точку зрвнія даже въ ученів объ управленія обнаруживаеть di Bernardo въ своемъ ноучительномъ, весьма разсудительно и объективно написанномъ сочиненіи—«La publica Amministrazione e la Sociologia» Turin 1883—1893. A - 17 A - 18 A - 1

#### § 237.

## Государствовъдъніе и юриспруденція.

Эволюція здёсь проходить прежде всего черезь организацію властвованія и утвержденіе извёстнаго правопорядка, т. е. черезъ возникновеніе государственнаго начала. Этимъ соціальное развитіс выдвинуло намъ настоящій предметь государствов в д в нія. Задача науки этой заключается въ томъ, чтобы прослёдить за государствомъ съ самаго момента вступленія его въ жизнь черезъ всё дальнёйшія послёдовательныя стадіи и установить законы этого развитія.

Это государственное развитіе производится теми-же которыя породили государство. Вёдь столкновение двухъ разнородныхъ группъ всегда является враждебнымъ, такъ какъ одна изъ нихъ старается эксплоатировать другую въ свою пользу, другая оказываеть ей по крайней мъръ пассивное сопротивление. Когда результатомъ такой обоюдной игры силъ является побъда сильнъйшей группы, то болье слабая сторона подчиняется и побъдитель диктуетъ теперь свою волю, какъ законъ, и такимъ образомъ производить право. Вмёстё съ этимъ возникаетъ правовъдънія. Въ самомъ дълъ, принятыя или октоированныя положенія, формулирующія внутренній правопорядокъ, должны быть применяемы; поэтому приходится ихъ разъяснять и толковать, а также выводить изъ нихъ въ каждомъ данномъ случав известныя заключенія; и воть, такое толкованіе и искусство прим'вненія этихъ нормъ къ конкретнымъ случаямъ, со всемъ обусловленнымъ ими, составляють предметь юриспруденціи.

Отсюда выясняется принципіальное различіе между государствовъдѣніемъ и юриспруденціей. Государственная наука разсматриваеть весь комплексъ установленій, имѣющихъ цѣлью поддерживать государство съ основаннымъ въ немъ правопорядкомъ. Юриспруденція-же имѣеть дѣло лишь съ самымъ этимъ правопорядкомъ, изученіемъ его, съ практическимъ примѣненіемъ его въ жизни. Слѣдовательно, государствовѣдѣніе занимается разсмотрѣніемъ естественно возникающей организаціи властвованія однихъ людей надъдругими; а юриспруденція имѣетъ дѣло съ тѣми положеніями, которыя сознательно устанавливаются людьми. Государственная наука изслѣдуетъ возникновеніе, развитіе и паденіе государства; юрис-

пруденція-же изучаеть оспованный въ государствъ правопорядокъ. (а)

И вотъ, въ то время какъ государствовъдение носитъ характеръ чистой науки, имъющей цъль въ самой себъ и подобно всякому естествознацію стремящейся лишь къ уразумёнію истины, --- юриспруденція преслідуеть преимущественно практическія ціли, научая приложенію правовыхъ нормъ къ конкретнымъ случаямъ, а поэтому является больше искусствомъ, практической дисциплиной, техникой (b).

а) Это принципіальное отличіе государственной науки отъ юриспруденців не знакомо большинству юристовъ и государствовъдовъ, и воть туть между ними возникаеть множество недоразумбый. Юристы хотять «юридически» разсматривать и «конструировать» государство, и получается приблизительно то-же, какъ если бы кто-нибудь вздумаль бетковенскую сонату отвёдать ложкой. Различе между государствомъ и правомъ столь велико, что даже тѣ, которые считаются хорошими юристами, по большей части не имфють никакого понятія о государствъ. Во всякомъ случаъ юристы всегда полагали необходимымъ толковать о государствъ... на юридическій ладъ, т. е. всевозможными юридическими пріемами затемнять и затуманивать истинную природу вещей.

Въ этомъ отношеніи немецкая «наука государственнаго права» зашла очень далеко, она въ данномъ отношени перещеголяла всв націи міра. Нёмецкіе государствовёды прямо-таки неисчернаемы въ своихъ «конструированіяхъ» государства, то какъ «личности» («Persönlichkeit»), то какъ «суммы воль» («umme von Willen»), сеставляющихъ «общую волю» («Gesammtwille»), то какъ «общественной формы» («Gemeinwesen») высшаго порядка во главъ цълой іерархіи подчиненныхъ общественныхъ образованій, каковыми являются общиня, округъ и т. д. При этомъ для большинства ученыхъ государство является «понятіемъ», вёдь юристы работають лишь надъ понятіями; и вотъ государствовъды-юристы очень часто спорять о томъ, «какое понятіе» — государство?

Гейеръ (in Holtzendorffs Encyclopädie der Richtsgeschichte, I, 4 Aufl., S. 85-86) проводить разницу между этическимъ и логическимъ понятіемъ государства; напротивъ. В р и (Brie-«Theorie der Staatenverbindungen», Stuttgart 1886, S. 4) утверждаетъ, что «понятіе государства двойное: идеальное и эмпирическое». А что государство является не только понятіемъ, но еще н чэмъ-то совершенно инымъ, - это не интересуетъ юристовъ; имъ достаточно, что оно-понятіе, съ которымъ можно, какъ угодно, оперировать. Какъ же относятся юристы къ соціальному явленію, къ соціальному строю, къ соціальнымъ фактамъ? Ихъ вёдь нельзя конструировать, ихъ нужно изследовать, а это-не дело юристовъ.

b) Послушаемъ, что говоритъ высокообразованный берлинскій

адвокать Юліанъ Гольдшиндть, какъ докладчикъ на XIII събздъ нъмецкихъ адвокатовъ (сентябрь 1896 г. въ Берлинъ) «о характеръ юридическаго образованія въ университетахъ»; онъ говорить о «научномъ вооруженіи», которымъ «долженъ запастись студенть юрядическаго факультета», чтобы быть готовымъ къ «выполненію будущаго своего призванія въ качествт судьи, адвоката, администратора и нотаріуса». Мы увидимъ, какъ этотъ несомивино компетентный докладчикъ называеть юриспруденцію «прикладной» наукой, т. е. техникой. «Штудирующій право», говорить Гольдшмидть, «долженъ пріучаться примінять надлежащимь образомь данный законь; върнымъ примъненіемъ абстрактнаго писаннаго или неписаннаго правила къ соотвътственному жизненному отношению онъ долженъ сообшать этой отвлеченной норм' сильно и горячо пульсирующую жизнь. Въ этомъ отношени правовъдъние, несмотря на принадлежность свою къ гуманитарнымъ наукамъ, нисколько не отличается отъ такъ называеныхъ прикладныхъ естественныхъ знаній (angewandte-Naturwissenschaften). Въдь эти последнія составляются изъ элементовъ, частью основанныхъ на абстрактныхъ принципахъ чисто научной спекуляців, частью направленныхъ на изв'єстныя практическія цілн, (вапр. химія и технологія, математика и покоюшіяся на ней техническія дисциплины, вся пиженерная часть). Такъ и юриспруденція, какъ выросшая на всторической, философской, народнохозяйственной и этической почеб дисциплина, не смотря на ея крайне практическую, непосредственно проникающую въ общественную жизнь тенденцію, не можеть обойтись безъ связи съ соотвътственными научными дисциплинами, если не хочетъ снизойти до простого ремесла регулированія взаимоотношеній отдільных личностей и общественныхъ группъ, регулированія, вытекающаго, правда, изъ существа и задачи права, какъ высшей духовной и нравственной силы. Отсюда уже обнаруживается односторонность техъ требованій, которыя, выдвигая на первый илань въ университетскомъ юридическомъ образовании изучение действующаго земскаго права (Landrecht), т. е. непосредственно применяемаго юридическаго сырого матеріала, темъ самымъ готовы низвести это университетское образованіе до подготовительной школы для обученія различнымъ чисто практическимъ пріемамъ, школы, которая должна дать возможность питомцамъ своимъ, по истечени установленнаго срока обученія, пріобщиться, въ качеств'є годныхъ частей, къ механизму функціонирующаго правового аппарата».

И Эрвинъ Крузе, также практикъ, воодушевляющійся юриспруденціей, какъ «свободнымъ призваніемъ», сильно возстающій противъ «подчиненія судебныхъ должностей» въ Пруссіи, не можетъ обойтись безъ того, чтобы не говорить «о юридической техникъ» («Richteramt und Advocatur» 1897, S. 13); а не соглашающійся съ нимъ министръ Шенштедтъ утверждаетъ, что адвокатура есть «ремесло» (взглядъ, во всякомъ случаъ странный для министра юстиців).

## § 238.

#### Политическія науки.

Передъ нами три логически соподчиненныя между собою научныя области. На первомъ планѣ, какъ самая общая и общирнѣйшая, стоитъ соціологія; предметомъ ея является общество въ широкомъ смыслѣ этого слова или, правильнѣе выражаясь, совокупность всѣхъ человѣческихъ общеній. Соціологіи подчинена наука о государствѣ, объектомъ которой служитъ составленная изъ двухъ или изъ большаго числа соціальныхъ группъ (общеній) форма. Государственной-же наукѣ подчинена вся юриспруденція, предметомъ которой является созданный государствомъ правопорядокъ н которая носитъ уже характеръ практическаго ученія или искусства и не можетъ называться чистой наукой.

Рядомъ съ этимъ правопорядкомъ, но надъ нимъ развивается и само государство. Оно не растворяется въ своемъ правопорядкѣ, а преслѣдуетъ иныя, высшія матеріальныя цѣли; оно ставитъ себѣ задачи, выполненіе и разрѣшеніе которыхъ указываетъ ему ростущая вмѣстѣ съ его развитіемъ культура. И всякая открывающаяся такимъ образомъ въ его дѣятельности новая область становится сейчасъ-же предметомъ новой государственной науки, предѣлы которой поэтому все расширяются и всякій разъ она, хотя и коренится въ потребностяхъ государства, стремится къ возможно самостоятельному конституированію.

Такъ сначала изъ управленія княжеской "камерой" и "камеральными имуществами" возникла "камеральная наука", которая впослѣдствіи, съ образованіемъ современнаго государственнаго финансоваго управленія, превратилась въ "финансовую науку". Изъ стремленія поднять матеріальное благосостояніе народа, раскрыть и усилить "источники національнаго богатства" возникла "національная экономія" ("Nationalöconomie"). Изъ потребности познать состояніе всего государства развилась "статистика". Такъ наз. "матеріалистическое пониманіе исторіи" (Карлъ Марксъ), по которому всякое государственное устройство служить лишь выраженіемъ хозяйственныхъ отношеній и всякое политическое измѣненіе является только результатомъ экономическаго передвиженія такихъ отношеній, — оно побудило къ разсмотрѣнію исторіи народовъ и государствъ съ исключительно народнохозяйственной точки зрѣнія,

изъ какового способа разсмотрънія возникла современная "экономическая исторія" (Лампрехтъ, Мейценъ, Инама-Штернегъ). Въ
новъйшее время необходимая внимательность со стороны правительствъ къ требованіямъ рабочихъ и предпринимаемыя вслъдствіе
этого мъры къ поднятію благосостоянія рабочихъ классовъ населенія, все это дало толчекъ къ изслъдованіямъ о положеніи этихъ
классовъ, о причинъ ихъ нужды, о средствахъ къ улучшенію ихъ
быта въ физическомъ, моральномъ и соціальномъ отношеніяхъ; и
вотъ отсюда возникло множество "соціальнополитическихъ" изслъдованій, изъ которыхъ теперь, повидимому, вырабатывается новая
отрасль государственной науки, "соціальная политика". Такъ соціальное и политическое развитіе выдвигаетъ все новыя и новыя
отрасли государственныхъ и соціальныхъ наукъ. Кругъ этихъ наукъ
еще не замкнуть, такъ какъ конечный пунктъ культурнаго развитія государства не можеть быть даже приблизительно намѣченъ.

## § 239.

## Этнологія, антропологія и исторія культуры.

По размѣру своему кругъ государственныхъ наукъ долженъ все расширяться, причемъ взоръ изслѣдователя то обращается назадъ, стремясь постичь прошлоо въ развитіи государствъ, народовъ и правопорядковъ, то, выходя за предѣлы отдѣльнаго государства и народа и сравнивая между собою различныя государства, народы и ихъ правопорядки, старается добывать новыя точки зрѣнія для познанія существа данныхъ явленій.

Такъ возникали исторіи "конституціоннаго развитія" то отдѣльныхъ государствъ, то цѣлыхъ комплексовъ ихъ, исторіи государственнаго устройства, а равно исторіи права то отдѣльныхъ государствъ, то цѣлыхъ частей свѣта или даже такъ назыв. "общія" (а).

Изысканія въ области исторіи права способствовали возникновенію "сравнительнаго правовъдънія", которое мало имъетъ дъла съ разсмотръніемъ непрерывнаго развитія извъстныхъ правопорядковъ, а занимается преимущественно указаніемъ сходства между правопорядками и установленіями различныхъ государствъ и народовъ, чтобы затъмъ дълать отсюда соотвътственные научные выводы. (b)

Такъ какъ тенденція сравненій вскорѣ обнаружилась также въ этнографіи, этнологіи и народовѣдѣніи (впрочемъ это три синонима), то сравнительное правовѣдѣніе легко превратилось въ "этнологическую юриспруденцію". (с)

Вст эти названныя здтсь дисциплины появились въ короткій промежутокъ времени, за полстольтія, и своимъ стремительнымъ выступленіемъ другь за другомъ показываютъ онт, сколь сильно пробудилось познавательное стремленіе въ области государственныхъ и общественныхъ наукъ и съ какимъ порывомъ старались раскрыть царящіе здтсь сокровенные законы развитія. Наконецъ, нткоторыя теченія въ антроопологіи (d), въ исторіи культуры, а равно и "исторія, какъ наука", о самомъ понятіи которой въ последнее время велась столь горячая полемика (e), все это между прочимъ имтеть туже цтль, что и большинство изъ вышеназванныхъ государственныхъ наукъ.

а) Какъ выше (§ 196) уже замъчено, нътъ общей, вст правовыя области охватывающей исторіи права. Для отдъльныхъ же правовыхъ областей дълались иопытки иостроенія «общей» исторіи ихъ развитія, такъ напр., у Эдуарда Ганса—«Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung« (1824). Даже исторія семьи подвергалась въ послъднее время неодпократнымъ разработкамъ (Lippert, Westermark). Въ качествъ предварительныхъ изысканій для построенія общей исторіи права могутъ служить исторіи права отдъльныхъ народовъ или народныхъ группъ, напр., Macièjowski—«Slavische Rechtgeschichte» (1835), Warnkönig und Stein—«Französische Staats—und Rechtsgeschichte» (1848) и др., затътъ также изслъдованія въ области исторіи права первобытной эпохи, напр., Sumner Maine—«Ancient Law» (1861), «Early history of institutions» (1875) и Morgan—«Urgesellschaft» (нъм. пер. 1891).

b) Сильнымъ толчкомъ къ развитію сравнительнаго правовъдънія послужили въ послъднее время удивительныя работы Адольфа Бастіана («Die Rechtsverhältnisse bei verschiedenen Völkern der Erde» 1872 и мн. др.), въ которыхъ собрана масса матеріала для сравнительнаго правовъдънія; задачу развитія этой дисциплины поставила себъ и издаваемая Бернгефтомъ и Колеромъ «Zeitschrift

für vergleichende Rechtswissenschaft».

с) «Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz» («Очеркъ этнологической юриспруденціи»),—такъ назвалъ А. Н. Розт послъднее свое произведене (1894); началъ же овъ свою, къ сожальню, не столь продолжительную, но весьма заслуженную научную карьеру сочиненіемъ—«Einleitung in eine Philosophie des Rechts, auf Grundlage der modernen empirischen Wissenschaft» (1867). Между этими двумя произведеніями лежитъ цълый рядъ его работь,

въ которыхъ одинъ и тотъ же предметь изследованія обозначается все новыми названіями, что показываеть не только собственныя его шатанія, но и вообще слабость систематики и терминологіи въ этой области. Вѣдь за «Философіей права» («Philosophie des Rechts») последовало въ 1872 году «Введеніе въ естественную науку права» («Einleitung in eine Naturwissenschaft des Rechts»), а за этимъ въ 1875 году вышло сочинение о «Родовомъ общения въ первобытныя времена» («Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit»), названное «Дополненіемъ къ общему ученію о государствъ и правъ» («Beitrag zu einer allgemeinen Staats-und Rechtswissenschaft»). 3aтемъ въ 1876 году появляется его трудъ о «Происхожденіи права» («Ursprung des Rechts»), обозначенный еще, какъ «Пролегомены къ общему сравнительному правовъдънію» («Prolegomena zu einer allgemeinen vergleichenden Rechtswissenschaft»). Br 1880 u 1881 годахъ выходять въ свъть его «Матеріалы для общаго правовъдънія на сравнительно-этнологическомъ базись» («Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft auf vergleichendethnologischer Basis»). Следующее свое сочиненіе-«Основы права и коренныя черты исторіи его развитія» («Die Grundlagen des Rechts und die Grundzüge seiner Entwicklungsgeschichte» 1884) онъ обозначаетъ ближе, какъ «Руководство къ построенію общаго сравнительнаго правов'ядыя на сопіологическомъ базись» («Leitgedanken für den Aufbau einer allgemeinen vergleichenden Rechtswissenschaft auf sociologischer Basis»). А затымы вы 1886 году оны смыло переходить къ совстиъ ужъ неправильному названію «этнологической юриспруденціи» («Ethnologische Jurisprudenz»), для «изученія » которой даеть особов «введеніе» и которой наконець посвящаеть два своихъ последнихь объемистыхъ тома (1894).

Не меньшую терминологическую шаткость обнаруживаеть и Бастійнь, въ различныхъ сочиненіяхъ своихъ давая разрабатываемой имъ единой наукъ различныя названія, пока наконецъ не договаривается до «этнологической соціологін». Такъ главное свое сочиненіе-«Челов'якъ въ исторіи» («Der Mensch in der Geschichte» 1860) онъ пишеть «къ обоснованію психологическаго міровоззрвнія» («zur Begründung einer psychologischen Weltanschauung»); поздивишее, упомянутое уже выше произведение-«Правовыя отношенія у различныхъ народовъ» («Die Rechtsverhältnisse bei verschiedenen Völkern» 1872) онъ именуетъ «Прибавленіемъ къ сравнительной этнологіи» («Beitrag žur vergleichenden Ethnologie»). Послъ этого въ 1880 году Вастіанъ выпускаеть въ свъть «Первобытную исторію этнологін» («Die Vorgeschichte der Ethnologie»), гдѣ снова обнаруживаеть шатанія въ терминологіи; слѣдующее же сочиненіе озаглавливаеть-«Народная идея въ построеніи науки о человъкъ» («Der Völkergedanke im Autbau einer Wissenschaft vom Menschen» 1881); затыть сльдують — «Общія черты этпологін» («Allgemeine Grundzüge der Ethnologie» 1884), но туть же «этнологію» онь называеть «этнической соціологіей» («ethnische Sociologie)» или «соціологіей въ ея этническомъ разнообразін» («Sociologie in ihrer ethnischen Vermannigfaltigung»). Примъръ Поста и Бастіана прекрасно по-казываетъ, сколь не кватаетъ еще ясной и опредъленной систематики; но замъчательно, что эти выдающіеся писатели невольно направляются къ «соціологін», для которой они, и не имъя яснаго представленія о данномъ предметъ, собираютъ матеріалы. Основной наукой здъсь является именно соціологія, и матеріалы для нея доставляются этнографіей, этнологіей, этнологической юриспруденціей, сравнительнымъ правовъдъніемъ, государствовъдъніемъ, исторіей права и т. д. Это чувствовалъ и Летурно, озаглавливая свое главное сочиненіе—«La sociologie d'après l'ethnographie» (1884).

- д) Когда человека представляють себе, какъ существо общественное, какъ стадное животное, то стараются всв его общественныя установленія, какъ продукть естественной его исторіи, выводить изъ антропологіи. Въ этомъ смыслів и Вильгельмъ Вуелть разсматриваеть образованія государствъ въ своихъ «Vorlesungen über Thier -und Menschenseele», выводя общественныя установленія и животныхъ и человека изъ ихъ психики. Соціологія не признаетъ подобной систематики и считаетъ предметомъ антропологіи лишь отдъльнаго человъка, его физическія и психическія свойства и различіе отдільных людей по нат происхожденію, місту жительства, культурному уровню и т. под. Наоборотъ, для себя соціологія береть въ качествъ оотекта исключительно лишь взаимоотношенія человъческихъ группъ, ихъ соціальныя вліянія другъ на друга и вытекающія отсюда формы, изъ которыхъ самою выдающеюся является государство. Тенденція соціологія д'язать объектомъ своимъ исключительно лишь соціальную жизнь, соціальныя образованія заходить такъ далеко, что иные соціологи объектомъ со и і о до ги ческих ъ изысканій беруть даже общественное устройство животныхь, о которомъ Альфредъ Эспинаст написалъ столь интересную кингу («Les sociétés animales»). Итальянские писатели называють такія изсявдованія «предсоціологическими» («präsociologische») такъ Vaccaro—«Sulla vita degli animali in relazione alla lotta per l'esistenza» (1887) и Giuseppe Fiamingo, который написаль объ этомъ цёлую книгу-«Präsociologia» (1893). Положимъ, что эту «предсоціологію» («Präsociologie») лучше уступить антропологамъ, сопіологія-же, несометню, является самостоятельной наукой, предметомъ которой служить не отдёльный человекь, но, въ противоноложность къ антропологіи, общественная жизнь съ ся взаимостношевіями.
- е) Въ сущности изъ того или иного представленія о государствъ необходимымъ образомъ вытекаетъ и соотгатственное пониманіе исторіи. Въдь исторія повъствуетъ намъ прениущественно о судьбахъ государствъ; и вотъ изъ соціологическаго представленія о государствъ слъдуетъ таковое-же пониманіе исторіи, т. е., исторія тутъ становится наукой о соціальномъ развитіи человъчества и высшей задачей своей имъеть—указывать намъ законы этого развитія. Но такое пониманіе

исторія не по душ'я историкамъ, которые охотн'я претендуютъ быть художниками (что, действительно, более крупнымъ изъ нихъ удается) и рисують намь «для назиданія» образы могущественныхь (иногдаже и совсимъ слабыхъ) индивидуальностей. Вопросъ этотъ я разсмотрёль въ своей «Sociologie und Politik» (1892). Послё того со стороны историковъ мет сделаны векоторыя возраженія, которыя, правда, нисколько не опровергли меня; да въдь сами-же господа историки на собраніи своемъ въ Инсбрукт въ 1896 году горячо споряди о томъ, является-ли ихъ профессія искусствомъ или наукой. Теперь въ ихнихъ журналахъ снова разгорается борьба взглядовъ по данному вопросу. Но что пользы съ этого, когда большинство историковъ, являющихся дъйствительно поэтами и имфющихъ поэтическія потребности (хотя и прибітающихъ для удовлетворенія ихъ къ изученію источниковъ), совершенно не способпо къ здравымъ научнымъ аргументаціямъ. Они имъютъ лишь поэтическую потребность создавать историческія индивидуальности; научной-же потреблости выяснить, какія соціальныя отношенія произвели ту или иную индивидуальность виёстё съ ея дёяніями, — такой потребности у нихъ большею частью не имъется. Почему-же? А потому между прочимъ, что у нихъ есть потребность преклоняться передъ самодъльными кумирами. Объективное-же научное трактованіе исторін не допускаетъ такого служенія кумирамъ. Хотя діло столь просто, господа историки все еще не могутъ понять, что такая исторія въ высшемъ своемъ типъ является искусствомъ (Kunst), въ многочесленныхъ низшихъ типахъ простымъ повъствованіемъ или собираніемъ матеріала или даже наконецъ разыскиваніемъ скрытаго матеріала, «изследованіемь» («Erforschung») фактовь, —наукой-же такая исторія нигді и никогда еще не была, такъ какъ историки по важнёйшему вопросу развитія человічества все еще находятся въ минологической стадіи и большею частью ничего почти не знаютъ объ антропологів, этнологіи и соціологіи. Я, какъ уже упомянуто, подробно разсмотрель данное положение и изложиль свой взглядь по этому вопросу въ сочинения «Sociologie und Politik» (1892, S. 19—39). Возражение по существу сделали мне съ точки зрения «исторін («Historik») Бернгеймъ («Historische Methode» 1894) н Лампректь (въ Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1896). На собранін-же историковъ въ Инсорукв (въ 1896 г.) вопросъ этоть снова быль затронуть докладомъ Скала (Skala), который совершенно не быль оріентировань въ нов'єшей его постановк'ь, совершенно не понялъ существа вопроса и закончилъ ничего не выражающей фразой, что задачей писанія исторіи является «двиствительно художественное (künstlerisch) оживленіе научно (wissenschaftlich) изсятдованнаго прошлаго». Центръ тяжести всего вопроса заключается въ томъ, что именно следуетъ разуметь подъ «научнымъ» («wissenschaftlich») изследованиемъ прошлаго,— Скала-же этого не чувствуеть. Все дело въ томъ, что значить-«научно» («wissenchaftlich») изследовать прошлое? А объ этомъ, о понятіи «научнаго» Скала не говорить ни слова, но весьма

нанвно полагаеть, что споръ о томъ, является-ли исторія искусствомъ (Kunst) или наукой (Wissenschaft), можно разрѣшить простымъ допущеніемъ и того и другого: исторія—«художественное (künstlerisch) оживленіе научно (wissenschaftlich) изслѣдованнаго прошлаго». Не хотѣлъ-ли онъ этимъ примирить оба лагеря? я опасаюсь, что онъ не удовлетворилъ ни одну сторону.

Въ последовавшихъ за докладомъ Скала дебатахъ Готейнъ (Gothein) отстанваеть тоть взглядь, что «историкь прежде всего является художникомъ», а я прибавиль бы сюда-«хорошій историкь», такъ какъ въдь, конечно, не всякій историкъ можеть считаться художникомъ. Готейнъ справедливо зам'вчаетъ, что историкъ субъективно познаетъ и такое «субъективное позпавіе и художественное творчество совпадають», а мы прибавимь отъ себя, что «субъективное познаніе» исключаеть всякую научность. Ш и о ллеръ заявилъ, что въ исторіи не столь важны «эмпирическія начала» («das Empirische»), что здёсь, напротивъ, большую роль играетъ субъективное міровозэреніе, изъ котораго и вытекаетъ изв'встное «соотв'втствіе въ наук'в» («das Zusammenpassende in der Wissenschaft»), но это было прекрасно разбито Гартиано и ъ (изъ Въны), назвавшимъ «идеи» Готейна и «міровозэръніе» Шмоллера какими то впостасими, съ которыми представителю объективнаго. знанія не следовало бы иметь дела. «Ни въ коемъ случаю нельзя признать научнымъ», совершенно върно замътилъ Гартманъ, «когда (неизвъстно откуда) присванвають себъ какое-енбудь міровозэржніе и затемъ уже согласно этому стараются сооружать исторію». Нужно держаться обратного пріема: «отъ историческихъ данныхъ индуктивно-эмпирически сладуеть подходить къ міровозаранію и такимъ уже образомъ познать, каковъ ходъ развитія». Но эти справедливыя замівчанія Гартмана, повидимому, совершенно не были приняты во вничаніе участвовавшими въ дебатахъ историками. Между прочинь Штиве признаеть, что исторія должна быть лишь искусствомъ, а не наукой. Задачей этого искусства онъ считаетъ: «проникнуть мысленно въ минувшія эпохи, заглянуть въ душу историческихъ личностей-и отсюда создать картину (ein Bild). Конечно, такая психологическая картина (seelisches Bild) никогда не могла бы подойти подъ требованія устарівшей науки». Да и остальные участники дебатовь обнаружили непонимание замізчаний Гартиана. Корень вопроса остался неизследованнымъ, что впрочемъ и понятно. Историки въдь не философы; при этомъ настоящіе (die echten) историки создають дъйствительно художественныя произведенія, могущія доставить намъ эстетическое наслажденіе; историки-же ремесленники повъствують объ «исторіяхь» и собирають натеріалы. Но что такое ваука и какъ исторія могла-бы быть и наукой, --объ этомъ они не имъютъ ни мальйшаго представленія. И не удивительно! обратиль лишь внимавіе, что даже величайшіе историки не разстаются съ дътскими сказками о началъ рода человъческаго на земль; чго о ходъ развитія человъчества они имъютъ совершенно превратные, безсодержательные взгляды; что о существъ

государства, составляющаго все-таки главный объекть ихъ повъствованія, они положительно ничего не знають; что соціологія (а особенно въ Германіи) является для нихъ terra incognita; что они, съ философской сторомы обрътаясь еще въ детскомъ черіодь, свою «исторію», какъ «сферу свободы» («Gebiet der Freiheit»), противопоставляють естественной наукъ, какъ «сферъ необходимости» («Gebiet der Nothwendigkeit»), и допускають еще иного подобныхъ наивностей. Впрочемъ, кто сталь-бы обращать ихъ въ людей науки? Пусть историки-художники и впредь восхищають насъ своими художественными произведеніями, а другіе пусть собирають матеріаль и изслъдують его,—это, конечно, нохвально. Но пусть-же они не притязають на то, будто занимаются наукой,—это прежде всего не ихъ задача.

(Cy. Lorenz-«Die Geschichtswissenschaft» 1886: Lamprecht-«Alte und neue Richtung in der Geschichtswissenschaft« 1896; Derselbe - «Was ist Culturgeschichte», in der ehemals Quidde'schen Dtsch. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft von Seeliger, 1897 I. S. 75 ff.; Derselbe—in den Monatsheften für Geschichtswissenschaft 1897; Paul Barth-»Die sogen. materialistische Geschichtsphilosophie», in den Jahrbüchern für Nationalöconomie und Statistik 1896; N. F. Bd. XI, Bericht über die 4. Versammlung deutscher Historiker zu Innsbruck 1896; Scala-«Individualismus und Socialismus in der Geschichteschreibung», in der Zeitschrift «Das Leben». Januar 1397; Rappoport—«Zur Charakteristik der Methode und Hauptrichtungen der Philosophie der Geschichte» 1896; Simmel-«Die Probleme der Geschichtsphilosophie» 1892; Labriola-«I problemi della Filosophia della Storia» 1887; Benedetto Croce-«La Storia ridotta sotto in concette generale dell'-Arte» 1893).

#### § 240.

## Факультеты государственныхъ наукъ.

Выдвинутый здёсь вопросъ систематики государственныхъ наукъ пріобрётеть еще болёе живое значеніе, когда наконецъ (какъ слёдуеть этого ожидать) признають необходимымъ учредить для изученія государственныхъ наукъ спеціальные факультеты и создать для пихъ соотвётственный учебный планъ. Вёдь послё выше-изложеннаго должно быть ясно, что успёшно развиваться наука о государствё можеть лишь на надлежащей основё и въ связи со всёми перечисленными выше соціальными и государственными знаніями вмёстё съ ихъ отраслями; что, напротивъ, трактованіе "об-

щаго государственнаго права" въ видъ подчиненнаго придатка къ пандектамъ, къ гражданскому, уголовному, торговому и вексельному праву (какъ это теперь принято), не только не можетъ способствовать развитію науки о государствъ, но прямо-таки не даетъ ей и проявиться.

Въ теперешней своей организаціи юридическіе факультеты или (какъ малоосновательно также ихъ называють) факультеты для изученія права и государства (die rechts-und staatswissenschaftlichen Facultäten) 1) являются исключительно лишь школами юриспруденціи, готовящими для государства необходимый контингенть судей и чиновниковъ. И не следуетъ воображать себъ, что на этихъ факультетахъ штудируются "государственныя науки" ("Staatswissenschaften"), что они являются разсадниками знаній о государствъ. У современнаго студента-юриста но хватаетъ надлежащей основы, а поэтому нёть и расположенія къ интенсивнымъ занятіямь государственной наукой. Відь, какь это вытекаеть изъ вышеизложенной систематики, соціологія, антропологія, этнологія, истинно научная исторія (а не пов'єствованіе о событіяхь!), исторія культуры въ томъ видъ, какъ её трактуетъ Липпертъ, и еще другія ,,государственныя науки" являются либо необходимой основой, либо надлежащимъ дополненіемъ, безъ которыхъ нельзя постичь науку о государствъ.

Но на юридическомъ факультетв всв эти пауки не могутъ изучаться, такъ какъ юристу онв отчасти и не нужпы, да кромв того у него и времени не найдется для этихъ дисциплинъ.

А для того, чтобы процевтала наука о государстве, какъ таковая, следуеть учредить для нея особые, самостоятельные факультеты, на которыхъ-бы въ разумной, по логической системе построенной последовательности и связи изучался весь комплексъ государственныхъ и общественныхъ наукъ.

это одинъ изъ многихъ вопросовъ XX стол.; возбужденіемъ его и и заканчиваю свое Общее Ученіе о Государствів!

<sup>1)</sup> Насколько мив извыстно (см. Minerva, Jahrbuch der gelehrten Welt 1908/1909), название "juristische Facultäten" принято въ Германии и нъмецкой Швейцарии, а "rechts—und staatswissenschaftliche Facultäten"—въ Австрии.—Переводчикъ.

# (Дополнительная статья).

(отъ переводчика.)

Вопросомъ о спеціальныхъ факультетахъ государственныхъ наукъ Гумпловичъ закончилъ свое «Общее Ученіе о Государстве». Затёмъ въ нёмецкомъ текстё у него слёдуютъ дополненія (Anhang), посвященныя, въ подтвержденіе завоевательной теоріи, первоначальному образованію государственныхъ формъ въ Дунайско-Карпатскихъ земляхъ, въ области Судетъ, а также (въ издан. 1907 года 1) и давнишнему возникновенію сербскаго и кроатскаго государствъ.

Темы этихъ дополненій, по моему мнёнію, представляють мало интереса для русскаго читателя. Да и самъ Гумиловичъ отчасти согласенъ въ этомъ отношеніи со мною, разрёшивъ мнё отбросить въ русскомъ изданіи эти нёмецкія прибавленія,—что я охотно и дёлаю.

Между тёмъ пепрерывный и въ послёднее время особенно стремительный ходъ государственнаго развитія внесъ въ теченіе послёднихъ лётъ не мало существенныхъ перемёнъ въ строй современныхъ государствъ. Многія изъ этихъ измёненій не могли быть отмёчены въ самомъ текств «Общаго Ученія о Государствв». Правда, встрёчая при переводё этой книги нёкоторыя устарёлости, и исправлялъ ихъ своими подстрочными примёчаніями. Но все-таки, вслёдствіе нёкоторыхъ затяжевъ въ моей работв, кое-что (напр., относительно государственнаго переустройства Россіи, Персіи, Турціи, относительно по-

<sup>1)</sup> Въ третьемъ изданін (1907 г). своей книги Гумпловичъ придагаетъ еще одну дополнительную статью — о "психологіп историческихъ описаній", въ которой онь собственно ничего существеннаго не прибавляетъ къ своимъ взглядамъ по этому предмету, высказываемымъ въ различныхъ мѣстахъ "Общаго Ученія о Государствв". Во всякомъ случать, желая пообстоятельнъе ознакомить читателей съ новъйшими теоретическими переживаніями Гумпловича, я касаюсь этого въ своемъ предисловіи къ переведенной мною книгъ.

следнихъ победъ всеобщаго избирательнаго права) осталось не-исправленнымъ.

Восполнить эти отчасти неизбёжные пробёлы и является задачей ниже-слёдующихъ моихъ дополнительныхъ замётокъ.

## «Новъйшіе успъхи конституціонныхъ идей».

1. Введеніе представительнаго образа правленія въ Россіи.

Исторія русскаго государственнаго права знаетъ не мало попытокъ ограниченія самодержавнаго монархическаго строя.

Однаво начинанія эти, исходя до сихъ поръ преимущественно изъ дворянской среды, занимавшей совершенно иное положеніе, чъмъ феодальное дворянство въ Западной Европъ, не могли дать прочныхъ результатовъ. Русскому дворянству приходится умирать, не оставивъ послъ себя для обновляющейся государственности никакихъ историческихъ памятниковъ.

Но вотъ, по мѣрѣ разложенія нашихъ сословныхъ началъ, изъ нѣдръ Россіи выступаютъ новыя силы для борьбы за политическую свободу. Это уже чисто соціальныя, самой дѣйствительной жизнью порожденныя образованія, — правда, пока еще недостаточно окрѣпшія, но имъ несомнѣнно принадлежитъ будущее.

Крупныя военныя пораженія на Дальнемъ Востокѣ раскрыли всю вопіющую негодность и несправедливость нашего бюрократическаго уклада, и съ осени 1904 года конституціонныя идеи неудержимо стали распространяться въ русскомъ обществѣ.

Правительство, видимо, чувствовало серьезность этого общественнаго движенія. Такъ въ Высоч. указѣ Правител. Сенату отъ 12 де к. 1904 года намѣчается цѣлый рядъ преобразованій, направленныхъ къ расширенію правъ и самодѣятельности населенія, а въ изданномъ 18 февр. 1905 года на имя министра внутр. дѣлъ Высоч. рескриптѣ говорится уже о намѣреніи «привлекать достойнѣйшихъ, цовѣріемъ народа облеченныхъ, избранныхъ отъ населенія людей къ участію въ предварительной разработкѣ и обсужденіи законодательныхъ предположеній». Однако выработанное во исполненіе этого рескрипта Положеніе о Государственной Думѣ 6 а в г. 1905 года, «сохраняя неприкосновеннымъ основной законъ Россійской Имперіи о существѣ самодержавной власти», отводило народному представительству лишь роль законосовѣщательнаго органа. Такое положеніе

не удовлетворило даже умъренно настроенную часть нашего взволновавшагося общества.

И воть, когда разгорелась «неслыханная смута», правительство решило переступить грань устарелаго режима. Появился Высоч. Манифесть 17 о к т. 1905 г о д а, объщавшій «1) даровать населенію незыблемыя основы гражданской свободы на началахъ дъйствительной неприкосновенности личности, свободы совъсти, слова, собраній и союзовъ; 2) не останавливая предназначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу, привлечь теперь же къ участію въ Думѣ по мъръ возможности, соотвётствующей краткости остающагося до созыва Думы срока, тъ классы населенія, которые нынъ совствь лишены избирательныхъ правъ, предоставивъ за симъ дальнъйшее развитие начала общаго избирательнаго права вновь установленному законодательному порядку; 3) установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы, и чтобы выборнымъ отъ народа обезпечена была возможность действительного участія въ надзоре за закономерностью дъйствій постановленныхъ отъ Насъ властей».

Такъ гласитъ Манифестъ 17 окт. 1905 г. Въ осуществление нёкоторыхъ изъ изложенныхъ здёсь началъ издано 20 февр. 1906 года новое Положение о Государственной Думё. Того же 20 февр. 1906 года былъ опубликованъ Высоч. указъ, въ которомъ намёчались принципы преобразования Государственнаго Совёта; въ развитие этихъ принциповъ было издано 24 а и р. 1906 года новое учреждение Государственнаго Совёта, призваннаго отнынъ игратъ роль верхней налаты русскаго парламента. Государственная же Дума является нижпей палатой.

Въ силу всего этого стало необходимымъ соотвътственное измънение нашихъ Основныхъ Законовъ, которые и были въ новой редакции опубликованы 23 апр. 1906 года

Значеніе реформы, произведенной этими Основными законами, выражено въ ст. 7, гласящей: «Государь Императоръ осуществляеть законодательную власть въ единеніи съ Государствен. Совътомъ и Государственною Думою». А смыслъ слова «единеніе» раскрывается въ ст. 86, въ силу коей «никакой новый законъ не можеть послъдовать безъ одобренія Государственнаго Совъта и Государственной Думы и воспріять силу безъ утвержденія Государя Императора».

Таковъ новый принпинъ русскаго государственнаго права. Не намъревалсь въ этой краткой замъткъ обстоятельно изложить и разобрать его, я тёмъ не менёе не могу не упомянуть о крупнёйщихъ недочетахъ русской конституціи. А именно,—у насъ нётъ конституціонныхъ гарантій, которыя могли бы сообщить провозглашенному праву надлежащую незыблемость, у насъ весьма призрачно право финансоваго контроля. При такомъ положеніи вещей фактъ часто оказывается сильнёе права.

Наше избирательное право (зак. 6 авг. и 11 дек. 1906 года и 3 іюня 1907 года), отличаясь крайней сложностью своихъ куріальныхъ группировокъ и различныхъ цензовыхъ, классовыхъ, національныхъ и мъстныхъ ограниченій, не въ состояніи правильно выражать истинное настроеніе страны.

Но тымь не меные слыдуеть признать, что создалась брешь вы старомы режимы, еще такы недавно казавшемся неприступнымы, вы эту брешь сильной струей вольется жизнь и сама уже довершить начатую работу.

Такова теперь задача новыхъ факторовъ дальнъйшаго русскаго государственнаго развитія.

2. Переходъ отъ сословнаго къ народно-представительному режиму поставило на очередъ разръшение назръвительному режиму пяндіи.

въ Финляндіи. Здёсь до сего времени сохранялся пережитокъ средневѣковья—сословное представительство. Финляндскій сеймъ состоялъ изъ представителей отъ четырехъ отдёльныхъ сословій: дворянства, духовенства, горожанъ и крестьянъ.

Непригодность такого устройства въ XX-мъ стольтіи не можеть вызывать никакихъ сомньній, и возбужденное финское общество съ изданіемъ основного закона 20 іюля 1906 года перешло къ новому, народно-представительному режиму.

Согласно закону этому сеймъ теперь состоитъ изъ 240 депутатовъ, избираемыхъ на 5 лътъ путемъ всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія; какъ активнымъ, такъ и нассивнымъ избирательнымъ правомъ обладаютъ, безъ различія пола, всё финляндскіе граждане, достигшіе 24-лътняго возраста.

3. Установленіе конституціонныя идеи туціи въ Черногоріи. Обновившія Россію конституціонныя идеи всколыхнули и родственную намъ маленькую патріархальную Черногорію.

Правда, еще въ 1879 году здёсь учрежденъ былъ выборный государственный совёть, но ему не были соообщены опредёленныя парламентскія функціи. Вотъ почему принято было относить Черногорію къ абсолютнымъ монархіямъ.

Теперь же въ Черногоріи 6 де к. 1905 года введена конституція, согласно которой органъ народнаго представительства, скупштина, слагается изъ 61 депутата, избираем. путемъ всеобщаго голосованія.

4. Введеніе конституціи въ Персіи. Крушеніе россійскаго стараго режима вскор находить себ отзвукъ въ близъ лежащей отъ насъ Персіи.

Угнетенное и крайне бъдственное положеніе персидскихъ народныхъ массъ, непопулярность царствующей династіи Каджаръ, исконный антагонизмъ между духовной и свътской властью въ Персіи, безпрестанно усиливающееся здъсь хозяйничанье иностранцевъ, все это создало достаточно горючую почву для того, чтобы революціонная искра, перелетъвшая сюда изъ-за Кавказскаго горнаго хребта, произвела такой пожаръ, который нельзя потушить старыми мърами репрессій.

Когда тегеранское духовенство, послѣ конфликта съ правительствомъ (1906 г.) выѣхало изъ столицы, главный тегеранскій муштандъ Ага-Мирза-Сендъ-Мухаммедъ отправилъ великому визирю (ферзю—по-персидски) очень характерное для даннаго момента письмо. Вотъ выдержки изъ него ¹):

«Вы хорошо освёдомлены о разстройстве страны и объ опасности, которая окружаеть народь. Вы знаете, что всё улучшенія въ стране зависять отъ учрежденія Собранія, отъ единенія правительства съ народомъ и отъ согласія и содействія улемовъ и государственныхъ сановниковъ. Удивительно, несмотря на то, что Вы сами опредёляете болезнь, Вы не приступаете къ леченію. Что за причина? Всё эти реформы волей или неволей, а будутъ скоро выполнены; но мы желали бы, чтобы реформы эти произведены были Его Величествомъ Шахомъ и Вашимъ Высочествомъ, а не англичанами и русскими.

Не дай Богъ, чтобы было написано въ исторіи, что царствованіе династіи Каджаръ въ эпоху Музафферъ-Эд-Дина было уничтожено!

<sup>- 1)</sup> См. М. А.—"Послъднее политическое движеніе въ Персіи". Вып. II, Спб., 1907 г. Стран. 57 и слъд.

Опасность близка! времени мало! Персія похожа на больного, который находится въ состояніи агоніи и для котораго возможень смертельный исходъ.

Итакъ, замедленіе въ леченіи и воздержаніе въ этомъ—дѣло не умное!

Клянусь Творцомъ, что эта медленность и откладывание разрушаютъ Персію и современемъ отдадутъ ее иностранцамъ.

Ваше Высочество, Вы—масульманинъ и върующій въ Шаріатъ и въ Страшный Судъ! Если въ день Суда имамъ Али, повелитель правовърныхъ (да будетъ миръ ему!) спроситъ Васъ, зачъмъ Вы допустили, что Персидское Государство попало въ руки иностранцевъ и Персіяне стали униженными? какой отвътъ тогда Вы дадите? Или, быть можетъ, Вы скажете, что муллы мъшали? Если такъ, то это—не отвътъ, и Ваше Высочество не будетъ выслушанъ.

Я вижу свою родину и сыновей отечества, подвергающихся раззоренію!

Я вижу, что они близки къ тому, чтобы попасть въ когти иностранцевъ!

Я чувствую, что значеніе наше совершенно уничтожено. Поэтому, пока я живъ, буду всёми силами ратовать на служеніе моей родинт и въ этомъ деле жизни своей не пожалью!»

«Наша цёль не заключается въ одномъ лишь упорядочени суда; вёдь судъ у насъ есть только одно изъ негодныхъ государственныхъ учрежденій. Мы требуемъ учрежденія Національнаго Собранія, которое обладало бы способностью создать процвётаніе страны, миръ и спокойствіе населенія и устраненіе алчности иностранцевъ».

Таковы слова главы тегеранскаго духовенства, главы духовныхъ учителей и руководителей персидскихъ угнетенныхъ народныхъ массъ.

Навстрѣчу демократизму попраннаго свѣтскими властителями Шаріата идутъ кое-гдѣ проникающіе въ персидское общество лучи европейскаго просвѣщенія.

Въ этомъ отношении весьма назидательна помъщенная 28 янв. 1907 года въ № 24 газеты «Хабл-юл-Матинъ» статья одного изъ либеральныхъ персидскихъ министровъ, подъ заглавіемъ: «Крикъ о справедливости къ персидскому совъту министровъ».

Вотъ нъкоторыя выдержки изъ нея 1):

<sup>1)</sup> См. вышеупомянутое мною сочинение М. А., стран. 63 и слъд.

«Положеніе Персіи таково, какъ Вы видите: органы управленія безпорядочны, казна пуста, человіческія права—въ печальномъ состояніи, основы независимости со всіхъ сторонъ потрясены. Есть ли еще на світ такое бідствіе, которое не постигало бы эту печальную страну?

Каковъ же будетъ конецъ этого положенія? Дѣло извѣстное,—

Персію захватять иностранцы!»

«Согласно наукамъ этого вѣка доказано, что, если Персія будетъ управляться при помощи справедливыхъ законовъ, то количество произведеній ея земли увеличится въ тысячу (а, можетъ быть, и болѣе) разъ сравнительно съ настоящимъ и хватитъ не только для процвѣтанія Персіи, но и для вывоза во всѣ страны міра».

«Исторія рода человъческаго категорически подтверждаеть, что основы процвътанія міра покоятся прежде всего на законть, который въ иностранныхъ государствахъ именуется закономъ безопасности жизни и имущества.

Съ тысячами болей и сожальній мы должны признать, что смысль этихъ словь въ продолженіе нёсколькихъ тысячь лёть оставался совершенно незнакомымъ для народовъ Азіи. Крайній предёль нашей мысли быль тоть, что всё блага и безопасность свою мы должны ожидать всецёло оть хорошихъ качествъ главы государства. Иногда нёкоторые изъ царей и министровъ дёйствительно охраняли до извёстной степени жизнь и имущество своихъ подданныхъ; но это случайное явленіе не имёсть никакой связи съ тёмъ великимъ вопросомъ, который называется за-границей безопасностью жизни и имущества.

Цъль, заключающаяся въ этихъ простыхъ словахъ, которыя въ продолжение двухъ послъднихъ стольтій являлись предметомъ почитанія всего свъта, есть та, чтобы въ странь было образовано такое учрежденіе, помимо котораго ни начальникъ, ни царь, ни министръ, ни императоръ, будь онъ справедливый или немилосердный и злой,— ни въ какомъ случат и ни коимъ образомъ не могъ-бы кому-бы то ни было причинить мальйшій вредъ безъ решенія по справедливымъ законамъ».

«Персія бѣдна, Персія несчастна, Персія—нищенская страна! Все это потому, что Персія не имѣетъ законовъ справедливости и что министры Персіи не могутъ никакъ понять того, что для прогресса страны, кром'в природнаго ума, необходимы науки, которыя пользуются уваженіемъ всего міра».

«Довольно враснортчивыхъ словъ для выясненія вины другихъ и для выраженія разныхъ мыслей и плановъ! Теперь настало время для работы и пришла очередь для дела! Всё средства для дела на лицо: они среди самого народа. Наши улемы могутъ сдёлать много пля сохраненія нашихъ правъ: факелъ, направляющій Персію на истинный путь, еще светится у нихъ въ рукахъ! Мы все зпаемъ, съ какою болью они смотрять на бъдствія Персіи и на какое великое самопожертвованіе они идуть для спасенія народа. Мы всё должны собраться подъ ихъ священнымъ главенствомъ и воспользоваться ихъ ученостью при составленіи плана борьбы. Уже время не то, которое было прежде, въ дни невъжества, когда всю свою надежду возлагали на перемену личности (стоящей во главе народа). Исторія Персіи свидётельствуеть о томъ, что отъ перемёны личности никакой пользы не будетъ. Настало то время, когда всв мы признаемъ, что нужно судить о справедливости и справедливыхъ делахъ согласно требованіямъ науки, а не на основаніи личныхъ качествъ того, къ кому обращаются съ просъбами. Мусульманскіе ученые достаточно разработали вопросъ относительно религіозныхъ обрядностей. Теперь очередь за правилами цивилизаціи. Нъть никакого сомньнія въ томъ, что они, ио требованию времени, расширять свои познанія новыми наувами и силою своей учености подготовять все для прогресса Персіи. Для проявленія этой помощи не должны прибъгать къ просьбамъ (передъ правительствомъ) о томъ, чтобы распорядители Персін сделали все преобразование. Все, что нужно сделать, это разбудить разумъ народа настолько, чтобы онъ могъ сказать: «Мы тоже люди и мы тоже хотимъ имъть справедливость!»

«Можетъ-ли быть болье подходящая почва, чъмъ теперешняя жажда персидскаго народа? Существуетъ-ли оружіе болье священное, чъмъ слово о правъ?..»

Вотъ что писалъ либеральный и просвъщенный сановникъ Персіи. Изъ этихъ длинныхъ приведенныхъ мною цитатъ видно, что почва для начала конституціонныхъ требованій въ Персіи въ последніе годы являлась уже значительно подготовленной и притомъ не теоретически, а реально, путемъ многонаучающаго опыта суровой жизни.

Па этой почвъ и возникла подписанная 5 авг. 1906 года Шахомъ Музафферъ-Эд-Диномъ персидская конституція.

26 сент. 1906 года (18-го Шайбана) уже послёдовало торжественное открытіе парламента (меджлиса).

На первыхъ порахъ персидскій парламентъ имізлъ однопалатное устройство.

Но вскорь, по настоянію тогдашняго насльдника престола Мухаммеда-Али, вызваннаго въ столицу въ виду тяжелой бользни Шаха, выработано было новое Положеніе о парламенть, подписаное Шахомъ и насльдникомъ 2 дек. 1906 года. По Положенію этому персидскій парламенть слагается изъ двухъ палать,—Меджлиса (нижней) и Сената (верхней).

Меджлисъ состоитъ изъ 162—200 депутатовъ, избираемыхъ на 2 года. Верхняя-же палата состоитъ изъ 30 назначаемыхъ и 30 выборныхъ сенаторовъ  $^1$ ).

26 дев. 1906 года вечеромъ, послѣ продолжительной агоніи, Шахъ Музафферъ-Эд-Дипъ скончался и на персидскій престолъ взотелъ Мухаммедъ-Али, явно враждебно настроенный противъ новыхъ конституціонныхъ порядковъ.

При Мухаммедъ-Али усилилась въ придворныхъ кругахъ реакція, съ которой молодому парламенту приходилось вести тяжелую борьбу.

Въ началъ 1907 года Меджлисъ потребовалъ отъ Шаха ответственности министровъ, мъстнаго самоуправленія и отдъленія администраціи отъ суда,—требованія эти, вслъдствіе грознаго состоянія народныхъ массъ, были удовлетворены.

Съ большимъ трудомъ, но все-таки удалось персидскому парламенту провести нѣсколько важныхъ реформъ, главной изъ которыхъ слѣдуетъ признать измѣненіе системы взиманія податей и налоговъ: вмѣсто прежней откупной системы введена была европейская система сборовъ.

При Мухаммедъ-Али дважды производилась контръ-революціонная попытка, Меджлись подвергался бомбардировкъ; но не удалось стереть съ лица земли персидской назръвшихъ новыхъ конституціонныхъ порядковъ. Жизнь оказалась сильнъе безпочвенныхъ вождельній группы реакціонеровъ.

Л ѣ т о м ъ 1909 г о д а Мухаммедъ-Али былъ низложенъ, на престолъвозведенъ его малолѣтній сынъ Султанъ-Ахмедъ-Мирза. У чреждено регентство. Теперь создались болье благопріятныя условія для дѣя-

<sup>&#</sup>x27;) См. Almanach de Gotha—1909, стран. 1023—1024.

тельности молодого персидскаго парламента, которому предстоить еще много трудной работы, чтобы послё столь долгаго господства стараго режима окончательно вывести страну на новый путь просвёщенія, прогресса и свободы.

Бельдь за Россіей и Персіей сбрасываеть турецкой конституціи съ себя старый государственный режимъ и турція: 23 іюля 1908 года, подъ давленіемъ побъдоноснаго освободительнаго движенія, опубликовано султанское ираде о возстановленіи «временно отложенной» конституціи 1876 года.

Каковы-же были ближайшіе предварительные фазисы турецкой государственной и общественной жизни? Какова та почва, на которой происходять новъйшія конституціонныя побъды? Для выясненія силы послъднихъ событій постараемся хоть немного заглянуть въпрошлое.

Общественное движеніе въ Турціи имѣетъ уже свою длинную исторію, длинный мартирологъ самоотверженныхъ борцовъ за свободу угнетеннаго и раззореннаго народа. «Прогрессъ либеральныхъ идей въ Турціи», говоритъ Ренэ Пинонъ, «проявляется послѣ великаго европейскаго сотрясенія 1830 года. Ему дѣятельно способствуетъ Англія, которая для того, чтобы освободить Оттоманскую Имперію отъ русской опеки, возложенной на неё договоромъ въ Ункіаръ-Скелесси, толкаетъ ее по пути реформъ и централизаціи. Лондонскій кабинетъ совѣтуетъ султану, съ цѣяью отнять всякій предлогъ для русскаго вмѣшательства, слить всѣ христіанскія народности въ одну модернизированную, либеральную и парламентарную Турцію» 1).

Въ 1839 году султанъ Абдулъ-Меджидъ издаетъ гатти-шерифъ Гюльханейскій, провозглашающій равенство передъ закономъ всёхъ подданныхъ безъ различія расъ и въроисповъданій. Но реформа эта остается мертвою буквою. Затъмъ, принимая участіе въ концертъ европейскихъ державъ на Парижскомъ конгрессъ 1856 года, Турція гатти-гумаюномъ 18 февраля снова провозглашаетъ принципы равноправія. Однако сопротивленіе лихоимствующихъ чиновниковъ и отсутствіе искреннихъ реформистскихъ тенденцій въ центральномъ правительствъ сводятъ къ нулю эти формальныя объщанія султана.

Но вотъ идеи прогресса постепенно проникають въ сознаніе турецкаго общества. Первыми идейными поборниками за права угне-

¹) René Pinon. "La Turquie nouvelle", Revue des deux Mondes, № de septem. 1908, p. 137.

тенныхъ массъ (еще въ 1-ой половинъ XIX столът.) становятся «софти»,—эти воспитанники турецкихъ высшихъ духовныхъ школъ, которые, получивъ въ провинціи извъстное образованіе, отправляются въ Константинополь слушать лекціи мусульманскихъ теологовъ и юристовъ. Съъзжается здъсь до 25 тысячъ студентовъ. Въ столицъ имъ бросается въ глаза контрастъ между бъднымъ раззореннымъ селяниномъ и пресыщенными роскошью эфенди, беями и пашами въ ихъ дворцахъ, гаремахъ и садахъ. Не утратившіе душевной чуткости «софти» возмущаются, поступаютъ въ «очахи» и дълаются ярыми защитниками порабощеннаго, страждущаго народа. По мнънію «софти», нужны коренныя преобразованія, согласно нуждамъ народа и духу шаріата.

Высшее-же духовенство, которое могло-бы поддерживать народныя массы, дёйствовало, ради личныхъ выгодъ, вопреки корану и шаріату и даже подписало постановленіе противъ «софти».

По смерти султана Меджида, на престолъ вступилъ братъ его Абдулъ-Азисъ, человъкъ мало развитой, не знающій шаріата и соворшенно незнакомый съ положеніемъ края и нуждами населенія. Новый султанъ, на котораго вначалѣ массы возлагали надежду, вскорѣ такъ стѣснилъ «софти», что они должны были или покориться ему, или удалиться за предѣлы Турціи. Абдулъ-Азису удалось разсѣять «очахи-софти», но умертвить идеи, которыми жило и дышало населеніе, онъ не могъ. Ряды «софти» непрерывно пополнялись, къ нимъ стали примыкать различные оппозиціонные элементы, называвшіе себя «младотурками». Сюда входили, какъ угнетенные работники, ремесленники, такъ и опальные чиновники (эфенди) и сановники. Всѣ члены молодой Турціи, хотя и раздѣлялись на особыя фракціи, но у нихъ было общее стремленіе къ государственному преобразованію въ духѣ свободы, равенства и братства.

Турецкая жизнь давала обильную пищу для этого оппозиціоннаго настроенія. Населеніе было безправно и раззорено. Абдуль-Азись держаль себя, какъ полный хозяинъ государственныхъ суммъ. А между тімъ, по шаріату, «бейтъ-улъ-малъ» (государственные доходы) не принадлежать халифу: онъ — только хранитель казны и деньги долженъ расходовать на нужды страны. Турецкіе государственные финансы находились въ весьма печальномъ положеніи; прибъгали къ ряду займовъ, что давало пищу для новыхъ хищеній.

Но вмёстё съ увеличениемъ безправія и нищеты народныхъ массъ росло и число противниковъ султанскаго властвованія: много воснныхъ и гражданскихъ сановниковъ, уволенныхъ по интригамъ двор-

цовой камарильи, вступили въ ряды младотурокъ и поставили себъ цёлью спасать страну отъ окончательнаго раззоренія. Потребность войти составною частью въ сферу общечеловъческой культуры начинаетъ живо ощущаться нёкоторыми передовыми представителями турецкаго общества, среди которыхъ еще въ началъ 60-хъ годовъ XIX столът. выдвигается Мидхатъ-паша, человъкъ съ замёчательно чуткой душой и съ тонкимъ пониманіемъ назрёвшихъ государственныхъ задачъ. Имя этого государственнаго мужа всегда будеть блистать на скрижаляхь отечественной исторіи и я не могу не посвятить ему хоть нёсколько словъ. Недавно въ Париже вышла въ свътъ біографія Мидхата-паши, написанная его сыномъ 1); она можеть служить хорошимъ источникомъ для ознакомленія съ соотвътствующей эпохой въ исторіи турецкой государственности. Сперва въ качествъ придунайского (начало 60-хъ годовъ XIX стол.), а затемъ аравійскаго (конецъ 60-хъ годовъ) губернатора, Мидхатъ-наша старается проводить въ жизнь принцины гуманности и вёротерпимости. Прибывъ въ 1871 году въ Константинополь, онъ находитъ здёсь уже довольно многочисленную партію, преслёдующую прогрессивныя при пріобщенія Турціи въ европейской культуру и старающуюся приданіемъ вонституціоннаго характера Оттоманской имперіи предупредить опасность отпаденія -угнетенныхъ національностей. Мидхать-паша, сдълавшись главою этихъ реформистовъ, тщетно нытался влить новое вино въ старые мъха. Онъ быль даже великимъ визиремъ при Абдулъ-Азисъ, но оставилъ этотъ постъ, разочаровавнись въ возможности поправить обстоятельства частными реформами.

Младотурецкая партія стала требовать конституціи по западноевропейскому образцу, отв'єтственнаго министерства, децентрализаціи провинцій, свободы собраній, слова, печати, сов'єсти, равенства вс'єхъ гражданъ страны передъ закономъ. «Софти» настаивали на господств'є Шаріата, а другія фракціи не соглашались на это, считая Шаріатъ устар'єлымъ, и признавали необходимымъ редактировать новые законы въ дух'є новаго времени. Но мало-по-малу «софти» стали уб'єждаться, что новые основные законы не будуть противор'єчить Шаріату и вполніє дов'єрились своимъ младотурецкимъ союзникамъ, особенно когда среди посл'єднихъ появились выдающісся общественные д'єзтели.

Султанъ Абдулъ-Азисъ не хотълъ и слышать о конституціи. 2 і ю н я

<sup>1) &</sup>quot;Midhat-pacha, sa vie, son oeuvre", par son fils Ali-Haydar-Midhatbey, Paris, 1908.

1876 г. онъ былъ умерщвленъ. На престолъ вступилъ племянникъ его (сынъ Меджида) Мурадъ V, признанный вскоръ слабоумнымъ и также не хотъвшій дать конституцін. З 1 а в г. того-же 1876 г., по низложеніи Мурада V, султаномъ сталъ братъ его Абдулъ-Гамидъ.

Вначаль Абдуль-Гамидъ находился подъ сильнымъ вліяніемъ заговорщиковъ, свергнувшихъ съ престола его предшественника, и во главъ ихъ Мидхата-напіи, главы младотурецкой партіи. Мидхатъ-паша составилъ проектъ конституціи и убъдилъ новаго султана ръшиться на немедленное осуществленіе этого радикальнаго государственнаго преобразованія. Абдулъ-Гамиду пришлось согласиться. 23 дек. 1876 г., когда открылась Берлинская конференція, созванная европейскими державами съ цълью найти выходъ изъ крайне смутнаго положенія въ Турціи,—въ этотъ-же самый день торжественно опубликованъ былъ султанскій «ираде» объ учрежденіи конституціи (Основные Законы Оттоманской Имперіи).

Вотъ какъ возникла турецкая конституція.

Но вскоръ уже обнаружилось различе исходныхъ точекъ зрънія султана Абдулъ-Гамида и его великаго визиря Мидхата-паши. Въ то время какъ либеральный министръ искренно стремился къ превращенію своего отечества въ культурное правовое государство, для падишаха провозглашение конституціи являлось лишь ловкимъ своевременнымъ шахматнымъ ходомъ, нисколько не связывающимъ дъйствій его на будущее время. И въ самомъ дёлё, когда миновалъ острый моменть, Абдуль-Гамидь (не безъ вліянія русскаго посланника гр. Н. П. Игнатьева) уже 5 февр. 1877 г. далъ отставку Мидхату-паше, который вскоре быль арестовань и отправлень въ ссылку; такая-же участь постигла и многихъ другихъ поборнивовъ государственнаго преобразованія. Безъ особаго акта объ отмінь конституціи, даже безъ оффиціальнаго распущенія, парламенть, имъвшій всего лишь несколько заседаній, должень быль прекратить свою деятельность. «Молодая Турція» не была еще въ то время достаточно сильной, чтобы отстоять свои попираемыя права.

Такъ была «отложена» и упрятана султаномъ конституція, въ върности которой онъ недавно столь торжественно клядся.

Послѣ этого въ Турціи наступила эра ужасающей тираніи. Всякое проявленіе свободной мысли и гражданскаго чувства подавлялось съ невѣроятной жестокостью. Такая жестокая расправа постигла Мидхата-пашу (убитъ въ 1883 г.), и многихъ его единомышленниковъ. «Гамидизмъ», какъ режимъ, господствовавшій свыше 30 лѣтъ, характеризуется невѣроятнымъ внутреннимъ гнетомъ, раззорившимъ Тур-

цію и превратившимъ ее въ одну громадную тюрьму и кровавую арсну вазней; справедливо получилъ Абдулъ-Гамидъ отъ Гладстона названіе «кроваваго султана». Внёшняя политика его сводится къ системъ всевозможныхъ объщаній европейскимъ державамъ, затьмъ проволочевъ и попытокъ неисполненія данныхъ об'єщаній. Такое руководительство турецкой политики привело между прочимъ къ губительной для Оттоманской Имперіи войнъ съ Россіей 1877-1878 г.г.. окончившейся для Турціи потерей значительной части европейскихъ владеній. Съ января 1883 года Египеть, оставаясь въ фиктивной зависимости отъ турецваго султана, фактически переходитъ полъ англійское владычество. Въ 1885 г. къ тогда еще вассальной Болгарім 1) отходить Восточная Румелія. Рядъ возстаній на Крить вызваль греко-турецкую войну 1897 года, послів которой, несмотря на побіду Турціи, этоть островь получаеть въ 1898 году автономію и особый «верховный коммиссаріать» отъ четырехъ великихъ державъ-Англім, Франціи, Италім и Россім. Еще съ 1880 года турецкое правительство, страшно задолжавшее, вынуждено для удовлетворенія своихъ кредиторовъ и въ виде гарантіи передать заведываніе некоторыми статьями государственных доходовь синдикату галатских банкировь. А съ 1883 года суммы, получаємыя съ шести монополій (соляной. гербовой, спиртовой, рыболовной и шелковой, а отчасти и табачной) составляють спеціальный фондъ для платежа по государственнымъ займамъ и находятся въ распоряжении международнаго финансоваго органа, носящаго название «Comité de l'administration de la dette publique ottomane». (См. статью Н.Е. Кудрина—«Революція Ближняго Востока» въ № 10 Русскаго Богатства за 1908 г., стр. 52-53).

Къ чему-же наконецъ привела эта внутренняя и внёшняя абдулъгамидовская политика? «Гамидизмъ» самъ рылъ подъ себя яму, собственноручно готовя себё крушеніе и могилу. Подобное часто можно наблюдать во всемірной исторіи, но данный примёръ Турціи настолько поразителенъ и блестящъ, что я не могу не остановиться на немъ, быть можетъ, и нёсколько дольше, чёмъ то позволялъ-бы общій масштабъ моего очерка.

<sup>1)</sup> Воспользовавшись австро-сербо-турецкимъ конфликтомъ изъ-за аннексированія Австріей Босніи и Герцеговины и заручившись поддержкой австрійскаго монарха, болгарскій князь Фердинандъ объявилъ себя главою независимаго болье отъ Турціи Царства Болгарскаго. Эта независимость и новый титулъ прежде всъхъ были признаны Россіей (въфев. 1909 года), а затъмъ постепенно и другими державами. Такъ исчезъ послъдній видъ вассальнаго государства въ Европъ.

Въ странъ глухо росло общее и повсемъстное недовольство. Султанъ не чувствовалъ себя безопаснымъ даже въ своемъ собственномъ дворцъ; онъ не имълъ върныхъ друзей и сторонниковъ и властвовалъ лишь путемъ угрозъ. Его боятся до такой степени, что, когда онъ въ декабръ 1895 года назначилъ великимъ визиремъ Саида-пашу, то этотъ, испуганный данной милостью и недовърчиво относясь къ ней, скрылся въ зданіи англійскаго посольства, откуда вышелъ лишь черезъ нъсколько дней, когда султанъ обязался передъ англійскимъ посломъ оставить Саида-пашу въ покоъ. 22 іюля 1905 года во время селамника въ Абдулъ-Гамида была брошена бомба, жертвою которой явилось нъсколько десятковъ убитыхъ и раненыхъ; но султанъ счастливо спасся и воспользовался этимъ случаемъ для новыхъ политическихъ преслъдованій.

Данная эпоха турецкой исторім представляєть блестящій примірь и доказательство того, что сліпой правительственный гнеть являєтся хорошей школой для укріпленія демократических требованій безправнаго общества. Школа эта даеть настоящую интеллигенцію, активно преданную великимъ принцапамъ свободы, равенства и братства.

«Молодая Турція», еще не достаточно сильная въ 1877 году. ростетъ и врепнетъ, - правда, вначале преимущественно на иностранныхъ территоріяхъ. Съ 1895 года въ Парижѣ начинаетъ выходить на турецкомъ и французскомъ языкахъ органъ младотурокъ «Меcchveret». Въ 1901 году, подъ вліяніемъ усилившагося движенія въ Македоніи, младотурки принимаются за особенно энергичную агитадію. Парижскій и женевскій комитеты младотурецкихъ эмигрантовъ наводняють свою родину листвами, гдё выставляются демовратическіе принципы. Наиболье передовые элементы офицерства, чиновничества и вообще среднихъ и высшихъ классовъ турецкаго общества все сильнее и сильнее проникаются новыми диберальными идеями. Самъ зять султана, эмигрируя за-границу, заявляеть о своемъ присоединеній въ младотурецкой партіи. Въ 1902 году въ Парижі состоялся, подъ предсъдательствомъ принца Сахабъ-Эдина, младотурецвій конгрессь, на которомъ присутствовало 47 делегатовь отъ различныхъ отделеній организаціи въ Европейской Турціи, Малой Азіи и Египтъ. На конгрессъ же, состоявшемся въ Парижъ въ 1907 году, кромъ младотурецкой представлены были и другія оппозиціонныя партіи; здёсь были делегаты отъ следующихъ организацій: Оттомансваго Комитета «Единенія и Прогресса», Революціонной Армянской Федераціи, Оттоманской лиги частной Иниціативы, Децентрализаціи и Конституціи, отъ редакцій— «Арменіи», Размизо» балканскихъ странъ, революціоннаго «Хайремика» (изд. въ Америкъ), отъ египетскаго комитета «Ахди-Османи». На этомъ конгрессъ, несмотря на различные оттънки оппозиціонности вышеназванныхъ партій и организацій, по-постановлены въ видъ резолюціи слъдующія требованія: отреченіе султана Абдулъ-Гамида отъ трона, коренное измѣненіе политическаго режима, созывъ Парламента.

Происшедшіе въ послёдніе годы перевороты въ Россіи и Персіи способствовали перенесенію главнаго штаба оппозиціи (Центральн. Комитета) изъ за-границы на отечественную почву, въ Салоники. Турція все болёе и болёе покрывалась сётью младотурецкой организаціи. Такъ какъ освободительныя оппозиціонныя идеи и требованія распространялись, главнымъ образомъ, среди передового офицерства и наиболёе сознательной части молодого чиновничества, къ которымъ примыкали лучшіе элементы общества,—то дисциплинированность и опредёленность ближайшихъ цёлей являлись отличительными чертами данной турецкой революціонной организаціи.

Вскорт возстаніе разлилось по странт. Почва хорошо была подготовлена. Войска переходили на сторону повстанцевъ. Абдулъ-Гамидъ теперь ужъ не въ состояніи былъ справиться съ этой новой силой,—и 23 іюля 1908 года султанскимъ ираде возвтщено было о возстановленіи конституціи, якобы «временно отложенной».

Нельзя не отмётить, что перевороть этотъ прошель въ удивительномъ порядке и дисциплине, безъ обычныхъ ужасовъ, и справедливо можетъ быть названъ «безкровной революціей».

Подчеркивая главнёйшія статьи изъ попранныхъ Основныхъ Законовъ и заявляя о своей преданности конституціонному режиму, султанъ далъ объщапіе впредь не производить контръ-переворотовъ.

Турецкій парламенть (Общее Оттомансьое Собраніе) состоить изъ двухъ палать: Сената (верхней) и Палаты Депутатовъ (нижней). Собираются онъ ежегодио 1-го ноября. Законопроекты обсуждаются сначала Палатой Депутатовъ, а потомъ Сенатомъ. Сенатъ состоитъ изъ назначаемыхъ султаномъ членовъ (изъ «знаменитостей страны»). Члены же Палаты Депутатовъ избираются населеніемъ по одному депутату на каждыя 100.000 жителей.

Основные Законы Оттоманской Имперіи установляють уголовную и политическую отвътственность министровъ, строгое бюджетное право, право петицій, свободу печати, совъсти, союзовъ и собраній, равенство всъхъ передъ закономъ, упорядоченный судъ и децентрализованное мъстное управленіе.

Тавова обновленная Турція. «Больной человівть», какъ прежде обывновенно ее называли въ Европі, выздоровіль и сталь крітнуть при новомъ парламентарномъ режимі.

Но «вровавый Султанъ» въ душт никакъ не могъ примириться со своей новой ролью конституціоннаго монарха. Торжественному клятвенному объщанію въ върности конституціи Абдуль-Гамидъ не придавалъ значенія, —въ Ильдизъ-Кіоскі организуется контръ-революціонная попытка вернуться къ старому режиму. И вотъ въ первые дни апръля 1909 года страна «безкровной революціи» озарилась багровымъ свётомъ. Фанатизированные улемами константинопольские полки, захвативъ и перебивъ всехъ приверженныхъ конституціи своихъ офицеровъ, подъ командой простого фольдфебеля, двинулись на парламентъ и вынудили у него на первыхъ порахъ свержение министерства, составленнаго изъ сторонниковъ Комитета «Единенія и Прогресса». Султанъ милостиво далъ полную амнистію этимъ полкамъ за произведенный бунть. Что будеть дальше? Внимание всёхъ невольно приковалось въ Салоникамъ, куда вскоръ собрались самые врупные вожди партіи «Единенія и Прогресса». И воть изъ Салоникъ всёмъ частямъ арміи, расположеннымъ въ Европейской Турціи, быль отданъ приказъ безотлагательно двинуться на Константинополь. Войска двинулись, и участь Турціи была рішена. Черезъ нісколько дней генералиссимусъ Шевкетъ-паша занялъ столицу и послъ упорнаго боя овладълъ особою самого султана. Тронъ турецкій объявленъ свободнымъ, и на него возведенъ младшій брать бывшаго султана, Решадъ, подъ именемъ Магомета V. А Абдулъ-Гамидъ приговоренъ къ пожизненному заточенію и препровожденъ изъ Константинополя въ окрестности Салоникъ, на виллу Аллатини. Страна вскоръ вернулась въ нормальному конституціонному режиму.

Последнія событія показывають, что конституціонныя идеи вошли уже въ сознаніе турецкаго общества. Турецкому парламенту предстоить теперь разрёшеніе многихъ важныхъ очередныхъ культурныхъ задачъ и особенно сложнаго здёсь національнаго вопроса.

Но усвоенные конституціонные демократическіе принцицы помогуть ему правильно выполнить эту многотрудную законодательную миссію.

6. Предстоящее конституціонное преобразованіе Китая.

Струя новой, европейской жизни начинаетъ мало-по-малу проникать въ огромную, замкнутую, патріархальную Срединную Имперію.

Еще въ концѣ XIX в. въ болѣе просвѣщенныхъ слояхъ общества раздаются голоса за государственныя реформы. Послѣ неудачной войны съ Японіей (1894 г.) въ Китаѣ образовалась партія реформъ, стремившаяся европензировать свое отечество: стали ратовать о сооруженіи желѣзныхъ дорогъ, о развитіи промышленности; но это зачаточное преобразовательное движеніе встрѣтило сильное сопротивленіе со стороны мандариновъ со вдовствующей императрицей Тсу-си во главѣ. Въ 1898 году сочувствующій реформамъ богдыханъ Гуанъ-сюй былъ устраненъ отъ правленія, и регентшей вновь стала вдовствующая императрицамать.

Подъ скрытомъ покровительствомъ придворной партіи старыхъ порядковъ въ сѣвер. Китаѣ образовались особыя патріотическія общества подъ названіемъ «Большой Кулакъ» (по англійски «боксеры»), крайне враждебно настроенныя къ европейцамъ. Въ 1900 г вспыхнуло возстаніе «боксеровъ», направленное противъ иностранцевъ и сторонниковъ реформы. Но соединенными силами державъ оно вскорѣ было подавлено.

Послѣ неудачи боксерскаго возстанія европензированіе Китая пошло довольно быстро впередъ. Съ Англіей и Сѣверно-Американскими Соединенными Штатами заключены новые торговые договоры. для иностранной торговли открыты новые города, разросталась постройка желѣзныхъ дорогъ и разработка каменноугольныхъ копей. Особено усилилось экономическое и культурное вліяніе на Китай со стороны Японіи, куда китайская молодежь стала ѣздить для полученія высшаго образованія.

Партія реформъ все болѣе и болѣе разростается и крѣннеть, особенно послѣ переворотовъ въ Россіи и Персіи. И вотъ въ 1907 г. правительство оффиціально объявляеть о своемъ намѣреніи подготовить Китай къ конституціонному строю; согласно этому оффиціальному заявленію, конституція должна быть введена 1917 году.

Въ видъ-же подгодтовленія къ конституціонной эръ китайское правительство ръшило предварительно созвать въ разныхъ провинціальныхъ городахъ областные сеймы, которые и открылись 1-го октября 1909 года.

Учрежденіс сеймовъ является первымъ звеномъ въ цёпи грядущихъ государственныхъ преобразованій, завершеніемъ которыхъ должно быть открытіе въ 1917 году китайскаго двухпалатнаго парламента. Составленъ уже извёстный планъ реформъ: съ 1910 г. областные сеймы приступятъ къ обсужденію бюджетовъ своихъ областей, затёмъ будетъ издано новое уголовное уложеніе, а въ 1911 году послёдуетъ открытіе новыхъ судебныхъ учрежденій. Китайское

правительство следуеть примеру Японіи, где также за несколько леть до открытія парламента созваны были областные сеймы.

Пройдеть-ли реформа по предначертанному плану? или, быть можеть, путь ей укажеть сама мятущаяся жизнь?

Согласно эдикту принца-регента Чуна, сеймы должны заниматься обсужденіемъ исключительно лишь мёстныхъ своихъ вопросовъ, но они уже вышли изъ предёловъ предоставленной имъ компетенціи. Телеграммы изъ Китая гласятъ, что теперь (январ. 1910 г.) делегаты всёхъ провинціальныхъ сеймовъ прибыли въ Пекинъ, устроили народное собраніе и требуютъ скорёйтаго созыва парламента.

Къ чему это приведеть?

Есть основаніе полагать, что открытіе перваго Китайскаго Парламента послёдуеть ранте 1917 года.

7. Новъйшее (1900 – Таковы новъйшія побъды конституціонной идеи: она проникаеть въ страны, являвшіяся до сихъ поръ твердыней стараго абсолютистскаго режима.

Но завоеванія эти служать лишь началомь, основой для дальнійшей конституціонной созидательной работы. Проникшій въ страну новый режимъ долженъ закріпляться, входить въ плоть и кровь народнаго сознанія, реально пріобщая все боліве и боліте широкія массы къ истинно культурнымъ благамъ.

Какую-же картину представляеть изъ себя эта дальнъйшая работа конституціонной идеи за послъдніе годы (первое десятильтіе XX в.)?

Во Франціи реакціонныя идеи терпять полное крушеніе, закръляется республиканскій строй и во главъ власти становится сильная радикальная партія, проводящая отдъленіе церкви отъ государства и цълый рядъ соціально-демократическихъ законодательныхъ мъропріятій. И наконецъ, въ 1909 году разгорается здъсь борьба за пропорціальное представительство, какъ за средство защиты правъменьшинства.

Въ Англіи, послѣ долгаго господства консерваторовъ, законодательная власть снова переходить въ руки либераловъ, и рядомъ съ ними появляется новая рабочая партія. Медленно, постепенно и прочно (по англійски) проводится рядъ демократическихъ законовъ. Разгорается борьба за ограниченіе палаты лордовъ, какъ не являющейся выразительницей мнѣнія страны.

Съ необыкновенной бурностью прошелъ въ Англіи 1909 годъ. Въ очередномъ бюджетномъ проектё либеральное министерство Ас-

кита, изыскивая средства для пенсій старикамъ и для некоторыхъ нуждъ государственной обороны, вносить предложение новыхъ налоговъ на земельный и промышленный капиталы. Такъ канцлеръ казначейства Ллойдъ-Джоржъ предложилъ оценить все земли Сосдиненнаго Королевства и впредь, при всякомъ переходъ любого земельнаго участка изъ однъхъ рукъ въ другія, отбирать въ казну 1/5 «незаработаннаго прироста» цённости. Земледельцы усмотрёли въ Ллойдъ-Джоржъ сходство съ Генри Джоржемъ, стали опасаться, какъ-бы у нихъ въ скоромъ времени не отобрали всей земельной ренты, называли канцлера казначейства грабителемъ и соціалистомъ и объявили непримиримую войну либеральному кабинету. Но либеральная партія въ союзь съ рабочей располагала въ палать общинъ громаднымъ большинствомъ. Здёсь враги бюджета были безсильны Имъ удалось опереться на консервативныхъ пэровъ, составляющихъ подавляющее большинство верхней палаты. Вниманіе всёхъ приковывалось въ вопросу, неужели-же лорды, вопреки установившимся конститудіоннымъ традиціямъ, отвергнутъ утвержденный коммонерами бюджеть? И воть после шестидневныхъ преній верхняя палата 30 ноября приняла резолюцію маркиза Лэнсдоуна, постановлявшую, что лорды не могутъ утвердить бюджета, нока о немъ не выскажутся избиратели. Парламентская сессія закрыта, парламенть распущень и назначены новые выборы. Если грядущая сессія 1910 года и пе сважеть своего рашающаго слова по вопросу о правахъ насладственныхъ англійскихъ законодателей, то во всякомъ случав есть основание полагать, что не въ далекомъ будущемъ этотъ назревший вопросъ демократизаціи парламента будеть разръшенъ согласно указаніямъ самой жизни.

Остановлюсь еще на двухъ важныхъ фактахъ изъ послёдняго періода англійской конституціонной исторіи. Проведена реформа относительно многострадальной И н д і и. 25 м ая 1909 г о д а королемъ санкціонированъ билль объ индійскихъ совътахъ. Члены совътовъ получили нъкоторыя финансовыя полномочія, право запросовъ и резолюцій удовлетворить ли Индію такая конституція? Объ этомъ судить сейчасъ трудно. Весьма важнымъ фактомъ въ англійской колоніальной исторіи является также образованіе ю ж н о-а ф р и-к а н с к о й ф е д е р а ц і и изъ четырехъ колоній: Капской земли, Наталя, Трансвааля и Оранжевой республики. Билль объ этой федераціи утвержденъ королемъ 20 с е н т. 1909 г о д а, и съ 1 м а я 1910 г о д а федеральная конституція вступаетъ въ силу; въ ней установляется равноправіе голландскаго и англійскаго языковъ, со-

юзный парламенть имжеть двухпалатное устройство, избирательное право въ наждой колоніи оставляется то же самос, какое существовало и до федераціи, проводится принципъ охраненія правъ туземцевъ.

Таковы проявленія конституціоннаго развитія Англіи.

Въ Германіи за послёднее время (1900—1910 г.г.) конституціонное развитіе не обнаруживаеть столь яркой демократической тенденціи, какъ въ Англіи и Франціи. Правда, въ самомъ началь XX в. продолжается сильный ростъ соц.-демокр. партіи.

Тавъ, въ 1893 году въ рейхстагъ прошло 36 соц.-дем. депутатовъ, въ 1898 году—56, а въ 1903 году—83. Въ 1903 году соц.-демокр. депутаты занимали по численности второе мъсто въ рейхстагъ, уступая лишь партіи центра. Демократизируя парламентскій составъ, соціалъ-демократы неустанно боролись противъ милитаризма и ратовали за соціальныя реформы, являющіяся важнѣйшими задачами современнаго культурнаго государства.

Въ 1906 году произошелъ конфликтъ рейхстага съ правительствомъ, испрашивавшимъ ассигнованія новыхъ кредитовъ на содержаніе колоніальныхъ отрядовъ; рейхстагъ былъ распущенъ.

На новыхъ выборахъ въ 1907 году соціалъ-демократы получили еще большее число голосовъ, чёмъ въ 1903 г. (въ 1903 г.—3.010.000 голосовъ, а въ 1907 г.—3.255.000), но, несмотря на такую поддержку со стороны населенія, они, вслідствіе особаго распреділенія избирательныхъ округовъ и усиленной солидарности другихъ партій, потеряли на этотъ разъ 40 депутатскихъ містъ. Фактъ этотъ указываеть на необходимость пересмотра хотя бы и всеобщаго избирательнаго права германской имперіи.

Значительнымъ тормазомъ для успѣшпаго конституціонно-демократическаго развитія Германіи является также и разношерстность составляющихъ ее государствъ: здѣсь еще наблюдается цѣлая радуга различныхъ конституціонныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ, начиная съ архаическихъ государственныхъ формъ XVI столѣтія (Мекленбургъ-Шверинъ и Мекленбургъ-Стрелицъ) и кончая современными республиками (Любевъ, Гамбургъ, Бременъ). Но несомнѣнно, что управляющіе всемірно-историческимъ развитіемъ законы сильнѣе всякихъ мѣстныхъ тормазовъ и задержекъ, несомнѣнно, что и Германія (хотя бы и съ временными задержекъми и остановками) будетъ направлять свой ходъ по тому-же пути, по которому двигаются и другія государства. Конечно, всякое государство имѣетъ свои видовыя особенности, обнаруживающіяся и въ особыхъ оттёнкахъ развитія.

Не могу не упомянуть о нѣвоторыхъ важныхъ реформахъ, произведенныхъ въ составляющихъ германскую имперію отдѣльныхъ государствахъ: обновлены конституціи 1)—въ Бременѣ—въ 1901 г., въ Баденѣ—въ 1904 г., въ Вюртембергѣ—въ 1906 г., въ Любекѣ—въ 1907 г.; кромѣ того произошли исключительно избирательныя реформы—въ Саксенъ-Веймаръ-Айзенахъ въ 1906 г. и въ Саксоніи—въ 1909 г. Въ то же время теперь все болѣе разгорается борьба за избирательную реформу въ Пруссіи.

На выборахъ, производившихся въ октябрт 1909 г. въ саксонскій и баденскій ландтаги, консерваторы потерпъли жестокое пораженіе, а соціалъ-демократы получили много новыхъ депутатскихъ мъстъ (такъ, въ Саксоніи число ихъ возросло съ 1 сразу до 25). Точно также сразу увеличилось число голосовъ, поданныхъ за кандидатовъ соц.-дем. и другихъ оппозиціонныхъ партій на цъломъ рядъ дополнительныхъ выборовъ въ рейхстагъ.

Явленія эти весьма знаменательны для грядущаго конституціоннаго развитія Германіи.

Въ Австріи, послѣ долгой борьбы <sup>2</sup>), введено съ 1907 года всеобщее избирательное право. А 26 янв. того-же года изданъ особый законъ о мѣрахъ къ огражденію свободы собраній и выборовъ, представляющій собою какъ-бы завершеніе избирательной реформы.

Въ май 1907 года уже произошли новые выборы, сразу измйнившіе парламентскій составъ. Даже въ такихъ пунктахъ, какъ католическо-клерикальные Иннсбрукъ и Тріентъ, даже въ земледёльческой Богеміи и до сихъ поръ неутратившей шляхетскихъ замашекъ Галиціи прошли соціалъ-демократы, которые такимъ образомъ получили въ парламентъ 87 мъстъ, сдълавшись здъсь второй по численности партіей.

Къ чему-же это привело? Прежде всего въ нѣкоторому ослабленію національной вражды и розни, каковое нельзя было не замѣтить съ первыхъ-же засѣданій обновленнаго парламента. Конечно, не скоро еще здѣсь окончательно улягутся вспышки національной розни, не

<sup>1)</sup> Частичному обновленію подверглись также конституціи двухъминіатюрныхъ (не входящихъ въ составъ Германской Имперіи) монархій: княжества Лихтенштейна 11 окт. 1901 г. и Великаго герцогства Люксем бурга—10 іюля 1907 г.

<sup>2)</sup> См. мое примъчание къ § 160,стр. 315 переведеннаго мною "Общаго Государственнаго Права" Л. Гумпловича.

легко въ этой пестрой Австріи съ ея блистательнымъ прошлымъ, въ этомъ разноплеменномъ «лагерѣ Валленштейна» разрѣшить сложный національный вопросъ. Но демократизація парламентскаго состава «внѣ-національнымъ» соц.-демокр. элементомъ, давая Австріи извѣстный Synthesis des Mannigfaltigen, несомнѣнно, должна значительно способствовать превращенію этого конгломерата враждующихъ національностей въ переливающуюся всѣми цвѣтами, но въ то-же время стройную и нераздѣльную національную радугу.

Важно отмётить, что въ 1909 году измёненъ наказъ райсрата такимъ образомъ, что столь сильно препятствовавшая нормальной парламентской работъ обструкція на будущее время весьма затруднена.

Значеніе вышеуказанныхъ фактовъ для дальнъйшаго истинно-культурнаго развитія Австріи несомнънно.

Признавая огромное значеніе избирательной реформы, нельзя не упомянуть о греческомь законт 10 іюня 1905 года 1): депутаты выбираются въ парламенть (однопалатный) путемъ всеобщаго и прямого голосованія; для активнаго избирательнаго права требуется до стиженіе возраста 21 года, а для пассивнаго—30 лѣтъ.

Значительное развитіе конституціонных основь обнаруживаеть въ началѣ XX стол. Норвегія, въ 1905 году расторгнувшая свою унію со Швеціей.

Старая норвежская конституція (1814 г.) подверглась пересмотру и была обновлена 7 іюня 1905 года.

Введено всеобщее избирательное право. Обновленный стортингъ выдвинулъ рядъ важныхъ вопросовъ внутрешней политиви и въ числъ ихъ вопросъ о предоставлении избирательныхъ правъ женщинамъ. Вопросъ этотъ, принадлежа въ категоріи конституціонныхъ, ръшается въ особомъ соединенномъ присутствіи объихъ палатъ стортинга (дагтинга и одельстинга) и долженъ быть принять не менъе 2/2 голосовъ. Несмотря на это, послъ упорной борьбы между правыми, лъвыми и радикалами, норвежскія женщины съ 1907 года получили парламентскія избирательныя права, правда, въ нъсколько ограниченномъ видъ сравнительно съ мужчинами: избир. право у женщинъ только активное и при томъ, кромъ достиженія 25-лътняго возраста и проживанія въ странъ въ теченіе 5 лътъ, требуется еще нъкоторый имущественный цензъ, а именно — въ городахъ годовой доходъ 400 кронъ,

<sup>1)</sup> Cm. Almanach de Gotha 1909, p. 911.

въ деревнъ-же—300 кронъ. Такимъ образомъ женское избирательное право въ Норвегіи значительно уже, чъмъ въ Финляндіи (1906 г.) и въ нъкоторыхъ изъ Австралійскихъ Соед. Штатовъ, гдъ женщинамъ предоставлено не только активное, но и пассивное избир. право.

Укажу на нѣкоторыя важныя особенности норвежской конституціи. Здѣсь обѣ палаты выборныя 1), составляются-же онѣ слѣдующимъ оригинальнымъ образомъ: народные представители избираются на 3 года, но каждый годъ въ январѣ происходитъ соединенное засѣданіе всего стортинга, на которомъ изъ общаго состава депутатовъ выбирается 1/4 для сформированія верхней палаты (лагтинга), а остальные 3/4 образуютъ нижнюю палату (одельстингъ) 2).—Въ Норвегіи, чего нельзя наблюдать еще ни въ одной 3) изъ монархій, король не имѣетъ абсолютнаго законодательнаго veto, а лишь ограниченное (суспенсивное), существующее только въ республикахъ.

Въ заключение отмъчу, что въ текущемъ стольти въ Европъ идстъ мощное развитие парламентарнаго режима 4). Цълый рядъ государствъ, недавно еще имъвшихъ дуалистически-конституціонный укладъ, эволюціонируетъ къ парламентаризму. Такая картина наблюдается въ Норвегіи, Швеціи, Даніи, Италіи, Австріи и Голландіи. Даже въ Германіи, этой типичной дуалистической монархіи, вліяніе общественнаго мнѣнія все возрастаетъ и личная политика становится менъе возможной; такъ, въ концъ 1909 года германскіе націоналълибералы внесли въ рейхстагъ предложеніе точно опредълить отвътственностъ императора. Явленіе это весьма знаменательно и заслуживаетъ большого вниманія со стороны тѣхъ, кто старается заглянуть въ грядущія историческія судьбы государственной жизни человъка.

Уже послё этого краткаго обзора передъ нами начинають вырисовываться нёкоторые контуры наростающей, новой государствен-

<sup>1)</sup> Среди монархическихъ странъ цѣликомъ выборная верхняя палата существуетъ также въ Бельгіи и Голландіи, но здѣсь она по составу своему менѣе демократична, чѣмъ въ Норвегіи.

<sup>2)</sup> CM. Almanach de Gotha 1909, p. 986.

<sup>3)</sup> Для точности сдълаю оговорку, что суспенсивное veto монарха знала уже Бразильская Имперія, превратившаяся въ 1889 г. въ республиканскую федерацію 20 штатовъ (Estados Unidos do Brazil). Съ этого времени весь американскій континенть является республиканскимъ.

<sup>4)</sup> Объ этомъ обстоятельно трактуеть проф. С. А. Котляревскій въ третьей главъ своего недавно вышедшаго въ свъть труда—"Правовое государство и внъшняя политика".

ности. Постепенный, неуклонный процессъ демократизаціи и развивающіяся парламентарныя начала, призванныя къ грядущей великой исторической миссіи, раскрывають перспективу истинно-культурной и справедливой государственной жизни, когда къ духовнымъ и матеріальнымъ благамъ пріобщатся самые отдаленные слои народныхъ массъ.

Ив. Нъровецкій.

С.-Петербургъ, Янв. 1910 года.



## Указатель авторовъ.

Августинъ св. 452. Агассицъ—124 Аквинскій Оома—115, 453 Аккерманъ—419. Амвросій св.—452. Аммонъ, От.—59. Аренсъ-40, 182, 190, 322, 373 и сл. Аретинъ — 39, 154. Аристотель — 25, 30, 70, 118, 119, 204, 221, и сл., 455, 460. Арндтсъ-381. Астураро - 474. Аффольтеръ-86. Ахелисъ - 368. Бальцеръ-415. Bankroft--312. Бартъ—32, 215, 485. **Вастіа—363.** Бастіанъ. - 480, 481. Баумштаркъ-82. Бахманъ—415, Бемеръ—50. Бенфей—100. Бергбомъ—377. Бернардо—474. Бернатцикъ—86. Бернгеймъ-29, 483. Беръ—238. Бидерманъ—414. Бишовъ, Ал.—462. Бишофъ, Герм.—64, 68, 463. Blakey—30. Блокъ-290. Блунчли—30, 40, 48, 142, 145, 177, 182, 190, 223, 228 и сл., 240 и сл., 244, 245, 382. Боденъ, Ж.—30, 455, 460. Болландусъ—78. Боппъ--94... Борнгакъ-463.

Бри-476. Брокгаусь—350. Бруннеръ-412. Брунсъ-392. Буке—28. Бурмейстеръ—123. Бутми—301. Бэджготъ, Вальт.—20, 69 и сл., 360 и сл., 388. **Бэконъ**—363. Бюдингеръ-301. Вагнеръ, Ад.—246, 420. Вадала-Папале—457. Вайцъ-50, 66, 83, 136, 390, 395. Ваккаро, Анж.—406, 482. Валлашекъ, Рих.—448. Валькеръ, К.—246, 450. Вальтеръ, Ферд.—23, 132 и сл., 139. Ванни, Ичил.—377, 457. Варга, Юл.—403. Вахсмутъ-97. Велькеръ-31, 36. Вентигъ-32. Вестермаркъ—480. Верунскій—415. Вилле, Бр.—65, 352. Вильда—96. Витни—90. Водовозовъ (отъ перев.)—332. Вольфъ, П.—295. Вормсъ, Рене—197. Вундтъ Вил.—10, 482. Гакъ—44; Галлахъ—29, 395. Галлеръ, К.—31. Гансъ, Эд. 384, 480. Гарофало-406. Гасперъ-46. Гаспаръ, Фр. — 464. Гауппъ-135.

Гегель—45, 177. Гееренъ—45. Гейеръ-476. Геккель—8. Гельдеръ-39. Геммингъ-26 Герберъ, К.—44, 273, 274, 398, 463. Гервинусъ-154, 212. Герцка—86. Гизобрехтъ-85. Гизо—17, 71, 298, 350, 356. Гильденбрандъ, К.—26, 30. Гинрихсъ, Г. Ф.—30. Гиппократь-109. Гирке, От.—42, 65, 420. Гнейсть—190, 239, 286, 287, 301, 341.  $\Gamma$ оббесъ-31. Гольстъ—295. Гольтцендорфъ-15, 191, 244, 381, 468 Гольпманъ—78. Гриммъ, Як.—81, 94 и сл., 390. Гроссъ, Г.--409. Гроцій, Гуго—30. Губеръ-415. Гумбольдть—109. Гуфеландъ—27. Гэръ, Том.—322. Даллари—377. Дальмань—151, 250. Панте—460. Панъ. Ф.—78. Дарвинъ—2, 90, 105. Демеліусь. Густ.—17. Пергенсь—212. Пильтей—2, 5. De-Greef—474. Діонисій Галикарнасскій—80. Dlugossius—390. Пидовзіця—390. Дюпонъ-Вайтъ—110. Дюркгеймъ—109, 474. Еллинекъ—32. Енчъ—199. Ешеръ—309. Жане, II.—30. Зейдель, М.—32, 42, 57, 463. Зейдлеръ, Густ. --341, 415. Землеръ-87. Зиммель, Г.-485. Зомбарть, Вернеръ-469. Зомоарть, Борверь Терингъ—46, 353, 377, 448. Jirecek—85. Іорнандесь—88, 93. Кальтенборнъ—27. Камифмейеръ—419. Кантъ—21, 27, 46, 355. Каровэ—177.

Карвевь (отъ перевод.)—291. Кернъ-329. Кентчинскій – 73. Кетле—196. Кирхенгеймъ—456. Кирхманъ-41, 358 и сл. Клейнвехтеръ—454. Клеппель—192. Колайяни, Нап.—474. Колеръ—449. Конрингъ-410. Консидеранъ, В.—322. Констанъ, Бенж.—311. Конть, Ог.—2, 32. Коркуновъ (отъ перев.)—268, 327. Коскиненъ—110. Крапоткинъ--352. Крикенъ-42. Крузе, Эрв.—477. Кунъ-98. Купріянова (отъ перев.)—425. Лабандъ—411. Лабріола—485. Лазарусь—367. Лампрехтъ-483, 485. Ланге—4. Ландау, Георгъ-57. Ласкеръ—15, 20. Лассонъ, Ад.—426 и сл. Латамъ—100. Лебонъ-109. Лейстъ-89. Лепевель, Іоах.—82. Ленингъ-286. Ленцъ-26. Летурно-482. Липіенфельдъ—119, 195. Лингть—457. Ливденшмитть—72. Липперть—480. Локкъ—31, 363. Ломброзо—403. Лоранъ-21. Людоръ-364. Ляйелль—108. Лушинъ—415. Мальтусъ-436. Макаревичь, Юл.—403, 405. Макіавелли—30, 460, 470 и сл. Мантейфель—199. Манчини—152. Марселій Падуанскій—453. Масарикъ—3. Мейеръ, Г.—9, 412. Меркель—448. Милль, Дж. Ст.—321, 385. Мишле—456.

Мозеръ-436. Моль, Роб.—33, 37, 59 и сл., 142 и сл., 152, 154, 181 и сл., 185 и сл., 222, 223 и сл., 237 и сл., 243 и сл., 311, 316 и сл., 321, 454, 465. Моммзенъ—122. Монтескье—31. 222, 268. Морганъ—480. Моргенштернъ-41. Моръ, Том.—454. Мускаблитъ (отъ перев.) – 332. Мэнъ-480. Мюллеръ, Максъ—30. Мюллеръ, Фр.—7. Нейманъ—137. Нибуръ-72, 74, 92. Ококъ-290. Олстонъ (отъ перевод.) - 294. Ольдендориъ—26. Ортлофъ-409. Павелъ, діак.—88. Пасси—210. Пелицъ-313. Пельманъ-442. 451. Пенка—5. Пешель -- 6. Пикосиньскій, Фр.—72. Пирсторфъ (отъ перевод.)—293. Писторіусь—311. Платонъ —451. Повидай—72. Полибій—204. Poor Perley—312. Пость, Альб. Герм. — 376 и сл., 386, 388, 480 и сл. Потть-91. Прудонъ-352, 363. Пуффендорфъ—27. Пухта—140, 144. Пуше—124. Раппопортъ—485. Ратценгоферъ—10, 185, 273, 469. Раумеръ, Фрид.—30. Раухъ-313. Реклю, Эл.—352. Ремъ—32. Реттихъ, Гонр.—437 и сл. Ривсъ, В. (отъ перевод.)—425. Риль—363. Родбертусъ—363. Розенбергъ, В.—34. Росмессперъ-123. Роттекъ—31, 455. Руссо, Ж. Ж.—31, 243. Рэдеръ-375 и сл. Рюттиманъ-422. Савиныи—85, 139, 145, 384.,

Садовскій—76. Сенъ-Симонъ--177. Сигеле—329. Скала—485. Спенсеръ, Герб.—32, 45, 213 и сл. Спинова—31 Stubbs—302, 340. Сэйсъ—100. Тардъ, Габр.—197, 474. Тацитъ—77, 79, 296, 366. Тенніесъ-191. Тифтрункъ—50. Токвилль — 350. Томазій—27. Томашекъ-100. Топинаръ-124. Трейчке —85. Тренделенбургъ-118, 369 и сл. Тэнъ —7, 313. Тьери—75 Ульпіанъ—25. Унгеръ—299, 309. Ферри, Энр.—474. Ферстеръ—30. Фихте—27. Фіаминго, Дж.—482. Фогть—123. Voigt—26. Фольграффъ—316. Фрагапане-474. Францъ, Конст.—28, 117, 142. Фриккеръ-432. Фриккъ—78. Функъ-Брентано—212. Фулье -458. Пахарія—43, 57, 66 и сл., 134, 455. Цезарь—74, 77, 78, 79, 296. Цейссъ, Касп.—95 и сл. Ценкоръ-353. Пэпфль—10, 43, 139, 145, 356, 463. Чичеринъ, Б. Н. (отъ перевод.)—30. Шайноха—72. Цицеронъ-64. Шеллингъ-27. Шепфлинъ-79. Шеффле — 22, 31, 43, 182, 192, 196, 363. Шлейермахеръ—51, 350. Шлейхеръ, Aвг.—8, 105 и сл., 108. Шлецеръ, А. Л.—50. Шлифъ—295. Шлоссмань—11. Шмидть. Р.—32. Шмидъ, К. X.—27. Шмоллеръ-456. Шолленбергеръ—295. Шопенгауеръ-124. Шрадеръ, 0.—98 и слъд., 101, 111.

Шредеръ—297, 299, 412.

Шреттеръ—298.

Шталь—31, 55, 238.

Штейнталь—367.

Штейнъ, Лор.—45, 182, 187 и сл., 239, 456.

Штраусъ, Дав. Фр.—5, 21, 124.

Шульце, Герм.—17, 51, 136, 350, 358, Юсти—49.

364, 412.
Эгидій, Колонна—453.
Эйнгардь—88.
Эйхгорнь—390, 411.
Эли—313.
Энгельберть ф. Фолькерсдорфь—453.
Эспинась, Альфр.—482.
Этвешь—146.
Юмь—363.

## Замѣченныя опечатки.

| Напечано.        | <b>Ңадо.</b>    | Страница. Строка. |
|------------------|-----------------|-------------------|
| Гильдебрандъ     | Гильденбрандъ   | 30 5 сверху.      |
| образомъ         | образцомъ       | 37 8 ,            |
| властвующимъ     | властвующихъ    | 52 19 ,           |
| членахъ          | членовъ         | 55 13 снизу.      |
| парламентарнаго  | парламентскаго  | 219 14 "          |
| стремленіе       | стремленіи      | 225 6 сверху.     |
| ОДНО             | ОДНОГО          | 230 10 снизу.     |
| контигентомъ     | контингентомъ   | 234 13 ,          |
| государственному | господствующему | 266 16 ,          |
| преслъдование    | преслъдованіи   | 273 20 ,,         |
| папаты           | палата          | 299 20 "          |
| юношества        | юношество       | 332 4 сверху.     |
| является         | являются        | 350 7 снизу.      |
| вообщее          | вообще          | 359 15 сверху.    |
| уступуть         | уступить        | 377 17 снизу.     |
| Ueberbrechen     | Verbrechen      | 403 5 сверху.     |
| Ueberbrechens    | Verbrechens     | 403 11 снизу.     |
| Ueberbrechens    | Verbrechens     | 406 3 ,           |
| способнымъ       | способномъ      | 427 19 ,,         |
| значенія         | знанія          | - 428 17 сверху.  |



- «Лекціи по общей теоріи права» проф. Н. М. Коркунова. Изд. 9-е, ц. 2 руб., въ переплеть 2 руб. 50 коп.
- М. Кондорсэ, Прогрессъ человъчеснаго разума. Переводъ съ французскаго І. А. Шапиро, подъ редакціей привать-доцента В. Н. Сперанскаго, съ вступительнымъ очеркомъ профессора М. М. Ковалевскаго. XV+252 стр. Ц. 1 р. 50 к. Спб. 1909 г.

Соціальное Право. Индивидуальное Право. Преобразованія государства. Леона Дюги. Лекціи, читанныя въ "Ecole des hautes études sociales" 1909 г. 50 коп.

Юридическая сдълка и экономическое неравенство. Занонодательная охрана экономически болье спабыхь. Негман Ізау перев. съ нъмец. Ю. В. съ примъч. по русскому праву. Изд. 1909 г. 30 к.

Государство и пріобрѣтенныя права. Георга Мейера. Изд. 1909. 25 к.

Сравнительный очеркъ государственнаго права иностран-

Т. Л. Государство и его элементы. Проф. Н. М. Коркунова. 1906 г. 1 р.

Отечествен. законовъдъніе.

Элементарныя понятія о правъ и государствъ. Введеніе къ изученію отечественныхъ законовъ (въ объемъ

VII кл. гимназін). Составиль И. Демкинь, преподаватель законов'ядыня Ревельскихъ гимназій Императора Николая I и Петровскаго реальнаго училища. Изд. 1908 г. 40 к.

Русское гражданское право. Чтенія Д. И. Мейера, изданныя по запискамъ слушателей подъ редакцією А. И. Вицына. Изданіе 9-ое съ исправленіями и дополненіями А. Х. Гольмстена. 1910 г. 3 р.

Общее учение о государствъ (право современнаго государства). Дъръ Георгъ Елдиневъ, проф. Геидельберскаго университета. Изд. 2-ое, исправлен, и дополненное по 2-муньмен, изд. С. Г. Гессеномъ, 1908 г. 3 р.

Исторія источниковъ римскаго права. Теодора Киппа (перев. со второго переработаннаго изданія). А. М-ра, Изд. 1908 г. 1 р.

Пандекты, т. И (т. I ч. 2 нъмец. изд.) Вещное право. Генриха Дернбурга. Перевод. бар.А.Ф. Мейендорфа. 1905 г. 2 р. 25 ж.

## **УЧЕБНИКЪ**

Русского Гражданского судопроизводства

А. Х. Гольмстена, заслуженнаго профессора. Изд. 4-е, переработанное. 1907 г. 2 р. 50 к.

Программа по гр. судопроизводству. Его же. 10 к.

Институціи. Учебникъ исторіи и системы римскаго гражданскаго права.

Рудольфа Зома, перев. съ 12-го нъмецкаго изданія Г. А. Барковскаго, в. І. 1908 г. 1 р., в. ІІ (система). 1910 г. 3., перев. съ 13-го нъмец. изданія

ГРАЖДАНСКІЕ ЗАКОНЫ т. X ч. І по продолж. 1906 г. Изданіе карманн. 1907 г. въ переі 1 р. 30 к.

**УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНІЕ** 22 марта 1903 г. Изд. карман. въ пе-

Цжна 3 рубля.







